







## СТАРАЯ МОСКВА

mare



### СТАРАЯ МОСКВА

РАЗСКАЗЫ ИЗЪ БЫЛОЙ ЖИЗНИ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ

М. И. ПЫЛЯЕВА

съ 132 иллюстраціями

- of 6

С.-ПЕТЕРБУРГЪ ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА 1891

Mul 30019.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 31 октября 1890 г.



Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13



# Capaa Mocksa

м.н.пылясва.



издяне я.с.схвориня.

#### отъ автора

Настоящая книга составлена мною по тому же плану, какъ и ранѣе изданныя сочиненія мои "Старый Петербургъ" и "Забытое прошлое окрестностей Петербурга". Я не имѣлъ въ виду написать полную исторію Москвы, а лишь собралъ здѣсь устныя сказанія современниковъ и тѣ свѣдѣнія о ней, которыя разсѣяны въ русскихъ и иностранныхъ сочиненіяхъ и которыя рисуютъ преимущественно бытъ и нравы первопрестольной столицы въ прошломъ и началѣ нынѣшняго столѣтія.

Многіе изъ рисунковъ, воспроизведеныхъ въ настоящемъ изданіи, появляются въ печати въ первый разъ и заимствованы главнымъ образомъ изъ богатаго и всегда радушно открытаго для занимающихся драгоцѣннаго собранія гравюръ П. Я. Дашкова.





### ГЛАВА І.

Москва при Екатеринъ II.—Улицы и мостовая.—Рогатки и фонари.—Характеристика высшаго общества того времени.—Роскошь нарядовъ, экипажей и пр.— Модный молодой человъкъ.—«Новоманерныя петербургскія слова».—Великосвътскій жаргонъ.—Тетушка Петровской эпохи.—Жизнь на улицахъ въ праздники.—Кулачные бои.—Мъсто народныхъ гуляній.—Рысистые бъга.—Святочныя катанья по городу.—Полиціймейстеръ Эртель и графъ А. Орловъ.—Праздники въ Москвъ во время коронаціи Екатерины II.—Побадка царицы на поклоненіе мощамъ святителя Сергія.—Описаніе торжествъ въ лавръ.—Уличный маскарадъ.—«Торжествующая Минерва». Авторы этого эрълица: Волковъ, Сумароковъ и Херасковъ.—Характеристика А. П. Сумарокова и Херасковъ.—Справная больница.—Проектъ Воспитательнаго дома.—Постройка вданія.—Пожертвованія II. А. Демидова.—Чудачества Демидова.—Переписка съ Бецкимъ.—Благотворительная дъятельность послъдняго.



ОСКВА при императрицѣ Екатеринѣ II жила еще вѣрная преданіямъ сѣдой старины. По разсказамъ современниковъ, въ ней можно было найти много такого, до чего еще не коснулась эпоха преобразованій Петра Великаго.

Старина въ Москвъ сохранялась не только въ общественномъ быту, но и во внъшнемъ устройствъ города.

Москва при Екатеринъ II представляла нъсколько сплошныхъ городовъ и деревень. Сама государыня, когда говорила про Москву, то навывала ее «сосредоточіемъ нъсколькихъ міровъ».

Имя города Москвъ давали только каменныя стъны Кремля, Китая и Бълаго города. Настоящій же городъ строился не по плану старая москва. заморскато зодчаго, а по прихоти каждаго домохозяина; хотя Бантышъ-Каменскій въ біографіи князя В. Голицына и говорить, что въ угоду этому боярину было построено въ Москвѣ до 3,000 каменныхъ домовъ, но врядъ ли это было на самомъ дѣлѣ. Улицы были неправильныя, гдѣ черезчуръ узкія, гдѣ не въ мѣру уже широкія, множество переулковъ, закоулковъ и тупиковъ часто преграждались строеніями.

Дома раздёляли иногда цёлыя пустоши, иногда и цёлыя улицы представляли ничто иное, какъ одни плетни или заборы, изрёдка прерываемые высокими воротами, подъ двускатной кровлей которыхъ виднёлись мёдные восьмиконечные кресты, да и о жизни на дворахъ давали знать лаемъ одни псы въ подворотняхъ.

Дома богатыхъ людей ютились на широкихъ дворахъ въ кущахъ въковыхъ деревъ; здъсь царствовало полное загородное приволье: луга, пруды, ключи, огороды, плодовые сады.

Къ богатымъ барскимъ усадъбамъ прилегала большая часть густо скученныхъ простыхъ деревенскихъ избъ, крытыхъ лубкомъ, тесомъ и соломой. На улицахъ существовала почти вездѣ невылазная грязъ и стояли болота и лужи, въ которыхъ купалась и плескалась пернатая домашняя птица.

Большая часть улиць не была въ тѣ времена вымощена камнемъ, а по старому обычаю мощена была фашинникомъ или бревнами. Такія улицы еще существовали въ Москвѣ до пожара 1812 года. Грязь съ московскихъ улицъ шла на удобреніе царскихъ садовъ и ежегодно это удобреніе туда свозилось по нѣсколько сотъ возовъ 1). Насколько непроходимы были улицы Москвы отъ грязи, видно изъ того, что иногда откладывались въ Кремлѣ крестные ходы.

Мостить улицы камнемъ стали въ Москвъ съ 1692 года, когда Петръ Великій издаль указъ, по которому повинность мостить камнемъ московскія улицы разложена была на все государство <sup>2</sup>). Сборъ дикаго камня распредъленъ по всей землъ: съ дворцовыхъ, архіерейскихъ, монастырскихъ и со всъхъ вотчинъ служилаго сословія, по числу крестьянскихъ дворовъ, съ десяти дворовъ одинъ камень, мърою въ аршинъ, съ другого десятка—въ четверть, съ третьяго—два камня, по полуаршину, наконецъ съ четвертаго десятка—мелкаго камня, чтобы не было меньше гусинаго яйца, мърою квадратный аршинъ. Съ гостей и вообще торговыхъ людей эта повинность была разложена по ихъ промысламъ. Всъ же крестьяне, въ извозъ или такъ пріъзжавшіе въ Москву, должны были въ городскихъ воротахъ представлять по три камня ручныхъ, но чтобъ меньше гусинаго яйца не было.

На ночь большія улицы запирались рогатками, у которыхъ сторожа были изъ обывателей, рогатки вечеромъ ставились въ десять часовъ, а утромъ снимались за часъ до разсвѣта. Сторожа при рогаткахъ стояли иные съ оружіями, другіе же съ палками или «грановитыми дубинами». При опасностяхъ сторожа били въ трещетки.

Первыя рогатки въ Москвъ учреждены были при Іоаннъ III, въ 1504 году; у нихъ стояли караулы и никого не пропускали безъ фонарей; за пожарами наблюдала полиція съ башенокъ, называемыхъ тогда «лантернами»; послъднія устраивались надъ съъзжими дворами. Первые фонари въ Москвъ были зажжены осенью 1730 года, во время пребыванія двора въ Москвъ; поставлены они были на столбахъ, одинъ отъ другого на нъсколько саженъ; фонари были въ первое время слюдяные.

Нъкоторымъ обывателямъ, у которыхъ окна выходили на улицу, позволялось ставить на окнахъ свъчи; какъ послъднія, такъ и фонари, горъли только до полуночи. Въ 1766 году всъхъ фонарей на столбахъ было 600; въ 1782 году фонарей было уже 3,500 штукъ, а въ 1800 году фонарей въ Москвъ стояло до 6,559 шт. Каждый фонарь въ первое время по постановкъ обошелся казнъ по одному рублю. На большихъ улицахъ разставлены фонари были чрезъ 40 саженъ; по переулкамъ, отъ кривизны ихъ, противъ этого вдвое.

Въ екатерининское время московское высшее общество было далеко не на высокой ступени умственнаго и нравственнаго развитія—подъ золотыми расшитыми кафтанами таились старинные грубые нравы.

Такія противорьчія заставили литераторовь того времени выступить съ обличительнымъ протестомъ противъ нравовъ высшаго общества, гдѣ на первомъ планѣ была только одна мода. По требованіямъ моды, роскошь въ костюмахъ доходила до крайностей: бархать, кружева и блонды, серебряныя и золотыя украшенія считались необходимыми принадлежностями туалета. Кафтаны носились съ золотымъ шитьемъ и съ золотымъ галуномъ, и не носить такого кафтана для свѣтскаго человѣка значило быть осмѣяннымъ. Щеголь долженъ былъ имѣть такихъ дорогихъ кафтановъ по нѣскольку и какъ можно чаще перемѣнять, шубы были бархатныя, съ золотыми кистями; на кафтанахъ тоже подлѣ нетель привѣшивались иногда кисти, а на шпагѣ ленточка; манжеты носились тонкія кружевныя, чулки носили шелковые со стрѣлками, башмаки съ красными или розовыми каблуками и большими пряжками; имѣли при себѣ лорнетъ, карманные часы, по нѣскольку золотыхъ,

иногда осыпанныхъ брилліантами, табакерокъ съ миніатюрными портретами красавицъ или съ изображеніемъ сердца, пронзеннаго стрѣлой, и другія драгоцѣнныя бездѣлки; на пальцахъ множество колецъ, а въ рукахъ трость.

Но особенное вниманіе щеголей было обращено на головную уборку: завиваніе волосъ, пудру и парики. Убрать голову согласно съ требованіями свътскихъ приличій, какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ, было хлопотливое и не легкое искусство. Волосы были завиваемы буколь въ двадцать и болье, щеголи просиживали за такимъ занятіемъ часа по три и по четыре. Кудри завивали на подобіе «заливныхъ трубъ и винныхъ боченковъ», какъ острилъ журналъ «Пустомеля».

Воть какъ, по свидѣтельству сатирическихъ листковъ, проводилъ свое время модный молодой человѣкъ, носившій въ екатерининское время названія: щеголя, вертопраха и петиметра. «Проснувшись онъ въ полдень, или немного позже, первое мажетъ лицо свое парижскою мазью, натирается разными соками и кропитъ себя пахучими водами, потомъ набрасываетъ пудреманъ и по нѣскольку часовъ проводитъ за туалетомъ, румяня губы, чистя зубы, подсурмливая брови и налѣпливая мушки, смотря по погодѣ петиметрскаго горизонта. По окончаніи туалета онъ садится въ маленькую, манерную карету, на которой часто изображаются купидоны со стрѣлами, и ѣдетъ вскачь, давя прохожихъ, изъ дома въ домъ».

Въ бесъдъ съ щеголихами онъ воленъ до наглости, смътъ до безстыдства, живъ до дерзости; его за это называютъ «ръзвымъ ребенкомъ». Признаніе въ любви онъ дълаетъ всегда быстро; напримъръ, разсказывая красавицъ о какомъ ни на есть любовномъ приключеніи, онъ вдругъ прерываетъ разговоръ: «Э! кстати, сударыня, сказать ли вамъ новость? Вить я влюбленъ въ васъ до дурачества»;—и бросаетъ на нее «гнилой взглядъ». Щеголиха потупляется, будто ей стыдно, петиметръ продолжаетъ говорить ей поквалы.

Послѣ этого разговора щеголиха и петиметръ бывають нѣсколько дней безумно другъ въ друга влюблены. Они располагають дни свои такъ, чтобы всегда быть вмѣстѣ: въ «сѣринькой» ³) ѣздимъ въ англійскую комедію, въ «пестринькой» бываемъ во французской, въ «колетца»—въ маскарадѣ, въ «мѣдный тазъ»—въ концертѣ, въ «сайку»—смотримъ русскій спектакль, въ «умойся»—дома, а въ «красное»—ѣздимъ прогуливаться за городъ. Такимъ образомъ петиметръ держитъ ее «болванчикомъ» до того времени, какъ встрѣтится другая.

На жаргонъ петиметровъ было много словъ, буквально переведенныхъ съ французскаго языка; такія слова назывались «новоманерныя петербургскія слова». Современная комедія не разъ осмъйвала этотъ языкъ. «Живописецъ» Новикова приводитъ интересные образцы этого моднаго щегольского наръчія.

Напримъръ, слово «болванчикъ» было ласкательное—его придавали другъ другу любовники, оно значило то же, что idole de mon ame; «ахъ, мужчина, какъ ты забавенъ! Ужесть, ужесть! Твои



Московскіе франты въ конц'є XVIII в'єка. По рисунку Делабарта.

гнилые взгляды и томные вздохи и мертваго разсмёшить могутъ». Маханьемъ называлось волокитство. «Ха, ха, ха! ахъ, монкеръ, ты уморилъ меня!» «Онъ живетъ три года съ женою и по сю пору ее любитъ!» «Перестань, мужчина, это никакъ не можетъ быть, три года имёть въ головъ своей вздоръ!» «Безподобно и безпримёрно» въ особенномъ новомъ смыслъ, напримъръ: «Безподобные люди! она дурачится по-дъдовски и тъмъ безподобно его терзаетъ, а онъ такъ теменъ въ свътъ, что по сю пору не примътилъ, что это ни

чуть не славно и совсёмъ неловко; онъ такъ развязенъ въ умѣ, что никакъ не можетъ ретироваться въ свѣтѣ». На простомъ языкѣ эти странныя слова безъ смысла обозначали слъдующее: «Ръдкіе люди! Она любитъ его постоянно, а онъ совсѣмъ не понятливъ въ щегольскомъ обхожденіи и не разумѣетъ того, что постоянная любовь въ щегольскомъ свътѣ почитается тяжкими оковами; онъ такъ глупъ, что и самъ любитъ ее равномѣрно».

Разговоры между дамами и мужчинами преимущественно касались любовныхъ похожденій, страстныхъ признаній и сплетенъ двусмысленнаго содержанія о разныхъ знакомыхъ лицахъ; волокитство было и общимъ развлеченіемъ, и цѣлью. При такой снисходительности всякая шалость, прикрытая модою, почиталась простительною. Нѣжная, предупредительная любовь между мужемъ и женою на языкѣ моднаго свѣта называлась смѣшнымъ старовѣрствомъ. Торжество моды было тогда, если мужъ и жена жили на двѣ раздѣльныя половины и имѣли свой особенный кругъ знакомыхъ: жена была окружена роемъ поклонниковъ, а мужъ содержалъ «метрессу», которая стоила большихъ денегъ.

Но, не смотря на приведенныя нами крайности, порожденныя французскимъ вліяніемъ, въ тогдашнемъ московскомъ обществъ еще много сохранялось старины. Сатирическіе журналы рисують этихъ представителей старины, разумъется, въ каррикатуръ и на нихъ нельзя опираться, какъ на документы. Но въ извъстной степени ихъ показанія все-таки заслуживаютъ вниманія.

Во «Всякой Всячинъ», напримъръ описывается визить молодого племянника у старой тетки: «Не успълъ послъдній войти къ ней и поклониться, какъ она закричала на него: «басурманъ, какъ ты въ комнаты благочинно войти не умъещь?» Я извинился, говоря, что я такъ спътилъ къ ней подойти, что позабылся. Она глядъла, на него нахмурившись, въ комнатъ было темно, тетка сидъла на кровати, племянникъ хотълъ поцъловать ея руку, но тутъ встрътилъ непреоборимыя препятствія. Между ними находились следующіе одушевленные и неодушевленные предметы. У самой двери стояль, направо, большой сундукъ, желъзомъ окованный; налъво множество ящиковъ, ларчиковъ, коробочекъ и скамеечекъ барскихъ барынь. При концѣ узкаго прохода сидѣли на землѣ рядомъ слѣпая между двумя карлицами и двъ богадъльницы. Передъ ними, ближе къ кровати, лежалъ мужикъ, который сказки сказывалъ; далъе странница и двъ ея внучки, дъвушки-невъсты; да дура. Странница съ внучками лежали на перинахъ; у кровати занавъсы были открыты, вёроятно отъ духоты, ибо тетушка была одёта

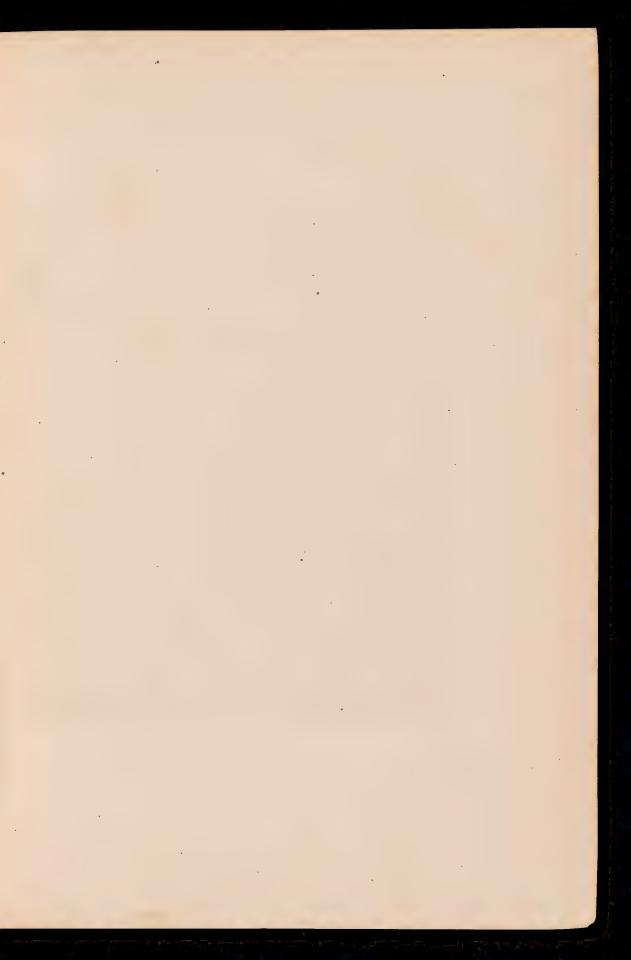



Видъ Серебрянскихъ бань и окружающей и ('ътравори Тельб



жъ мѣстности въ концѣ прошлаго столѣтія. арта, 1796 года.

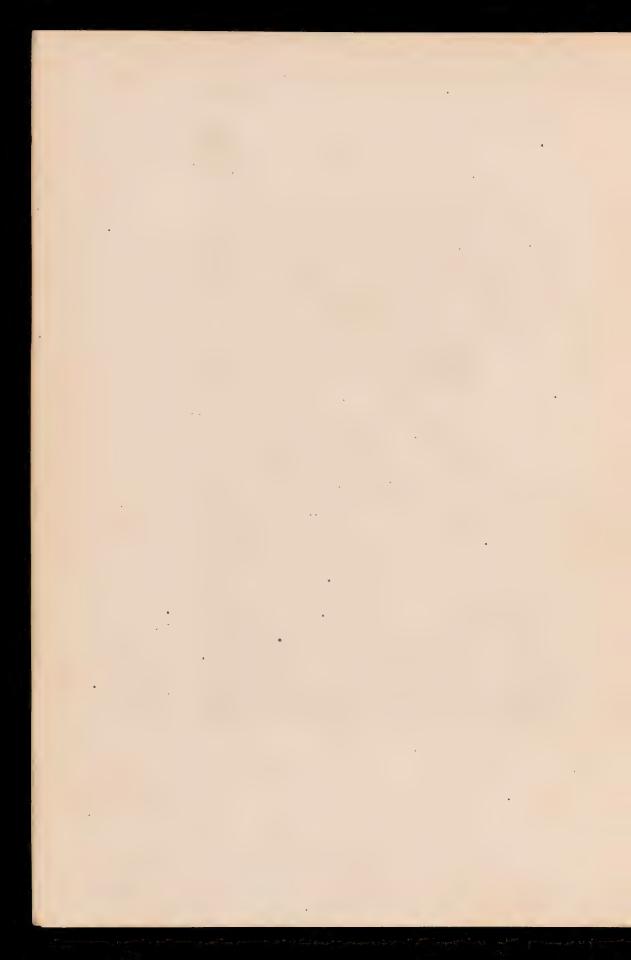

очень тепло: сверхъ сорочки она имъла лисью шубу. Нъсколько старухъ и дъвокъ еще стояло у стънъ для услугъ, подпирая рукою руку, а сею щеку. Ихъ недосуги живо изображало растрепанное убранство ихъ головъ и выпачканное платье. Племянникъ такъ и недостигъ со своимъ поклономъ къ теткъ, онъ передавилъ человъкъ пять и перебилъ множество посуды и въ концъ-концовъ былъ очень радъ, что кой-какъ выскочилъ по-здорову изъ комнать своей родственницы».

Если можно было встрътиться съ такимъ образомъ жизни въ дворянскомъ быту, то еще проще была въ то время жизнь посадскихъ людей и простолюдиновъ.

Напримъръ, когда богатый человъкъ ъдаль на серебръ десятки кушаньевъ, простолюдинъ тът хлтбъ пополамъ съ соломой, лебедой, спаль прямо на полу въ дыму съ телятами и овцами, а лътомъ и осенью простой народъ прямо спаль на улицахъ; на Москвъ ръкъ и Яузъ мылись лица обоего пола, прямо, открыто на воздухъ; стирали свое бѣлье. Ниже мы прилагаемъ изображение Серебрянскихъ бань на ръкъ Яузъ-бани эти существовали еще въ XVI стольтіи. Въ виду этихъ бань въ приходь Николы въ Воробьинъ стояль ніжогда родовой домь драматурга А. Н. Островскаго. Здёсь талантливый писатель написаль цёлый рой своихъ неувядаемыхъ комедій. Теперь въ домъ Островскаго открыто распивочное заведеніе и какъ разъ, гдё пом'єщался письменный столь безсмертнаго художника, стоить стойка кабатчика. Описывая картину тогдашняго уличнаго быта, мы находимъ, что на «Вшивомъ рынкъ» собиралась цълая толпа мужчинъ, которые тамъ стриглись, и отъ этого рынокъ быль постоянно устланъ волосами, будто ковромъ.

Посадскіе и простой народь лѣтомъ ходили въ халатахъ или рубахахъ, а зимою носили тулупы, крытые китайкою или нанкою; лѣтомъ на головахъ имѣли круглыя шляпы и картузы, а зимою шапки и мѣховые картузы. Отличительный нарядъ женщины простого сословія было покрывало, которое называлось накидкою. Накидки обыкновенно были ситцевыя, но зажиточные носили «канаватныя» съ золотомъ—бывали такія накидки цѣною по сту рублей и болѣе; выйти безъ такой накидки изъ дому почиталось за стыдъ; обыкновенная одежда бабъ состояла изъ рубашки съ широкими рукавами и узенькими запястьями.

У пожилыхъ женщинъ былъ у рубашекъ высокій воротъ и широкій воротникъ, юбка и душегрѣйка или шушунъ,—послѣдніе были разныхъ покроевъ; голову повязывали платкомъ. Встарину всѣ купчихи носили юбки и кофты, а на головахъ платки; послѣдніе были парчевые, глазетовые, тканые, съ золотыми каймами, шитые золотомъ, битые канителью; бывали платки по сту и болѣе рублей; дамы, какъ въ богатыхъ, такъ и въ бѣдныхъ домахъ, носили бумажные вязаные колпаки. По праздникамъ же выходили на улицу въ дорогихъ кокошникахъ, убранныхъ жемчугомъ и драгоцѣнными камнями; на шеѣ было «перло» (жемчужная нитка).

Въ праздничные дни всѣ женщины являлись на улицу— старыя садились на скамейкахъ или на «завалинкахъ» у воротъ и судачили, молодыя качались на улицахъ на качеляхъ и доскахъ. Зимою катались женщины и мужчины на конькахъ по льду, также катались на салазкахъ съ горъ.

Въ Китай-городъ, позади Мытнаго двора, была устроена такая катальная гора извъстнымъ Ванькой Каиномъ; она долго послъ него носила названіе Каиновой. Зимою народъ также въ праздничные дни собирался на льду на кулачные и палочные бои. Охотники собирались въ партіи и такимъ образомъ составляли двъ враждебныя стороны. По свисту объ стороны бросались другъ на друга и бились жестоко, многіе выходили навъкъ изъ битвы изуродованными, другихъ выносили мертвыми.

Вступая въ единоборство, кулачные бойцы предварительно обнимались и троекратно цёловались. Въ екатерининское время на Москве кулачнымъ ратоборствомъ славился половой изъ пёвческаго трактира Герасимъ, родомъ ярославецъ; это былъ небольшого роста мужикъ, плечистый, съ длинными мускулистыми руками и огромными кулаками.

Этого атлета гдё-то отыскала княгиня Е. Р. Дашкова и рекомендовала чесменскому герою графу Орлову; послёдній быль большой охотникь до такихь ратоборствь. Въ зимнее время знаменитые кулачные бои составлялись подъ старымъ Каменнымъ или Троицкимъ мостомъ, подъ которымъ была мельница, и рѣчка Неглинная для этого запружалась; отъ запрудки здѣсь образовывался широкій прудъ, почти во всю длину теперешняго верхняго кремлевскаго сада. Въ кулачныхъ бояхъ принимало участіе и высшее тогда дворянское сословіе. Въ дни, когда не было боевъ, охотники до рысаковъ потѣшались на борзыхъ коняхъ, въ маленькихъ саночкахъ, либо въ пошевняхъ.

Здёсь же объ масляницё строились горы, балаганы (комедіи) и было народное гулянье, гдё знать московская, чиновники и горожане съ своими семействами пробажали кругомъ гулянья, простые же люди катывались съ горъ; женщины толпились около комедій



Видъ Кремля изъ Замоскворъчья между Каменнымъ и живымъ Мостомъ къ Полудню.





Московскій Кремль въ началѣ XVIII столѣтія. Оъ граворы того временя Вликланда.

и татровъ бакалейныхъ. Молодежь же фабричная собиралась въ то время на подгородкахъ и билась на кулачки. Подгородками назывались два мъста на берегахъ той же Неглинной, одно выше Курятнаго или Воскресенскаго моста, подъ стъною Китая-города, по лъвому берегу Неглинной до стараго пушечнаго или полевого двора, или мъсто, гдъ теперь стоятъ Челышева бани и гдъ фонтанъ съ площадью; все это пространство называлось верхнимъ подгородкомъ.

Другой нижній подгородокъ быль на мѣстѣ нынѣшняго нижняго кремлевскаго сада, что между Троицкими и Боровицкими воротами. Ни по тому, ни по другому подгородку проѣздовъ не было. Чаще же охотники до рысистаго бѣга выѣзжали кататься по набережной Москвы-рѣки, отъ Устинскаго Неглиннаго моста до Москворѣцкаго, гдѣ теперь старая кремлевская набережная, либо въ село Покровское, или за Москву-рѣку на Шабаловку, потому что набережная въ то время, немощеная и не обложенная камнемъ, была малопроѣзжа и потому просторна для рысистаго бѣга.

Улицы Покровскаго села, Старой Басманной и Шабаловки всегда были широки, длинны, просторны, гладки и безъ ухабовъ и бойковъ, которые по проъзжимъ улицамъ Москвы выбивались обозными лошадьми, обыкновенно идущими одна за другою вереницею и ступая одна за другою слъдъ въ слъдъ.

Рысистая охота гоняться другь за другомь въ то время жила только въ купеческомъ сословіи. Ъздили купцы обыкновенно въ одиночку на легкихъ козырныхъ санкахъ съ русскою упряжью; ръзвыхъ рысаковъ въ то время называли «катырями»; ни красота статей, ни порода не принимались въ разсчетъ, требовалась одна ръзвая рысь, скачь осмъивалась.

Чиновная знать и дворяне-пом'ящики катались по вс'ямь лучшимъ московскимъ улицамъ въ городскихъ саняхъ каретной работы на манежныхъ кургузыхъ лошадяхъ, съ н'ямецкою упряжью. Сани были богатой нарядной отд'ялки съ полостями, съ кучерскими м'ястами и запятками, на которыхъ стояли лакеи или гусары, а иногда и сами господа.

Сани бывали двумъстныя, большія съ дышлами, запрягались парою, четвернею, иногда и шестернею цугомъ. Бывали и особенныя бътовыя сани-одиночки, безъ кучерского мъста; у нихъ была на запяткахъ сидъйка, на которой сидъть верхомъ человъкъ. Эти санки наружно отдълывали пышно съ бронзою или въ серебръ, внутри обивали яркимъ трипомъ, полость такого же цвъта, подпушенная мъхомъ; оба полоза своими загнутыми головами сходились вмъстъ на высотъ аршинъ двухъ отъ земли и замыкались



Графъ А. Г. Орловъ-Чесменскій, проъзжающій своего рысака Барса.



какою нибудь волоченою, либо серебряною фигурою, напримъръ головою Медузы, Сатира, льва, медвъдя съ ушами сквозными для пропуска вожжей. Лошадь была манежная кургузая, въ мундштукъ съ кутасами и клапанами, въ шорахъ съ постромками, впрягалась въ двъ кривыя оглобли, съ съделкою, безъ дуги.

Охотникъ садился въ барское мъсто, самъ правилъ вожжами, на запяткахъ сидълъ верхомъ гусаръ, держалъ легкій бичъ, щелкалъ по воздуху и кричалъ: «поди, поди, берегись». Такія святочныя катанья продолжались до 1812 года.

Пробадки и кулачныя потёхи на пруду существовали только до 1797 года; въ этому году мельница подъ каменнымъ Троицкимъ мостомъ уничтожена, Неглинный прудъ спущенъ, горы съ комедіями переведены на Москву-ръку, къ воспитательному дому. По Кремлевскому берегу, который до этого былъ въ природномъ видъ, стали отъ самаго каменнаго до деревяннаго Москворъцкаго выбодить изъ камня набережную. Да притомъ въ это время поступившій новый оберъ-полиціймейстеръ Эртель строго запретилъ на улицахъ скорую взду.

Почти въ эти же года пріїхалъ въ Москву на постоянное свое житье чесменскій герой графъ А. Г. Орловъ, устроилъ свой бъгъ подъ Донскимъ и началь кататься въ легкихъ бъговыхъ саночкахъ, съ русскою упряжью, какъ вздять и теперь. Вся московская знать стала искать съ нимъ знакомства и съ его позволенія стала выбзжать къ нему на бъгъ, строго подражая ему въ упряжкѣ, и съ этого времени нъмецкія нарядныя санки стали свозиться въ желъзный рядъ на Неглинную, какъ старье, и тутъ въ пожаръ 1812 года они сгоръли чуть ли не всъ. Въ лътнее время охотники до конскаго бъга изъ купеческаго сословія выъзжали на Московское поле, между заставами Тверскою и Пръсненскою, либо на Донское поле, что было между улицъ Серпуховскою и Шабаловскою; оба эти мъста были песчаны, широки и малопроъзжи.

Охотники катались на дрожкахъ-волочкахъ—это были тъ же бъговыя дрожки, только пошире, на желъзныхъ осяхъ, безъ передняго щитка. Эти волочки и послужили графу Орлову образчикомъ для бъговыхъ дрожекъ теперешняго вида. Въ двадцатыхъ годахъ нынъшняго столътія появился для такого катанья новый видъ дрожекъ, который у извозчиковъ слылъ подъ именемъ «калиберца».

Въ тридцатитрехлътнее царствованіе Екатерины II Москва видёла много веселыхъ и тяжелыхъ дней. Веселые дни начались съ пріъздомъ императрицы для коронаціи 13-го сентября 1762 года <sup>4</sup>). Въ этоть день состоялся торжественный въъздъ государыни.

Улицы Москвы были убраны шпалерами изъ подръзанныхъ елокъ, на углахъ улицъ и площадяхъ стояли арки, сдъланныя изъ зелени съ разными фигурами.

Дома жителей были изукрашены разноцвѣтными матеріями и коврами. Для торжественнаго въѣзда государыни устроено нѣсколько тріумфальныхъ воротъ: на Тверской улицѣ, въ Земляномъ городѣ, въ Бѣломъ городѣ, въ Китай-городѣ Воскресенскія и Никольскія въ Кремлѣ.

У последнихъ тріумфальныхъ вороть встретиль Екатерину II московскій митрополить Тимофей съ духовенствомъ и сказалъ императрице поздравительную речь. Въездъ государыни былъ необыкновенно торжественъ, Екатерина ехала въ золотой каретъ, за ней следовала залитая золотомъ свита. Клики народные не смолкали.

Чинъ коронованія <sup>5</sup>) происходилъ въ воскресенье; стеченіе народа въ Кремль началось еще наканунѣ, хотя въ тотъ день шель большой дождь; въ день же коронованія утро было пасмурно, но къ вечеру погода разгулялась. По первому сигналу изъ 21 пушки въ пять часовъ утра, всѣ назначенныя къ церемоніи персоны начали съѣзжаться въ Кремлевскій дворецъ, а войска построились въ 8 часу около соборной церкви и всей Ивановской площади.

Въ 10 часу затрубили трубы и забили въ литавры, и по этому сигналу двинулась процессія въ церковь. Государыня между тъмъ, во внутреннихъ своихъ покояхъ приготовившаяся къ священнымъ таинствамъ муропомазанію и причащенію, вошла въ большую аудіенцъ-камеру, куда уже вст регаліи изъ сенатской камеры принесены были и положены на столахъ по объ стороны трона.

Когда всё государственные чины собрались, императрица сёла подъ балдахинъ въ кресла свои. Въ это время духовникъ государыни, Благовъщенскаго собора протопопъ Өеодоръ, сталъ кропить святою водою путь государыни.

Какъ только государыня изъ дворца вышла на Красное Крыльцо, начался звонъ во всѣ колокола и военная салютація. При приближеніи къ соборнымъ дверямъ государыню встрѣтилъ весь церковной синклитъ, до двадцати архіереевъ и болѣе сорока архимандритовъ во главѣ съ архіепископомъ новгородскимъ, который поднесъ государынѣ для цѣлованія крестъ; митрополитъ московскій окропилъ святою водою. Государыня сѣла на приготовленный ей престолъ.

Въ это время она надъла на себя порфиру и орденъ Андрея Первозваннаго, а когда возложила на себя корону, то на Красной площади произведена была стръльба. Послъ этого всъ чины двора



Бъгъ въ Москвъ въ концъ прошлаго столътія.

принесли ей поздравленіе, а новгородскій архіепископъ Димитрій сказаль ей поздравительное слово.

Выходъ изъ храма былъ неменъе торжественъ—всъ войска при видъ государыни въ коронъ и порфиръ производили салютаціи. Государыня пошла въ Архангельскій соборъ, гдъ поклонилась усопшимъ предкамъ, послъ этого въ Благовъщенскій соборъ и тамъ приложилась къ святымъ мощамъ и затъмъ возвратилась во дворецъ.

Императрица Екатерина въ своей аудіенцъ-камеръ съла подъ балдахинъ и жаловала многихъ разными милостями. Потомъ царица отправилась въ Грановитую палату, гдъ происходилъ объдъ.

Во время стола исполнялся концерть на хорахъ, вокальный и инструментальный. По окончаніи стола государыня возвратилась въ свои покои и въ тотъ день ничего болѣе не происходило. При наступленіи ночи весь дворецъ кремлевскій и всѣ публичныя строенія, какъ и колокольня Ивана Великаго, были иллюминованы.

Въ полночь государыня вышла инкогнито на Красное Крыльцо и любовалась на иллюминацію. Въ эту ночь, по словамъ очевидца, вся Москва пылала огнями; на выстроенныхъ ко дню прівада государыни тріумфальныхъ воротахъ горёли разные щиты: на одномъ былъ представленъ геліотропъ (цвъть, подобный солнцу), а подъ нимъ гора съ надписью: «отъ всего міра видима буду»; на другихъ виднёлся мечъ съ надписью: «законъ управляеть, мечъ защищаеть»; на другихъ воротахъ представленъ орелъ, держащій въ когтяхъ громовыя стрёлы, надпись гласила: «защищеніе величества»; на другихъ виднёлся царскій жезлъ съ надписью: «жезль правости, жезль царствія твоего»; на другихь быль изображенъ вензель Екатерины, поддерживаемый ангелами, а подъ нимъ Россія, съ надписью: «слава Богу, показавшему намъ свъть»; на порталахъ изображена была радуга съ надписью: «предвъстіе вёдра»; на слъдующихъ четыре части свъта, изъ которыхъ Европа «особливо весело себя оказывала». Повсюду виднълись крылатые «геніусы» и «фамы», «которые въ трубы поздравленіе говорили».

Въ довершени всего этого, напротивъ самаго Кремля, къ Замоскворъчью, былъ сожженъ великолъпный фейерверкъ.

На шестой день послъ коронаціи Екатерина II дала праздникъ для народа. Народное празднество происходило на Красной площади и на Лобномъ мъстъ.

Въ день праздника по улицамъ разъъзжали торжественныя колесницы, украшенныя ръзною позолотой, на которыхъ стояли жареные быки, лежали пирамидами дичь и разнаго сорта хлъбъ. За

этими колесницами тянулись роспуски, установленные посеребренными и позолоченными бочками меда и пива.

На Красной площади стояло множество столовъ съ различными яствами. Тамъ же были устроены фонтаны, которые били краснымъ и бълымъ виномъ. Тоже и на нъкоторыхъ перекресткахъ главныхъ улицъ были столы для бъдныхъ, гдъ ихъ угощали закусками и питіями.

Близь Кремля къ этому дню были разбиты шатры, украшенные разноцвътными флагами, гдъ раздавались пряники и разныя сладости народу.

Въ другихъ мъстахъ возвышались балаганы и амфитеатры, гдъ представляли акробаты, фокусники, ходили по канату персіяне и т. д. Сама императрица, въ сопровожденіи большой свиты, разъвзжала по улицамъ Москвы, любуясь народнымъ празднествомъ; въ это время окружавшіе ея герольды бросали въ народъ серебряные жетоны. Такія празднества въ Москвъ продолжались цълую недълю.

Послѣ коронаціонныхъ празднествъ Екатерина отправилась въ Троицкую лавру; путь императрицы отличался необыкновенною торжественностью. Государыня выѣхала изъ Москвы 17-го октября и прибыла въ лавру въ тотъ же день въ восьмомъ часу. У воротъ обители были расположены по бокамъ сорокъ молодыхъ воспитанниковъ въ бѣлыхъ одеждахъ, съ вѣнцами на головахъ и съ пальмовыми вѣтвями въ рукахъ; при прибытіи императрицы они запѣли слѣдующій кантъ:

Гряди, желаннъйшая мати, Гряди съ дрожайшимъ Павломъ къ намъ, Гряди отъ гроба даръ пріяти Въ созданный чудотворцемъ храмъ и пр.

Это пъніе продолжалось до самаго входа императрицы въ храмъ; при вступленіи въ церковь пъвчіе запъли: «Достойно есть»; въ это время государыня прикладывалась къ святымъ мощамъ, послъ чего ей было возглашено многольтіе. При торжественныхъ кликахъ многольтія государыня вышла изъ храма; здъсь опять на паперти встрътили ее семинаристы и запъли уже другой кантъ:

Прійди, Екатерина, Вторая къ намъ Елизаветъ, Надежда всёхъ едина, Прійди, о презлатыхъ намъ лѣтъ, И Павла возведи съ собою, Идуща спёшною ногою. Во время этого шествія продолжалась пушечная пальба и колокольный звонъ. Придя въ приготовленные покои для императрицы, архимандрить съ братією и учителями поднесъ хлѣбъ-соль, намѣстникъ лавры Инокентій произнесъ торжественную рѣчь и затѣмъ еще пѣли канты семинаристы.

На другой день посл'в литургіи государыня со свитой об'єдала у настоятеля лавры, осматривала ризницу и различныя церковныя древности, потомъ отправилась въ семинарію въ богословскую палату, гд'в были собраны какъ учителя, такъ и воспитанники, од'єтые «въ б'єломъ съ золотыми травами плать в», им'єл въ рукахъ в'єтви и зеленые на головахъ в'єнцы, ожидая съ наичувствительнъйшимъ желаніемъ свою всемилостив'єйшую вид'єть государыню и, «какъ токмо собраніе юношества увид'єло монархиню, радостію сердечно взыгравъ, восп'єли сл'єдующій кантъ:

Сидящей на Россійскомъ тронѣ
Вы, музы, въ вашемъ Геликонѣ
Приличный стихъ воснойте
И радость въ насъ откройте,
Сокрытую въ сердцахъ.
Дни ваши нынѣ преблаженны,
Ликуй, ликуй, Парнасъ священный,
Зря на Екатерину,
Надежду всѣхъ едину;
Науки продолжай»...

и т. д.

Послѣ этого канта ученики привѣтствовали государыню на русскомъ, латинскомъ и греческомъ языкахъ, стихами и рѣчами. Въ заключеніе сказалъ рѣчь ректоръ семинаріи Платонъ и затѣмъ настоятель лавры Лаврентій поднесъ государынѣ оду; послѣдняя начиналась такъ:

Не можеть толь насъ веселить Весна своей красою, Ни въ жаркій день кто прохладить Сердца всёхъ насъ водою. Коль ты пришествіемъ своимъ, Дрожайшая наша мати, и т. д.

Государыня послѣ осматривала библіотеку семинаріи; въ тотъ же вечеръ Екатерина посѣтила опять семинарію, гдѣ давалась учениками драма «О Царѣ Навуходоносорѣ и трехъ отроцѣхъ въ пещи». По преданію, эта драма тянулась очень долго; по окончаніи представленія вся лавра была иллюминована.

«Въ субботу, по утру, 19-го октября, государыня, приложившись къ мощамъ, при колокольномъ звонъ и пушечной пальбъ, изволила выдти за святыя ворота, потомъ «съдши въ линію, путь



Коронованіе императрицы Екатерины II. Съ гравиры Калпашникова.

3

въ царствующій свой градъ воспріяла въ началѣ девятаго часу, присемъ производилась пушечная пальба съ колокольнымъ звономъ. Проѣзжая слободою Клементьевою, изволила въ народъ бросить деньги» <sup>6</sup>).

Императрица послъ коронаціи изъ первопрестольной не увзжала, а пробыла тамъ цълую зиму. Москва въ дни пребыванія государыни увидъла невиданные до этого празднества и маскарады. Роскошь и великольніе послъднихъ доходила до сказочнаго вол-шебства.

Такъ первый такой грандіозный маскарадь быль дань въ послѣдніе дни масляницы. Устройство этого маскарада было препоручено придворному актеру Өедору Григорьевичу Волкову; всѣхъ дъйствующихъ лицъ въ немъ было болѣе четырехъ тысячъ человъкъ; двѣсти огромныхъ колесницъ были везены запряженными въ нихъ волами отъ 12 до 24-хъ въ каждой.

Маскарадъ назывался «Торжествующая Минерва» "). Въ немъ, какъ гласило печатное объявленіе, «изъявится гнусность пороковъ и слава добродѣтели». Маскарадъ въ теченіе трехъ дней, начиная съ десяти часовъ утра и до поздняго времени, проходилъ по улицамъ: Большой Нѣмецкой, по обѣимъ Басманнымъ, по Мясницкой и Покровской.

По возвращеніи посл'єдняго къ горамъ, начиналось всеобщее катанье, на театр'є давались кукольныя комедіи, «фокусъ-покусъ и разныя тілодвиженія»; вмістіє съ желающими смотр'єть на это торжество въ маскахъ и безъ маски вызывались изъ публики желающіе «бігаться на лошадяхъ».

Маскарадное шествіе открывалось предвозв'єстниками торжества съ большою свитою и зат'ємъ разд'єлялось на отд'єлы; передъ каждымъ отд'єломъ несли особенный знакъ. Первый знакъ быль посвященъ Момусу или «Упражненіе малоумныхъ»; за нимъ сл'єдоваль хоръ музыки, кукольщики, по сторонамъ дв'єнадцать челов'єкъ на деревянныхъ коняхъ.

За ними вхалъ верхомъ «Родомантъ» забіяка, храбрый дуракъ; подлѣ него шелъ пажъ, поддерживая его косу. Послѣ него шли служители Панталоновы, одѣтые въ комическое платье, и Панталонъ-пустохватъ въ портшезѣ; потомъ шли служители глупаго педанта, одѣтые скарамушами, слѣдовала сзади и книгохранительница безумнаго враля; далѣе шли дикари, несли мѣсто для арлекина, затѣмъ вели быка съ придѣланными на груди рогами; на немъ сидѣлъ человѣкъ, у котораго на груди было окно,—онъ держалъ модель кругомъ вертящагося дома.

Эту группу программа маскарада объясняла такъ: Момъ, видя человъка, смъялся, для чего боги не сдълали ему на грудяхъ окна, сквозь которое бы въ его сердце можно было смотръть; быку смъялся, для чего боги не поставили ему на грудяхъ роговъ и тъмъ лишили его большей силы, а надъ домомъ смъялся, отчего нельзя его такъ сдълать, что если худой сосъдъ, то его поворотить на другую сторону. За этой группой слъдовалъ «Бахусъ», олицетворяя «Смъхъ и безстыдство».

Картина представляла пещеру Пана, въ которой плясали нимфы, сатиры, вакханки; сатиры ѣхали на козлахъ, на свиньяхъ и обезъянахъ. Колесница Бахуса заложена была тиграми.



Троицкая-Сергіева лавра въ XVIII стол'єтіи. Съ гравюры того времени Малютина.

Здёсь вели осла, на которомъ сидёлъ пьяный Силенъ, поддерживаемый сатирами, наконецъ, пьяницы тащили сидящаго на быкъ толстаго краснолицаго откупщика; къ его бочкъ были прикованы корчемники и шестъ крючковъ, слъдовали цъловальники, двъ стойки съ питьемъ, на которыхъ сидъли чумаки съ балалайками. Эту группу заключалъ хоръ льяницъ.

Третья группа представляла «Дъйствіе злыхъ сердецъ»: она представляла ястреба, терзающаго голубя, паука, спускающагося на муху, кошачью голову съ мышью въ зубахъ и лисицу, давящую пътуха. Эту группу заключалъ нестройный хоръ музыки; музыканты были наряжены въ видъ разныхъ животныхъ.

Четвертое отдъление представляло «Обманъ»; на знакъ была изображена маска, окруженная змъями, кроющимися въ розахъ,

съ надписью: «Пагубная предесть»; за знакомъ шли цыгане, цыганки пьющіе, поющіе и плятущіе колдуны, ворожей и нѣсколько дьяволовъ. Въ концѣ слѣдовалъ Обманъ въ лицѣ прожектеровъ и аферистовъ.

Пятое отдѣленіе было посвящено посрамленію невѣжества; на знакѣ были изображены: черныя сѣти, нетопырь и ослиная голова. Надпись была: «Вредъ непотребства». Хоръ представлялъ слѣпыхъ, ведущихъ другъ друга; четверо, держа замерзшихъ змѣй, грѣли и отдували ихъ. Невѣжество ѣхало на ослѣ. Праздность и Злословіе сопровождала толпа лѣнивыхъ.

Пестое отдёленіе было «Мздоимство»: на знакѣ виднѣлись изображенія: гарпія, окруженная крапивой, крючками, денежными мѣшками и изгнанными бѣсами. Надпись гласила: «Всеобщая пагуба». Ябедники и крючкотворцы открывали шествіе, подьячіе шли съ знаменами, на которыхъ было написано «Завтра». Нѣсколько замаскированныхъ длинными огромными крючьями тащили за собою зараженныхъ «акциденціею», т. е. взяточниковъ, обвѣшанныхъ крючками; повѣренные и сочинители ябедъ шли съ сѣтями, опутывая и стравливая идущихъ людей; хромая «правда» тащилась на костыляхъ, сутяги и аферисты гнали ее, колотя въ спину туго набитыми денежными мѣшками.

Седьмое отдёленіе было-міръ навывороть или «превратный свътъ»; на знакъ виднълось изображение летающихъ четвероногихъ звърей и человъческое лицо, обращенное внизъ. Надпись гласила: «Непросвъщенные разумы». Хоръ шелъ въ развратномъ видъ, въ одеждахъ на изнанку, нъкоторые музыканты шли задомъ, ъхали на быкахъ, верблюдахъ; слуги въ ливреяхъ везли карету, въ которой разлеглась лошадь; модники везли другую карету, гдъ сидёла обезьяна; нёсколько карлицъ съ трудомъ поспёвали за великанами; за ними подвигалась люлька съ спеленатымъ въ ней старикомъ, котораго кормилъ грудной мальчикъ. Въ другой люлькъ лежала старушка, играла въ куклы и сосала рожокъ, а за нею присматривала маленькая дъвочка съ розгой; затъмъ везли свинью. покоющуюся на розахъ. За нею брелъ оркестръ пъвцовъ и музыкантовъ, гдъ игралъ козелъ на скрипкъ и пълъ оселъ. Везли Химеру, которую расписывали маляры и пъснославили риемачи, ъхавшіе на коровахъ.

Восьмое отдёленіе глумилось надъ спёсью; знакъ быль—павлиный хвость, окруженный нарцисами, а подъ ними зеркало, съ отразившеюся надутою харею, съ надписью: «Самолюбіе безъ достоинствъ».

Девятая группа изображала «Мотовство и б'єдность». На знак'є виденъ былъ опрокинутый рогъ изобилія, изъ котораго сыпалось золото; по сторонамъ курился виміамъ. Надпись гласила: «Безпечность о добр'є». Хоръ шелъ въ платьяхъ, общитыхъ картами; шли карты вс'єхъ мастей, за ними сл'єдовала сл'єпая Фортуна, зат'ємъ счастливые и несчастные игроки. Брели и нищіе съ котомками.

Шествіе замыкала колесница Венеры съ сидящимъ возл'в Купидономъ. Къ колесницъ были прикованы гирляндами цвътовъ нъсколько особъ обоего пола. Затъмъ шла Роскошь съ ассистентамимотами. Хоръ поющихъ бъдняковъ и скупцовъ въ характерныхъ маскахъ. За симъ начиналось самое торжественное и великолъпное изъ всего маскарада: первою катилась колесница Юпитера и затъмъ слѣдовали персонажи, изображающіе золотой вѣкъ. Впереди виднёлся хоръ аркадійскихъ пастуховъ, за ними слёдовали пастушки и шелъ хоръ отроковъ съ оливковыми вътвями, славя дни золотого въка и пришествіе Астреи на землю. Двадцать четыре часа, въ блестящей золотомъ одеждъ, окружали золотую колесницу этой богини; послъдняя призывала радость, вокругъ нея тъснились толной стихотворцы, увѣнчанные лаврами, призывая миръ и счастіе на землю. Далъе являлся уже цълый Парнасъ съ Музами и колесница Аполлона; потомъ шли земледёльцы съ ихъ мирными орудіями, несли миръ и жгли въ облакахъ дыма военныя оружія.

Затъмъ слъдовала группа Минервы съ добродътелями: здъсь были науки, художества, торжественные звуки трубъ и удары литавръ предшествовали колесницъ Добродътели; послъднюю окружали маститые старцы въ бълоснъжной одеждъ съ лаврами на головахъ. Герои, прославленные исторіей, ъхали на бълыхъ коняхъ, за ними шли философы, законодатели; хоры отроковъ въ бълыхъ одеждахъ съ зеленъющими вътвями въ рукахъ предшествовали колесницъ Минервы и пъли хвалебные гимны. Хоры и оркестры торжественной музыки гремъли побъдоносные марщи.

Маскарадное шествіе заключалось горой Діаны, озаренной лучезарными свётилами.

Три дня двигалась эта процессія по московскимъ улицамъ. Не смотря на холодную погоду, всё окна, балконы и крыши домовъ были покрыты народомъ. Императрица смотрёда на маскарадъ, объёзжая улицы въ раззолоченной каретѣ, запряженной въ восемь неаполитанскихъ лошадей, съ цвѣтными кокардами на головахъ. Екатерина сидѣла въ ало-бархатномъ русскомъ платъѣ, унгзанномъ крупнымъ жемчугомъ, съ звѣздами на груди и въ брилліантовой діадемѣ.

За нею тянулся огромный поёздъ высокихъ, тяжелыхъ золотыхъ каретъ съ крыльцами по бокамъ, каретъ, очень похожихъ на въера, на низкихъ колесахъ; въ каретахъ виднѣлись распудренныя головы вельможныхъ царедворцевъ, бархатные или атласные кафтаны, расшитые золотомъ или унизанные блестками, съ большими стальными пуговицами и т. д.

Въ другихъ осми-стекольныхъ ландо сидъли роскошно одътыя дамы въ атласныхъ робронахъ и калишахъ на проволокъ, въ пышныхъ полонезахъ, въ глазетовыхъ платьяхъ и длинохвостыхъ робахъ съ проръзами на боку, съ фижмами или бочками; головы были также распудрены; сзади каретъ стояли лакеи, одътые турками, гусарами, арабами, албанцами.

Въ день этого народнаго маскарада во дворцѣ была играна итальянская опера «Іосифъ Прекрасный въ Египтѣ». Автору Ө. Г. Волкову, по словамъ его біографа Н. И. Новикова, маскарадъ этотъ стоилъ жизни.

Разъъзжая верхомъ для наблюденія за порядкомъ маскарада, онъ сильно простудился, вскоръ слегъ въ постель и черезъ два мъсяца скончался. Волковъ составляль программу этого маскарада не одинъ; его сотрудникомъ быль извъстный въ то время драматургъ Александръ Петровичъ Сумароковъ. Онъ былъ и первымъ директоромъ россійскаго театра. Сумароковъ писалъ во всъхъ родахъ поэзіи—современники ставили его наравнъ съ Мольеромъ и Расиномъ, плакали отъ его драмъ и смъялись до слезъ, любуясь его комедіями. Большія похвалы ему воздавалъ и великій Вольтеръ.

Про Сумарокова существуеть множество анекдотовь, характеризующихъ его вспыльчивость и доброе сердце. Онъ первый ввель разговоры актеровь со сцены на злобы дня; такъ, узнавъ, что дъти профессора Крашениникова, извъстнаго описателя Камчатки, остались послъ смерти отца въ бъдности, онъ заставилъ одного изъ героевъ своей комедіи сказать съ подмостковъ сцены слъдующее: «отецъ ъздилъ въ Камчатное и въ Китайчатое государство, а дъти ходятъ въ крашенинъ и потому Крашениниковыми называются».

Монологъ актера попалъ въ цёль, кто-то изъ вельможъ исходатайствоваль пенсію несчастнымъ у императрицы. Другой разъ, встрётивъ раненаго офицера, который просилъ милостыню, онъ, не имъя при себъ денегъ, снялъ съ себя мундиръ, шитый золотомъ, и отдалъ офицеру, а самъ возвратился домой въ кафтанъ своего лакея и тотчасъ же отправился во дворецъ къ государынъ просить для бъднаго пособія. Не смотря на такіе порывы великодушія, этоть сострадательный человѣкъ въ минуты гнѣва ломаль палки на спинахъ своихъ бѣдныхъ подчиненныхъ актеровъ единственно за то, что они плохо декламировали стихи. Сумароковъ умеръ въ Москвѣ 1-го октября 1777 года и похороненъ въ Донскомъ монастырѣ,—могила его у самой задней ограды, прямо противъ Святыхъ воротъ Донского монастыря в). На мѣстъ, гдѣ былъ погребенъ Сумароковъ, теперъ лежитъ профессоръ московскаго университета П. С. Щепкинъ.



Воспитательный Домъ въ Москвъ. Съ гравюры начала нынъшняго стольтія.

Сотрудникомъ Сумарокову, при составленіи стихотворной программы маскарада, даннаго во время коронаціи, былъ тоже изв'єстный стихотворецъ Мих. Матв. Херасковъ <sup>9</sup>); это былъ очень угрюмый, важный и напыщенный челов'єкъ.

Въ нъжной юности съ нимъ случилось очень странное приключеніе; его нянька посадила на окошко, а въ то время проходила толна цыганъ, которые и похитили его. Къ счастью, вскоръ вспомнили о цыганахъ, догнали ихъ и отняли ребенка.

Не случилось бы посл'вдняго, Херасковъ п'влъ бы цыганскія п'всни, а не героевъ нашей исторіи. Въ дом'в Хераскова собирались по вечерамъ вс'в московскіе литераторы и читали свои ли-

тературныя произведенія, и, какъ говорить Дмитріевъ, похвала Хераскова всегда ограничивалась одними словами: гладко, очень гладко!

Херасковъ, какъ и Сумароковъ, былъ страстный любитель до театральныхъ представленій; при немъ въ университетъ существоваль постоянный театръ съ богатымъ гардеробомъ, а также и свой собственный у него въ домъ. На первомъ театръ играли студенты и даже женскія роли исполняли они же. Такъ, извъстный впослъдствіи профессоръ П. И. Страховъ на этомъ театръ являлся въ роли «Семиры», очаровывая зрителей и самого автора А. П. Сумарокова.

Съ подмостковъ этого же театра перешли на московскій публичный театръ два студента Ивановъ и Плавильщиковъ—первый быль извъстенъ на сценъ подъ именемъ актера Калиграфова. П. И. Страховъ неръдко игрывалъ и въ операхъ у Хераскова на домашнемъ театръ, хотя не зналъ ноть и не имътъ голоса. Вотъ какъ, по словамъ Страхова, проходили такія исполненія на сценъ: «Херасковъ непремънно хотълъ, чтобы я исполнялъ въ его оперъ «Добрые солдаты», первую роль молодого «Пролета». Надо было угождать доброму начальнику и вотъ я разыгрывалъ ее пополамъ съ превосходнымъ университетскимъ теноромъ Мошковымъ, тогда еще гимназистомъ; онъ пълъ мои аріи за кулисами, а я лишь расхаживалъ по сценъ, размахивалъ руками и молча разъвалъ ротъ, какъ будто бы пълъ. Нашъ капельмейстеръ, глухой Керцелли, мастерски поддерживалъ оркестромъ нашу хитрость и послъ никто изъ зрителей не хотълъ даже върить нашимъ продълкамъ».

Въ первые годы царствованія Екатерины II Москва увидѣла много новыхъ построекъ. Такъ, въ ознаменованіе восшествія государыни на престоль, была воздвигнута на Солянкѣ, «на Кулишкахъ», по плану архитектора Бланка, церковь во имя св. Кира и Іоанна. Храмъ былъ освященъ митрополитомъ Амвросіемъ, въ присутствіи самой императрицы, въ 1768 году. По окончаніи литургіи, государыня отбыла въ Петербургъ. Въ этой церкви сохраняется «царское мѣсто», нарочно устроенное для этого дня. Въ этой церкви имѣется придѣлъ во имя Живоначальной Троицы. Изъ надписи, находящейся на доскѣ надъ дверями, видно, что на этомъ мѣстѣ была церковь во имя Троицы и что въ пожаръ 1754 года она сгорѣла, и въ 1758 году церковь опять возобновлена и освящена митрополитомъ Тимовеемъ.

Въ годъ пребыванія Екатерины II въ Москвѣ, послѣ коронаціи, былъ изданъ указъ о крытіи гонтомъ въ Кремлѣ и Китаѣ-городѣ казенныхъ и частныхъ зданій, и въ этотъ же годъ государыня повелѣла открыть Воспитательный домъ 10), сперва въ Китаѣ-го-

родъ, и затъмъ уже, въ слъдующемъ году, въ Бъломъ городъ, въ день рожденія государыни.

Въ 1763 году, въ память выздоровленія наслѣдника престола, была устроена еще Павловская больница за Серпуховскими воротами. Мысль основать Воспитательный домъ въ Москвѣ принадлежала Ив. Ив. Бецкому.

Въ своей запискъ онъ просилъ государыню для постройки дома дать мъсто, такъ называемое «Гранатный дворъ» (послъдній стоялъ тамъ, гдъ теперь правая сторона Воспитательнаго дома; онъ принадлежалъ пушечному двору, основанному во времена царя Өеодора), съ Васильевскимъ садомъ подлъ Москвы-ръки, со всею около лежащею казенною землею и строеніемъ, купно съ отданною отъ Адмиралтейства мельницею, что на Яузъ, и старую городскую стъну употребить въ строеніе. Эта стъна, въроятно, тогда еще существовала и простиралась отъ Бълаго города по берегу Москвы-ръки къ стънъ Китай-города. Васильевскій садъ былъ посаженъ отцомъ Іоанна Грознаго, великимъ княземъ Василіемъ ІV.

На постройку этого зданія открылась добровольная подписка по церквамъ всей Россіи. Сама государыня съ наслѣдникомъ была первая вкладчица.

Апрёля 21-го 1764 года, въ день рожденія государыни, при гром'є пушекъ, состоялась закладка зданія. Генералъ-фельдмаршалъ П. С. Салтыковъ первый положилъ камень въ основаніе этого зданія, съ надписью означенія времени заложенія и съ двумя м'єдными досками, на которыхъ было выр'єзано на латинскомъ и русскомъ язык'є сл'єдующее: «Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссійская, для сохраненія жизни и воспитанія въ пользу общества въ б'єдности рожденныхъ младенцевъ, а притомъ и въ приб'єжище сирыхъ и неимущихъ родильницъ, повел'єла соорудить сіе зданіе, которое заложено 1764 г. апр'єля 21-го дня».

Въ день закладки, въ ознаменованіе благотворенія, было собрано болъе пятидесяти бъдныхъ невъсть и отдано съ приданымъ замужъ за ремесленниковъ, и затъмъ болъе тысячи человъкъ бъдныхъ въ этотъ день были угощаемы объдомъ.

Въ память закладки была выбита медаль съ изображеніемъ на одной сторонъ поясного портрета государыни, а на другой сторонъ изображена была Въра, имъющая на головъ покрывало и держащая въ правой рукъ крестъ; облокотившись на постаментъ при церковномъ зданіи, она повелъваетъ «Человъколюбію», представленному въ образъ жены, поднять найденнаго на пути ребенка и отнести въ основанный милосердіемъ государыни домъ. Вверху, кругомъ,

старая москва.

видны слова Спасителя: «И вы живы будете» (Іоаннъ, гл. XI, ст. 19), внизу за чертою: «Сентября 1-го дня 1763 года», т. е. день учрежденія.

Въ 1771 году при этомъ Воспитательномъ домѣ былъ учрежденъ извъстнымъ своими причудами и странностями Прокофіемъ Акинфіевичемъ Демидовымъ 11) «Родильный институтъ». Демидовъ на это учрежденіе прислалъ Бецкому 200,000 рублей.

Когда Демидовъ, въ 1772 году, посътиять Воспитательный домъ, то опекунскій совъть поднесъ послъднему золотую медаль и благодарственное свидътельство, до сихъ поръ сохраняющееся въ портретной галерев дома; оно написано на пергаментъ и украшено миніатюрною живописью, превосходно исполненною академикомъ Козловымъ. По поводу этого посъщенія было напечатано тогда въ «Московскихъ Въдомостяхъ» стихотвореніе подъ заглавіемъ «Вывъска къ жилищу Прокофія Акинфіевича Демидова». Воть начало этого стихотворенія:

«Демидовъ вдёсь живеть, Кой милосердія примёръ даеть, Свидётель въ томъ Несчастнымъ домъ.

Польщенный такимъ пріемомъ, Демидовъ подарилъ Воспитательному дому большой каменный домъ свой, находившійся въ Донской улицъ, въ приходъ церкви «Ризъ-Положенія».

Не смотря на вниманіе и почеть, которые опекунскій совъть постоянно оказываль Демидову, послъдній своими причудами и дурачествами не мало причиняль ему огорченій и очень часто приводиль это почтенное учрежденіе «въ недоумъніе». Такъ, напримърь, узнавъ, что опекунскій совъть крайне нуждается въ деньгахъ, объщаль сперва дать взаймы 20,000 руб., но вмъсто денегь прислаль въ него четыре скрипки по числу членовъ: Вырубова, Умскаго и князей Голицына и Гагарина.

Въ другой разъ, въ 1780 году, когда совъть, по приказанію Бецкаго, препроводиль къ Демидову оба его бюста, мраморный и бронзовый, съ тъмъ, чтобы онъ взяль для себя одинъ изъ нихъ, то Демидовъ ихъ не принялъ и отослалъ при слъдующемъ отзывъ: «Отъ Московскаго Воспитательнаго дома объявлено мнъ, чтобы я отъ господъ опекуновъ взялъ бюстъ, и за оное приношу нижай-шую благодарность, а паче за милость его высокопревосходительства Ив. Ив. Бецкаго. Въ третьемъ году, когда я былъ въ Питеръ у Ивана Ивановича, при мнъ сдъланъ гипсовый бюстъ, а сказывалъ онъ, что многимъ мраморные дълаются и потому мнъ

ненадобно; о чемъ съ моею благодарностью хошъ сіе, хошъ напишите высоконочтенному совѣту, а паче Ивану Ивановичу, въ оное не входить и мнѣ не пишеть, какой изъ того планъ хочеть сдѣлать? Для того ли, что живущій мой домъ, по смерти моей, считаться будеть къ Воспитательному дому? Я же скоро умру и объ



Прокофій Акинфієвичъ Демидовъ. Съ портрета, принадлежащаго Н. И. Путилову.

этомъ его превосходительству сказываль. Онъ смѣялся: кто прежде умретъ? И такъ, съ высокопочитаніемъ и моею предапностью остаюсь»  $^{12}$ ).

Демидовымъ выстроены также примыкающія къ квадрату постройки «Корделожи».

Послѣ Демидова и другіе стали приносить свои пожертвованія въ кассу Воспитательнаго дома. Такъ, 3-го марта 1774 года, ночью, отъ неизвѣстнаго прислано было къ Бецкому письмо съ препровожденіемъ въ особомъ ящикѣ десяти тысячъ рублей, половина золотомъ, а другая ассигнаціями; какъ письмо, такъ и ящикъ запечатаны были печатью, изображающею солнце, освѣщающее шаръ земной, съ надписью: non sibi, sed populi.

Письмо было написано по-французски. Въ немъ неизвъстный благотворитель, между прочимъ, говоритъ: «Не спрашивайте меня, государь мой, объ моемъ отечествъ; я произведенъ на свътъ не въ сей обширной имперіи, но отечеству моему долженъ я только рожденіемъ, а Россіи обязанъ тысячею несравненно превосходнъйшихъ выгодъ».

Сверхъ 10,000 рублей, доставленныхъ при этомъ письмъ, неизвъстный благотворитель объщалъ прислать въ другой срокъ, 29-го іюня 1774 года, еще 20,000 руб. и въ третій срокъ, 3-го октября, также 20,000 руб.

Это пожертвованіе вызвало со стороны Бецкаго самую оживленную переписку, съ заявленіемъ глубокой благодарности благотворителю, напечатанной въ то время въ прибавленіи къ «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ».

Въ числъ воспитанниковъ этого благотворительнаго заведенія каждый годъ выпускается нъсколько съ фамиліею «Гомбургцовыхъ»—послъдняя дается питомцамъ по слъдующему случаю:

Въ 1767 году, въ августъ 31-го, въ полдень было подано привратнику дома неизвъстнымъ лицомъ запечатанное письмо, съ надписью: «Императорскаго Воспитательнаго дома высокопочтеннымъ господамъ членамъ совъта въ Москвъ», въ срединъ конверта было письмо, извъщающее, что покойная свътлъйшая ландграфиня и наслъдная принцесса Гессенъ-Гомбургская Настасья Ивановна, урожденная княгиня Трубецкая, вручила сей неизвъстной сумму денегъ съ завъщаніемъ употребить ее на пользу бъдныхъ; съ 1755 года сумма эта, отданная въ ростъ, составила уже 10,000 рублей, и представляется теперь въ совъть на содержаніе изъ процентовъ сей суммы на въчныя времена столькихъ воспитанниковъ, сколько позволить сумма процентовъ. Совъть исполнилъ волю благодътельной завъщательницы и содержимыхъ 20 воспитанниковъ назвалъ «Гомбургцами».

Въ 1767 году для управленія этимъ благотворительнымъ заведеніемъ былъ учрежденъ «Опекунскій совътъ». Въ этомъ году Екатерина II неожиданно посьтила заведеніе, и въ память своего

посъщенія положила въ кружку богатый вкладъ и двухлътнему питомцу Никитъ пожаловала 300 червонцевъ. Самъ Бецкій Воспитательному дому принесъ въ даръ въ разное время 162,995 рублей. Памятники трудовъ и заслугъ Бецкаго не ограничились одной Москвой; въ Петербургъ онъ посвятилъ лучшіе свои годы на попеченіе общества благородныхъ дівиць (Смольный монастырь). Бецкій родился въ Стокгольм' въ 1704 году; князь И. Ю. Трубецкой быль отцомъ его, мать была шведка, баронесса Вреле. Трубецкой вступиль въ бракъ во время своего плъна, при жизни своей первой жены. Съ восшествіемъ Екатерины II Бецкій является въ числъ первыхъ сановниковъ императрицы. И. И. Бецкій достигь маститой старости, умерь 93 літь оть роду. Бецкій очень любиль сельское хозяйство; на террасъ дома его быль устроенъ висячій садъ, гдё онъ разводилъ шелковичныхъ червей на листьяхъ тутовыхъ деревьевъ. Въ кабинетъ Бецкаго была устроена по китайскому образцу духовая печь, въ которой онъ, посредствомъ пара, выводилъ изъ яицъ цыплятъ.

Бъганъе послъднихъ около него служило для него большимъ развлеченіемъ и обращало его мысли къ другимъ птенцамъ, о призрѣніи которыхъ онъ такъ много потрудился. Вообще воспитывать безродныхъ была его страсть; изъ числа такихъ его питомпевъ быль и извёстный нёкогда оберь-полиціймейстерь Петербурга и впоследствии сенаторъ Иванъ Савичъ Горголи. Этотъ Горголи былъ образцомъ рыцаря и франта. Никто такъ не бился на шпагахъ. никто такъ не игралъ въ мячи, никто не одъвался съ такимъ вкусомъ, какъ онъ. Онъ первый началъ носить высокіе, тугіе галстухи на щетинъ, прозванные его именемъ «горголіями». Въ 1808 году его посылали съ какимъ-то поручениемъ къ Наполеону, бывшему тогда въ Байонъ, и по прівздъ оттуда его назначили с.-петербургскимъ оберъ-полиціймейстеромъ. По природъ онъ быль очень добрый и даваль много воли своимъ подчиненнымъ. Вскоръ по его назначении явилось въ городъ стихотвореніе, которое оканчивалось слъдующимъ двустишіемъ:

> «Какъ не любить по доброй волѣ Ивана Савича Горголи».

Когда это стихотвореніе попалось на глаза Горголи, то онъ, улыбнувшись, добавилъ:

«А то онъ вамъ задасть же соли»...

Горголи быль женать на одной изъ воспитанницъ И. И. Бедкаго.



## ГЛАВА И.

Моровая язва. — Общая паника на улицахъ столицы. — Мортусы. — Воспоминанія Страхова. — Въгство главнокомандующаго изъ Москвы. — Народный бунтъ. — Убійство архієпископа Амвросія. — П. Д. Еропкинъ. — Прійздъ князя Г. Г. Орлова въ Москву. — Судъ надъ убійцами архієпископа. — Нъсколько анекдотовъ изъ жизни графа Орлова. — Отъйздъ Орлова заграницу, — Торжества 1773 г. — Тріумфальныя ворота. — Фельдмаршаль Румянцевъ. — Случай съ нилъ въ молодости. — Характеръ его. — Домъ Суворова въ Москвъ. — Награды Румянцеву. — Нёсколько анекдотовъ изъ жизни Румянцева.



э 1771 ГОДУ МОСКВУ постило ужасное бъдствіе—въ январъ мъсяцъ въ столицъ открылась страшная моровая язва. Занесена была чума въ Москву войскомъ изъ Турціи; врачи предполагали, что ее впервые завезли вмъстъ съ шерстью на суконный дворъ, стоявшій тогда у моста, за Москвою-ръкою.

Здёсь съ 1-го января по 9-е марта умерло 130 человъкъ; слъдствіе открыло, что на праздникъ Рождества, одинъ изъ фабричныхъ привезъ на фабрику больную женщину съ распухшими желъзами за ушами и что вскоръ по привозъ она умерла. Чума съ быстротой переносилась изъ одного дома въ другой; самый сильный разгаръ чумы въ Москвъ продолжался четыре мъсяца: августъ, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Жители столицы впали въ уныніе, самъ главнокомандующій, графъ Салтыковъ, бъжалъ изъ Москвы въ свою деревню; въ городъ въ это бъдственное время не было ни полиціи, ни войска; разбои и грабежи стали производиться уже явно среди бълаго дня.

По словамъ очевидца, Подшивалова, народъ умиралъ ежедневно тысячами; фурманщики, или, какъ ихъ тогда называли, «мортусы» въ маскахъ и вощаныхъ плащахъ, длинными крючьями таскали трупы изъ выморочныхъ домовъ, другіе поднимали на улицѣ, клали на телѣгу и везли за городъ, а не къ церквамъ, гдѣ прежде покойниковъ хоронили. Человѣкъ по двадцати разомъ взваливали на телѣгу.

Трупы умершихъ выбрасывались на улицу, или тайно зарывались въ садахъ, огородахъ и подвалахъ.

Вотъ какъ описываетъ это страшное время П. И. Страховъ, профессоръ Московскаго университета, бывшій еще гимназистомъ; братъ его состояль письмоводителемъ въ Серпуховской части, при особо назначенномъ на это время смотрителъ за точнымъ исполненіемъ предохранительныхъ и карантинныхъ мъръ противъ заразы. Этотъ Страховъ жилъ у Серпуховскихъ воротъ и отъ отца своего имълъ приказъ непремънно доставлять каждое утро записочку, сколько вчерашній день было умершихъ во всей Москвъ, а Страховъ-гимназистъ каждое утро обязанъ былъ ходить къ брату за такими записочками. Прямая и короткая дорога была ему туда и назадъ по Земляному валу чрезъ живой Крымскій мостъ.

— «Воть бывало, говорить онь, —я въ казенномъ разночинскомъ сюртукѣ изъ малиноваго сукна съ голубымъ воротникомъ и общлагами на голубомъ же стамедномъ подбоѣ, съ мѣдными желтыми большими пуговицами и въ треугольной поярковой шляпѣ,бѣгу отъ братца съ бумажкою въ рукѣ по валу, а люди-то изъ разныхъ домовъ по всей дорогѣ и выползутъ и ждутъ меня, и лишь только завидятъ, бывало, и кричатъ: дитя, дитя, сколько? А я-то лечу, привскакивая, и кричу имъ, напримѣръ: шестьсотъ, шестьсотъ, и добрые люди, бывало, крестятся и твердятъ: слава Богу, слава Богу! это потому, что наканунѣ я кричалъ семьсотъ, а третьяго дня восемьсотъ! Смертность была ужасная и росла до сентября такъ, что въ августѣ было покойниковъ чуть-чуть не восемь тысячъ, въ сентябрѣ же хватило за двадцать тысячъ, въ октябрѣ поменьше двадщати тысячъ, а въ ноябрѣ около шести тысячъ» 13).

Отецъ Страхова еще на Святой недълъ принялъ самыя строгія мъры предосторожности. На дворъ своемъ, у воротъ, разложилъ костры изъ навоза и поручилъ сыну-гимназисту, чтобы ни день, ни ночь не допускалъ ихъ гаснутъ; заколотилъ наглухо ворота, калитку заперъ на замокъ и ключъ отдалъ ему же, строго-настрого приказавъ всъхъ приходившихъ, не впуская во дворъ, опрашивать и впускать въ калитку не иначе, какъ старательно окуривъ у костра.

— Далъе, говорить Страховъ, — нашъ приходъ весь вымеръ до единаго двора, уцълъть одинъ нашъ дворъ; вездъ ворота и двери были настежъ растворены. Въ домъ нашего священника послъдняя умерла старуха; она лежала зачумленная подъ окномъ, которое выходило къ намъ на дворъ, стонала и просила, ради Бога, испить водицы. Въ это время батюшка нашъ самъ читалъ для всъхъ насъ правила ко святому причащенію, остановился и грозно закричалъ намъ: «Боже храни, кто изъ васъ осмълится подойти къ поповскому окну, выгоню того на улицу и отдамъ негодямъ», такъ тогда называли мортусовъ, т. е. колодниковъ, приставленныхъ отъ правительства для подбиранія мертвыхъ тълъ по улицамъ и на дворахъ. Окончивъ чтеніе, самъ онъ вынулъ изъ помела самую обгорълую палку, привязалъ къ ея черному концу ковшъ, почерпнуль воды и подалъ несчастной.

Уголь и обгорълое дерево тогда было признано за лучшее средство къ очищенію воздуха. Первая чумная больница была устроена за заставой въ Николоугрешскомъ монастыръ. Вскоръ число больниць и карантиновь въ Москвѣ прибавилось, также были предприняты и слёдующія гигіеническія мёры: въ чертё города было запрещено хоронить и приказано умершихъ отвозить на вновь устроенныя кладбища, число которыхъ возросло до десяти, затъмъ велъно погребать въ томъ платьъ, въ которомъ они умерли. Фабрикантамъ на суконныхъ фабрикахъ было приказано явиться въ карантинъ, не являвшихся же приказано было бить плетьми; сформировань быль батальонь сторожей изь городскихь обывателей и наряженъ въ особые костюмы. Полиціей было назначено на каждой большой дорогъ мъсто, куда московскимъ жителямъ позволялось приходить и закупать отъ сельскихъ жителей все, въ чемъ была надобность. Между покупщиками и продавцами были разложены большіе огни и сдёланы надолбы, и строго наблюдалось, чтобы городскіе жители до прівзжихъ не дотрогивались и не смвшивались вмъстъ. Деньги же при передачъ обмакивались въ уксусъ.

Но, не смотря на всё эти строгія мёры, болёзнь переносилась быстро. Такъ, одинъ мастеровой изъ села Пушкина, испугавшись моровой язвы, отправился къ себё въ деревню, но ему хотёлось купить женё обновку и онъ купилъ въ Москвё для нея кокошникъ, который впослёдствіи оказался принадлежавшимъ умершей отъ чумы. Все семейство мастерового умерло быстро, а затёмъ и все село лишилось обитателей. Точно такимъ образомъ вымеръ и городъ Козелецъ отъ купленнаго въ Черниговъ кафтана.

Какъ мы уже выше говорили, паника въ Москвъ настолько была сильна, что бъжаль даже московскій главнокомандующій графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ (извъстный побъдитель Фридриха II при Кунерсдорфъ) въ свое подмосковное имъніе Мареино; вмъстъ съ нимъ выъхали губернаторъ Бахметевъ и оберъ-полиціймейстеръ Ив. Ив. Юшковъ. За оставленіе своего поста графъ былъ императрицею уволенъ.

Послъ него чумная Москва подпала подъ дъятельный надзоръ генералъ-поручика Еропкина; послъднему именнымъ указомъ было приказано, чтобъ чума «не могла и въ самый городъ С.-Петербургъ вкрасться» и отъ 31-го марта велъно было Еропкину не пропускать никого изъ Москвы, не только прямо къ Петербургу, но и въ мъстности, лежащія на пути; даже проъзжающимъ черезъ Москву въ Петербургъ запрещено было проъзжать чрезъ московскія заставы. Мало того, отъ Петербурга была протянута особая сторожевая цъпь подъ начальствомъ графа Брюса.

Цёнь эта стягивалась къ тремъ мѣстамъ: въ Твери, въ Вышнемъ Волочкъ и въ Бронницахъ. Но, не смотря на всѣ заставы и мъры, предпринимаемыя полиціей, чума все болъе и болъе принимала ужасающіе размъры, —фурманщики уже были не въ состояніи перевозить всѣхъ больныхъ, да и большая часть изъ нихъ перемерла; пришлось набирать послъднихъ изъ каторжниковъ и преступниковъ, приговоренныхъ уже къ смерти.

Для этихъ страшныхъ мортусовъ строили особые дома, дали имъ особыхъ лошадей, носилки, крючья для захватыванія труповъ, смоляную и вощаную одежду, маски, рукавицы и проч. Картина города была ужасающая-дома опустёли, на улицахъ лежали не погребенные трупы, всюду слышались унылые погребальные звоны колоколовъ, вопли дътей, покинутыхъ родными, и вотъ, въ ночь на 16-е сентября, въ Москвъ вспыхнулъ бунтъ. Причина бунта, какъ говорить Бантышъ-Каменскій <sup>14</sup>), была следующая. Въ начале сентября, священникъ церкви Всъхъ Святыхъ (на Кулишкахъ) сталь разсказывать будто о виденномь сне одного фабричнагопоследнему привиделась во сне Богородица, которая сказала, что такъ какъ находящемуся на Варварскихъ воротахъ ея образу вотъ уже болбе тридцати лътъ никто не пълъ молебновъ и не ставилъ свъчей, то Христосъ хотълъ послать на Москву каменный дождь, но Она умолила Его и упросила послать на Москву только трехмёсячный моръ. Этотъ фабричный помёстился у Варварскихъ воротъ, собиралъ деньги на какую-то «всемірную свъчу» и разсказываль свой чудесный сонь.

Толпы народа повалили къ воротамъ, священники бросили свои церкви, разставили здѣсь аналои и стали служить молебны. Икона помѣщалась высоко надъ воротами—народъ поставилъ лѣстницу, по которой и лазилъ, чтобъ ставить свѣчи; очень понятно, что проходъ и проѣздъ былъ загроможденъ. Чтобы положить конецъ этимъ сборищамъ, весьма вредно дѣйствующимъ при эпидеміяхъ, митрополитъ Амвросій думалъ сперва убрать икону въ церковь, а собранную на нее въ поставленномъ тамъ сундукѣ не малую сумму отдать на Воспитательный домъ. Но, не рѣшаясь лично взять на себя отвѣтственность, онъ посовѣтовался съ Еропкинымъ; послѣдній нашелъ, что брать икону въ смутное время не безопасно, но что сундукъ можно взять, и для этого послалъ небольшой отрядъ солдать съ двумя подъячими для наложенія печатей на сундукъ.

Народъ, увидя это, закричалъ: «Бейте ихъ! Богородицу грабятъ! Вогородицу грабятъ!» Вслъдъ затъмъ ударили въ городской набатъ у Спасскихъ воротъ и стали бить солдатъ. Архіепископъ Амвросій, услыхавъ набатъ и видя бунтъ, съль въ карету своего племянника, жившаго также въ Чудовомъ монастыръ, и велълъ ъхать къ сенатору Собакину; послъдній со страху его не принялъ и отъ него владыко поъхалъ въ Донской монастырь.

Мятежники кинулись въ Кремль, многотысячная толпа была вооружена и неистово вопила: «Грабять Богородицу!» Толпа ворвалась въ Чудовъ монастырь и накинулась на все: въ комнатахъ и въ церквахъ рвала, уничтожала и кощунствовала; вслъдъ затъмъ были разбиты чудовские погреба, отдаваемые въ наймы купцу Птицыну-все вино было выпито. Между тъмъ Амвросій, видя себъ неизбъжную гибель, просиль у Еропкина, чтобы онъ даль ему пропускной билеть за городь. Вмёсто билета Еропкинъ прислаль ему для охраны его особы одного офицера конной гвардіи, но пока закладывали для Амвросія лошадей, толпа ворвалась въ Донской монастырь. Амвросій, предчувствуя свою гибель, отдаль свои часы и деньги племяннику своему, находившемуся при немъ все время, и велёль ему искать спасенія, а самъ пошель въ церковь, одъвъ простое монашеское платье; увидъвъ, что толпа черни стремится въ храмъ, Амвросій пріобщился святыхъ тайнъ и затъмъ запрятался на хорахъ церкви.

Бунтовщики кинулись въ алтарь и стали всюду искать свою жертву. Они не щадили ничего, опрокинули престоль. Увидя, что хоры заперты, они отбили замокъ и кинулись туда, и тамъ, не найдя Амвросія, хотѣли сойти, какъ какой-то мальчикъ замѣтилъ ноги и платье несчастнаго мученика и закричалъ: «Сюда! сюда!



Объявленіе герольдами на Кремлевской площади о коронованіи императрицы Екатерины ІІ. Съ гравиры Калпашинкова.

архіерей здѣсь». Толпа съ яростью накинулась на невинную жертву и потащила его изъ храма. Здѣсь, выведя его въ заднія ворота къ рогаткѣ, ему сдѣлали нѣсколько вопросовъ, на которые онъ отвѣтилъ и, казалось, слова архипастыря тронули многихъ, какъ вдругъ изъ сосѣдняго монастырскаго кабака выбѣжалъ пъяный дворовый человѣкъ г. Раевскаго, Василій Андреевъ, и закричалъ:

«Чего глядите вы на него? Развѣ не знаете, что онъ колдунъ и васъ морочить?»

Сказавъ это, онъ первый удариль невиннаго страдальца коломъ въ лъвую щеку и повергъ его на землю, а затъмъ и остальные изверги накинулись на несчастнаго архіепископа и убили его.

По словамъ біографа Амвросія, тѣло его лежало на улицѣ весь день и ночь. На мѣстѣ, гдѣ убитъ былъ архіепископъ, въ память этого прискорбнаго случая былъ воздвигнутъ каменный крестъ. Убійцы, покончивъ съ Амвросіемъ, кинулись было къ Еропкину, который жилъ на Остоженкѣ, въ домѣ, гдѣ теперь коммерческое училище 15), но тотъ уже въ это время вызвалъ стоявшій въ тридцати верстахъ отъ Москвы великолуцкій полкъ, принялъ надънимъ начальство и отправился съ нимъ въ Кремль.

Выёхавъ изъ Спасскихъ воротъ, онъ увидёлъ, что вся площадь была покрыта народомъ. Еропкинъ подъёхалъ къ бунтовщикамъ верхомъ вмёстё съ своимъ берейторомъ и сталъ ихъ уговаривать разойтись, но толпа кинулась къ Кремлю, кидая въ Еропкина каменьями и полёньями; одно изъ нихъ попало ему въ ногу и сильно ушибло. Видя, что увёщанія не дёйствуютъ, Еропкинъ, поставивъ передъ Спасскими воротами два орудія, приказалъ стрёлять холостыми зарядами въ народъ. Толпа, увидя, что убитыхъ нётъ, закричала: «мать крестная Богородица за насъ» и кинулась къ Спасскимъ воротамъ. Тогда Еропкинъ приказалъ зарядить картечью и на этотъ разъ ґрянулъ выстрёлъ, оставившій многихъ убитыхъ и раненыхъ.

Послъ этого толпа въ страхъ кинулась на Красную площадь и прилегающія улицы; вслъдъ за ней поскакали драгуны, переловившіе многихъ бунтовщиковъ. Еропкинъ два дня не слъзаль съ лошади и былъ первымъ во всъхъ стычкахъ съ народомъ. По усмиреніи бунта, онъ послалъ къ императрицъ донесеніе о происшествіи, испрашивая прощенія за кровопролитіе.

Екатерина милостиво отнеслась къ поступку Еропкина и наградила его Андреевскою лентою черезъ плечо и дала 20,000 рублей изъ кабинета и хотъла пожаловать ему четыре тысячи душъ крестъянъ, но онъ отказался, сказавъ:

— Насъ съ женой только двое, дътей у насъ нътъ, состояніе имъемъ, къ чему же намъ набирать себъ лишнее.

Позднѣе, когда онъ былъ московскимъ главнокомандующимъ, то не переѣхалъ въ казенный домъ и денегъ, отпускаемыхъ казной для пріема гостей, не бралъ.

Въ посъщение императрицей Екатериной II Москвы онъ давалъ ей праздникъ у себя въ домъ и когда она его спросила:

— Что я могу для васъ сдълать, я желала бы васъ наградить.



Братья Орловы во время Московской чумы 1771 года. Съ гравюры того времени.

Онъ отвъчалъ:

— Матушка государыня, доволенъ твоими богатыми милостями, я награжденъ не по заслугамъ: андреевскій кавалеръ, начальникъ столицы, заслуживаю ли я этого?

Императрица не удовольствовалась этимъ отвѣтомъ и опять ему сказала:

- Вы ничего не берете на угощеніе Москвы, а между тѣмъ у васъ открытый столъ, не задолжали вы? я заплатила бы ваши долги.
   Онъ отвъчалъ:
- Нъть, государыня, я тяну ножки по одежкъ, долговъ не имъю, и что имъю, тъмъ угощаю, милости просимъ кому угодно

моего хлъба-соли откушать. Да и статочное ли дъло, матушка государыня, мы будемъ должать, а ты, матушка, станешь за насъ платить долги.

Видя, что Еропкину дать нечего, государыня прислала женъ его орденъ св. Екатерины.

По наружности П. Д. Еропкинъ былъ высокаго роста, весьма худощавый, нъсколько сгорбленный, очень пріятной внъшности, въ молодости онъ былъ красавцемъ и замъчательнымъ силачемъ. Глаза у него были большіе, очень зоркіе, но довольно впалые, носъ орлиный; онъ пудрился, носилъ пучекъ и былъ причесанъ въ три локона (à trois marteaux). Еропкинъ былъ очень уменъ, великодушенъ, благороденъ, безкорыстенъ и, какъ немногіе, въ обхожденіи очень простъ. Взжалъ онъ цугомъ въ шорахъ съ верховымъ впереди, при остановкахъ у воротъ и у подъйздовъ верховой трубилъ въ рожокъ, давая темъ знать о прівзде главнокомандующаго. Вставаль онь по утрамъ рано, начиналь всегда день молитвою и когда одъвался, то заставляль прочесть себъ житіе святого того дня. Со своихъ крестьянъ оброку бралъ въ годъ не больше двухъ рублей. Родился Еропкинъ въ 1724 году, умеръ въ 1801 году легко, точно уснуль, отыгравь три пульки въ рокомболь. Еропкинъ быль замъчательный стрълокъ изъ лука, онъ снималь стрълой яблоко съ головы мальчика.

По усмиреніи бунта, въ Москву быль присланъ князь Гр. Гр. Орловъ; онъ прівхаль въ столицу 26-го сентября, когда стояли ранніе холода и чума замътно уже ослабъвала. Вмъстъ съ Орловымъ прибыли команды отъ четырехъ полковъ лейбъ-гвардіи съ необходимымъ числомъ офицеровъ. По приказу Орлова состоялось, 4-го октября, торжественное погребеніе убитаго Амвросія.

Префектъ московской академіи Амвросій на похоронахъ сказалъ замѣчательное слово. Въ теченіе цѣдаго года покойнаго поминали во всѣ службы, а убійцамъ возглашалась анаеема. Убійцы Амвросія, Василій Андреевъ и Иванъ Дмитріевъ, были повѣшены на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ совершено убійство. Къ висѣлицѣ были приговорены еще двое—Алексъй Леонтьевъ и Өедоръ Дѣяновъ, но висѣлица должна была достаться одному изъ нихъ по жребію; остальные шестьдесятъ человѣкъ: купцовъ, дьячковъ, дворянъ, подьячихъ, крестьянъ и солдатъ было приказано бить кнутомъ, вырѣзать ноздри и сослать въ Рогервикъ на каторгу; захваченныхъ на улицѣ малолѣтнихъ приказано было высѣчь розгами, а двѣнадцать человѣкъ, огласившихъ мнимое чудо, велѣно сослать вѣчно на галеры съ вырѣзаніемъ ноздрей. И съ этихъ же дней вышель приказъ прекратить набатный звонъ по церквамъ и ключи отъ колоколенъ имѣть у священниковъ. Казнь надъ преступниками была совершена 21-го ноября. По пріѣздѣ въ Москву, Орловъ многими благоразумными мѣрами способствоваль окончательному уничтоженію этой гибельной эпидеміи и возстановленію порядка. Онъ съ неустрашимостью сталъ



П. Д. Еропкинъ.
Съ портрета, принадлежащаго княгинѣ Е. П. Кочубей.

обходить всё больницы, строго смотрёль за леченіемъ и пищей, самъ глядёль, какъ сожигали платье и постели умершихъ отъ чумы и ласково утёшаль страждущихъ. Не смотря на такія высокочелов'вческія м'вры, москвичи смотр'яли на него недружелюбно, и на первыхъ же порахъ подожгли Головинскій дворецъ, въ которомъ онъ остановился.

Но вскоръ народъ оцъниль его заботы и сталъ охотно идти въ больницы и довърчиво принимать всъ мъры, вводимыя Орловымъ. По истечении мъсяца съ небольшимъ послъ его пріъзда, государыня уже писала ему: «Что онъ сдълалъ все, что должно было истинному сыну отечества, и что она признаетъ нужнымъ вызвать его назадъ».

Около 16-го ноября Орловъ выйхалъ изъ Москвы; отъ шестинедйльнаго карантина въ городъ Торжкъ императрица освободила его собственноручнымъ письмомъ. Въйздъ Орлова въ Петербургъ отличался необыкновенной торжественностью; въ Царскомъ Селъ, на дорогъ въ Гатчину, ему были выстроены тріумфальныя ворота изъ разноцвътныхъ мраморовъ, по рисунку архитектора Ринальди; вмъстъ со множествомъ пышныхъ надписей и аллегорическихъ изображеній на воротахъ красовался слъдующій стихъ тогдашняго поэта, В. И. Майкова: «Орловымъ отъ бъды избавлена Москва».

Въ честь Орлова была выбита медаль, на одной сторонъ которой онъ былъ изображенъ въ княжеской коронъ, на другой же представленъ городъ Москва, и впереди въ полномъ ристаніи на конъ сидящій, въ римской одеждъ, князь Орловъ, «аки бы въ огнедышащую бездну ввергающійся», въ знакъ того, что онъ съ неустращимымъ духомъ, за любовь къ отечеству и для спасенія Москвы, живота своего не щадилъ. Кругомъ надпись: «Россія таковыхъ сыновъ въ себъ имъетъ», внизу: «За избавленіе Москвы отъ язвы въ 1771 году».

По поводу первой надписи Карабановъ разсказываетъ, что Орловъ не принялъ самою императрицею вручаемыя ему для раздачи медали и, стоя на колъняхъ, сказалъ:

— Я не противлюсь, но прикажи перемѣнить надпись, обидную для другихъ сыновъ отечества.

Выбитыя золотыя медали были брошены въ огонь и появились съ поправленною надписью «таковыхъ сыновъ Россія имѣетъ». Послѣ Москвы Орловъ никакихъ уже больше полномочій не получалъ и жилъ на покоѣ. Подъ конецъ своей жизни онъ влюбился въ свою двоюродную сестру, Е. Ник. Зиновьеву. Они обвѣнчались вопреки постановленіямъ греко-россійской церкви.

Незаконный бракъ былъ судимъ въ совътъ и члены приговорили ихъ заключить въ монастырь, одинъ только Кирилъ Разумовскій былъ за Орлова, сказавъ товарищамъ-судьямъ, что «лежащаго не быотъ, и еще такъ недавно всѣ бы изъ насъ считали себя счастливыми быть приглашенными на эту свадьбу».



Больница Екатерининскаго времени. Съ рисупка Дерговна прошаго столъгія.

Императрица Екатерина не утвердила приговора, сказавъ, что рука ея не подпишетъ подобной бумаги и было бы гръшно забыть, чъмъ она обязана Орлову. Государыня на другой день назначила красавицу-жену Орлова въ свои статсъ-дамы, наградивъ ее орденомъ св. Екатерины и нъсколькими вполнъ царскими подарками.

Года черезъ четыре послѣ своей свадьбы Орловъ повезъ свою супругу заграницу на воды—у ней открылась чахотка. Княгиня Орлова черезъ годъ скончалась въ Лозаннѣ. Смерть нѣжно-любимой жены сильно повліяла на Орлова—онъ помѣшался въ разсудкѣ и почти безумный возвратился въ Петербургъ и отсюда быль отвезенъ братьями въ Москву и помѣщенъ тамъ въ ихъ домѣ, подъ Донскимъ, въ знаменитомъ Нескучномъ.

Въ ночь на 13-е апръля 1783 г. Орловъ скончался. 17-го апръля, съ царскою почестью, онъ былъ отпъть въ Донскомъ монастыръ и затъмъ перевезенъ въ подмосковное село Орловыхъ, Отраду. Здъсъ тъло князя покоилось только до 1832 года; въ этомъ году графиня Анна Алек. Орлова-Чесменская перенесла прахъ его въ построенный ею новгородскій Юрьевскій монастырь и положила рядомъ съ его братьями.

Москва при Екатеринъ видъла всъхъ замъчательныхъ лицъ своей эпохи; въ стъпахъ Бълокаменной отдыхали утомленные благами фортуны и власти первые вельможи и государственные люди XVIII въка. Москва при Екатеринъ, какъ говоритъ Карамзинъ, прослыла «республикой», въ ней было больше свободы въ жизни, но не въ мысляхъ, болъе разговоровъ, толковъ о дълахъ общественныхъ, нежели въ Петербургъ, гдъ умы развлекаются дворомъ, обязанностями службы, исканіемъ, личностями.

Князь Вяземскій говорить: въ Петербургѣ сцена, въ Москвѣ зрители; въ немъ дѣйствуютъ, въ ней судятъ. И какіе большіе актеры, обломки славнаго царствованія Екатерины, проживали въ былое время въ Москвѣ, какихъ лицъ измѣнчивая судьба не закидывала въ затишье московской жизни. Орловы, Остерманы, Голицыны, Разумовскіе, Долгорукіе, Дашкова, —одна послѣдняя княгиня своею историческою знаменитостію, своенравными обычаями, могла придать особенный характеръ тогдашнимъ московскимъ гостинымъ.

Но не одни опальные и недовольные, покидая службу, переселялись въ Москву, —были и такіе, которые, достигнувъ извъстнаго чина, оставляли службу и жили для семейства въ древней столицъ. Многіе изъ помъщиковъ пріъзжали на зиму въ Москву и

жили открытыми домами. Московское благородное собраніе и дворянскій клубъ, начиная отъ вельможнаго до мелконом'єстнаго дворянина, собирали въ свои залы по вторникамъ отъ трехъ до пяти тысячъ челов'єкъ. Эти вторники для многихъ служили исходными днями браковъ, семейнаго счастія и блестящихъ судебъ.



Kasaness Oppen Co Bentho ny zervay u Examenthi Chevalier de V Ordre de Ste Catherine

Бальный костюмъ қавалерственной дамы ордена св. Екатерины, въ концѣ XVIII столѣтія.

Съ гравюры прошлаго вѣка Саблина.

Но особенно отличались москвичи своими пышными, почти сказочными празднествами, когда имъ приходилось чествовать государыню или заёзжихъ полководцевъ. Такъ, напримъръ, съ зимы 1773 года въ Москвъ затъвалось еще небывалое по великолъпію и роскоши празднество въ честь побъдъ нашихъ войскъ въ Турціи.

Съ весны на Ходынкъ стали возводиться разныя кръпости, города, на подобіе отнятыхъ у турокъ, строились также театры

галереи, храмы, бесёдки и проч. Дворянство и купечество воздвигло для встрёчи государыни и виновника торжествъ графа Румянцева-Задунайскаго двое тріумфальныхъ воротъ. Первыя тріумфальныя ворота были воздвигнуты на средства московскаго дворянства у Тверской заставы.

Улица, идущая отъ этой заставы, въ то время называлась не Тверскою, а Царскою. Ворота были вышиною въ сорокъ восемь аршинъ, украшены они были столбами коринеской архитектуры, на мѣсто крыши на нихъ находился пьедесталъ для вызолоченой статуи—посланницы небесъ въ видѣ воинственной женщины, въ правой рукѣ которой была громовая стрѣла, а въ лѣвой щитъ съ именемъ императрицы и пальмовою вѣтвью,—внутренняя же часть воротъ представляла храмъ побѣдъ. Другія тріумфальныя ворота были построены на средства купечества у бывшаго тогда каменнаго большого зданія, съ тяжелыми желѣзными воротами, которыя на ночь въ то время замыкались.

Замъчательно, что эти желъзныя ворота были украдены ворами въ одну темную ночь, и, не смотря на тщательные поиски полиціи, не отысканы.

Вторыя тріумфальныя ворота были убраны скульптурными и живописными изображеніями, представляющими подвиги нашихъ войскъ: вмѣсто кровли на нихъ было нѣсколько ступеней, на которыхъ помѣщалась статуя въ восемь аршинъ вышиною, представляющая «славу» (фаму).

Помимо этихъ двухъ воротъ, Никольскія и Воскресенскія ворота были также украшены разными символическими изображеніями изъ миоологіи. Екатерина желала, чтобы виновникъ торжества, графъ П. А. Румянцевъ, явился въ столицу въ древней колесницѣ, подобно римскому побъдителю. Но побъдитель оттомановъ униженно просилъ государыню о вступленіи въ Москву безъ торжествъ и почестей. Екатерина уступила Румянцеву, но съ тъмъ только, чтобы онъ принялъ съ привътствіями и поздравленіями всъхъ собравшихся для этого случая въ Москвъ сановниковъ и военныхъ.

Скромный кагульскій герой, по словамъ современниковъ, въ молодости отличался необыкновеннымъ удальствомъ; особенно Румянцевъ не зналъ препятствій по части побъдъ надъ прекраснымъ поломъ и очень часто торжествовалъ надъ непреклонными.

Такъ, однажды, заплативъ одному оскорбленному мужу двойной штрафъ, онъ въ тотъ же день воспользовался правомъ своимъ, сказавъ мужу, что послъдній не можетъ жаловаться, потому что получилъ уже впередъ удовлетвореніе.

Объ этомъ поступкъ молодого полковника Румянцева было доведено до свъдънія набожной Елисаветы Петровны, и въ уваженіе заслугъ отца его, провинившагося въ нескромной шалости Румянцева императрица отправила къ отцу для исправленія, и будущій фельдмаршалъ понесъ тълесное отеческое наказаніе, хотя и былъ въ полковническомъ чинъ.

Графъ Петръ Александровичъ Румянцевъ-Задунайскій былъ высокаго роста, станъ имѣлъ очень стройный, величественный, отличался превосходною памятью и крѣпкимъ сложеніемъ, не забывалъ никогда, что читалъ и видалъ, не зналъ болѣзней, семидесяти лѣтъ отъ роду дѣлалъ въ день по пятидесяти верстъ верхомъ, не уставая, велъ жизнь въ лагерѣ какъ простой солдатъ, вставалъ по утрамъ на зарѣ, и, не смотря на строгостъ военной тогдашней дисциплины, не дѣлалъ никого изъ подчиненныхъ несчастными, а только трунилъ надъ сибаритами и лѣнтяями.

Такъ, разъ, обозрѣвая на разсвѣтѣ свой лагерь, замѣтилъ офицера, отдыхавшаго въ халатѣ, началъ съ нимъ разговаривать, взялъ его подъ руку, вывелъ изъ палатки, прошелъ мимо войскъ и потомъ вступилъ вмѣстѣ въ шатеръ фельдмаршальскій, окруженный генералами и штабомъ. Дѣлами своими занимался самъ, безъ помощи секретаря; самъ распечатывалъ и читалъ свои письма и бумаги. Обыкновенно онъ ничего не подписывалъ въ присутствіи своего секретаря, чтобы на досугѣ съ спокойнымъ духомъ перечесть написанное.

Въ его время князь Потемкинъ представляль въ государствъ первое лицо и могуществомъ своимъ затемнялъ заслуги всъхъ преемниковъ на военномъ поприщъ. Потемкинъ много непріятностей причинилъ Румянцеву, но послъдній никогда не жаловался на это, а единственно только избъгалъ говорить о немъ. Когда до Румянцева дошло извъстіе о его смерти, то великодушный герой не могъ удержаться отъ слезъ.

— Чему удивляетесь вы? сказалъ онъ своимъ домашнимъ.— Потемкинъ былъ мнѣ соперникомъ, но Россія лишилась въ немъ усерднъйшаго сына.

Румянцевъ любилъ часто бесёдовать о своемъ другѣ Суворовѣ, который всегда являлся къ нему въ полномъ мундирѣ и забывалъ при немъ шутки свои. Суворовъ, по преданію, тоже избѣгалъ тѣхъ торжествъ, которыя были предложены побѣдителямъ въ Москвѣ. Онъ также скромно проживалъ тогда близъ церкви Вознесенія, на правой рукѣ, второй или третій домъ, если идти отъ Кремля. Не-

задолго до 1812 года домъ Суворова былъ купленъ какимъ-то медикомъ и позднѣе, послѣ пожара, принадлежалъ купцу Вейеру.

Вся родня князя Италійскаго похоронена при церкви Өеодора Студійскаго. Эта церковь въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Суворовскаго родового дома, она была прежде монастыремъ, устроеннымъ въ память Смоленской Богоматери. Въ этой церкви геніальный полководецъ пріучалъ себя читать апостола и при всякомъ вытадѣ изъ Москвы никогда не оставлялъ своихъ родителей безъ особыхъ поминовеній. Онъ тутъ и въ церкви Вознесенія служиваль то молебны, то панихиды. Московскіе старожилы, жившіе въ пятидесятыхъ годахъ, еще помнили, какъ Александръ Васильевичъ самъ, сдѣлавъ три земные поклона передъ каждою мѣстною иконою, ставилъ свѣчку, какъ онъ служивалъ молебны стоя на колѣняхъ, и какъ онъ благоговѣйно подходилъ подъ благословеніе священника.

За Кучукъ-кайнарджійскій миръ, который такъ торжественно праздновала Москва на Ходынскомъ полъ, Румянцевъ получилъ до двѣнадцати наградъ. Подъ конецъ своей жизни онъ избралъ мъстопребываніемъ своимъ помъстье Ташанъ, въ окрестностяхъ Кіева, тамъ онъ построилъ себѣ дворецъ, но для своего жилья выбралъ только двѣ комнаты. Любимымъ его занятіемъ было чтеніе книгъ.

- Вотъ мои учителя, говорилъ Румянцевъ, указывая на нихъ. Часто, въ простой одеждъ, сидя на пнъ, удилъ онъ рыбу. Однажды пріъзжіе отыскивали въ саду кагульскаго героя, чтобы посмотръть на него, и обратились къ Румянцеву съ вопросомъ, гдъ бы увидать графа?
- Вонъ онъ, сказалъ ласково Румянцевъ:—наше дѣло города илѣнить, да рыбу ловить.

Въ богато-убранномъ дворцъ графа, въ нъсколькихъ комнатахъ, стояли простые дубовые стулья.

— Если великолъпныя комнаты, говорилъ онъ, —внушаютъ мнъ мысль, что я выше кого-либо изъ людей, то пусть сіи простые стулья напоминають, что и я такой же простой человъкъ, какъ и всъ.

Графъ Румянцевъ очень любилъ курить изъ глиняныхъ трубокъ; назначенный къ нему въ армію, во время турецкой войны, одинъ чиновникъ по дипломатической части вздумалъ угодить ему, захвативъ для него цѣлый ящикъ такихъ трубокъ, но не позаботился уложить ихъ. Фельдмаршалъ очень обрадовался, потому что трубокъ у него оставалось немного, и приказалъ раскрыть при себѣ ящикъ, а

когда увидёль одни обломки, то, разсердясь, сказаль, указывая на свое сердце: «туть-то много», а потомь на голову: «да здёсь нёть».

Супруга графа Румянцева, зная непостоянство своего мужа, по случаю какого-то праздника, послала въ армію къ нему подарки, въ числъ которыхъ было нъсколько кусковъ на платье его любезной. Задунайскій, тронутый до слезъ, сказалъ о супругъ:



Архіепископъ Амвросій Зертысъ-Каменскій. Съ портрета, принадлежащаго Н. Д. Быкову.

— Она человъкъ придворный, а я—солдать; ну, право, батюшки, еслибы зналъ ея любовника, послалъ бы тоже ему подарки.

Румянцевъ умеръ отъ удара, 3-го декабря 1796 года, на 72-мъ году отъ рожденія. По смерти, когда открыли его кабинетъ, то нашли въ его бумагахъ пакетъ съ надписью: «относящееся лично до

меня». Думали, что это завъщаніе, но, открывъ, нашли два письма: одно было отъ императрицы, которая предлагала ему санъ гетмана малороссійскаго; второе заключало скромный отказъ Румянцева и просьбу это достоинство замънить званіемъ генералъ-губернатора.

Послѣ его смерти были найдены многочисленныя доказательства его благотворительности и щедрости; пенсіоны, которые онъ даваль втайнѣ бѣднымъ, доходили до 20,000 руб. въ годъ. Тѣло Румянцева съ воинскою пышностью было отвезено въ Кіевъ, гдѣ было выставлено въ продолженіе восьми дней и затѣмъ предано землѣ въ церкви Кіевской лавры.

Въ память побъдъ Румянцева былъ сооруженъ въ Петербургъ гранитный обелискъ въ 70 футовъ вышины, по плану архитектора Брена. На мраморномъ пъедесталъ обелиска надпись: «Румянцева побъламъ».

Празднованіе мира съ Турціей отличалось необыкновенною торжественностью: въ дни празднествъ вся Москва, по словамъ современниковъ, очутилась на Ходынскомъ полѣ, всѣ лавки въ городѣ были закрыты, лучшіе товары были перевезены во временно устроенные магазины на Ходынкѣ, большая частъ азіятскихъ товаровъ, продаваемыхъ на Макарьевской ярмаркѣ, была привезена тоже сюда.

Въйздъ императрицы въ Москву былъ очень пышенъ. Государыня въйхала въ золотой каретъ, запряженной восьмеркой лошадей, богато убранныхъ; при въйздъ въ Воскресенскія ворота, по всъмъ церквамъ раздался колокольный звонъ, пошла перекатная пушечная пальба и заиграла военная музыка. Москвичи встрътили царицу хлъбомъ-солью. Екатерина остановилась на Пречистенкъ во дворцъ, гдъ теперь домъ князя Голицына.

По случаю предполагаемаго мирнаго торжества съ турками къ этому Пречистенскому дворцу были сдѣланы огромныя деревянныя пристройки изъ брусьевъ. Кабинетъ императрицы помѣщенъ былъ возлѣ парадныхъ комнатъ на большую улицу и по вышинѣ былъ очень холоденъ и плохо закрытъ отъ непогоды и вѣтра. Не смотря на это, государыня очень долго занималась въ немъ дѣлами. По словамъ современниковъ, ея секретари: Тепловъ и Кузьминъ, просто коченѣли въ немъ отъ холода.

Однажды императрица зам'втила, что они очень прозябли, и приказала подать имъ кофею, какой всегда сама употребляла. Когда секретари его выпили, то отъ непривычки почувствовали біеніе сердца и сильное головокруженіе; государыня, расхохотавшись, сказала:

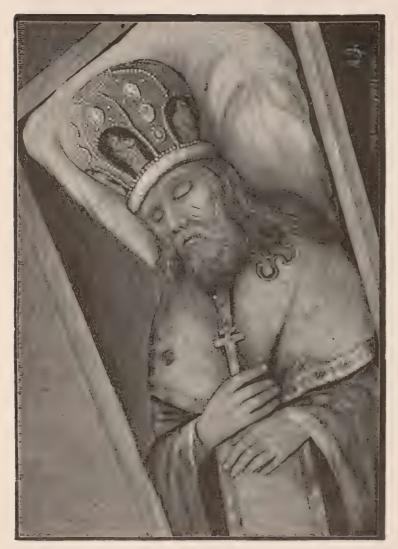

С) портрета, писавнато масляными краскоми вз. ковил XVIII стельтия и находящиеся зв. Ланильвома менастирь вз. Моский. Архієпископъ Амвросій Зертысъ-Каменскій въ гробу.

— Теперь знаю средство согръвать васъ отъ стужи.

По пріті въ Москву, въ тотъ же день вечеромъ государыня отправилась въ Кремль въ Успенскій соборъ ко всенощной.

Тамъ государыня была помазана священный елеемъ и приложилась къ ризъ Господней. На другой день, въ пятницу, 16-го іюля, была назначена торжественная церемонія. Въ 6 часовъ утра данъ былъ сигналъ изъ пяти пушекъ собираться войскамъ, и гренадеры лейбъ-гвардіи были поставлены въ два ряда по всъмъ улицамъ, по которымъ должно было идти тріумфальное шествіе изъ Пречистенскаго дворца. Къ 10-ти часамъ събхались всъ придворныя особы въ Кремлевскій дворецъ, и затъмъ двинулось шествіе, предводительствуемое герольдами и церемоніймейстерами.

Государыня шла въ малой коронъ подъ балдахиномъ, несомымъ генералами, рядомъ съ ней наслъдникъ престола въ адмиральскомъ мундиръ съ брилліантовыми эполетами, передъ государыней шелъ Румянцевъ, по старонамъ процессіи шли кавалергарды въ своихъ богатыхъ красныхъ съ золотомъ кафтанахъ, въ шлемахъ съ перьями; процессію замыкали статсъ-дамы и первые чины двора, залитые въ золото и брилліанты.

Съ первыхъ шаговъ процессіи началась пушечная пальба, загремѣли трубы и литавры и раздался со всѣхъ церквей колокольный звонъ. Въ это же время изъ Успенскаго собора двинулась духовная процессія съ архіереями и придворнымъ духовенствомъ и у вратъ храма приняла императрицу съ крестомъ и святой водою и проводила къ царскому мѣсту противъ алтаря.

Послѣ литургіи и благодарственнаго молебна духовенство принесло поздравленіе императрицѣ и затѣмъ церемоніальное шествіе опять возобновилось. Государыня отправилась теперь въ Грановитую палату, гдѣ стоялъ для нея тронъ и подлѣ лежали государственныя регаліи и рядомъ съ ними патенты и награды отличившимся въ турецкую войну.

Грановитая палата была издавна мъстомъ, гдъ русскіе цари давали аудіенціи въ торжественныхъ случаяхъ; построена она еще въ 1473 году итальянскимъ архитенторомъ Маркомъ Фрязинымъ и окончена братомъ его Петромъ Фрязинымъ; получила она названіе Грановитой отъ граней, которыми покрыты наружныя ея стъны.

Грановитая палата носила также названіе Большой золотой государевой палаты; послёднее названіе произошло уже отъ внутренняго ея убранства; ея стёны и своды въ екатерининское время были росписаны по золоту. На самой срединё палаты находилась четырехсторонняя колонна, которая вверху, соединяясь со стръдками сводовъ, поддерживаетъ послъднія; ширина каждой колонны была полтора аршина, колонна со всъхъ сторонъ была украшена въ древнемъ греческомъ стилъ лъпною работою, изображающею птицъ, звърей и другихъ химерическихъ животныхъ подъ золотомъ; вокругъ колонны бронзовая, художественно сдъланная вызолоченная ръшетка, по которой въ нъсколько рядовъ придъланы нодсвъчники.

Налѣво отъ входа устроено на трехъ скамейкахъ, въ видѣ амфитеатра, мѣсто для музыкантовъ; направо, въ углу, подъ бархатнымъ балдахиномъ тронъ государей, возвышающійся на четырехъ ступеняхъ; подзоры балдахина общиты бахрамою и украшены висящими на шнурахъ кистями; вся палата обита темно-малиновымъ бархатомъ; шестъ оконъ освѣщаютъ палату, послѣднія почти на сажень отъ пола и не велики, и даютъ небольшой свѣтъ, отчего вся палата носитъ видъ величественной таинственности; въ простѣнкахъ оконъ расположены въ симетріи по три герба, густо вызолоченные. Въ Грановитой палатѣ царъ Іоаннъ Васильевичъ, въ 1552 году, три дня угощалъ своихъ храбрыхъ сподвижниковъ, отличившихся при покореніи Казани.

Одного серебра для подарковъ посламъ и боярамъ было издержано имъ болъе 400 пудовъ. Пожары въ XVI и XVII въкъ не. разъ уничтожали великолъпное внутреннее убранство Грановитой палаты; до Петра Великаго палата удерживала свой первоначальный видъ, но затъмъ, позднъе, внутренній видъ ея измънился къ худшему, вся «живопись ея по штукатуркъ была сбита и своды перекрашены запросто.

Въ 1880-хъ годахъ было приступлено къ возстановленію палаты въ первоначальный видъ, была найдена старинная подробная опись древней стънописи.

При передълкъ стънъ, когда былъ снятъ малиновый бархатъ, то въ нъкоторыхъ мъстахъ, подъ штукатуркой, открылись слъды древнихъ живописныхъ по золоту орнаментовъ, украшавшихъ стъны залы, а самая кладка показала слъды пожаровъ и многократныхъ исправленій.

Теперь ствнопись исполнена русскими иконописцами, крестыянами Владимірской губерніи, села Палеха, братьями Бълоусовыми. Въ Грановитой палатъ хранится, на большомъ поставцъ, серебряная посуда—даръ русскимъ царямъ отъ иноземныхъ властителей; главное мъсто въ палатъ занимаетъ такъ называемый «красный уголъ», гдъ, какъ и встарину, стоитъ теперь царскій тронъ.

Въ Грановитой палатъ Екатерина II наградила героевъ турецкой войны многими милостями. Изъ Грановитой палаты государыня возвратилась во дворецъ на Пречистенку уже въ своей походной каретъ. За императрицей скакала на коняхъ ея блестящая военная свита; здъсь были гусары, кавалергарды, кирасиры, затъмъ албанцы и множество разныхъ военныхъ.

Графъ Румянцевъ вхаль за императрицей въ богатой каретъ цугомъ. Въ Воскресенскихъ воротахъ государыню привътствовалъ коръ музыки торжественнымъ маршемъ. За государыней
слъдовалъ верхомъ, въ красномъ плащъ, съ двумя герольдами и
князь Потемкинъ, бросая изъ мъшка въ народъ серебряные жетоны, выбитые въ намять мира съ турками. На жетонахъ изображены были двъ масличныя вътви и надпись: на одной сторонъ—«миръ съ турками», а на другой—«пріобрътенъ побъдами».
Черезъ день былъ назначенъ большой пріъздъ ко дворцу, гдъ была
представлена мать фельдмаршала Румянцева, на которую императрица возложила ленту св. Екатерины. Мать фельдмаршала, графиня
Марья Андреевна, была дочь графа Андрея Артамоновича Матвъева.

По словамъ графа Сегюра: «Она въ старости маститой, въ параличъ, была исполнена жизни: сохранила веселость, пылкое воображеніе, обширную память; разговоръ ея былъ столь же привлекателенъ, поучителенъ, какъ исторія хорошо написанная». О бракъ отца Румянцева съ ней существуетъ слъдующее преданіе. Когда заслуги отца Румянцева при дворъ Петра Великаго стали замътны и послъдній сдълался любимцемъ цара, то одинъ изъ вельможъ предложилъ ему руку своей дочери и тысячу душъ въ приданое. Румянцевъ, какъ извъстно, былъ бъднякъ, сынъ небогатаго костромского дворянина. Осчастливленный подобнымъ предложеніемъ, Румянцевъ бросился къ ногамъ царя, испрашивая согласія на бракъ, отъ котораго зависъло все благополучіе его жизни. Поднявъ Румянцева, Петръ спросиль:

— Видълъ ли ты невъсту и хороша ли она?

— Не видалъ, отвъчалъ Румянцевъ,—но говорятъ, что она не дурна и не глупа.

— Слупай, Румянцевъ, продолжаетъ государь, — балу я быть дозволяю, а отъ сговора удержись. Я самъ буду на балъ и посмотрю невъсту; если она дъйствительно достойна тебя, то не стану препятствовать твоему счастію.

До 10-ти часовъ вечера ожидали царя, и полагая, что какое либо важное дѣло помѣшало ему сдержать данное слово, начали танцовать; но вдругъ Петръ явился въ домъ невѣсты своего лю-

бимца, увидёль ее, стоя въ дверяхъ въ толит любопытныхъ зрителей и, сказавъ про себя довольно громко: «ничему не бывать», уталъ. Хозяинъ и женихъ были чрезвычайно огорчены этимъ непріятнымъ событіемъ.

На другой день Румянцевъ съ печальнымъ видомъ явился къ царю.

. — Нъть, брать, произнесь царь, лишь только увидъль его, невъста тебъ не пара и свадьбъ не бывать, но не безџокойся, я твой свать. Положись на меня, я высватаю тебъ гораздо лучшую, а чтобъ этого вдаль не откладывать, приходи вечеромъ и мы поъдемъ туда, гдъ ты увидишь, правду ли я говорю.

Въ назначенное время государь отправился съ Румянцевымъ къ графу Матвъеву.

— У тебя есть невъста? спросилъ Петръ, когда Матвъевъ вышелъ ему навстръчу,—а я привезъ, ей жениха.





# ГЛАВА III.

Разсказы про Румянцева.—Пречистенскій дворець.—Народное гулянье на Ходынскомъ поль.—Фейерверкъ и парадные спектакли.— Устройство праздниковъ по плану Екатерины П.— Присутствіе императрицы на праздникахъ.—Прівадъ турецкаго посла.—Парадный пріемъ турецкаго посланника Абдуль-Керима.— Подарки султань.—Главнокомандующій Москвы князь М. Н. Волконскій.—Характеристика этого вельможи.— Ассигнаціонный банкъ въ Москвъ.— Первое появленіе ассигнацій.— «Мѣновныя лявки».— «Фальшивыя ассигнаціи».—Пугачевкій бунтъ.— Толки о немъ въ Москвъ.—Привозъ Пугачева въ Москву.— Судъ надъ Пугачевымъ и казнь его на Болотъ.—Прівздъ императрицы въ Москву.— Реформы Екатерины П и разныя милости.— Указъ объ экипажахъ и ливреяхъ.—Пребываніе государыни въ Москвъ.



ЕОЖИДАННОЕ предложеніе привело графа въ большое зам'єтатьство тёмъ бол'є, что онъ считаль Румянцева, какъ б'єднаго дворянина, недостойнымъ руки своей дочери. Государь тотчасъ отгадаль мысль Матв'єва.

— Ты знаешь, произнесъ онъ,—что я его люблю и что въ моей власти сравнять его съ самыми знатнъйшими.

Нечего было дёлать графу, пришлось согласиться на желаніе такого свата. Девятнадцатил'єтняя дочь графиня Марья Андреевна была объявлена нев'єстою Румянцева.

Существуеть еще другое преданіе про эту свадьбу. Бывши еще въ д'ввушкахъ, графиня Матвъева была замъчена Петромъ I, и однажды Петръ, изъ ревности, разсердясь на нее въ Екатерингофъ, тълесно наказалъ ее на чердакъ изъ своихъ рукъ и вскоръ

послъ того, противъ желанія ея родителей, выдаль за неимущаго дворянина Румянцева.

Послъ свадьбы Румянцевъ былъ произведенъ въ бригадиры съ пожалованіемъ ему нъсколькихъ деревень. Въ царствованіе императрицы Екатерины I и Петра II онъ быстро шелъ по службъ, но въ грозное время временщика Бирона, за отказъ принять должность главноуправляющаго государственными доходами, былъ дишенъ чиновъ и знаковъ отличія и сосланъ въ Казанскую губернію на жительство.

Тамъ три года, какъ преступникъ, подъ строгимъ карауломъ влачилъ онъ бъдственную жизнь. Наконецъ, былъ прощенъ и назначенъ губернаторомъ въ Казань, а потомъ въ Малороссію.

При императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ онъ получилъ постъ полномочнаго посланника въ Константинополѣ, затѣмъ съ усиѣхомъ занималъ на конгрессѣ въ Або мѣсто полномочнаго отъ россійскаго двора, гдѣ усиѣлъ склонить шведскихъ министровъ къ выгодному миру для Россіи, за что и награжденъ графскимъ титуломъ—онъ вскорѣ послѣ этого и умеръ въ 1749 году, семидесяти лѣтъ отъ роду.

Жена его графиня Марья Андреевна скончалась 4-го мая 1788 года, на 90 году отъ рожденія, и погребена въ Невскомъ монастыръ, въ Благовъщенской церкви.

Сынъ фельдмаршала графъ Николай Петровичъ былъ большой любитель и собиратель древностей, рукописей, ръдкостей и разныхъ диковинокъ; музей его теперь извъстенъ въ Москвъ. Графъ имълъ свой домъ на Покровкъ и тамъ во многихъ комнатахъ на потолкахъ были рисованныя и барельефныя изображенія баталій, гдъ участвоваль его отецъ Задунайскій.

Этотъ домъ впослѣдствіи купилъ какой-то купецъ и соскоблилъ и счистилъ всѣ эти славныя воспоминанія. Сынъ фельдмаршала живалъ не подолгу въ Москвѣ; онъ служилъ въ Петербургѣ и былъ канцлеромъ до 1812 года.

Подъ конецъ своей жизни графъ Н. П. Румянцевъ отличался большими странностями. При немъ самымъ приближеннымъ человъкомъ состоялъ его домашній шутъ, гермофродитъ «Іонъ Ивановичъ», или, какъ тогда всѣ называли, «Анна Ивановна»; послъдній ходилъ въ чепцѣ и женскомъ капотѣ, вязалъ чулокъ и шилъ въ пяльцахъ. Этотъ шутъ отличался крайне сварливымъ характеромъ, брюзжалъ и злился на всѣхъ и часто дрался. Колотушки его нерѣдко попадали и на долю самого графа, который сносилъ ихъ съ христіанскимъ смиреніемъ.

По разсказамъ, этотъ шутъ послѣ такихъ побоевъ приносилъ къ Румянцеву всегда горсть мѣдяковъ въ вознагражденіе за побои и на эти мѣдныя деньги графъ покупалъ деревянное масло, которое и теплилъ передъ своимъ образнымъ кіотомъ въ спальнѣ.

Время пребыванія императрицы въ Москвъ, какъ мы выше говорили, ознаменовалось народными праздниками. Всъ эти празднества были устроены по мысли государыни.

Вотъ какъ она излагаетъ свои планы празднествъ въ письмъ къ Гримму:

«Такъ какъ вы говорите мнѣ о праздникахъ по случаю мира, послушайте, что я вамъ разскажу, и не вѣръте всѣмъ вздорамъ, которые пишутъ въ газетахъ. Сочинили было проектъ, похожій на всѣ праздники: храмъ Янусу, храмъ Бахусу, храмъ діаволу и его бабушкѣ и преглупыя аллегоріи, нелѣпыя уже потому, что онѣ были чудовищно громадны: это были геніальныя усилія породить что-то, вполнѣ лишенное здраваго смысла.

«Сильно разсерженная этими великолѣпными и общирными проектами, которые я отвергла, я въ одно прекрасное утро призвала своего архитектора Бажанова и сказала ему:

«- Другь мой, въ трехъ верстахъ отъ города есть лугъ; вообразите себъ, что этотъ лугъ Черное море, что изъ города доходятъ до него двумя путями; ну, такъ одинъ изъ этихъ путей будетъ Донъ, а другой — Днъпръ; при устьъ перваго вы построите объденный залъ и назовете его Азовомъ; при усть другого вы устроите театръ и назовете его Кинбурномъ. Вы обрисуете пескомъ Крымскій полуостровъ, тамъ поставьте Керчь и Еникале, двѣ бальныя залы; налъво отъ Дона вы расположите буфетъ съ виномъ и мясомъ для народа, противъ Крыма вы зажжете иллюминацію, чтобы представить радость двухъ имперій о заключеніи мира. За Дунаемъ вы устроите фейерверкъ, а на той землъ, которая должна представлять Черное море, вы разставите освъщенныя лодки и суда; берега • ръкъ, въ которые обращены дороги, вы украсите дандшафтами, мельницами, деревьями, иллюминованными домами, и вотъ у васъ будетъ праздникъ безъ вымысловъ, но за то прекрасный, а особливо естественный».

«Мой другъ, восхищенный этой мыслію, тотчасъ схватился за нее, и такъ готовится праздникъ. Я забыла вамъ сказать, что направо отъ Дона будетъ ярмарка, окрещенная именемъ Таганрога... Правда, что море на твердой землѣ не совсѣмъ имѣетъ смыслъ, но простите этотъ недостатокъ...»



Увеселительное строеніе, воздвигнутое на ръкъ Ходынкъ, близь Москвы, по случаю празднованія мира съ Турціей въ 1775 году.

Ов рисунка гого времени архитектора М. Казакова (Подлинникъ находится въ Эрматажѣ).



Празднества какъ мы уже говорили, вышли чрезвычайно удачны: благодаря простору, не было ни одного несчастія, которое бы омрачило народное веселье. Народное гулянье открылось на Ходынкъ 21-го іюля; торжества начались съ утра этого дня и тянулись нъсколько дней подъ-рядъ. На полъ, какъ мы уже говорили, были построены разные кръпости и города съ турецкими названіями; были здъсь залы бальные и объденные, стоялъ и театръ, былъ



Башня у Никольскихъ воротъ въ Кремлѣ.

выстроенъ и потвшный деревянный дворецъ; впослъдствіи онъ быль перенесенъ на Воробьевы горы и поставленъ на каменныя подклъти, оставшіяся отъ прежнихъ царскихъ теремовъ.

Кругомъ этого дворца разбитъ большой садъ и аллеи. Всё постройки на Ходынскомъ полё были сдёланы на турецкій образець, съ разными вычурами: башнями, каланчами, съ высокими минаретами, какъ при мечетяхъ. На полё была устроена огромная старая москва.

ярмарка или базаръ на восточный манеръ, стояли кофейные дома, давалось народу даровое угощеніе, объды и разныя театральныя представленія. Мъста для зрителей были устроены на подмосткахъ, въвидъ кораблей съ мачтами и парусами, въ разныхъ мъстахъ, которыя названы именами морей, гдъ Черное, Азовское, гдъ ръка Донъ; на островъ Фанагоріи устроенъ театръ для балансеровъ; въ Азовъ и въ Ногайскихъ ордахъ стояли объденные стояы съ жареными быками, съ золочеными рогами, на каланчахъ били фонтаны виномъ.

Съ прибытіемъ государыни на поле празднествъ былъ поданъ сигналъ къ началу пиршества, многотысячная толпа быстро расхватала всѣ яства. Государыня смотрѣла на гулянье съ красиво устроенной для нея галереи, на которой стояла роскошно отдѣланная серебромъ и покрытая тигровымъ бархатомъ и бѣлымъ атласомъ съ букетами мебель, въ окнахъ галереи виднѣлись фарфоровыя вазы съ цвѣтами. Для императрицы и августѣйщаго семейства въ Азовской крѣпости былъ приготовленъ на пяти столахъ обѣдъ на 139 персонъ, послѣ обѣда на театрѣ давали французскую комедію.

Послѣ этого шла въ одной изъ галерей и русская опера «Иванъ Царевичъ», затѣмъ былъ маскарадъ, гдѣ танцовали особенный для этого случая кадриль кавалеры и дамы, одѣтые въ богатые турецкіе и рыцарскіе костюмы.

На другой день государыня въ городкъ «Таганрогъ» закупала богатые азіятскіе товары на большія суммы, вечеромъ она отправилась на корабли, съ которыхъ и смотръла на блистательный фейерверкъ, изображавшій Чесменскую битву. Фейерверкъ этотъ устраивалъ генералъ-поручикъ Мелиссино. Послъ фейерверка государыня на возвратномъ пути ко дворцу проъзжала по дорогъ, по однъмъ сторонамъ которой были устроены деревянные щиты съ разноцвътными шкаликами и плошками. По закрытіи торжествъ, вскоръ въ Кремлъ былъ парадный пріемъ турецкаго посла съ грамотой о въчномъ миръ и подарками.

Присланный посоль оть турецкаго султана быль Абдуль-Керимъ. Церемоніальный въёздь его оть подъёздного дома на Якиманской улицё, черезъ Каменный мость, затёмъ по Моховой, Никольской, въ посольскій домъ на Солянкё быль необыкновенно пышенъ; посоль ёхаль въ золотой каретё въ восьмерку бёлыхъ лошадей съ многочисленной свитой арабовъ, гайдуковъ, скороходовъ, окруженной придворными чинами, въ золотыхъ кафтанахъ.

Аудіенція его у императрицы вышла также не менъе торжественна. Подарки, поднесенные посломъ, были необыкновенно цънны: въ нихъ обнаружилась вся роскошь сказочнаго Востока.



Торжественная аудіенція турецкому посольству.

Съ гравюры Калпашкинова.



Въ числъ подарковъ было золотое зеркало, осыпанное алмазами и рубинами съ арабскою надписью следующаго содержанія: «Благословеніе и счастіе, удовольствіе и спасеніе, честь и побъда, благая помощь и сила, власть и могущество, слава и долгольтие владёльцу». Драгоцённёйшій вёеръ съ алмазами, сапфирами, изумрудами и рубинами, такой же цёны сёдло, усыпанное многоцёнными камнями, пернать и сабля, украшенная алмазами, яхонтами и жемчугами. Екатерина II осталась довольна подарками своего друга Абдулъ-Гамида, жакъ она въ шутку называла султана, и въ своихъ письмахъ къ иностранцамъ говорила: «Мнъ кажется, что дружба и согласіе, которыя установились между возлюбленнымъ моимъ братомъ Абдулъ-Гамидомъ и мною, заставляють многихъ худёть». Хотя миръ съ турками и былъ заключенъ, но завистливая Европа не переставала интриговать въ Турціи; точно также и въ то время, какъ теперь, турки безпрестанно нарушали условія мирнаго договора. По этому поводу государыня писала черезъ два года къ Гримму: «По имени миръ нашъ существуетъ, на дѣлѣ же марабу (этимъ именемъ она часто называетъ турокъ) ежедневно его нарушають пункть за пунктомъ и потомъ опять хотять ставить заплаты... Мой братецъ Абдулъ-Гамидъ все тотъ же». Окончательнаго подписанія ніжоторых пояснительных статей кучукъ-кайнарджійскаго мира императрица дождалась только спустя четыре года посл'в войны, въ чемъ ей помогъ своимъ вліяніемъ французскій посланникъ Сенъ-При; послъдній получиль за это оть императрицы андреевскую звёзду съ алмазами.

Послъ Салтыкова былъ назначенъ въ Москву главнокомандующимъ князъ М. Н. Волконскій (1713—1789). Это былъ одинъ изъ выдающихся вельможъ въка Екатерины, умный и добрый, съ низшими необыкновенно обходительный, и гордый только съ временщиками. Императрица два раза мирила его съ Потемкинымъ. Онъ успъшно отправлялъ всв важныя государственныя должности, возлагаемыя на него государыней. Въ 1771 году назначенный главнокомандующимъ въ Москву; на этомъ важномъ тогда посту онъ блистательно управляеть столицей и дъятельно ведетъ переписку съ императрицей; при немъ въ Москвъ учреждается банкъ для вымъна государственныхъ ассигнацій, директоромъ котораго, какъ въ Москвъ, такъ и въ Петербургъ, назначается графъ Андрей Петровичъ Шуваловъ.

Первая контора ассигнаціоннаго банка была открыта на Мясницкой, въ приход'є архидіакона Евпла: зд'єсь былъ разм'єнъ ассигнацій и м'єдной монеты; посл'єдняя хранилась въ подвалахъ и

особыхъ кладовыхъ; то и другое имъло необыкновенную сырость и мънки съ мъдью, производя постоянную розсыпь, требовали новаго счета, новой повърки; позднъе въ этомъ домъ была винная контора. Сперва ассигнаціи въ публикъ встрътили недовъріе, но вскоръ кредитъ бумажныхъ денегъ и требованіе на нихъ сильно возросли, но банкъ туго ихъ выдавалъ, вслъдствіе этого въ Москвъ открылись мъняльныя лавки или, какъ ихъ тогда называли, «мъновныя лавки»; промънъ въ послъднихъ въ первое время существовалъ слъдующій: мъняя крупныя ассигнаціи на мелкія, платили промъну по грошу съ рубля; размънивая рублевики на ассигнаціи — по десяти копъекъ съ рубля; а рублевики на мъдныя деньги — по восьми копъекъ съ рубля; первыя ассигнаціи были слъдующаго достоинства: 25, 50, 75 и 100 рублей.

По случаю появившихся фальшивых ассигнацій, передѣланных изъ 25-ти-рублеваго достоинства въ 75-ти-рублевыя, повелѣно впредь не дѣлать 75-ти-рублевых ассигнацій и всенародно было объявлено, чтобы каждый частный человѣкъ, имѣющій такія ассигнаціи, въ установленный срокъ представлялъ ихъ для обмѣна на другого достоинства.

Поддёлывателями ассигнацій явились два брата Пушкиныхъ. Сергъй и Михаилъ, и Өедоръ Сукинъ. Сергъй Пушкинъ привезъ изъ-за границы штемпеля, литеры и бумагу для дъланія поддёльных ассигнацій. Екатерина ІІ ревностно взялась за преследованіе поддёлывателей и собственноручную прислала записку Волконскому, въ которой выписываеть наказаніе виновнымь: «Сергън Пушкина, который для дъланія штемпеля тадиль въ чужіе края и съ оными при обратнотъ пути на границъ пойманъ, слъдовательно, болъе другихъ заботился о произведении сего вреднаго государственному кредиту дъла, лишить чиновъ и дворянства и взвести на этафоть, гдъ надъ нимъ переломить шпагу и поставить на лбу В, заключить его въчно, какъ вреднаго обществу человъка, въ какую ни есть кръпость. Михаила Пушкина, какъ сообщника сего дъла, лишить чиновъ и дворянства и сослать въ ссылку въ дальнія сибирскія мъста. Өеодора Сукина, чрезъ колебаніе сов'єсти котораго сіе вредное д'єло открылось и Сергьй Пушкинъ пойманъ, то смотря болъе на его неокаменълость въ преступленіи, нежели на его дъйствительную вину повельваемъ лишить всёхъ чиновъ и сослать въ ссылку въ Оренбургскую губернію. Имъніе же всъхъ сихъ отдать ближнимъ ихъ по законамъ наслъдникамъ».

Кредитъ государственныхъ ассигнацій послів того сильно поколебался и только пятнадцать літь спустя пріобріть въ народів снова свою цівнность. Въ 1786 году ассигнаціи были обмівнены на новые образцы, заготовлено было ихъ на 50.000,000 руб.; всіїхъ обмівнено было прежнихъ ассигнацій на сумму 46.219,250 руб.



Князь М. Н. Волконскій. Съ портрета, принадлежащаго Императорскому Эрмитажу.

Въ слъдующемъ году ассигнацій было выпущено уже на сто милліоновъ рублей. Къ концу царствованія Екатерины ассигнацій въ обращеніи было на 157 милліоновъ руб.

Съ 1768 по 1786 годъ бумага для ассигнацій д'влалась на красносельской бумажной фабрикъ графа Сиверса—есть преданіе, что въ первое время не хватило матеріала для приготовленія бумаги— и что Екатерина приказала выдать все свое старое дворцовое бѣлье: скатерти и салфетки.

Позднъе была учреждена казенная бумажная мельница въ Царскомъ Селъ.

Первыя ассигнаціи приготовлялись на бѣлой бумагѣ, имѣли видъ четвероугольника, по сторонамъ съ внутренними просвѣчивающимися прописями; вверху «любовь къ отечеству», внизу «дѣйствуетъ въ пользу онаго», съ лѣвой стороны «государственная казна» и съ правой достоинство ассигнаціи прописью, въ концѣ слѣдовали для возбужденія большаго довѣрія подписи: двухъ сенаторовъ, совѣтника правленія и директоровъ банка, писанныя собственноручно перомъ. Первыя ассигнаціи были въ обращеніи 18 лѣтъ.

Легкій способъ и неограниченное право выпускать ассигнаціи, замѣняющія наличныя деньги, дали поводъ министру финансовъ во времена Николая І графу Е. Ф. Канкрину назвать ихъ «сладкимъ ядомъ государства». При Павлѣ І число ассигнацій возросло до 212 милл.; при Александрѣ І въ 1810 году сумма ихъ достигала до 577 милл. Съ 1812 по 1817 годъ масса всѣхъ ассигнацій, обращавшихся въ народѣ, простиралась до 836 милл., зато и достоинство ихъ упало на 75 процентовъ противъ серебряной монеты.

Въ теченіе этого времени народъ привыкъ считать серебряную монету въ 25 коп. или четвертакъ ассигнаціоннымъ рублемъ, и серебряная монета въ 25 коп. принималась за сто копъекъ мъдной монеты. Есть свидътельство, что въ Отечественную войну Наполеонъ, желая подорвать окончательно нашъ кредитъ, пустилъ въ ходъ массу фальшивыхъ ассигнацій; по выходъ французовъ изъ Москвы, крестьяне представляли военному начальству доставшіяся имъ, по разнымъ случаямъ, во время непріятельскаго нашествія сторублевыя ассигнацій французскаго издълія, такъ искусно поддъланныя, что даже въ ассигнаціонномъ банкъ приняли ихъ съ перваго взгляда за настоящія; онъ отличались отъ русскихъ только тъмъ, что подпись на нихъ была выгравирована.

Данилевскій, въ своей исторіи 1812 года, говорить о письмів Бертье къ Наполеону, гдіз послідній, между прочимь, изъявляеть свою горесть о потеріз «послідней своей коляски, въ которой были самыя тайныя бумаги». Данилевскій добавляеть: «Въ ней найдено было нами очевидное доказательство плутовства Наполеона: доска для дізланія фальшивых сторублевых в русских вассигнацій».

Извъстный слъдователь по раскольничьимъ дъламъ И. Липранди увъряетъ, что эти фальшивыя ассигнаціи печатались въ

Москвъ на Преображенскомъ кладбищъ: московские старожилы ему указывали въ 1846 году на двъ комнаты на этомъ кладбищъ, въ одной изъ которыхъ стоялъ станокъ для дъланія фальшивыхъ ассигнацій, а въ другой жили французскіе жандармы.

Возвращаемся опять къ дѣятельности московскаго главнокомандующаго, князя Волконскаго. При возникновеніи пугачевскаго бунта, императрица дѣятельно ведетъ съ нимъ переписку, совѣтуя ему «успокоивать умы жителей древней столицы». Князю Волконскому привелось также быть главнымъ дѣятелемъ въ судѣ надъ самозванцемъ. Въ Москвѣ чернь была въ такомъ настроеніи, что правительство одно время боялось, «чтобы Пугачевъ не надѣлалъ въ ней какой ни на-есть пакости». Вѣра въ него, какъ въ Петра III, тамъ была очень сильна; въ этихъ-то видахъ Москва и была избрана мѣстомъ для суда и казни Пугачева.

Князь Волконскій хотъ́ль сдѣлать ввозъ Пугачева какъ можно болѣе гласнымъ; онъ приказалъ изготовить особенную повозку, на которой стояла висѣлица, и къ ней, стоя, долженъ былъ быть прикованъ Пугачевъ; на верху надъ нимъ должна быть доска, на которой большими буквами выписаны всѣ его злодѣянія.

Но императрица проекть князя не одобрила, а приказала «его привезти днемъ подъ конвоемъ (окромъ тъхъ, кои съ нимъ) сотъ до двухъ донскихъ казаковъ и драгунъ безъ всякой дальней афектаціи и не показывая дальное уваженіе къ сему злодъю и измъннику». Пугачева привезли въ Москву въ десять часовъ утра, 4-го ноября 1774 года.

Народъ массами встрътилъ повозку съ нимъ и провожалъ въ безчисленномъ количествъ по всъмъ улицамъ до Монетнаго двора (въ Охотномъ ряду), гдъ была приготовлена тюрьма для Пугачева. Множество каретъ съ дамами собралось къ Воскресенскимъ воротамъ; думали, что Пугачевъ подойдетъ къ окну. Но этого ему сдълать было нельзя: по привозъ въ тюрьму, его приковали къ стънъ.

Жена и сынъ его помѣщены были въ отдѣльной комнатѣ. Слѣдователи: Шешковскій и Галаховъ поселились въ той же тюрьмѣ; черезъ часъ прибылъ въ тайную экспедицію и князь Волконскій. Къ судьямъ въ судейскую комнату ввели Пугачева, который палъ на колѣни. Князь Волконскій сталъ говорить съ нимъ «исторически», какимъ онъ образомъ, гдѣ и когда онъ содѣялъ злодѣйства и т. д. На вопросы Пугачевъ отвѣчалъ спокойно и ясно: «мой грѣхъ, виноватъ» и проч. Послалъ Волконскій и за женой Пугачева. Казачка не знала о дѣлахъ мужа и отвѣчала на всѣ вопросы невѣдѣніемъ; Пугачевъ бросилъ ее еще за три года.

Для участія въ окончательномъ суді, прибыли въ Москву генераль-прокуроръ князь Вяземскій и П. С. Потемкинъ, возившій въ Петербургъ слідственное діло. 9-го января 1775 года была подписана сентенція. Пугачевъ и Перфильевъ приговорены были къ четвертованію. Казнь совершилась 16-го января 1775 года въ Москві, на Болоті. Воть что передають очевидцы о казни Пугачева: «Эшафотъ быль воздвигнутъ на середині площади; вокругъ были поставлены піхотные полки,—начальники и офицеры иміли знаки и шарфы сверхъ шубъ, по причині жестокаго мороза. Здісь же быль и оберъ-полиціймейстеръ Архаровъ со своими подчиненными.

«На высотв лобнаго мвста или эшафота стояли палачи. Позади фронта все пространство низкой лощины Болота, всв кровли были усвяны зрителями; любопытные даже стояли на козлахъ и запяткахъ каретъ и колясокъ. Вдругъ все всколебалось и съ шумомъ заговорило: «везутъ! везутъ!»

«Вскоръ появился отрядъ кирасиръ, за нимъ необыкновенной высоты сани, и въ нихъ сидълъ Пугачевъ; онъ держалъ въ рукахъ двъ толстыя зажженныя свъчи изъ желтаго воска, который, отъ движенія оплывая, залъпляль ему руки; напротивъ его сидълъ священникъ въ ризъ съ крестомъ и еще секретаръ тайной экспедиціи; за санями слъдоваль отрядъ конницы. Пугачевъ былъ съ непокрытою головою и кланялся на объ стороны.

«Сани остановились противъ крыльца лобнаго мъста. Когда Пугачевъ и любимецъ его Перфильевъ, въ сопровождении духовника и двухъ чиновниковъ, взошелъ на эшафотъ, раздалосъ «на караулъ!» и одинъ изъ чиновниковъ сталъ читать манифестъ.

«При произнесеніи чтецомъ имени злод'яя, Архаровъ спрашивалъ: «Ты ли донской казакъ Емелька Пугачевъ?»—Такъ, государь отвъчалъ посл'єдній, я и проч. Во все продолженіе чтенія манифеста, онъ, глядя на соборъ, часто крестился, тогда какъ его сподвижникъ, Перфильевъ, стоялъ неподвижно, потупя глаза въ землю.

«По прочтеніи манифеста, духовникъ сказалъ имъ нѣсколько словъ, благословилъ ихъ и пошелъ съ эшафота.

«Тогда Пугачевъ сдълаль съ крестнымъ знаменіемъ нъсколько земныхъ поклоновъ, обратясь къ соборамъ; потомъ съ оторопълымъ видомъ сталъ прощаться съ народомъ, кланялся на всъ стороны, говоря прерывистымъ голосомъ: «прости, народъ православный».

«Посл'є этого экзекуторъ даль знакъ палачамъ и палачи бросились разд'євать его; сорвали б'єлый бараній тулупъ и стали раздирать рукава шелковаго малиноваго полукафтанья. Тогда онъ всплеснуль руками, опрокинулся назадъ и вмигъ окровавленная го-



Казнь Пугачева. Съ рисупка художника Шарлеманя.





ПОЛЛИННОЕ ИЗОБРАЖСИЛЕ
БУНПІОВПІЙКА И ОБМАНПИКА

EMEAKN ПУТА ЧЕВА.

Dramlete dig su Sald whereit work bedrehen
is mancher morfic age Cod fich lafet vom
grafet foncker,
is mancher work fonce of the Rochie
that way wreare Coth unvaled or des Rochie
had word in extracted code or grey it know lockie
had word who extracted code or grey it know lockie
had word who extracted code or design of the sort fonce
or design where the sort of the
had word who extracted that are followed in the sort form
of the form of the sort form
of the form of the sort form
of the form of the sort of the sort form
of the form of the sort o

## Пугачевъ.

Съ гравированнаго портрета прошлаго столетія (Изъ собранія П. Я. Дашкова)

лова уже вискла въ воздухк, палачъ взмахнулъ ее за волосы. Съ Перфильевымъ последовало то же. Четвертованіе было исполнено надъ трупами. Отрезанныя части тела несколько дней выставлены были около московскихъ заставъ и, наконецъ, сожжены вместе съ телами, а пецелъ развеннъ палачами. Внукъ Пугачева былъ живъ еще въ 1890 году; онъ жилъ въ одной изъ московскихъ богаделень.

Черезъ двъ недъли послъ казни Пугачева въ Москву прибыла императрица Екатерина и здъсь принимала участіе въ удовольствіяхъ столицы, гдъ въ то время праздники слъдовали за праздниками.

Роскошью и разнообразіемь ихъ Екатерина старалась возвысить блескъ своего двора и затмить пережитое ею тревожное время. Со дня открытія законодательной комиссіи, болъе шести лътъ передъ этимъ, Екатерина не позабыла своего неудовольствія на старую столицу и, возвратясь снова въ ея бълокаменныя стъны, говорила, что чума не истребила всего политическаго яда, коренящагося въ этомъ городъ.

Весною 1775 года въ Москвъ изготовлялись важнъйшія изъ реформъ екатерининскаго царствованія—новыя губернскія учрежденія, которыя явились главнымъ результатомъ законодательной комиссіи; образцомъ для этихъ учрежденій послужило устройство остзейскихъ провинцій. Разумъется, подобный образецъ имълъ большую поддержку въ остзейцахъ, занимавшихъ многія значительныя мъста при дворъ и въ администраціи. Екатерина хотъла сначала ввести новыя учрежденія только въ Твери, въ видъ опыта.

Но, какъ увъряеть Сиверсъ, совътъ, состоявшій изъ придворныхъ льстецовъ, бросился къ ея ногамъ и со слезами умолялъ немедленно обратить въ законъ такое великое благодъяніе. Императрица уступила, и проектъ сдълался закономъ.

Въ Москвъ также въ это время вышелъ манифестъ «о высочайшихъ дарованныхъ разнымъ сословіямъ милостяхъ по случаю заключеннаго мира съ турками»; въ числѣ пунктовъ этого манифеста былъ одинъ, который унижалъ достоинство гражданъ и облегчалъ чиновникамъ и недобросовъстнымъ богачамъ способы притъснять мелкихъ торговцевъ.

Пункть этотъ предписываль гражданамъ, не имѣющимъ капитала свыше 500 руб., называться не купцами, а мѣщанами, и платить по прежнему подушные; купцы же всѣхъ трехъ гильдій освобождались отъ подушнаго и обязывались платить по одному проценту съ «объявленнаго имъ по совѣсти» капитала. Про этотъ

манифесть государыня писала къ Гриму, что онъ ее лишаетъ полутора милліона дохода. Также не менѣе неудовольствія въ Москвѣ произвелъ указъ и 3-го апрѣля 1775 года объ экипажахъ и ливреяхъ.

Главнымъ мотивомъ для распредёленія экипажей и ливрей соотв'єтственно разнымъ рангамъ выставлено желаніе уменьшить «день ото дня умножающуюся роскошь». Сакенъ, саксонскій посланникъ, доносилъ своему двору, будто этотъ указъ произвель въ Москв'є большее неудовольствіе, нежели б'єдствія чумы и пугачевщина, а неслужащая часть дворянства, униженная новыми правилами, будто начала покидать столицу. Государыня въ этотъ прітіздъ пробыла въ Москв'є почти годъ и на этотъ разъ видимо осталась довольна древней столицей.

О своихътогдашнихъвпечатлъніяхъвоть что она писала Гримму: «Я въ восторгъ, что сюда пріъхала, и здъсь всъ большіе и малые въ восторгъ, что меня видять... Этотъ городъ есть фениксъ, воскресающій изъ пепла; я нахожу народонаселеніе замътно уменьшеннымъ и причиной тому чума: она навърное унесла въ Москвъ болъе ста тысячъ человъкъ. Но перестанемъ говорить объ этомъ. Вы хотите имъть планъ моего дома? Я вамъ пришлю его, но не легка штука опознаться въ этомъ лабиринтъ.

«Я пробыла здёсь два часа и не могла добиться того, чтобы безопиобочно находить дверь своего кабинета, это торжество путаницы. Въ жизни я не видала столько дверей; я ужъ полдюжины велёла уничтожить и все-таки ихъ вдвое болёе, чёмъ требуется».

Какія неудобства императрица испытывала, видно, между прочимь, изъ словъ: «Сидя между тремя дверями и тремя окнами», а также изъ слъдующей выдержки: «У меня въ Москвъ очень дурное помъщеніе въ грязномъ кварталъ, домъ мой высокъ и самъ по себъ, и по мъстоположенію, которое онъ занимаеть; сосъднія испаренія распространяють тамъ міазмы, болъе полезныя въ истерикъ, чъмъ пріятныя, и я удаляюсь оттуда почаще»...





## ГЛАВА IV.

Разсказы капитана де-Белькура про Москву.—Подъвздной дворець.—Загородные дома въ Петровскомъ. — Землянки французовъ. — Башиловка. — Архитекторъ Матвъй Казаковъ. — Лобное мъсто. —Историческое прошлое его. — Салтычиха. — Убійцы Жуковы. — «Тайная канцелярія». —Истязанія и пытки. — Вольная типографія. —И. И. Новиковъ. —Дъятельность московскихъ масоновъ. —Гроза, постигшая ихъ. —Университетская типографія. —Старые московскіе типографцика и княгопродавцы. —Возвращеніе Новикова въ Москву. — Характеристика Новикова. — Разсказы про масоновъ. —Обрядъ посвященія въ масоны. —Банкеты масоновъ. — Число масонскихъ ложъ въ Москву. —Запрещеніе масонскихъ ложъ въ 1822 и 1826 годахъ. —Забытая масонская ложа.



Даже самый царскій дворець въ Кремлѣ состоить изъ безпорядочныхъ, полуразрушенныхъ построекъ, какъ будто онъ только что выдержалъ осаду отъ варваровъ-разрушителей. Улицы дурно расположены и также дурно содержатся.

Благоустроенныхъ общественныхъ зданій нѣтъ, ни одно даже не заслуживаетъ такого названія. Белькуръ восхищается только одними тріумфальными (Красными) воротами, существующими по сейчасъ.

Во время пребыванія своего въ Москвѣ въ 1775 году императрица Екатерина II повелѣла, въ намять побѣдъ россійскихъ войскъ надъ оттоманами, заложить подъѣздной дворецъ за Тверской заставой, на пустомъ мѣстѣ, принадлежащемъ московскому Высоко-Петровскому монастырю.

Постройку дворца государыня препоручила извъстному зодчему Матвъю Казакову. Дворецъ былъ названъ по мъстности—«Петровскимъ» и выстроенъ въ готическомъ вкусъ. Екатерина II въ первый разъ остановилась въ этомъ дворцъ въ 1787 году.

Есть преданіе, что государыня во время своего пребыванія здёсь отослала всё назначенные для нея караулы солдать, сказавь, что она хочеть остаться во дворць подь охраной своего народа. И послетого, какъ передаеть преданіе, толпы народа, стали тёсниться около дворца, остеретая другь друга, говоря:—«не шумите, не нарушайте покоя нашей матушки». Возлё этого дворца уже въ первое время стояли загородные дома: гр. Апраксина, кн. Волконскаго, Голицына и другихъ, а также въ лежащей около большой вёковой рощё ютилось нёсколько загородныхъ трактировъ и ресторановъ; одинъ изъ такихъ, подъ названіемъ «Gastronome Russe», долго славился своими гастрономическими обёдами; его содержалъ французъ-поваръ.

Въ Отечественную войну Петровская роща пострадала отъ непріятелей; самыя большія деревья были вырублены на батареи. Французы въ этой мъстности построили себѣ роскошныя землянки съ рамами, дверями, зеркалами и мебелью, взятыми изъ лучшихъ барскихъ московскихъ палатъ. Но когда въ Кремлѣ вспыхнулъ пожаръ и французы начали выбираться изъ Москвы, то и императоръ Наполеонъ выбралъ своимъ мъстожительствомъ Петровскій дворецъ, а гвардія и свита его еще гуще размѣстилась въ этихъ землянкахъ.

При выступленіи непріятеля изъ Москвы, многіе отдёльные отставшіе его отряды въ этой мѣстности были разбиты крестьянами, и трупы убитыхъ были зарыты въ этихъ землянкахъ. Но собственно Петровскій паркъ обстроился только въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Въ эти годы вся мѣстность отъ Тверской заставы до Петровскаго дворца была раздѣлена на участки и отдана желающимъ здѣсь строиться.

Самое большое пространство земли взяль тогдашній начальникъ комиссіи для построеній А. А. Башиловь; онъ выстроиль здёсь вокзаль, гдё давались праздники съ цыганами, фейерверками и т. п. Въ его же время быль построенъ и Петровскій літній театръ. Улица Башиловка получила названіе отъ имени этого землевладівльца.

Петровскій дворецъ Казаковъ выстроиль въ семь лѣтъ. Государынѣ очень понравилось зданіе дворца. Кромѣ этого дворца, Казаковымъ въ Москвѣ построены: Голицынская и Павловская больницы, соборная церковь въ Зачатіевскомъ монастырѣ и зданіе присутственныхъ мѣстъ въ Кремлѣ. Въ этомъ зданіи считается образцовымъ произведеніемъ зодчества ротонда съ куполомъ, надъкоторымъ видна императорская корона съ надписью: «Законъ».

До 1812 года здъсь стоять колоссальный золотой св. Георгій на конъ, изображающій гербъ Московской губерніи. Эта ротонда была назначена для общихъ собраній губернскаго дворянства и для баллотированія новыхъ членовъ черезъ каждые три года. Куполь этоть считается по своей величинъ чудомъ архитектурнаго искусства. Существуетъ разсказъ, что когда, по его отдълкъ, были вынуты всъ подмостки и лъса, начальникъ кремлевской экспедиціи М. М. Измайловъ пригласилъ всъхъ извъстныхъ тогда архитекторовь, въ числъ которыхъ быль и знаменитый Баженовъ, для освидътельствованія зданія и купола, и когда зодчіе выразили нъкоторое сомнѣніе въ прочности его, то Казаковъ взошелъ на поверхность купола и болье получаса стоялъ на немъ.

Этотъ опытъ, довольно наивный надо сказать, восхитилъ всъхъ архитекторовъ и, по возвращени Казакова, онъ былъ принятъ рукоплесканіями и криками «ура». Въ первое время по постройкъ противъ главнаго входа въ великолъпной аркъ воздвигнутъ былъ императорскій тронъ, обширныя галереи съ объихъ сторонъ также были отдъланы барельефами и гербами уъздныхъ городовъ Московской губерніи. Когда, въ 1787 году, Екатерина II съ блестящей свитою обозръвала эту постройку, то сказала сопровождавшему ее М. М. Измайлову:

— Я ожидаю, что благородные дворяне при первомъ своемъ собраніи здъсь для выборовъ, смотря на этотъ тронъ, припомнять, что я дала имъ и всему ихъ потомству грамату съ правами и пре-имуществами важными.

Послъ этого государыня обратилась къ Казакову, сказавъ:

— Какъ все хорошо, какое искусство! Это превзошло мое ожиданіе; нынъшній день ты подарилъ меня удовольствіемъ ръдкимъ; съ тобою я сочтуся, а теперь воть теб' мои перчатки, отдай ихъ своей жен' и скажи, что это на память моего къ теб' благоволенія.

При выходъ государыни изъ зданія, мастеровые привътствовали царицу восторженными криками. Императрица приказала



Крестный ходъ (шествіе на ослаги) въ Москвѣ въ XVII столѣтія. Съ старинюй голландской гравюры.

имъ выдать 500 рублей. Казаковъ за постройку получилъ слѣдующій чинъ, брилліантовый перстень и значительную пенсію. Казаковъ пользовался благоволеніемъ императоровъ: Павла I и Александра I. Имъ построено въ Москвѣ множество частныхъ домовъ;

онъ умеръ 79 лёть, въ чинё действительнаго статскаго совётника, по пріёздё его изъ Москвы въ Рязань, во время нашествія французовъ въ 1812 году.

На мъстъ, гдъ было воздвигнуто имъ колоссальное зданіе въ Кремлъ, нъкогда стояли палаты князя Трубецкого и упраздненныя церкви св. Козьмы-Даміана, Филиппа митрополита и Введенія во храмъ Богородины.

Въ числъ построекъ нехудожественныхъ и капитальныхъ, но важныхъ въ исторіи Москвы въ царствованіе Екатерины II на Красной площади, противъ Спасскихъ воротъ, было перестроено «Лобное мъсто»; до этого оно было кирпичное съ деревянною ръшеткой, которая запиралась желъзнымъ засовомъ, имъло навъсъ или шатеръ на столбахъ; государыня приказала сдълать его изъ дикаго бълаго тесанаго камня, круглый помостъ его съ амвономъ оградить каменными перилами, а съ запада ступенчатый входъ съ желъзною ръшеткой и съ дверью.

Позднѣе, при императорѣ Павлѣ I, московское купечество хотѣло здѣсь поставить подъ куполомъ огромный крестъ съ изображеніемъ страстей Христовыхъ, рая и ада, также св. мѣстъ Іерусалима, хранящійся въ соборной церкви Срѣтенскаго монастыря, но почему-то этотъ планъ не осуществился, хотя проектъ и былъ одобренъ митрополитомъ Платономъ.

Лобное мъсто издревле имъло религіозное и государственное значеніе; сюда ставились приносимые въ Москву св. мощи и образа, здъсь служились молебны, здъсь объявлялись указы народу и отсюда народъ узнавалъ объ избираемыхъ на царство царяхъ, отсюда патріархъ раздавалъ народу свое благословеніе и здъсь же совершались казни, въроятно, по мъсту, недалекому отъ застънка, который помъщался въ Константиновской башнъ. При Петръ I Лобное мъсто было обставлено головами стръльцовъ, воткнутыми на колъ, и только при Петръ II, по указамъ 1727 г. іюня 10-го и сентября 17-го, сняты висълицы и столбы, на которыхъ были тъла казненныхъ. Лобное мъсто получило свое названіе по валявшимся тамъ черепамъ. Но полагаютъ также, что названіе это произошло и отъ возвышеннаго мъста, кафедры (lobium), съ которой неръдко цари говорили съ народомъ.

Отсюда Іоаннъ Грозный торжественно просиль прощенія у земли и объщаль, въ присутствіи митрополита и депутатовъ государства, быть судьею и обороной своихъ подданныхъ; тамъ же онъ, въ 1570 г., объявляль свой судъ надъ обвиненными боярами; отсюда Василій Шуйскій быль провозглашенъ царемъ; съ этого же



Петровскій дворецъ въ Москвъ, Съ гравили начала винбанито стельтія.



мъста Лжедмитрій просиль дозволенія оправдаться ему передь народомь; съ Лобнаго же мъста, патріархь въ Вербное воскресенье, по совершеніи молебствія, таль до соборной перкви на осляти, ведомомь царемь. У Лобнаго же мъста бывало самое раннее весеннее гулянье въ Лазареву субботу; называлось оно «Подъ вербою».



Архитекторъ М. О. Казаковъ. Съ гравированнаго портрега Аеонасьева (Изъ собранія Д. А. Ровинскаго).

Здѣсь была небольшая ярмарка, на которой продавалась верба для наступающаго праздника недѣли Ваій или Входа во Іерусалимъ; придѣльный храмовой праздникъ этого дня былъ въ Покровскомъ соборѣ, извѣстномъ болѣе подъ именемъ Василія Блаженнаго. Съ Лобнаго мѣста нанимались попы служить обѣдни въ домовыя церкви.

У Лобнаго мёста при царё Алексёё Михайловичё стояли пушки и быль царевь кабакь, называемый «Подъ пушками». На этомь же Лобномъ мёстё была поставлена на эшафотё палачемъ Салтычиха въ саванё, со свёчею въ рукё, съ листомъ на груди, на которомъ было написано: «мучительница и душегубица». Салтычиха, Дарья Михайловна, была вдова Салтыкова и по связямъ покойнаго своего мужа принадлежала къ самымъ знатнымъ людямъ того вёка; загублено ею было крестьянъ и дворовыхъ людей до 138 душъ.

Гнъвъ Салтычихи происходилъ только отъ одной причины—за нечистое мытье бълья или половъ. Побои Салтыкова наносила собственноручно палкою, скалкою, полъньями, или при ея глазахъ несчастныхъ добивали плетями ея конюхи и гайдуки.

Замѣчательно, что сердце этой ужасной женщины было доступно любви: она питала самую нѣжную, сердечную любовь къ инженеру Тютчеву. Жила эта тигрица въ Москвѣ, въ собственномъ домѣ, на углу Кузнечнаго моста и Лубянки. Дѣло Салтычихи тянулось шесть лѣтъ. Салтычиха отъ всего отпиралась, говоря, что всѣ доносы были сдѣланы на нее изъ злобы. Судья просилъ императрицу, чтобы она дозволила употребить надъ ней пытку; государыня не согласилась, но только приказала передъ глазами Салтычихи произвесть пытку надъ кѣмъ нибудь изъ осужденныхъ, но и это не привело послѣднюю къ раскаянію. Но, наконецъ, «душегубицу и мучительницу» приказано было заключить въ подземную тюрьму подъ сводами церкви Ивановскаго монастыря, пищу приказано ей было подавать туда со свѣчею, которую опять гасить, какъ скоро она наѣстся. Пищу подаваль ей солдать, сперва въ окно, потомъ въ дверь.

По сказанію старожиловь, отъ своего тюреміцика она родила ребенка. Салтычиха была въ старости очень толстая женіцина, и когда народъ приходиль смотрѣть въ окошечко, самовольно отдергивая зеленую занавѣсочку, желая посмотрѣть на злодѣйку, употреблявшую, по общей молвѣ, въ пищу женскія груди и младенцевъ, то Салтычиха ругалась, плевала и совала палку сквозь открытое въ лѣтнюю пору окошечко. Салтычиха была заключена въ скленѣ тридцать три года, умерла въ 1800 году и похоронена въ Донскомъ монастырѣ. Застѣнокъ, въ которомъ она сидѣла, разобранъ, вмѣстѣ съ церковью, въ 1860 году.

Въ царствованіе Екатерины II отправленіе карательнаго правосудія, съ принесеніемъ публичнаго показнія, совершалось какъ на Лобномъ мъстъ, такъ и на улицахъ Москвы. Государыня такими гласными обрядами хотёла дёйствовать на духъ и нравственность народа, возбуждая омерзеніе къ ужаснымь преступленіямъ. Изъ такихъ примёровъ извёстенъ былъ въ 1766 году еще одинъ, когда по московскимъ улицамъ, при громадномъ стеченіи народа, отрядъ солдатъ съ заряженными ружьями, со священникомъ съ крестомъ,



Наталья Өедоровна Лопухина. Съ портрета принадлежащаго князю А. Б. Лобанову-Ростовскому.

провожаль босыхь, скованныхь мужчину и женщину, въ саванахь, съ распущенными волосами, которые падали на глаза; это были Жуковы, убійцы своей матери и сестры.

Они останавливались предъ дверьми Успенскаго собора, передъ церквями св. Петра и Павла въ Басманной, Параскевы Пятницы на Пятницкой, у Николы Явленнаго на Арбатъ и т. д. Тамъ читался имъ манифестъ.

Преступники, стоя на колъняхъ, должны были прочесть сочиненную на этотъ случай молитву и неоднократно повторять предъ народомъ покаяніе. Въ екатерининское время Тайная канцелярія была уничтожена, но вскоръ открылась «Тайная экспедиція», что было одно и то же. Въ сороковыхъ годахъ нынвшняго столетія сторожилы московскіе еще помнили жельзныя ворота этой «тайной», гдъ караулъ стоялъ во внутренности двора; страшно было, говорили, ходить мимо нихъ. Въ застънкахъ и каменныхъ мъшкахъ содержались заподозрънные и оговоренные люди въ кандалахъ, колодкахъ и неръдко съ кляпомъ во рту. Туда не допускались ни родные, ни знакомые, ворота отпирались только при особенныхъ случаяхъ или рано утромъ, или поздно ночью. Мъста заключенія назывались встарину «порубами», «ямами», погребами, каменнымъ мѣшкомъ, гдѣ нельзя ни сѣсть, ни лечь. Въ Константиновской башнъ, по стънъ Московскаго Кремля, къ ней ведущей, существуеть по сейчась крытый корридорь сь узенькими окошечками, гдъ содержались приговоренные къ пыткъ съ заклепанными устами, которыя раскленывались для отвъта и для принятія скудной пищи, и прикованные къ стѣнѣ, въ которой были желѣзные пробои и кольца.

Употребительнъйшая изъ пытокъ въ то время была дыба или виска: истязуемому завертывали и связывали назадъ руки веревкою, за которую поднявъ кверху на блокъ, утвержденномъ на потолкъ, вывертывали руки изъ суставовъ, а къ ногамъ привязывали тяжелыя колодки, на которыя становился палачъ и подпрыгивалъ, увеличивая мученія истязуемыхъ.

Кости, выходя изъ суставовъ, хрустъли, ломались, иногда кожа лопалась, жилы вытягивались, рвались. Въ такомъ положени пытаемаго часто били кнутомъ по обнаженной спинъ такъ, что кожа лоскутьями летъла, и послъ еще встряхивали по спинъ зажженнымъ въникомъ.

Когда снимали съ дыбы, палачъ вправлялъ руки въ суставы, схвативъ за руки и вдругъ дернувъ на-передъ.

Иногда, для вынужденія признанія у преступника, передъ нимъ пытали «на заказъ» другого злодъя, дабы тъмъ вынудить правду у обвиняемаго, также кормили подозръваемаго соленымъ и сажали его въ жарко натопленную баню, не давая ему пить до тъхъ поръ, пока не вымучатъ признанія, часто ложнаго.

При истязаніяхъ сѣкли иногда и сальными свѣчами; послѣднія причиняли ужасное мученіе. Допрашивали «подлинную» также подлинниками или смоляными кнутами, къ хвостамъ которыхъ прикрѣплялись кусочки свинца. Наказывали кнутомъ преступника, положивъ его на спину другого. Аббатъ Шапдатрошъ 17) приводитъ въ своемъ путешествіи описаніе такого наказанія надъ Натальей Лопухиной, статсъ-дамой, первой красавицей своего времени, въ царствованіе Елисаветы Петровны, за участіе въ заговорѣ маркиза Ботта.

«Простая одежда, говорить онь, —придавала новый блескъ ея прелестямъ. Одинъ изъ палачей сорвалъ съ нея небольшую епанчу, покрывавшую грудь ея; стыдъ и отчаяніе овладѣли ею, смертельная блѣдность показалась на челѣ ея, слезы полились ручьями. Вскорѣ обнажили ее до-пояса въ виду любопытнаго, молчаливаго народа; тогда одинъ изъ палачей нагнулся, между тѣмъ другой схватилъ ее руками, приподнялъ на спину своего товарища, наклонилъ ея голову, чтобы не задѣть кнутомъ. Послѣ кнута ей отрѣзали часть языка».

Екатерина II запретила наказывать на спинахъ другихъ, а приказала дълать на станкъ и козъ. Въ застънкахъ неръдко истязуемаго подымали на блокъ вверхъ, разводили подъ нимъ огонь и мучили его жаромъ и дымомъ или привязывали его на колъ, такъ что можно было его вертъть надъ огнемъ, какъ жаркое на вертелъ, Для вывъдыванія тайны также забивали подъ ногти спицы или гвозди; это называлось: «вывъдать всю подноготную».

При Биронъ иногда виновныхъ бросали съ камнемъ въ ръку, чтобы «слъдъ простылъ». Ранъе этого такъ казнили отцеубійцъ на Руси: связавъ имъ руки и привъсивъ камень или надъвъ на голову куль, кидали въ воду. Также, по преданію народному, ихъ живыми опускали на дно могилы, а на нихъ ставили гробъ съ тъломъ убитаго и такимъ образомъ засыпали землей.

За поддёлку денегь лили въ горло олово и отсёкали руки. При Петр'є І было введено колесованіе, заимствованное отъ шведовъ, и вѣшаніе за ребра—колесовали разбойниковъ и вѣшали за ребра воровъ; за поджоги и колдовство сжигали живыми. Послъднюю казнь несли также еретики и неудачные врачи. Къ жесточайшимъ мукамъ причисляли также литье воды по каплямъ на обритую голову, при чемъ на уши клали горячіе угли.

Противъ тайнаго судилища на площади стояло, въ екатерининское время, низенькое каменное зданіе вольной типографіи, содержателемъ которой быль извъстный Н. И. Новиковъ.

Кромъ этой типографіи у Новикова было еще двъ, одна въ Армянскомъ нереулкъ, въ домъ, теперь занимаемомъ Лазаревскимъ институтомъ, и другая—у Сухаревой башни, въ домъ Генрихова; у Новикова была еще и четвертая, тайная; послъдняя помъщалась въ одномъ изъ его домовъ.

Другая тайная типографія масоновъ была у И. В. Лопухина. О Новиковской типографіи упоминаєть князь Трубецкой въ письмъ къ неизвъстному петербургскому брату-масону.

«Увъдомляю тебя, мой другь, что, благодаря Спасителю нашему, мы открыли тайную орденскую типографію, въ которой нужныя переведенныя книги для братьевъ печататься будутъ. Бр. Новиковъ посылаетъ тебъ при семъ начатыя въ оной печататься книги: «О молитвъ» и «Духъ масонства». Сокрывай оныя отъ всъхъ, а употребляй только самъ для своего чтенія и цознанія».

Изъ тайной же типографіи московскихъ масоновъ вышла по всей въроятности и книга, которую Сопиковъ называетъ ръдчайшею (6211), именно «Божественная и истинная метафизика» Пордеча, вышедшая безъ означенія года и мъста печати. Во второй типографіи печатались на французскомъ языкъ небольшіе сборники условныхъ масонскихъ знаковъ, ударовъ и т. д., и здъсь же, у Лопухина, былъ отпечатанъ и его «Catechisme moral pour les vrais» F. М. 5790. Катехизисъ этотъ, какъ говоритъ Лопухинъ, онъ отдалъ знакомому книгопродавцу продавать, какъ новую книжку, полученную изъ чужихъ краевъ 18).

Въ числъ домовъ Новикова въ Москвъ былъ, теперь извъстный своею доходностью и обширностью, такъ называемый Шиповъ домъ и зданіе нынъшнихъ Спасскихъ казармъ. Новиковъ, помимо домовъ, имълъ обширную книжную лавку въ Москвъ и комиссіонеровъ въ шести губернскихъ и уъздныхъ городахъ. Новиковъ имълъ въ Москвъ много друзей, въ числъ которыхъ были самые вліятельные люди, какъ, напримъръ, московскій главнокомандующій князь Долгоруковъ-Крымскій, преемникъ его графъ З. Г. Чернышевъ, гр. П. Панинъ, московскій кураторъ университета Херасковъ и мн. другіе.

Послъдній и далъ возможность снять Новикову въ аренду типографію Московскаго университета и издавать «Московскія Въдомости»; при Новиковъ послъднія, вмъсто малой четверки, стали печататься въ большую и въ двъ колонны и выдаваться по средамъ и субботамъ. Въ кабинетъ этого содержателя типографіи стали собираться вельможи и профессора и люди замъчательные по своимъ дарованіямъ; одни содъйствовали успъхамъ россійской словесности своимъ вліяніемъ, другіе своими трудами и сов'ятами. «В'ядомостей» тогда расходилось уже до 4,000 экземпляровъ.

Желая пріохотить публику къ чтенію, онъ завель первую въ Москвъ библіотеку для чтенія, открытую въ его домъ у Никольскихъ вороть, для безденежнаго пользованія всъми желающими. Книжная дъятельность Новикова росла, типографскіе станки работали безъ устали, Москва зажила сильнымъ литературнымъ движеніемъ.



Н. И. Новиковъ.
 Съ литографін, сдѣланной съ портрета Боровиковскаго.

Когда было назначено освидътельствованіе книгь, находящихся въ магазинахъ Новикова, то реестръ показаль, что ихъ было 362 книги разнаго названія, 3 названія отпечатанныхъ, но не поступившихъ въ продажу, и 55 названій еще печатавшихся въ его типографіяхъ. Но скоро гроза постигла Новикова, общество мартинистовъ обратило на себя вниманіе правительства и въ числъ первыхъ такихъ жертвъ былъ Новиковъ и его близкій другъ Ив. Вл. Лопухинъ. Главнокомандующій тогда въ Москвъ князь Ал. М. Прозоровскій приказалъ книжные магазины и типографію

Новикова запечатать и 11-го февраля 1793 г., по указу Екатерины  $\Pi$ , всёхъ новиковскихъ изданій было сожжено 18,656 книгъ. Лопухина сослали на жительство въ деревню, Новикова же постигла участь болѣе тяжкая.

Онъ жилъ тогда въ деревнъ своей и сильно скучалъ, предчувствуя еще большую бъду и, какъ разсказывали его дъти, нъсколько дней сряду прилеталъ на крышу его дома воронъ и зловъщимъ своимъ крикомъ не давалъ покоя ни хозяину, ни его семейству. Вскоръ Новиковъ былъ арестованъ, взятъ подъ стражу и привезенъ въ Москву, гдъ содержался три недъли. За Новиковымъ въ село его «Авдотьино» былъ посланъ цълый эскадронъ полицейскихъ драгунъ, подъ начальствомъ князя Жевахова.

По этому случаю графъ К. Г. Разумовскій сказалъ князю Прозоровскому:

— Вотъ расхвастался, какъ городъ взялъ! Старичонка, скорченнаго гемороидами, взялъ подъ караулъ. Да одного бы десятскаго или будочника за нимъ послать, такъ и притащили бы его.

Для слёдствія надъ Новиковымъ присланъ быль въ Москву изв'єстный Шешковскій и послів вопросныхъ пунктовъ, данныхъ имъ Новикову, на которые онъ отв'єчалъ удовлетворительно, ему была предложена подписка въ томъ, что онъ отказывается отъ своихъ уб'єжденій и признаетъ ихъ ложными. Новиковъ не согласился дать подписку и былъ отправленъ въ Шлиссельбургъ; по просьб'є его, ему было дозволено взять съ собою одну книгу—Библію, которую онъ читалъ во время своего заточенія и выучилъ всю наизусть.

Въ Шлиссельбургъ сначала содержали его очень строго, но впослъдствіи императрица дозволила ему прогуливаться внутри кръпости. Тамъ Новиковъ содержался до вступленія на престолъ Павла І. О судьбъ Новикова въ Москвъ ходили разные тайные слухи. Такъ, въ дневникъ А. Т. Болотова находимъ подъ числомъ 12-го января 1796 года:

«Славнаго Новикова и домъ, и все имътіе, и книги продаются въ Москвъ изъ магистрата, съ аукціона—и типографія, и книги, и все. Особливое нъчто значило. Повидимому, справедливъ тотъ слухъ, что его нътъ уже въ живыхъ, — сего возстановителя литературы».

Послѣ Новикова университетская типографія поступила на откупъ къ извѣстному въ свое время архитектору, ученику и помощнику Баженова, Василію Ивановичу Окорокову, съ его родственникомъ Цвѣтушкинымъ. Въ это время типографія и книжная

и газетная давка перем'вщены были отъ Воскресенскихъ воротъ на Тверскую, въ домъ бывшей межевой канцеляріи, который впосл'ядствіи былъ пожалованъ Екатериною II московскому университету.

Съ этого времени и Вражскій Успенскій переулокъ, идущій съ Тверской на Никитскую улицу, сталъ называться «Газетнымъ», потому что въ немъ была первая газетная лавка, гдѣ подписчикамъ раздавались московскія газеты.—Впослѣдствіи тамъ, гдѣ была книжная лавка, существовала церковь университетскаго благоролнаго пансіона.

По возвращеніи изъ Шлиссельбурга Новиковъ по зимамъ жилъ въ Москвѣ, а лѣтомъ въ селѣ Авдотьинѣ; пріѣхалъ онъ изъ ссылки дряхлымъ старикомъ, въ разодранномъ тулупѣ. Московскіе старожилы, жившіе еще въ пятидесятыхъ годахъ, хорошо помнили старика Новикова, ходившаго съ палкой, въ гороховомъ широкомъ сюртукѣ, черномъ бархатномъ жилетѣ и бѣломъ галстухѣ. Черные волосы его, уже тогда рѣдкіе на лбу и на вискахъ, зачесанные назадъ, открывали красивый его лобъ, брови его дугою, орлиный носъ; нижняя часть лица, выражала кротость и добродушіе.

Вотъ какъ описала наружность Новикова княгиня Е. Р. Даш-

кова въ письмъ къ Ив. В. Лопухину:

«Мнъ онъ тотчасъ же бросился въ глаза и я бы тотчасъ его узнала, безъ всъхъ вашихъ рекомендацій, по одному его черному пасторскому кафтану, по его башмакамъ съ черными особенно глянцовитыми пряжками. Лицо его открыто; но не знаю, я какъ-то боюсь его; въ его прекрасномъ лицъ есть что-то тайное».

Всегдашнимъ спутникомъ Новикова въ прогулкахъ по улидамъ Москвы былъ его душевный другъ, тоже масонъ, бывшій правитель канцеляріи главнокомандующаго въ Москвъ графа Чернышева О. И. Гамалъ́я; послъ́дній былъ небольшого роста, имъ́лъ высокій лобъ, маленькіе глаза, съ нависшими бровями; въ обществъ былъ молчаливъ, отчего казался суровымъ, но у себя въ кабинетъ былъ очень ласковъ и словоохотливъ, говорилъ очень убъдительно и съ одушевленіемъ.

Вышедши въ отставку, онъ не имѣлъ ничего и потому былъ приглашенъ Новиковымъ житъ у него въ деревнѣ, гдѣ къ окошку его комнаты приходило множество нищихъ, и онъ всегда самъ выходилъ на крыльцо, разговаривалъ съ ними и раздавалъ мѣдныя деньги. Гамалѣя получалъ пенсіи сто рублей въ годъ; въ службѣ онъ былъ безкорыстенъ и никогда никто не смѣлъ ничего пред-

ложить ему въ знакъ благодарности. Разсказывають, что одинь богатый московскій купецъ, будучи чёмъ-то ему обязанъ, хотёлъ угостить его обёдомъ, и узнавъ, что онъ любитъ рыбный столъ, доставъ лучшую и рёдкую рыбу, онъ позвалъ своихъ знакомыхъ и пригласилъ Гамалёя; послёдній принялъ его приглашеніе только съ условіемъ, чтобы весь столъ былъ приготовленъ изъ любимой его рыбы, самой дешевой плотвы.

Купецъ понялъ намъреніе честнаго Гамалья, отказалъ своимъ гостямъ и долженъ былъ съ нимъ вдвоемъ ъсть плотву, которой, можетъ, и вкусу до того времени не зналъ.

Самъ Новиковъ быль такой же глубоко-религіозный и чистонравственный человъкъ, какъ и другъ его; про него выразился митрополитъ Платонъ: «дай Богъ, чтобы во всемъ мірѣ были христіане таковые, какъ Новиковъ». Новиковъ обладалъ огромными талантами, образованіемъ и благороднѣйшимъ характеромъ; онъ былъ главою кружка московскихъ масоновъ; лучшіе люди его времени, какъ напримъръ: графъ Чернышевъ, Лопухинъ, Репнинъ, Тургеневъ; митрополиты: Платонъ, Михаилъ (Десницкой) и Серафимъ (Глаголевской), считали его своимъ другомъ.

Новиковъ умѣлъ адептамъ своимъ словомъ внушать подвиги чисто христіанской братской любви.

Извъстенъ, напримъръ, слъдующій случай, когда въ Москвъ быль голодь и на съъстные припасы стояла неслыханная дороговизна. Въ одномъ изъ собраній своего общества, бъдствія неимущаго класса были описаны имъ такъ красноръчиво, что одинъ изъ слушателей всталъ, подошелъ къ оратору и прошепталъ ему что-то на ухо; это былъ человъкъ не старый, извъстный богачъ премьеръмаюръ Григ. Мак. Походящинъ 19). Ръчь Новикова такъ сильно на него подъйствовала, что онъ тутъ же отдалъ на помощь бъднымъ все свое огромное состояніе.

На деньги этого богача Новиковымъ была открыта безденежная раздача хлъба неимущимъ въ Москвъ; это изумило всъхъ москвичей, хотя и привыкшихъ къ благотворительнымъ дъйствіямъ Новикова. Никто не могъ понять, откуда взялись средства къ такому благодъянію, когда четверть ржи стоила двадцать рублей.

Съ этой минуты добровольно разорившійся Походящинъ исполнился какого-то благоговънія къ Новикову. Въ Москвъ думали, что онъ разорился на леченіе своей жены, и только впослъдствіи узнали настоящую причину его бъдности. Походящинъ пережилъ Новикова; надъ смертнымъ одромъ его висъть портреть Новикова, и смотръть на него было единственнымъ утъщеніемъ человъка.



Пріємъ въ масонскую ложу вновь поступающаго члена. Съ старянной гравиры.

жившаго когда-то въ роскоши и умиравшаго на чердакъ, въ положеніи близкомъ къ нищетъ. Просвъщеннъйшіе москвичи весьма сочувственно относились къ дъятельности Новикова и были усерднъйшими его адептами. Но не смотря на всъ добрыя дъла московскихъ масоновъ и очевиднъйшую ихъ благонамъренность, въ тогдашнемъ обществъ объ нихъ ходила самая дурная слава.

Одной изъ важнъйшихъ причинъ такой дурной славы, безъ сомнънія, должно считать ту таинственность, въ которую ихъ ученіе облекало всъ собранія. Державинъ говоритъ о своей теткъ Блудовой, считающей появившихся въ Москвъ масоновъ отступниками отъ въры, еретиками, богохульниками, преданными антихристу, о которыхъ разглашали невъроятныя басни, что они заочно за нъсколько тысячъ верстъ непріятелей своихъ умервщвляють, и тому подобныя бредни.

Про масоновъ говорили также, что въ ихъ обществъ мужчины и женщины живуть всъ безразлично одни съ другими, что члены ихъ дурачатъ идіотовъ и обираютъ ихъ, что они идолопоклонники, служенія свои производять на высотахъ или подвалахъ, причемъ исполняютъ многіе магическіе обряды, проводятъ на землѣ черты и фигуры, разводять огни, дѣлаютъ заклинанія, клянутся на мертвой головъ, спятъ въ гробахъ со скелетами и проч.

Разсказывали также про обряды посвященія, что брали при этомъ клятвы служить дьяволу. Также порицали всё знаки и непонятныя слова для профановъ при встречахъ и при разговорахъ масоновъ другъ съ другомъ.

Но вотъ кто были эти страшные московскіе масоны или мартинисты, во главѣ которыхъ стоялъ Новиковъ. По словамъ записки Карамзина, составленной для того, чтобы напомнить о печальной судьбѣ семейства Новикова, они были не что иное, какъ христіанскіе мистики; толковали природу и человѣка, искали таинственнаго смысла въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ, хвалились древними преданіями, унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинныхъ христіанскихъ добродѣтелей отъ учениковъ своихъ, не вмѣшивались въ политику и ставили въ законъ вѣрность къ государю.

Помимо этого, мартинисты имёли и другое глубокое значеніе: они проповёдывали чистую евангельскую любовь, не щадили капиталовъ въ пользу благотворительности бёднымъ и несчастнымъ, и заботились объ устройстве больницъ, аптекъ и школъ. Нравственная сторона ихъ ученія заслуживаетъ полной симпатіи; она вполнё объяснена въ катехизисё П. В. Лопухина, отпечатан-



Посвященіе въ масоны. Съ стариннен англінской гравюры.

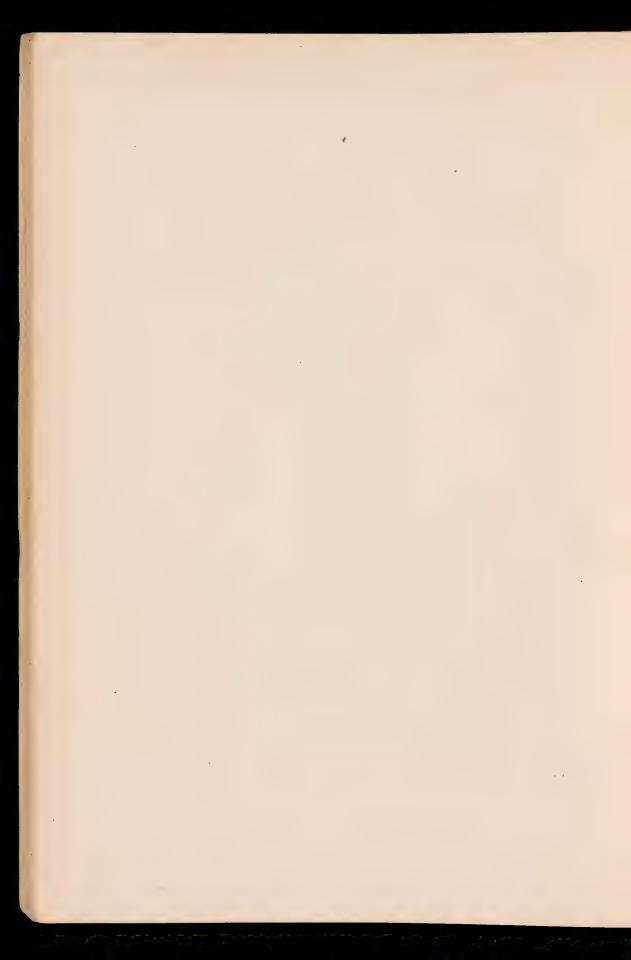

номъ на французскомъ языкъ и въ другихъ масонскихъ сочиненіяхъ.

Наклонность къ мистицизму, составлявшему одно изъ существенныхъ качествъ масоновъ, была характеристическую чертою въка; мистицизмъ возникъ въ противовъсъ крайнему ученію энциклопедистовъ.

Существуетъ разсказъ, что глубоко-религіозный Новиковъ быль выбранъ друзьями-масонами безъ всякихъ предварительныхъ объясненій. Однажды посъщавшіе его пріятели собрались къ нему въ извъстномъ числъ и послъ небольшого вступленія, не требуя отъ него объта, прочли ему принятіе и, противъ ожиданія, его поздравили членомъ своего общества.

— Мы знаемъ тебя, говорили они,—знаемъ, что ты честный человъкъ, и увърены, что не нарушишь тайны.

Общество, въ которое введенъ Новиковъ, составляло «Великую провинціальную ложу», мастеромъ которой былъ И. П. Елагинъ, секретаремъ ложи извъстный стихотворецъ В. И. Майковъ <sup>20</sup>). Между московскими масонами, въ первое время по открытіи ложъ, находилось много людей, серьезно преданныхъ благу человъчества, желавшихъ распространенія просвъщенія и благотворительности.

Но позднѣе, въ павловское и александровское время, принадлежать къ масонамъ было лишь простою модой, завезенною изъ-за границы и большинство свѣтскихъ людей вступало въ ложу лишь ради заманчивой таинственности и тѣснаго равенства, соединяющихъ между собою вообще масоновъ, не смотря на различіе сословій и напіональностей.

Избраніе такихъ «профановъ» въ первую степень масона «шотландскаго ученика» въ ложахъ сопровождалось разными таинственными пріемами. Посвященнаго съ завязанными глазами, полураздѣтаго, съ оголеннымъ плечомъ и рукою водили по подземельямъ, заставляли клясться на библіи и мечѣ, окружали остріями мечей, ставили на кабалистическій треугольникъ или коверъ, клали въ гробъ, заставляли переплывать воду или пробѣгать черезъ огонь и т.д.

Въ концъ концовъ испытываемому вручали передникъ и перчатки и давали еще небольшой ключъ изъ слоновой кости, отпирающій дверь ложи; при этомъ шотландскому ученику сообщался пароль или слово, по которому онъ узнавалъ брата-масона; помимо этого объяснялись также ему, какъ дълать руконожатіе и другіе знаки при встръчахъ съ незнакомыми братьями-масонами.

Масоны позднъйшей уже, Александровской эпохи, любили носить различные знаки, въ видъ булавокъ, брелокъ, перстней съ мертвой головой и т. д. Одно время отличительнымъ признакомъ всякаго масона былъ длинный ноготь на мизинцъ. Такой ноготь носилъ и Пушкинъ; по этому ногтю узналъ, что онъ масонъ, художникъ Тропининъ, придя рисовать съ него портретъ. Тропининъ передавалъ покойному князю М. А. Оболенскому, у котораго этотъ портретъ хранился, что когда онъ пришелъ писать и увидълъ на рукъ его ноготь, то сдълалъ ему знакъ, на который Пушкинъ ему не отвътилъ, а погрозилъ ему пальцемъ. Это безспорно лучшій портретъ нашего поэта принадлежитъ теперь дочери князя М. А. Оболенскаго, княгинъ А. М. Хилковой.

Каждый вступающій въ масоны въ екатериненское время предъ введеніемъ въ ложу обязанъ былъ клятвенно объщать исполнить наистрожайше слъдующее: 1) Прилежное упражненіе въ страхъ Божіемъ и тщательное исполненіе заповъдей евангельскихъ. 2) Непоколебимую върность и покорность своему государю, съ особливою обязанностью охранять престоль его не только по долгу общей върноподданнымъ присяги, но и всъми силами стремясь изобрътать и употреблять всякія къ тому благія и разумныя средства, и такимъ же образомъ стараясь отвращать и предупреждать все оному противное тайно и явно, наипаче въ настоящія времена адскаго буйства и волненія противъ властей державныхъ. 3) Рачительное и върное исполненіе уставовъ и обрядовъ своей религіи и т. д. (только одни христіане могли быть выбраны въ масоны).

Затёмъ слёдовало «пріуготовленіе».

Въ назначенной комнатъ приготовлялось три стола, покрытые одинъ чернымъ, другой бълымъ, третій желтымъ; на первомъ лежала Библія, раскрытая на 6 и 7 главахъ книги премудрости Соломоновой, знакъ рыцаря, т. е. крестъ въ сердцъ, обнаженный мечъ, погашенный свътильникъ, кость мертвой головы, надъ которой зажженная лампада, небольшой сосудъ съ чистою водою и дощечка съ надписью: «Познай себя, обрящеши блаженство внутръ тебя сущее». На второмъ столъ полагалось изображеніе пламенной звъзды, а на третьемъ рукомойникъ съ водою, бълыя перчатки и мастерская золотая лопатка.

Введеніе профана къ пріуготовленію:

Онъ вводился съ завязанными глазами, въ мантіи, на которой изображено на лѣвой сторонѣ обвитое змѣемъ сердце, посреди сердца—малый свѣтъ, еще помраченный тьмою. Затѣмъ слѣдовала первая бесѣда — братъ-вводитель обращался къ вводимому съ вопросами: восчувствовалъ ли онъ, что тьма его окружаетъ, истинно ли



Посвященіе въ мастера масонской ложи.

желаетъ искать премудрости? и т. п., и потомъ надъвалъ на него знакъ рыцаря, прикръпленный къ шнурку, на которомъ пять узловъ—въ ознаменованіе, что онъ долженъ обуздать свои чувства. Вторая бесъда — поступающій въ общество долженъ омыть свои глаза и тутъ же ему вручается мечъ на борьбу съ царствомъ тьмы и возженный свътильникъ для освъщеніи пути къ храму премудрости. Третья бесъда — вмъсто прежней надъвается на него другая мантія, у которой лъвая сторона бълая, съ изображеніемъ кровоточиваго сердца, окруженнаго лучами свъта; правая же сторона мантіи темная. Кандидатъ омываетъ руки, надъваетъ бълыя перчатки и вводитель привъшиваетъ ему лопатку.

Принятіе. Вводитель стучится въ двери къ предсъдателю, и на вопросъ: «кто тамъ?» братъ обрядоначальникъ отвъчаетъ: «Испытанный, омовенный, знаменіемъ избранія и ранами, на добромъ подвигъ полученными, украшенный, желатель премудрости». «Таковому не должно и не можно воспретить входъ», отвъчаетъ предсъдатель. Кандидатъ входитъ и даетъ объщаніе стараться всъми силами: 1) испрашивать премудрости отъ Бога, служить Ему и кланяться духомъ и истиною; 2) хранить душу и тъло отъ оскверненія и прилежно убъгать всего, что можетъ препятствовать наитію духа премудрости, ибо въ злохудожную душу не внидетъ премудрость, ниже обитаетъ въ тълесъ, повиннемъ въ гръхъ; 3) любить ближнихъ и служить имъ желаніемъ, мыслями, словами, дълами, примъромъ.

Послѣ разныхъ обрядовъ и наставленій, предсѣдатель даеть ему золотое кольцо, съ вырѣзаннымъ внутри крестомъ и словами: «помни смерть»; рыцарскій знакъ надѣвается на него уже на розовой лентѣ, а мантія бѣлая; вмѣстѣ съ этимъ нарицается ему новое имя.

Выборы въ степени «учениковъ, братьевъ и мастеровъ» и въ другія высшія степени всегда зависѣли отъ собранія «Великой ложи». Всѣ масоны, не смотря на различіе національностей и положенія, были связаны между собою тѣсными узами.

Самыя торжественныя собранія у масоновъ происходили наканун'в праздника Рождества Христова.

Въ этотъ вечеръ всё собирались во всёхъ своихъ украшеніяхъ, подъ предводительствомъ старшаго настоятеля, читались торжественныя рёчи, затёмъ садились за столъ, бесёдовали «въ благо-устройномъ веселіи и пёніяхъ благочестивыхъ», продолжая это до самой полуночи. Какъ же скоро пробъетъ 12 часовъ, то по знаку настоятеля всё вставали и, воспёвъ радостную пёснь въ прославленіе Спасителя міра, закрывали собраніе.

Въ этотъ вечеръ дълался главнъйшій сборъ деньгами на какую либо «чувствительнъйшую помощь ближнимъ, во славу рождшагося Спаса».

Въ масонскихъ собраніяхъ XVIII въка пълись различные хоры и пъсни, многіе изъ такихъ пъсенъ сопровождались постукиваніемъ рюмокъ и стакановъ—рюмки и стаканы, употребляемые на масонскихъ банкетахъ, были особенной формы, съ толстымъ и кръпкимъ дномъ. Въ началъ шестидесятыхъ годовъ были еще живы два-три старика изъ придворныхъ пъвчихъ, которые пъвали въ былые годы масонскія пъсни въ ложахъ. Сборникъ масонскихъ пъсенъ былъ отпечатанъ тайно въ какой-то типографіи, съ обозначеніемъ города Кронштадта.

Въ Москвъ масонскихъ ложъ существовало болъе сорока. Первая изъ масонскихъ ложъ «Кліо» была основана въ 1763 году; есть извъстіе, что императрица Екатерина II была попечительницей (tutrice) ложи Кліо 21). Черезъ десять лъть спустя въ Москвъ была основана вторая ложа «Трехъ мечей» (Zu den drei Degen); въ этой ложъ былъ мастеромъ извъстный другъ Новикова-Шварцъ. Ложа располагала большими денежными средствами, которыя получила отъ графини Чернышевой. Въ 1774 году была основана третья ложа въ Москвъ, пріъзжими купцами-иностранцами, и носила она название «La Reunion des Etrangers». Въ 1775 году изъ Петербурга перенесены ложи: «Латоны» и «Горуса» (Horus), и въ этотъ же годъ, подъ управленіемъ Новикова, открыты четыре еще младшія ложи, гдъ мастерами были: Лопухинь, Гамалья, Кутузовъ и Ключаревъ, и въ этотъ же годъ была перенесена изъ Петербурга въ Москву «Ложа Озириса» и также основанъ въ Москвъ орденъ «Тампліерства» барономъ Бенингсомъ. Ешевскій говорить 22), что братья-масоны усомнились въ законности Бенингсова основанія и обращались чрезъ посредство ложи «Трехъ глобусовъ» къ герцогу Брауншвейгскому. Въ 1779 г. основаны ложи: «Аписа», «Трехъ христіанскихъ добродътелей» (zu den drei christichen Tugenden), «Трехъ Знаменъ» или «Матерь-ложа»; мастеромъ здёсь быль П. А. Татищевъ; подъ начальствомъ Татищева въ Москвъ работали еще три другихъ масонскихъ ложи: въ одной изъ нихъ мастеромъ стула былъ сынъ Татищева, въ другой купецъ Таусенъ.

Около этого же времени въ Москвъ, по показанію Новикова, были еще двъ ложи «настоящихъ французскихъ»; въ одной изъ этихъ ложъ главнымъ двигателемъ былъ пріъзжавшій въ то время въ Москву извъстный графъ Каліостро.

Въ 1786 году была въ Москвѣ еще эклектическая ложа «Гармонія», гдѣ соединялись «братья» разныхъ ложъ для лучшаго устройства русскаго масонства. Мастеромъ былъ въ ней извѣстный Шварцъ. Въ 1782 году, 21-го октября, была основана ложа «Девкаліона»; мастеромъ стула здѣсь былъ извѣстный Гамалѣя.

Въ 1783 году открывается въ Москвъ ложа «Сфинкса»; подъ начальствомъ князя Гагарина, эта ложа была признана четвертой ложей-матерью. Въ 1784 году въ Москвъ возникаетъ ложа «Блистающей звъзды», подъ руководствомъ мастера стула И. Вл. Лопухина; затъмъ ложа «св. Моисея», гдъ мастеромъ былъ Ө. П. Ключаревъ, и ложа «Свътоноснаго треугольника», здъсь мастеромъ стула былъ А. М. Кутузовъ, и въ этомъ же году, 1-го сентября, московскіе розенкрейцеры учреждаютъ «Типографскую компанію».

1785 и 1786 годъ для московскихъ масоновъ полны разныхъ тревогъ; въ эти годы масонство со стороны правительства подпадаетъ подъ строгій присмотръ. 23-го декабря выходитъ указъ Екатерины II къ митрополиту Платону и графу Брюсу объ испытаніи Новикова въ законт Божіемъ и разсмотртніи изданныхъ имъ книгъ; черезъ мёсяцъ слёдуетъ другой указъ московскому губернатору П. В. Лопухину объ осмотрт масонскихъ больницъ и школъ.

Въ этомъ году ходять въ московскомъ обществъ упорные слухи, что нъкоторыя масонскія собранія стали превращаться въ политическіе клубы; молва обвиняеть въ якобинствъ гр. Строганова, Репнина, Шувалова и еще нъкоторыхъ другихъ вельможъ. Въ 1786—1787 гг. московскіе розенкрейцеры просять покровительства у великаго князя Павла Петровича. Въ 1788 году основывается въ Москвъ ложа «Пламенъющей звъзды» (zum flammenden Stern). Въ мартъ 1790 г. опять гроза наступаетъ для масоновъ. Екатерина II поручаетъ князю Прозоровскому слъдить безъ огласки за московскими масонами; въ слъдующемъ году уже въ Москву пріъзжаютъ гр. Безбородко и Архаровъ для развъдыванія о масонахъ; въ ноябръ этого же года уничтожается типографская компанія.

Въ 1792 году, какъ мы выше уже упомянули, обыскъ типографіи Новикова и аресть его самого и заключеніе въ кръпость въ Шлиссельбургъ. Затъмъ строго слъдять за всъми масонами, дълають обыски и идуть аресты. Такъ, возвращавшихся изъ-за границы масоновъ Невзорова и Колокольникова сперва заключають въ Невскій монастырь, а послъ сажають ихъ въ кръпость.



Торжественное засъдание масонской ложи.

Въ 1793 году выходитъ указъ Екатерины объ истребленіи запрещенныхъ и вредныхъ новиковскихъ изданій; вслѣдствіе этого сожжено на Болотъ руками палачей болье 18,656 книгъ.

Въ послъдующемъ году и въ царствованіе императора Павла I въ Москвъ о масонствъ нътъ никакихъ извъстій, но несомнънно, что ложи за всъ эти года дъйствовали, но держались въ большой тайнъ. Снова же масонскія ложи въ Москвъ воскресаютъ уже въ царствованіе императора Александра Благословеннаго; въ числъ первыхъ ложъ этой эпохи здъсь извъстны были «Ложа тройственнаго спасенія», основанная отъ «Астреи»; мастеромъ стула здъсь быль купецъ Розенштраухъ; ложа эта помъщалась въ Демидовомъ переулкъ, въ приходъ Богоявленія Господня; «братьями» были здъсь почти все иностранцы.

Затъмъ въ то время не менъе извъстна также была ложа «Ищущихъ манны», гдъ мастеромъ стула былъ С. П. Фонвизинъ, риторъ Ал. Ив. Поздъевъ, извъстный орловскій помъщикъ Малоархангельскаго уъзда; первый стуартъ былъ Вас. Львов. Пушкинъ. Въ 1822 году вышло запрещеніе тайныхъ обществъ и масонскихъ ложъ и затъмъ въ 1829 г. новое подтвержденіе этого запрещенія. Но, кажется, не смотря на строгое запрещеніе, масонскія ложи тайно еще въ Москвъ существовали, хотя въ крайне ограниченномъ числъ.

Такъ, пишущему эти строки передавалъ извъстный московскій старожиль, директоръ московскаго архива, покойный князь М. А. Оболенскій, что еще въ концъ пятидесятыхъ годахъ нынъшняго стольтія гдъ-то на Полянкъ существовала тайно масонская ложа, гдъ, по ходившимъ въ городъ слухамъ, мастеромъ стула былъ извъстный въ то время проповъдникъ одной изъ церквей на Арбатъ.

Въ шестидесятыхъ годахъ на Мясницкой улицъ, напротивъ почтамта, въ домъ бывшемъ Кусовникова, существовалъ цълый рядъ комнатъ со всъми аттрибутами и украшеніями прежняго масонства. Владъльцы этого дома, очень состоятельные, но скупые старики, мужъ съ женой, поселившеся безъ прислуги въ домъ тотчасъ по уходъ французовъ изъ Москвы, съ переъздомъ въ домъ и войдя въ первую изъ такихъ масонскихъ залъ, обигую всю чернымъ, со скелетомъ въ углу и съ ремешками на стънахъ, какъ они называли јероглифы, изъ суевърнаго страха и перепуга такъ и не ръшились обойти всъхъ комнатъ, а заблагоразсудили заколотить двери навсегда.

Оригиналы-старики прожили въ домъ болъе пятидесяти лътъ, ни разу не переступивъ порога таинственныхъ и страшныхъ комнатъ формазоновъ.

А. А. Мартыновъ <sup>23</sup>) говоритъ, что домъ Кусовниковыхъ ранѣе болѣе 80-ти лѣтъ былъ во владѣніи Измайловыхъ, и нозднѣе, когда перешелъ къ послѣднимъ владѣльцамъ, то многіе годы являлъ собою видъ запустѣнія и одичалости въ центрѣ московскаго движенія: ворота его рѣдко растворялись, на дворѣ виднѣлся обширный огородъ. Владѣльцы его вели жизнь загадочно отшельническую, не имѣли прислуги, кромѣ дворника, и выѣзжали кататься лишь по ночамъ. Въ Москвѣ объ этомъ домѣ ходило не мало толковъ.





## ГЛАВА V.

Второй прівздъ Екатерины въ Москву.—Село Коломенское.—Послідній пріїзздъ Екатерины въ Москву.— Аненгофскій садъ и дворецъ.— Празднества во время пребыванія Екатерины въ Москві.— Соколиное поле.— Сокольники и его прошлое.— Народныя правднества при императорії Александрії І.— Первое мая въ Сокольникахъ встарину. — Дача графа Растопчина. — Начало московскихъ народныхъ гуляній.— Старые кунштмейстеры, балансеры, великаны, скоморохи, гусляры и проч.— Гулянье на масляниції.— Кулачные бои.— Санное катанье и маскарадъ.



Б КОНЦѣ іюня 1787 года Москва снова увидѣла Екатерину П. Императрица пріѣхала въ древнюю столицу на возвратномъ пути своего путешествія изъ Крыма. Въ Москвѣ государыня намѣревалась отпраздновать двадцатипятилѣтіе своего царствованія. Екатерина ѣхала съ блестящей свитой, при ней были три посланника: англійскій—Фитцъ Герберть, французскій—Сегюръ и австрійскій—Кобенцель. Государыня въ шутку называла ихъ своими карманными министрами. Затѣмъ въ свитѣ былъ еще князь де-Линь, графъ Ангальтъ и въ числѣ другихъ замѣчательныхъ лицъ, сопровождавшихъ государыню въ путешествіи, находились графы: Чернышевъ, Безбородко и Лми-

тріевъ-Мамоновъ. Послёдняго государыня называла «краснымъ кафтаномъ» (Habit rouge). «Подъ этимъ краснымъ кафтаномъ», говорила она, «скрывается превосходнъйшее сердце, соединенное съ большимъ запасомъ честности. Наружность его также совершенно соотвътствуетъ внутреннему достоинству: черты лица правильны, чудные черные глаза съ тонко-нарисованными бровями, ростъ нъсколько

выше средняго, осанка благородная, поступь свободная» и т. д. (Такой, какъ описываеть императрица, блестящей наружности портретъ графа Мамонова, кажется единственный, висить въ Царскосельскомъ дворцѣ, въ круглой агатовой комнаткѣ; писанъ онъ карандашемъ на небольшой бѣлой мраморной дощечкѣ; молодой красавецъ изображенъ одѣтымъ въ какой-то маскарадный костюмъ).

Государыня, не добажая десяти версть до Москвы, остановилась въ селѣ Коломенскомъ; пріѣхавъ сюда, императрица уже нашла своихъ внуковъ, расположившихся здѣсь съ начала іюня мѣсяца. Государыня остановилась во дворцѣ, построенномъ въ шесть мѣсяцевъ. Начатъ онъ былъ почти въ день выѣзда императрицы въ путешествіе. Стоялъ онъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ и нынѣшній, близь церкви Вознесенія, но онъ былъ гораздо обширнѣе теперешняго.

По разсказамъ коломенскихъ старожиловъ, зданіе Екатерининскаго дворца занимало большую часть той площади, которая теперь находится между воротами Вознесенскою и Георгіевскою церквами и садомъ, примыкающимъ къ одноэтажному павильону, находящемуся на лѣвой сторонѣ нынѣшняго дворца. Екатерининскій дворецъ былъ о четырехъ этажахъ: два нижніе были каменные, а верхніе—деревянные.

Около дворца стоялъ «Оперный домъ», а противъ дворца черезъ Москву-ръку былъ деревянный мостъ. Въ этомъ дворцъ жила императрица, а съ нею и внуки ея Александръ и Константинъ. До сихъ поръ еще въ Коломенскомъ живо преданіе о томъ, какъ учился подъ кедромъ Александръ и какъ онъ съ братомъ Константиномъ стрёляль изъ пистолета въ Дьяковскомъ овраге <sup>24</sup>). Дворецъ, въ которомъ жила Екатерина II, безжалостно приказалъ сломать бывшій начальникъ Кремлевскаго дворца князь Н. Б. Юсуповъ и перевезти его въ Кремль. Старый же дворецъ царя Алексъя Михайловича, въ которомъ родился Петръ Великій, былъ сломанъ еще въ 1767 году. Въ это время дворецъ былъ настолько ветхъ, что не было уже возможности поддерживать его, а потому императрица и приказала разобрать его; уважая отечественныя древности, Екатерина приказала сдълать върнъйшую модель стараго дворца, которая, какъ пишетъ А. Корсаковъ 25), долгое время хранилась вмъстъ съ прочими ръдкостями въ московской оружейной палатъ, но гдъ находится теперь—неизвъстно <sup>26</sup>). По разсказамъ Бергхольца, бывшаго въ немъ 4-го мая 1722 года, въ немъ было 270 комнатъ и 3,000 оконъ. «Въ числъ комнатъ есть красивыя и большія, но все вообще такъ ветхо, что уже не вездъ можно ходить, почему нашъ

вожатый въ одномъ мёстё просиль насъ не ступать по двое на одну доску и мы, конечно, не пошли бы, еслибы намъ объ этомъ было сказано прежде; но онъ думалъ, что такъ какъ самъ императоръ еще недавно всюду ходилъ тамъ, то и насъ необходимо поводить». «Коломенскій дворецъ», добавляетъ Бергхольцъ, «построенъ 60 лётъ тому назадъ отцомъ его величества, который и самъ не далѣе, какъ за 27 лѣтъ еще жилъ въ немъ, и потому назначилъ теперь извъстную сумму на его возобновленіе». Въ петровское время въ лѣтнее время въ селѣ Коломенскомъ стояло до 31,000 солдатъ лагеремъ.

Коломенскіе плодовые сады, скотный и птичій дворы были первые въ Россіи. Всѣ празднества, бывшія во время коронаціи Екатерины I, Петра II, Анны и Елизаветы, устраивались въ этомъ дворцѣ. Императоръ Петръ II часто ѣзжалъ сюда на охоту, а въ 1729 году провелъ здѣсь все лѣто. Особенно императрица Елисавета Петровна заботилась о поддержаніи и сохраненіи дворца своего дѣда, гдѣ въ то время хранилась и колыбель великаго ея родителя. Императрица, живя въ Москвѣ, любила пріѣзжать въ Коломенское съ знатнѣйшими лицами своего двора и угощала ихъ тамъ столомъ по старинному царскому положенію.

Императрица Екатерина также очень любила Коломенское и поэтически описывала его въ своихъ письмахъ, хотя и говорила про него, что Коломенское относится къ Царскому Селу, какъ плохая театральная пьеска къ трагедіи Лагариа. Императрица прожила въ Коломенскомъ три дня и въвоскресенье, 27-го іюня, наканунъ дня своего вступленія на престоль, утромъ въ десятомъ часу быль назначень парадный въёздь въ столицу. Поёздь открываль впереди всъхъ земскій исправникъ московскаго округа съ засъдателями и полицейскими драгунами, за нимъ ъхалъ почтъ-директоръ съ своими чиновниками и почтальонами верхомъ, потомъ конвойная губернская команда, выборные изъ дворянства, почетные дворяне верхомъ и затъмъ уже карета императрицы, впереди которой шли два скорохода, а за нимъ двънадцать паръ ординарцевъ, карета въ восемь лошадей цугомъ, у стеколъ стояли великаны; государыня сидёла съ великими князьями, а сзади кареты ёхаль московскій губернаторъ генералъ-маіоръ Петръ Васильевичъ Лопухинъ.

По приближеніи государыни къ городскимъ воротамъ встрътили императрицу главнокомандующій московскій П. Д. Еропкинъ съ генералами и прочими высшими чинами и побхали въ свить по бокамъ ея кареты, за ними уже слъдовали въ придвор-



Коломенскій дворецъ. Ов радчайшей гравюры, сдаланий за годь до разрушенія дворца. (Ивъ собраній П. Я. Дашкова).



ныхъ каретахъ чужестранные министры и придворный штатъ, составлявшій свиту императрицы. У самой Серпуховской заставы были устроены тріумфальныя ворота съ разными символическими



Извощичья стоянка въ Москвѣ въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Съ гравери Гейслерч.

и аллегорическими изображеніями; въ боковыхъ нишахъ вороть помѣщались два оркестра музыки: инструментальный и вокальный.

Здъсь же ожидали прибытія императрицы всё городскія власти, именитое купечество, ремесленные цехи со старшинами, и отъ

первых стояли городской голова и выборные съ хлѣбомъ-солью: Когда поъздъ нодъвхалъ къ воротамъ, городу было дано знать 51-мъ выстръломъ изъ пушекъ, поставленныхъ у заставы; съ приближеніемъ же кареты императрицы къ воротамъ, раздалась музыка и послышалось пъніе «кантовъ», на прівздъ государыни сочиненныхъ. По принятіи государынею хлѣба-соли кортежъ двинулся дальше. У каменнаго Всесвятскаго моста императрицу ожидали директоръ главнаго народнаго училища съ учителями и учениками, поставленными по объимъ сторонамъ улицы. Лишь только императрица проѣхала мостъ, городскою артиллеріею былъ произведенъ 101 выстрѣлъ и во всей Москвъ раздался колокольный звонъ.

При въвздв Екатерины въ Воскресенскія ворота заиграла поставленная на нихъ бальная, а на гауптвахтв полковая музыка. Въ Спасскихъ воротахъ, гдв ожидалъ ее московскій оберъ-комендантъ съ своими чинами, играла гарнизонная музыка.

Государыня отправилась въ Успенскій соборъ, гдѣ была встрѣчена архіепископомъ Платономъ съ духовенствомъ. По окончаніи литургіи государыня прикладывалась къ святымъ иконамъ и мощамъ. Г. Любецкій передаетъ слѣдующій любопытный разсказъ о нареченіи въ этотъ день Платона митрополитомъ. Протодіаконъ получилъ во время литургіи тайное повелѣніе императрицы: при словахъ «преосвященнаго Платона, приносящаго св. дары Господеви и Богу нашему»—провозгласить его митрополитомъ. Платонъ, думая, что протодіаконъ ошибся, замѣтилъ ему это изъ алтаря, но когда тотъ снова повторилъ то же самое, тогда Платонъ догадался, въ чемъ было дѣло. Онъ выступилъ въ царскія двери, по-клонился государынѣ и отблагодарилъ ее импровизованною рѣчью.

Послѣ обѣдни императрица посѣтила Платона и потомъ со свитой отправилась къ главнокомандующему Москвы, гдѣ былъ приготовленъ для государыни и всѣхъ высшихъ особъ обѣденный столъ.

А. Корсаковъ говорить: «Это быль четвертый и послъдній тріумфальный въъздъ нашихъ государей изъ Коломенскаго въ Москву. Быль еще пятый въъздъ, но это быль не радостный, встръченный съ горемъ и плачемъ и съ уньмымъ звономъ колоколовъ московскихъ. То быль печальный поъздъ, тянувшійся изъ Таганрога съ прахомъ Александра Благословеннаго».

Екатерина II, въ свой прівздъ 1787 года, остановилась въ Пречистенскомъ дворцв, въ первые же провзды въ Москву государыня жила въ Головинскомъ дворцв, противъ Немецкой слободы, за Яузою. Последній дворецъ существовалъ еще при императоръ

Петръ Великомъ; при этомъ государъ голландецъ Тимофей Брант-гофъ разводилъ здъсь садъ.

Императрица Анна Іоанновна очень любила этотъ садъ и приказывала даже называть его своимъ именемъ «Анненгофъ». Когда эта государыня въ первое время жила здѣсь, то передъ дворцомъ лежалъ одинъ только большой лугъ и не было ни одного деревца.

Разъ императрица, гуляя со своими приближенными, сказала: «Очень бы пріятно было гулять здёсь, ежели бы туть была роща: въ тёни ея можно бы было укрыться отъ зноя». Нёсколько дней спустя было назначено во дворцё особенное торжество, по случаю какой-то побёды. Императрица, вставъ утромъ рано, по обыкновенію подойдя къ окну, чтобы посмотрёть на погоду, была поражена удивленіемъ: передъ глазами ея стояла обширная роща изъ старыхъ деревьевъ.

Изумленная царица потребовала объясненія этого чуда, и ей доложили, что ея придворные, которымь она нѣсколько дней тому назадъ, гуляя по лугу, выразила свое желаніе имѣть здѣсь рощу, воспользовались мыслью государыни, и тогда же вечеромъ разбили лугъ на участки, и каждый, кому какой достался по жребію участокъ, со своими слугами въ одну ночь насадилъ его отборными деревьями.

П. Львовь, у котораго мы заимствуемь это преданіе, говорить, что еще въ его время здёсь были деревья, на которыхъ можно было видёть имена придворныхъ, которые ихъ сажали. Глинка говорить, что роща, принадлежащая къ дворцу, была будто бы насажена еще самимъ Петромъ Великимъ, и что государь здёсь лично дёлалъ окопы; мъсто же подъ садъ взято у Лефорта.

Въ Анненгофскій садъ были выписаны разныхъ родовъ деревья изъ Персіи; но всё эти заморскія растенія отъ худого присмотра погибли въ дорогі, не прибывъ еще въ Москву. По отчетамъ садовника Дениса Брокета, для этого сада часто были покупаемы у жителей Нізмецкой слободы тюльпаны, нарцисы, лиліи и другія пвіточныя и луковичныя растенія.

Изъ производства интендантской конторы, въ которой состоялъ Анненгофскій садъ и дворецъ, видно, что ежегодно на содержаніе сада и устройство его отпускаема была сумма въ 30,000 р. Завъдывалъ ими оберъ-гофмейстеръ Сем. Андр. Салтыковъ и оберъ-архитекторъ Растрелли. Кромъ того, ближайшимъ смотрителемъ надъ строеніемъ Анненгофскихъ садовъ былъ архитекторъ Петръ Гейденъ. Въ Анненгофскихъ садахъ кромъ главнаго садовника находился смотритель изъ военныхъ. Таковымъ былъ въ 1741 году

подпрапорщикъ Афанасій Өедоровъ, съ жалованьемъ по 1 рублю въ мъсяцъ.

Интересны также существовавшія тогда цёны на растенія. Такъ изъ справки видно, что крестьянинъ Филатовъ обязался перевезти въ новый Анненгофскій садъ изъ вотчины князя В. Урусова, Московскаго уъзда, изъ села Садковъ—Знаменское тожъ, по Серпуховской дорогъ, въ 17-ти верстахъ отъ Москвы, изъ рощи липовыхъ деревъ штамбовыхъ 2,000, шпалерныхъ 1,000 и болъе, цъною съ вырываніемъ и перевозкою: за штамбовыя по 6 руб., а за шпалерныя по 3 рубля за сотню. Въ 1741 году весною крестьянинъ цесаревны Елисаветы Петровны доставилъ для посадки въ новый садъ разныя деревья, толщиной «въ рублевикъ» и «въ полтинникъ», а именно: ильмы по 6 к. за дерево, ясени по 6 к. за дерево, кленъ по 3 рубля за сто, оръщникъ толщиною «въ полтинникъ» по 1 рублю за сто. Садовые ученики получали жалованье въ треть по 5 рублей. Они носили мундиръ: «кафтаны сърые, камзолы красные, штаны козлиные».

Изъ такихъ же отчетовъ и описей Анненгофскаго сада видимъ, что въ тъ годы въ саду было девять прудовъ съ рыбою и нъсколько бесъдокъ; также тамъ стояли каменныя статуи «Венусъ», Самсонъ, сфинксы золоченые и проч.

О пространствъ, какое занималъ Анненгофскій садъ, точныхъ указаній нътъ. Впрочемъ, объ обширности его можно судить изъ того, что въ 1740 году наряжены были главною дворцовою канцеляріею дворцовые крестьяне изъ селъ Троицкаго-Голенищева, Измайлова, Коломенскаго, Софьина и Братовщина, для перевозки въ садъ одного только навоза изъ Остоженскихъ конюшенъ.

Въ какихъ размърахъ здъсь были устроены оранжереи, можно заключить изъ того, что на отопление ихъ отпускалось ежемъсячно 45 саженъ.

Вскорѣ послѣ кончины Анны Іоанновны деревянный дворецъ сгорѣлъ. Слѣды этого дворца существовали еще въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія; П. С. Валуевъ, бывшій президентъ кремлевской экспедиціи, устроилъ на фундаментѣ этого дворца галерею и бесѣдку. Въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія здѣсь было самое модное гулянье. Императрица Елисавета Петровна приказала невдалекѣ отъ стараго дворца построитъ новый, тоже деревянный. Дворецъ этотъ въ народѣ сталъ называться «Головинскимъ»; названіе это произошло отъ того, что какъ строитель дворца, такъ и поставщикъ матеріаловъ для дворца оба носили одну фамилію—Головиныхъ.

Во время чумы въ Москвъ, въ этомъ дворцъ поселился присланный изъ Петербурга князь Гр. Гр. Орловъ, но чуть ли не на третій день по его прівздъ Головинскій дворецъ, какъ мы уже говорили, сгоръль до основанія. Одни полагали, что дворецъ сгоръль отъ неосторожности во время топки камина, другіе же увъряли, что отъ поджога. Императрица Екатерина ІІ на мъсто прежняго деревяннаго приказала построить каменный, назначивъ строителемъ знаменитаго русскаго зодчаго В. И. Баженова. Какъ планъ Головинскаго дворца, такъ и всъ украшенія въ немъ, были разсматриваемы и утверждены Екатериною ІІ. Всъ эмблемы лъпной работы, которыя были надъ окнами и дверями въ большой залъ, были избраны императрицею и каждая изъ нихъ представляла торжество какой нибудь добродътели.

Императоръ Павелъ I приказалъ этотъ огромный каменный дворецъ превратить въ казармы, помъстивъ въ немъ четыре батальона московскаго гарнизоннаго полка, и назвать дворецъ Екатерининскими казармами. Въ 1812 году Головинскій дворецъ быль почти разрушенъ французами и только въ 1823 году возобновленъ и перестроенъ подъ надзоромъ генералъ-маіора Ушакова, директора Смоленскаго кадетскаго корпуса, а въ слъдующемъ 1824 году, по волъ императора Александра Благословеннаго, изъ Костромы сюда переведенъ смоленскій кадетскій корпусъ (бывшее псковское благородное училище), что теперь первый московскій кадетскій корпусъ, столътній юбилей котораго праздновался лъть десять тому назадъ.

Но возвращаясь къ пребыванію Екатерины II въ Москвъ, мы видимъ, что съ пріъздомъ императрицы празднества и торжества пошли каждый день заурядъ. Тогдашнее вельможное барство древней столицы одинъ передъ другимъ старалось отличиться своими балами. Кромъ такихъ праздниковъ, государыня часто совершала увеселительныя поъздки на загородныя гулянья, какъ, напримъръ, Сокольничье поле. Здъсь въ тъ времена обыкновенно собирались цыгане, кочевавшіе тогда на Филяхъ; тогдашніе цыгане ходили въ своихъ яркихъ національныхъ одъяніяхъ, мужчины въ кафтанахъ съ перехватами и широкихъ восточныхъ шальварахъ, а женщины въ яркихъ разноцвътныхъ платьяхъ съ перекинутыми на одно плечо алыми, выцвътшими шалями и съ золотыми монетами въ ушахъ, вмъсто серегъ.

Государыня ъздила со всею пышностью: впереди, передъ каретою ея, ъхалъ взводъ лейбъ-гусаръ, въ блестящихъ мундирахъ, сзади сопровождалъ ее подобный же конный отрядъ гвардейской свиты; поздно вечеромь путь императрицы освъщался факелами. Появленіе государыни на какой нибудь улицѣ производило полное волненіе въ народѣ, всюду неслись восторженные крики и толпа кидалась бѣгомъ провожать царицынъ поѣздъ.

Неръдко государыня посъщала и Сокольничью рощу. Въ Сокольникахъ, на нъмецкихъ станахъ, особенно шумно праздновался день 1-го мая городскими жителями. Обычай здъсь праздновать первый день весны шелъ со временъ Петра Великаго. Сокольничья роща была частью Лосиннаго погоннаго острова, гдъ издревле русскіе государи любили потъшаться звъриною и соколиною охотой. Въ народъ это гулянье слыветь подъ именемъ «нъмецкаго стана или нъмецкихъ столовъ». Преданіе гласитъ 27), что здъсь было первое становище нъмцевъ, вызванныхъ и добровольно пріъхавшихъ въ Россію и поселившихся въ Нъмецкой слободъ, извъстной подъ финскимъ названіемъ «Кукуя» или Кукуй.

Сюда на новоселье нъмцы собирались вспоминать родной свой праздникъ «первое мая». Любопытство привлекало сюда и русскихъ, у которыхъ впослъдствіи и обрустя этотъ чужестранный праздникъ, но названіе «нъмецкихъ становъ» удержалось. Когда въ Москву приведены были плънные шведы, Петръ І, поселивъ ихъ близь Сокольничьей рощи, роздалъ знающимъ разныя мастерства въ науку русскихъ мальчиковъ, которые помъщены были въ матросской фабрикъ въ Преображенскомъ селъ. У царя стоялъ дворецъ въ Сокольничьей рощъ; въ сороковыхъ годахъ нынъшняго столътія были еще цълы старыя липы царской посадки; стояли онъ въ саду Чориковой дачи.

Здёсь государь угощалъ нѣмецкихъ и шведскихъ мастеровъ, по обычаю ихъ страны, своими столами. Это угощеніе и прослыло «нѣмецкими столами» и изъ нѣмецкаго гулянья сдѣлалось чисто русскимъ народнымъ гуляньемъ «перваго мая». Существуетъ преданіе, что государь здѣсь устраивалъ воинскія потѣхи съ примѣрными сраженіями, осадой и взятіемъ крѣпостей и самъ съ ними участвовалъ въ ратоборствахъ. При дочери Петра, императрицѣ Елисаветѣ, это гулянье пользовалось особенной популярностью. Такъ въ 1756 году здѣсь было столько народу, что прогуливаться не было возможности. Каретъ было въ этомъ году болѣе тысячи.

На Сокольничьемъ пол'в императоръ Александръ I давалъ три дня сряду праздникъ своему народу посл'в коронаціи. Въ этотъ день на обширномъ пол'в устроены были бес'вдки и галереи въ разныхъ стиляхъ; стояли столы, ц'влые быки мяса съ золотыми рогами; жареные гуси, утки, инд'в'йки, какъ плоды, вис'вли на



Гулянье въ Сокольника тъ концѣ прошлаго столътія. Оъ гравори того времени Делабарта

деревьяхъ; винные и пивные фонтаны били безъ устали; стояли полныя виномъ сороковыя бочки и т. д. Государь прівхаль на гулянье въ исходъ перваго часа, заиграла музыка и съ крикомъ «ура» всъ столы опустъли и весь садъ съ яствами исчезъ и даже оть быковь ничего не осталось; только еще фонтаны продолжали бить виномъ, народъ пилъ изъ нихъ шляпами, другіе подставляли прямо рты къ фонтанамъ. Государь вздилъ верхомъ посреди рядовъ народа и привътливо обращался къ толит со словами: «Кушайте, будьте довольны!» «Довольны, очень довольны, ваше императорское величество», отвъчаль ему одинь отставной служивый гвардеецъ временъ Екатерины,—«тебъ только такъ угощать насъ, въ тебъ, государь, мы видимъ нашу матушку-царицу!» По преданію, порядокъ въ этотъ день царствоваль образцовый, не было ни одного скандала, праздникъ кончился благополучно. Все это произошло благодаря заботливой распорядительности оберъ-полидіймейстера Каверина и двухъ полиціймейстеровъ-Ивашкина и Алексъева.

На этомъ народномъ праздникъ отличился со своею труппою волтижеровъ извъстный въ то время привилегированный берейторъ Петръ Mario.

Въ первые годы царствованія императора Александра, въ Сокольникахъ праздникъ «перваго мая» выходилъ необыкновенно разгульнымъ и многолюднымъ.

На это народное гулянье прівзжали почти всв тогдашніе вельможи и разбивали здвсь свои турецкія и китайскія палатки съ накрытыми столами для роскошной транезы и великольпными оркестрами; рядомъ съ такими сказочно-пышными палатками въ то время стояли простые, хворостяные, чуть прикрытые сверху тряпками шалаши, съ единственными украшеніями—дымящимся самоваромъ, со сбитнемъ и простымъ пастушьимъ рожкомъ для акомпанимента поющихъ и пляшущихъ поклонниковъ алкоголя!

С. П. Жихаревъ въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ: «Сколько щегольскихъ модныхъ каретъ и древнихъ, прапрадъдовскихъ кольмагъ и рыдвановъ, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасныхъ лошадей и претощихъ клячъ, прелестнъйшихъ кавалькадъ и прежалкихъ донъ-кихотовъ на прежальчайшихъ россинантахъ!»

Описывая одно изъ такихъ гуляній 1805 года, онъ упоминаетъ про палатку своего знакомаго Е. Е. Ренкевича, у котораго онъ нашелъ прекрасное общество и роскошное угощеніе. Палатка эта была поставлена на самомъ бойкомъ мѣстѣ, нѣсколько наискось





Народное гулянье подъ Новинскимъ въ Съ граворы Дела



Москвъ, въ концъ прошлаго столътія. барта 1797 года.



противъ палатки главнокомандующаго и другихъ вельможъ; отсюда все гулянье, на всемъ его протяжении въ объ стороны, было видно. Между тъмъ, народъ, наиболъе тутъ толпившійся, нетерпъливо посматривалъ къ сторонъ заставы и, казалось, чего-то нетерпъливо поджидаль, какъ вдругь толпа зашевелилась и радостный крикъ «ѣдетъ! ѣдетъ!» пронесся по окрестности; и вотъ началось шествіе необыкновенно торжественнаго потзда, безъ котораго, говориди, гудянье «перваго мая» было бы не въ гудянье народу. Впереди на статномъ фаворитномъ конъ своемъ «Свиръпомъ» ъхалъ графъ А. Орловъ въ нарадномъ мундиръ и обвъшанный орденами. Азіятская сбруя, съдло, мундштукъ и чепракъ были буквально залиты золотомъ и украшены драгоцънными каменьями. Немного поодоль, на прекраснъйшихъ сърыхъ лошадяхъ, ъхали дочь его и нъсколько дамъ, которыхъ сопровождали: А. А. Чесменскій, А. В. Новосильцевъ, И. Ф. Новосильцевъ, князь Хилковъ, Д. М. Полторацкій и множество другихъ неизвъстныхъ мнъ особъ. За ними слъдовали берейторы и конюшіе графа, не менье сорока человыкь, изъ которыхъ многіе им'єли въ поводу по заводной лошади въ нарядныхъ попонахъ и богатой сбруб. Наконецъ, потянулись и графскіе экипажи: кареты, коляски и одноколки, запряженныя пугами и четверками одномастныхъ лошадей. Провзжая мимо палатки Ренкевича, А. А. Чесменскій приглашаль всёхъ находящихся въ ней дамъ къ графу на сегодняшнюю скачку.

Въ началъ нынъшняго стольтія у Сокольничьей заставы стояла знаменитая дача графа Ростопчина. Спустя сорокъ лътъ послъ нашествія французовъ отъ этой роскошной барской усадьбы оставались однъ развалины дома и запустълый садъ, по дорожкамъ котораго росла трава и ъздили иногда для сокращенія пути проъзжіе въ телъгахъ.

Всё московскія гулянья прошлаго вёка отличались отъ нынёшнихь большимь разнообразіемь и разгуломь. И. Е. Забёлинь весьма вёрно замёчаеть, что общее веселье тогда поддерживалось и общимь участіемь москвичей, большинство которыхь не успёло еще поставить себя выше народныхь обычаевь и не только не чуждалось, но, напротивь, принимало самое живое личное участіе во многихь забавахь простого народа. Гулянья того времени еще во многомь сохраняли тё первобытныя черты, въ которыхъ вполнё отражалась старинная жизнь, со всёми особенностями и оттёнками; эти главныя черты были: пьянство, пляски, кулачные бои и т. д.

Однимъ изъ центровъ каждаго гулянья быль большой шатеръ, извъстный въ народъ посейчасъ подъ кличкой «колокола». Изъ гуляющихъ ръдко кто проходилъ мимо шатра-колокола, верхъ котораго украшался обыкновенно небольшимъ флагомъ и зеленою кудрявою елкою; внутри шатра стояли стойки съ боченками и разною питейною посудою, въ числъ которой употребительнъйшая называлась «плошкою» и «крючкомъ». Это была особая мъра, въ которой продавалось вино въ разливку, и встарину не просили «на водку», а просили обыкновенно «на крючокъ».

Кромѣ большого шатра, на гуляньяхъ стояли еще разнаго рода шалаши и палатки, крытые нерѣдко рогожей и лубкомъ. Здѣсь помѣщались трактиры, герберги, продавцы пряниковъ, орѣховъ, царьградскихъ стручьевъ; также всюду на гуляньяхъ виднѣлись столы, гдѣ дымились самовары съ ароматнымъ имбирнымъ сбитнемъ, продавалась хмѣльная буза, полпиво и проч. Въ числѣ народныхъ забавъ первое мѣсто занимали качели, затѣмъ карусели, нынѣшніе дѣтскіе коньки. Затѣмъ давались для народа и драматическія представленія, устраиваемыя въ лубочныхъ балаганахъ, шалашахъ и другихъ на скорую руку постройкахъ.

Такіе балаганы строились обыкновенно на Святой подъ Новинскимъ, и на Масляницъ — на Москвъ-ръкъ. Представленія въ такихъ театрахъ не отличались чистотою; героемъ комедіи былъ шутъ или дуракъ со своими нецъломудренными разсказами и прибаутками; въ числъ народныхъ зрълищъ были еще кукольныя комедіи и райки, показываемые забзжими иностранцами; прібзжали въ Москву и разные нъмецкие шпрингеры, балансеры, позитурные мастера, кунстмейстеры, эквилибристы и великаны; въ числъ послёднихъ въ 1765 году, въ Нёмецкой слободё, показывался иностранецъ Бернардъ-Жилли; ростомъ онъ быль въ 31/2 аршина, во всемъ съ пропорціональными членами и такой величины, что «не найдено еще человъка, который бы свободно не могъ проходить подъ его руку». Великанъ началъ рости только съ десятаго года. Этотъ силачъ представленъ былъ императрицъ въ Царскомъ Селъ. Жилъ въ тъ времена еще итальянецъ Швейцеръ въ Нъмецкой слободь и показываль любопытствующимь персонамь повседневно разныя курьезныя дъйствія собакъ и браль за смотреніе по рублю.

Другой завзжій французь показываль человъка, который быль выброшень во время жестокой бури на островъ Мартиникъ и три мъсяца питался камешками, дававшимися ему въ пищу. Жила у Тайницкихъ воротъ у малороссіянина Репкова дочь, которая, 3-хъ лътъ отъ роду, играла на гусляхъ 12 пьесъ, по слуху, са-

моучкой. Показывалась также на Тверской, въ Екатериненское время, у жены Шаберта де-Тардія, привезенная изъ Африки птица «струсь», которая больше всёхъ птицъ въ свёть, чрезвычайно скоро бъгаетъ, имъетъ особенную силу въ когтяхъ, на бъгу можетъ схватить камень и такъ сильно онымъ ударить, какъ бы изъ пистолета выстрелено было; оная же птица ёстъ сталь, железо, разнаго рода деньги и горящіе уголья.

За смотрѣніе благородные платили по своему изволенію, а съ купечества брано было по 24 к.; простому же народу объявлялась цѣна при входѣ.

Въ числъ древнъйшихъ народныхъ забавъ на гуляньяхъ можно было встрътить медвъдя съ козою. Затъмъ также на старинныхъ гуляньяхъ славились игрою на рожкахъ тверскіе ямщики; они же «оказывали весну разными высвисты по птичью». Эти простые мужички составляли цълые хоры самыхъ разнообразныхъ птичьихъ голосовъ, начиная отъ нъжной малиновки до соловья.

Кромѣ описанныхъ удовольствій, на старинныхъ гуляньяхъ можно было встрѣтить и «собачью комедію». Съ такою ученою комедією на Москвѣ въ 1766 году былъ итальянецъ Іозефъ Швейцеръ, съ нѣкоторымъ числомъ большихъ и малыхъ собакъ, пріученныхъ къ разнымъ «удивительнымъ дѣйствіямъ», давалъ онъ представленіе въ Нѣмецкой слободѣ, въ домѣ графа Скавронскаго. За смотрѣнія «оныхъ дѣйствій» бралъ сперва по рублю съ персоны, но затѣмъ позднѣе и 50 коп., а съ «подлаго» народа по 10 копѣекъ съ человѣка.

Давало свои представленія въ этомъ же году на придворномъ театрѣ въ Головинскомъ дворцѣ, «собраніе разныхъ искусниковъ, танцующихъ по веревкѣ, прыгающихъ, ломающихся и представляющихъ пантомиму». Пріѣзжалъ также въ Москву французскій королевскій механикъ, господинъ Тезіе, съ удивительною физической и оптической машиной, посредствомъ которой онъ перспективнымъ представленіемъ по правиламъ архитектуры показывалъ города, замки, церкви, сады, гавани, тріумфальныя ворота и прочія любопытства достойныя вещи, которыя зрителей довольно приводятъ въ удивленіе. Въ 1764 году въ Москву наѣзжалъ англійскій берейторъ Батесъ и производилъ свои «конскія ристанія».

На Кисловкѣ, близь Никитскаго монастыря, въ домѣ купца Телепнева, «показывалъ свое искусство съ разными удивительными штуками маленькій безногій человѣкъ», въ Нѣмецкой слободѣ, въ домѣ француза Мармсона, можно было видѣть «весьма любопытную машину, называемую оракулъ».

Въ Старой Басманной, противъ Разгуляя, въ домъ парикмахера Карла Шлаха, была машина, которая изображала статуи въ движеніи, «какъ натуральные люди работаютъ на горахъ, подкопахъ и ямахъ для сысканія руды серебряной и золотой».

Показывалъ также въ Нъмецкой слободъ, въ Чоглоковомъ домъ, голландскій кунстмейстеръ Сергеръ штуки съ цицероновою головою и прочими большими итальянскими двухаршинными куклами, которыя разговаривали, представлялъ комедію о «докторъ Фавстъ», а также у него и ученая лошадь «по прежнему дъйствовала».

Тотъ же Сергеръ предъ Рождествомъ объявилъ, что у него, въ домъ Трубникова, на Дмитровкъ, начнется новая комедь изъ большихъ итальянскихъ маріонетокъ, которая будетъ называться «Храбрая и славная Юдифь».

Французскій механикъ Дюмолинъ показывалъ удивительную машину, которая «однимъ разомъ шесть лентъ ткетъ, и самод'яльную канарейку, которая поетъ разныя аріи»; у этого же механика показывалась движущаяся дягушка, которая знаетъ время на часахъ и, показывая оное, плаваетъ въ суднъ. Показывалась также и голова въ натуральную величину, движущіяся д'яйствія которой такъ натуральны, что всъхъ зрителей устрашаетъ.

Помимо итальянскихъ маріонетокъ или куколъ были и русскіе скоморохи, которые розыгрывали роли, наряжаясь въ скоморошное платье, надѣвали на себя хари или маски; нѣкоторые изъ нихъ носили на головѣ доску съ движущимися куклами, поставленными всегда въ смѣшныхъ и часто въ соблазнительныхъ положеніяхъ; но больше всего они отличались и забавляли народъ прибаутками, складными разсказами и краснымъ словцомъ. Были между ними глумцы и стихотворцы-потѣшники. Тѣшили народъ такіе скоморохи также и музыкой. Въ то время еще старыхъ національныхъ инструментовъ было нѣсколько; такъ, напримѣръ, гусли, гудки (ящики со струнами), сопѣлки, дудки, сурьмы (трубы), домвры, накры (родъ литавръ), волынки, ленки, мѣдные рога, барабаны, бубны, торбаны и проч.

Самое многолюднъйшее гулянье въ Москвъ встарину было на Масляницъ; главное гулянье на этой недълъ сосредоточивалось на Москвъ-ръкъ и особенно на Неглинной, гдъ теперь фонтанъ передъ Кремлевскимъ садомъ, потомъ еще за Кузнецкимъ мостомъ на Трубъ; лътомъ здъсь текла Неглинная и было непроходимое болото, а зимой это мъсто, какъ широкая площадь, представляло много удобствъ для постройки масляничныхъ горъ и кулачныхъ



Маскарадъ въ Москвѣ въ 1722 году. Съ весьма рѣдкой гравюри того времени (Изъ собранія Д. А. Ровинскаго).

боевъ, безъ которыхъ встарину, какъ мы уже говорили, въ Москвъ не проходило ни одного зимняго праздника.

Борьба и кулачный бой составляли одну изъ первыхъ и любимыхъ забавъ народныхъ въ Сырную недѣлю: на улицахъ и на рѣкѣ бились «самъ на самъ» или одинъ на одинъ. Это—бой стѣной, стѣнка на стѣнку. Такія единоборческія потѣхи назывались въ лѣтописяхъ «играми, игрушками» и ихъ давали наши великіе князья.

Для примърныхъ битвъ составлялись двъ враждебныя стороны; по данному знаку свисткомъ, объ стороны бросались одна на другую съ криками; для возбужденія охоты туть же били въ накры и въ бубны; бойцы поражали другъ друга въ грудь, въ лицо, въ животъ и сразу сбить противника на землю называлось «снять съ чистоты».

Въ то время бились неистово и жестоко и очень часто многіе выходили на вѣкъ калѣками, а другіе оставались на мѣстѣ мертвыми. Катанье на саняхъ по улицамъ начиналось съ понедѣльника, а болѣе съ четверга на Сырной недѣлѣ; вечеромъ въ эти дни ѣздили цѣлыми вереницами, а народъ катался съ пѣснями.

При Петрѣ Великомъ масляничныя потѣхи бывали въ Москвѣ у Красныхъ вороть. Императоръ самъ въ понедѣльникъ на Масляницѣ открывалъ празднество, повертѣвшись на качеляхъ съ офицерами.

По случаю Нейштадтскаго мира въ 1722 году, царь далъ въ Москвъ невиданный дотолъ маскарадъ и санное катанье. Въ четвергъ на Масляницъ открылось шествіе большого поъзда изъ села Всесвятскаго, гдъ еще наканунъ съ вечера было собрано множество морскихъ судовъ разнаго вида и разной величины саней, запряженныхъ разными звърями. По данному ракетой сигналу, сухопутный флотъ, напоминающій древній великаго князя Олега, на полозьяхъ и колесахъ потянулся длинною вереницею отъ Всесвятскаго къ Тверскимъ тріумфальнымъ воротамъ. Шествіе открывалъ арлекинъ, ъхавшій въ большихъ саняхъ, запряженныхъ въ шестерикъ лошадей, украшенныхъ бубенчиками и побрякушками.

Въ слѣдующихъ саняхъ ѣхалъ князъ-папа, Зотовъ, облеченный въ длинную мантію изъ краснаго бархата, подбитую горностаемъ; въ ногахъ у него сидѣлъ Бахусъ на бочкѣ. За нимъ слѣдовала свита пьяницъ, замыкаемая шутомъ въ саняхъ, запряженныхъ четырьмя свиньями. Затѣмъ началось шествіе самаго флота подъ предводительствомъ Нептуна, сидѣвшаго съ трезубцемъ въ рукахъ на колесницѣ, везомой двумя сиренами.





Ледяныя горы въ Москвъ, во время Сыры Съгравиры Дела



ой недъли, въ концъ прошлаго столътія. арта 1794 года.

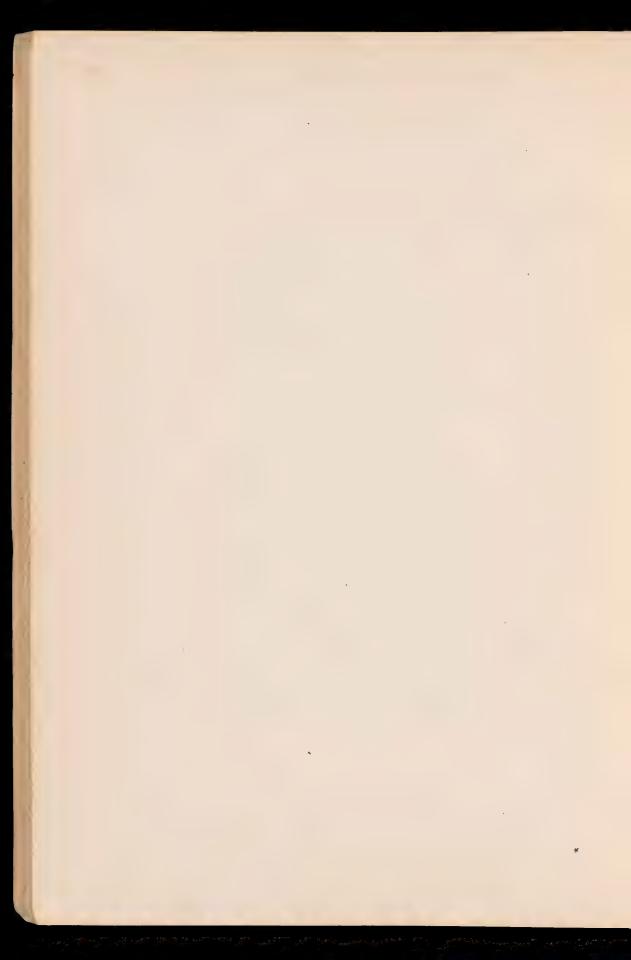

Въ процессіи находился и князь-кесарь Ромодановскій, въ царской мантіи и княжеской коронѣ; онъ занималъ первое мѣсто въ большой лодкѣ, везомой двумя живыми медвѣдями. Наконецъ, слѣдовалъ громадный 88-ми пушечный корабль, построенный совершенно по образцу корабля «Фридемакера», спущеннаго на воду въ мартѣ 1721 г. въ С.-Петербургѣ. Корабль имѣлъ три мачты и полное корабельное вооруженіе, даже до послѣдняго блока.

На этомъ кораблѣ, везомомъ 16-ю лошадьми, сидѣлъ самъ императоръ въ одеждѣ флотскаго капитана съ адмиралами и офицерами и маневрировалъ кораблемъ, какъ бы на морѣ. За этимъ кораблемъ слѣдовала разволоченная гондола императрицы. Государыня была въ нарядѣ простой остфризской крестьянки; свита царицы состояла изъ придворныхъ дамъ и кавалеровъ, одѣтыхъ арабами.

За гондолой появились настоящіе герои маскарада, изв'єстные подъ именемъ «неугомонной обители» или «всепустъйшаго собора». Они сидъли въ широкихъ длинныхъ саняхъ, сдъланныхъ въ видъ драконовой головы, и наряжены были волками, журавлями, медъвъдями, драконами, представляя въ лицахъ героевъ Эзоповыхъ басенъ.

Пестрое маскарадное шествіе потянулось черезъ Тверскія ворота въ Кремль при пушечныхъ выстрѣлахъ. Эта процессія достигла дворца только вечеромъ. На слѣдующій день и на третій день, 2-го февраля, сборъ былъ назначенъ у воротъ, построенныхъ на этотъ случай купечествомъ. Этотъ маскарадъ окончился великолѣпнымъ пиршествомъ и фейерверкомъ. Участвовавшіе въ этомъ маскарадѣ въ теченіе четырехъ дней каждый день мѣняли костюмы на новые.





## ГЛАВА VI.

Первыя театральныя представленія въ Москвъ. — Первые заморскіе комедіанты и антрепренеръ.—Спектакли нѣмецкой труппы.—Судьба московскаго театра при Екатеринѣ I и въ послѣдующее царствованіе.—Московскій театръ при Екатеринѣ П.—Н. С. Титовъ.—Головинскій театръ.—Антрепренеръ Медоксъ.—Театръ на Знаменкъ.—Петровскій театръ.—Ротонда.—Первая русская опера. — Актеры Медокса: Померанцевъ, Шушеринъ, Украсовъ, Колесниковъ, Лапинъ, Сахаровъ, Плавильщиковъ и Сандуновъ.—Переходъ московскаго театра въ казну.—Репертуаръ стараго театра.—Трагедій, оперы и оперетки.—Первая опереточная артистка.—Слезливая эпоха.—Паптомимный драматическій балетъ.—Спектакли въ домѣ Пашкова.—Новый Арбатскій театръ.—Балетная и французская труппы.—Актрисы: Жоржъ, Вальберхова и Семенова.—Патріотическіе спектакли.—Актриса Лисицина. — Прекращеніе спектаклий въ Москвъ. — Пожаръ Арбатскаго театра.



ЕРВЫЯ публичныя театральныя представленія въ Москвъ происходили при Петръ въ «Комедійной храминъ», на Красной площади, и въ Нъмецкой слободъ, въ домъ генерала Франца Яковлевича Лефорта. Объ эти храмины имъли «театрумъ и хоры» и противъ пожара въ нихъ были приняты слъдующія курьезныя мъры: для этой цъли были предназначены два окна, въ которыя можно было пролъзть двумъ человъкамъ и которыя во время дъйствія закрывались щитками, такъ какъ свътъ внъшній для комедіи быль неудобенъ.

На случай пожара въ храминъ стояли два ушата воды и слъдившимъ за порядкомъ здъсь подъячимъ посольскаго приказа было предписано особенно наблюдать, чтобы не было куренія. Мъста въ театръ были четырехъ разрядовъ: первыя стоили гривну, вторыя два алтына, третьи пять копъекъ и послъднія алтынъ.

Входные билеты, или, какъ ихъ тогда называли, ярлыки, печатались на толстой бумагъ. Ярлыки продавались въ чуланахъ, т. е. небольшихъ комнатахъ при театръ; для кассы были устроены два ящика—въ одинъ опускались полученныя за входъ деньги, а въ другой—ярлыки. У сбора денегъ были приставлены сторожа, нанятые изъ посадскихъ людей.

Сборъ съ комедій въ 1703 году равнялся 406 рублямъ и 23 алтынамъ. Въ 1704 году комедійныхъ денегъ въ сборѣ мая съ 15-го по 2-е іюня — 82 руб. 27 алт. 4 деньги, и въ томъ же году съ 15-го мая по 10-е ноября—388 грив. 9 алтынъ 4 деньги.

Сборъ въ лътніе большіе дни былъ значительнье, чъмъ въ осенніе дни, потому что публики было больше.

Въ свътлые вечера зрителямъ по воротамъ не надо было платить двойной платежъ, какъ въ комедію, такъ и изъ комедіи ъдучи. Для облегченія посътителей и усиленія театральнаго сбора отъ 5-го января 1705 года государь указалъ въ указные дни, когда бываетъ комедія, всъмъ смотрящимъ всякихъ чиновъ людямъ ходить повольно и свободно, безъ всякаго опасенія, а въ тъ дни воротъ городовыхъ по Кремлю, по Китаю-Городу и по Бълому-Городу въ ночное время до 9 часу ночи не запирать и съ проъзжихъ указной по воротамъ пошлины не имать для того, чтобы смотрящіе того дъйствія ъздили въ комедію охотно.

Но указъ о вольномъ безплатномъ провздв въ комедію въ концъ концовъ не имѣлъ желаемаго успѣха и, какъ ниже увидимъ, комедійная храмина въ 1707 году совсѣмъ пришла въ запустѣніе и была переведена на Печатный дворъ и на подворье Богоявленскаго монастыря.

Для комедійной храмины въ 1701 году отправленъ былъ заграницу поступившій къ царю на службу комедіантъ Иванъ Сплавскій, въ городъ Гданскъ (Данцигъ) для вербованія въ Москву театральной труппы.

Онъ въ контрактъ обязывался, по прибыти съ труппою въ Москву, «царскому величеству всъми вымыслами, потъхами угодить и къ тому всегда доброму, готовому и должному быти» и за все это ему назначено ежегодно получать по 5,000 ефимковъ. Современники въ то время смотръли на зарождающійся «свътскій театръ» какъ на дъло дьявольское и богопротивное и глядъли, приговаривая: «съ нами крестная сила!» Но не такъ думало тогда только наше духовенство, составлявшее въ то время самый образованный классъ, наиболъе знакомый съ литературою запада. Студенты духовнаго училища при московскомъ Заиконоспасскомъ мо-

настыръ переводили на славянскій языкъ французскія и нъмецкія мистеріи, заимствованныя изъ библейской исторіи, и разыгрывали ихъ въ трапезахъ и рекреаціонныхъ залахъ.

Лучшими изъ этихъ пьесъ были: «Эсфирь и Агасферъ», «Рождество Христово», «Кающійся грѣшникъ» и «Христово Воскресенье», съ весьма аллегорическими посторонними дѣйствіями. Первая изъ этихъ пьесъ впослѣдствіи, по повелѣнію Елисаветы Петровны, игралась великимъ постомъ на придворномъ театрѣ; по преданію, во второй пьесѣ Пречистой Дѣвы Маріи на театрѣ между дѣйствующими лицами не было, а былъ только образъ ея.

Публичныя представленія на Красной площади въ концъ 1704 года на время прекратились въ этомъ году: Яганъ Кунштъ, этотъ предтеча нынѣшнихъ антрепренеровъ, бѣжалъ изъ Москвы, не заплативъ жалованья никому изъ своихъ служащихъ. Несчастные его комедіанты принуждены были просить, чтобы для уплаты имъ Кунштова долга взять въ казну принадлежащія его театру гардеробъ и другія вещи. Въ хроникъ русскаго театра Носова приведенъ списокъ описанныхъ вещей и слъдующее объявленіе объ аукціонъ: «Продаются театральныя украшенія, принадлежащія директору нъмецкихъ комедіанщиковъ Ягану Куншту, убоявшемуся нашего градскаго начальства наказанія, за сочиняемыя имъ и играемыя на публичномъ театръ пасквильныя комедіи, уѣхалъ изъ Россіи инкогнито, не заплатя никому жалованья, по сему резонту и объявляемъ, что продажа сія дѣлается на уплату долговъ комедіантовъ».

Въ числъ вещей продавались: дворецъ съ великолъпными садами, кръпостями, лъсами, рощами, лугами, наполненными людьми, звърями, птицами, мухами и комарами; море, состоящее изъ 12 валовъ, изъ которыхъ самый огромный, 9-й валъ, немного поврежденъ. Полторы дюжины облаковъ, снътъ въ большихъ хлопьяхъ изъ бълой овернской бумаги и т. д.

Послѣ Куншта театръ на Красной площади перешелъ въ руки Отто Фюрста; представленія у послѣдняго чередовались съ русскими представленіями; русскія давались по воскресеньямъ и вторникамъ, а нѣмцы играли по понедѣльникамъ и четвергамъ,— нѣмецкія и русскія пьесы представлялись подъ управленіемъ Фюрста. Нѣмецкая труппа давала по большей части такъ называемыя пьесы на случай (ріèces de circonstances). Такъ, напримѣръ, въ 1703 году ему поручалось поставить драматическое представленіе на случай взятія русскими Нотебурга или Орѣщка, Новому антрепренеру было отдано нѣсколько русскихъ учениковъ

въ науку. Объ этихъ русскихъ актерахъ сохранился интересный документъ, относящійся къ 1705 году, рисующій какъ ту эпоху, такъ и состояніе тогдашняго драматическаго искусства у насъ.

Воть этоть докладь начальству: «Ученики комедіанты русскіе безь указу ходять всегда съ шпагами, и многіе не въ шпажныхъ поясахъ, но въ рукахъ носять, и непрестанно по гостямъ въ нощныя времена ходя пьють. И въ рядахъ у торговыхъ людей товары емлять въ долги, а денегъ не платять. И всякіе задоры съ тъми торговыми и иныхъ чиновъ людьми чинятъ, придираясь къ безчестію, чтобъ съ нихъ что взять нахально.

«И для тёхъ взятокъ ищутъ безчестій своихъ и тёхъ людей волочатъ и убыточатъ въ разныхъ приказёхъ, мимо государственнаго посольскаго приказу, гдё они вёдомы.

«И взявъ сътъхъ людей взятки, мирятся не дожидаясь по тъмъ дъламъ указу, а инымъ торговымъ людямъ бороды ръжутъ для такихъ же взятокъ».

Особенно въ такихъ злокозненныхъ дъ́яніяхъ обличался актеръ Василій Теленковъ, онъ же Шмага пьяный,—по посланному на него доносу къ боярину Головину вышла отъ послъдняго резолюція: «Комедіанта пьянаго Шмагу взявъ въ приказъ высъките батоги».

Въ 1704 году въ труппъ Фюрста женскія роли исполняли двъ женщины: дъвица фонъ-Велихъ и жена генеральнаго доктора Паггенкамифа, въ русскихъ документахъ послъдняя попросту передълана въ Поганкову.

Первая жалованья получала 150 рублей, вторая по 300 рублей <sup>28</sup>). Въ 1705 году въ Москвъ публичныхъ нъмецкихъ спектаклей не давалось. Въ 1707 году драматическія представленія часто происходили при дворъ царицъ Прасковьи Өеодоровны и великой княжны Натальи Алексъевны; изъ дворцовыхъ документовъ видно, что въ разное время высылались по требованію царицъ въ село Преображенское и Измаилово театральные костюмы и декораціи, которые служили въ труппахъ Куншта и Фюрста.

Въ селъ Измаиловъ дочь царя Іоанна Алексъевича сама распоряжалась представленіями за кулисами. На этомъ придворномъ театръ въ антрактахъ являлись дураки, дуры, шуты съ шутихами и забавляли зрителей пляскою подъ звуки рожка съ припъвами или разными фарсами. Тамъ было, по пословицъ царя Алексъя Михаиловича, «дълу время, а потъхъ часъ». Въ 1706 году, въ годъ смерти второго <sup>29</sup>) директора русскаго театра, графа Ө. А. Головина, второй антрепренеръ, бывшій волотыхъ дълъ мастеръ Артемій Фюрстъ принималъ участіе въ церемоніи его похоронъ; послъднія, какъ извъстно по уцъльвішей современной гравюръ, отличались необыкновенною пышностью, актерамъ были выданы изъ театральнаго платья «латы добрыя всея воинскія одежды и съ поручи и съ руками».

При другой тоже пышной церемоніи, для торжества по случаю Полтавской побъды, въ Москвъ было построено нъсколько тріумфальныхъ вороть и на однихъ, именно въ Китаъ-Городъ, на площади у церкви Казанскія Богородицы, устроены декораціи изъ комедіальнаго дома. Извъстно еще, что въ 1713 году, по указу царицы Прасковьи, были взяты изъ «комедіи, обрътающіяся близь Николаевскихъ вороть, двадцать преспективныхъ картинъ».

На всёхъ этихъ театрахъ русскими учениками Куншта и Фюрста играны были пьесы слёдующія: «О Өранталисё эпирскомъ и о Мирандонё сынё его», «О честномъ измённикё», «Тюрмовый заключенникъ или принцъ Пикельгарингъ», «Постоянный папиньянусъ», «Докторъ Принужденный» и проч.

Всъ эти пьесы имъли всъ театральные эфекты и ужасы сраженія, убійства и проч.

По обыкновенію, въ пьесахъ были и смѣшныя сцены, гдѣ шутъ Пикель Гярингъ <sup>30</sup>) сыплетъ грязныя площадныя шутки, поетъ куплеты, въ родѣ:

Братья, да возвеселимся, Симъ виномъ да утвердимся! Богъ убо въсть—сколько намъ жити. Нынъ идемъ купно въ поле, Убитыми быть или вздравъ и т. д.

Берхгольцъ говоритъ, что о представленіяхъ на театрахъ къ знатнымъ людямъ сами актеры разносили афиши и что одинъ изъ такихъ придумалъ даже извлекать изъ этого выгоды, выпрашивая вознагражденіе, за что и былъ наказанъ батогами. Афиши были печатныя и, такъ называемыя, перечневыя; послъднія печатались для лучшаго объясненія публикъ содержанія и хода представленія.

Послѣ Петра I, при Екатеринѣ и въ послѣдующее царствованіе въ Москвѣ публичныхъ представленій не было. Со вступленіемъ на престолъ Анны Іоанновны простота прежнихъ временъ смѣнилась великолѣпіемъ и пышностью. Никогда еще коронованіе русскихъ государей не совершалось съ такимъ великолѣпіемъ и блескомъ, какъ коронація Анны Іоанновны. Къ этому торжественному дню польскій король Августъ ІІ отправилъ въ Москву отборнѣйшіе таланты своей дрезденской оперы. Это были итальянцы, между которыми находились европейскія знаменитости, превосходныя пѣвицы, танцовщики и музыканты. Изъ числа ихъ особенно

отличалась актриса Казанова, мать изв'єстнаго авантюриста Жака Казанова, и комикъ п'євецъ Педрилло, впосл'єдствій шуть государыни.

Этими-то артистами и была представлена первая итальянская интермедія, съ неслыханною роскошью въ костюмахъ и декораціяхъ. Въ 1741 году, съ восшествіемъ на престолъ императрицы Елисаветы Петровны, началась новая блистательная эпоха процвътанія драматическаго искусства въ Россіи и въ ея же царствованіе положено начало отечественному театру. Ко дню коронованія императрицы въ Москвъ нарочно былъ построенъ новый театръ на берегу Яузы; театръ былъ общиренъ и прекрасно убранъ. Въ день коронаціи былъ данъ первый великолъпный спектакль на итальянскомъ языкъ; онъ состоялъ изъ оперы: «Clemenzo di Titto» (Титово милосердіе) и «La Russia affletta et riconsolata» (Опечаленная и вновь утъщенная Россія), большая аллегорическая интермедія, смысла которой пояснять ненужно, потому что онъ виденъ изъ самаго заглавія пьесы. Послъ слъдовалъ балетъ «Радость народа, появленіе Астреи на россійскомъ горизонтъ и о возстановленіи златого въка».

Балетъ, по сказаніямъ современниковъ, былъ превосходный и приводилъ въ неимовърный восторгъ публику.

Въ слъдующіе дни торжества быль представленъ еще другой балетъ: «Золотое яблоко на пиръ боговъ, или судъ Париса». Оба балета были сочинены и поставлены на сцену Антоніемъ Ринальдо-Фузано; этотъ балетмейстеръ служилъ прежде при дворъ Анны Іоанновны и былъ преподавателемъ танцованія великой княгини Едисаветы Петровны.

При первомъ извъстіи о восшествіи ея на престолъ Фузано, бывшій тогда въ Парижъ, посиъшилъ въ Петербургъ, чтобы представиться вънценосной своей ученицъ и предложить ей свои услуги; императрица тотчасъ же его приняла и наименовала вторымъ придворнымъ балетмейстеромъ для комическихъ балетовъ; первымъ балетмейстеромъ и хореграфомъ трагическихъ танцевъ числился Ланде, въ то время находившійся заграницей. Въ 1759 году въ Москву былъ отправленъ по высочайшему повелънію актеръ Ө. Г. Волковъ вмъстъ съ другимъ актеромъ Яковомъ Шумскимъ, для основанія публичнаго театра.

Прибывшіе въ Москву артисты нашли русскій театръ уже существующимъ; построенъ онъ былъ въ 1756 году въ маломъ видъ у Краснаго пруда <sup>31</sup>), гдъ теперь станція жельзной дороги, въ домъ Локателли; антрепренеръ московскаго театра Джіовани-Батисто Локателли пріъхалъ въ Россію въ 1757 году съ итальянскою труп-

пою, гдѣ главныя роли исполняли пѣвицы Марія Комати и Жіованна Локателли, называвшаяся по театру Стелла, и затѣмъ Бунни; пѣвцами у него были: Андреасъ Еліасъ, Ергардъ, теноръ Бунни и молодой кастратъ Масси; первыя представленія онъ давалъ въ Петербургѣ на придворномъ театрѣ.

Черезъ годъ онъ перевхалъ въ Москву, куда выписалъ еще пъвцовъ, музыкантовъ и танцоровъ; лучшими въ его труппъ были: пъвица Монтаваники и кастратъ Монфредини; первый спектакль далъ хорошій сборъ, но потомъ пошли плохіе сборы, за входъ къ нему въ театръ платили по рублю съ человъка, а на ложи существовала годовая плата по 300 рублей. Наши баре въ то время отдълывали свои абонементныя ложи шелковыми матеріями и зеркалами; оперою здъсь распоряжался Локателли, итальянскія интермедіи давались безденежно, къ смотрънію ихъ университетъ приглашалъ все дворянство, какъ тогда объявлялось въ «Московскихъ Въдомостяхъ».

Театръ находился подъ управленіемъ директора университета Мих. Матв. Хераскова, писавшаго для него пьесы вмъстъ съ Сумароковымъ.

Въ числъ актеровъ здъсь были извъстные впослъдствии литераторы, тогда еще университетские студенты: Я. П. Булгаковъ, Д. И. Фонвизинъ. Для поощрения талантовъ государыня повелъла награждать шпагами тъхъ, которые окажутся хорошими актерами. На этомъ же театръ появилась первая русская актриса Авдотья Михайлова.

Первая пьеса, представленная на московскомъ публичномъ театръ, называлась: «Сердечный магнитъ», драма увеселительная, съ музыкою, въ трехъ дъйствіяхъ, переводъ съ итальянскаго студента Егора Булатницкаго, бълыми стихами.

За нею давалась другая пьеса съ великолѣпнымъ спектаклемъ, подъ названіемъ: «Обращенный міръ» (т. е. «Свѣтъ на вывороть»), драма увеселительная, съ музыкою, въ трехъ дѣйствіяхъ, изобрѣтенная живописью, театральнымъ украшеніемъ Ангіоломъ Карбономъ (Анжело Карбоно), инженеромъ Болонскимъ. Танцы Гаспара Сантини. Послѣ нихъ съ необыкновеннымъ успѣхомъ шла героическая комедія въ стихахъ М. Хераскова «Безбожникъ».

Но театръ московскій долго не могъ держаться, потому что не имѣлъ постоянной труппы, актеры-студенты, оканчивая курсъ въ университетъ, поступали на государственную службу или уъзжали въ Петербургъ или провинціи. Новое званіе и служба не позволяли имъ продолжать сценическое поприще, театръ сиротъль и

оскудъвалъ. Въ 1761 году онъ рушился совершенно; многіе его артисты перешли въ Петербургъ на придворный театръ.

Во время коронаціонных празднествъ, при восшествіи на престоль Екатерины II, въ Москвѣ, какъ мы выше уже говорили, были даны великолѣпныя театральныя представленія, затмившія всѣ до этихъ поръ видѣнныя сценическія зрѣлища. Въ началѣ царствованія Екатерины вольный московскій театръ содержалъ все тотъ же итальянецъ Бельмонти.

Въ эту эпоху на московскомъ театръ случился неслыханный до этого времени театральный скандалъ. Около 1770 года Бельмонти поставилъ на своемъ театръ драму Бомарше «Евгенія»; пьеса эта не принадлежала къ классическому репертуару и, какъ не модная, не имъла даже успъха въ Парижъ. Петербургскій театръ тоже ея не принялъ. «Евгенія» въ Москвъ явилась въ переводъ молодого литератора Пушникова, прошла съ большимъ успъхомъ и дълала полные сборы.

Проживавшій тогда въ Москвѣ А. П. Сумароковъ, видя такой рѣдкій успѣхъ, возмутился и написалъ письмо къ Вольтеру. Тонкій Фернейскій философъ отвѣчалъ Сумарокову въ его тонѣ. Подкрѣпленный словами Вольтера, Сумароковъ рѣшительно возсталъ противъ «Евгеніи» и бранилъ Бомарше на чемъ свѣтъ стоитъ.

Но его не слушали. Бельмонти попрежнему продолжаль давать ее на своемъ театръ, московская публика продолжала наполнять театръ во время спектаклей и попрежнему апплодировала «слезной мъщанской драмъ», какъ называли этотъ новый родъ пьесъ Вольтеръ и Сумароковъ съ компаніей классиковъ. Тогда возмущенный Сумароковъ написалъ не только ръзкую, но даже дерзкую статью и противъ драмы, и противъ актеровъ, и противъ публики, умышленно называя переводчика «подъячимъ» худшаго названія онъ не могъ придумать. «Ввелся у насъ, — писаль онъ, -- новый и пакостный родь слезныхъ драмъ. Такой скаредный вкусъ не приличенъ вкусу Великой Екатерины... «Евгенія», не см'я явиться въ Петербургъ, вползда въ Москву, и какъ она скаредно ни переведена какимъ-то подъячимъ, какъ ее скверно ни играють, а она имъеть успъхъ. Подъячій сталь судьей Парнаса и утвердителемъ вкуса московской публики. Конечно, скоро будеть преставление свъта. Но неужели Москва скоръе повърить подъячему, нежели г. Вольтеру и мнъ?»

Этими словами какъ все московское тогдашнее общество, такъ и актеры съ содержателемъ театра сильно обидълись и поклялись отомстить Сумарокову за его выходки. Сумароковъ, чувствуя при-

ближеніе грозы, заключиль съ Бельмонти письменный договоръ, но которому послѣдній обязывался ни подъ какимъ видомъ не давать на своемъ театрѣ его трагедій, обязуясь въ противномъ случаѣ за нарушеніе договора поплатиться всѣми собранными за спектакль деньгами.

Но это не помѣшало врагамъ Сумарокова привести свой планъ въ исполненіе. Они упросили московскаго губернатора Салтыкова приказать Бельмонти поставить его «Синава и Трувора», потому что, какъ говорили они, это было желаніемъ всей Москвы. Салтыковъ, ничего не подозрѣвавшій, приказалъ Бельмонти поставить эту трагедію. Бельмонти, какъ и актеры, былъ очень радъ насолить Сумарокову и приказалъ артистамъ исказить пьесу насколько было возможно. Въ назначенный вечеръ театръ наполнился враждебной Сумарокову публикой, занавѣсъ поднялся и едва актеры успѣли нарочно дурно выговорить нѣсколько словъ, раздались свистки, крики, стукъ ногами, ругательства и прочія безчинства, тянувшіяся довольно долго.

Никто трагедіи не слушаль, публика старалась исполнить все, въ чемъ ее упрекаль Сумароковъ. Мужчины ходили между кресель, заглядывали въ ложи, разговаривали громко, смѣялись, хлонали дверьми, грызли у самаго оркестра орѣхи и на площади по приказу господъ шумѣли слуги и дрались кучера. Скандалъ вышелъ колоссальный, Сумароковъ пришелъ въ бѣшенство.

Такой неслыханный скандаль повергь его въ сильный гиваъ; онъ не зналъ, что дёлать, ходилъ по комнатѣ, плакалъ, перечитывалъ послъднее письмо Вольтера о драмѣ Бомарше, и наконецъ излилъ свое горе въ слъдующихъ строкахъ:

Всй мйры превзошла теперь моя досада. Ступайте, фуріи! ступайте вонь изъ ада. Грызите жадно грудь, сосите кровь мою Въ сей часъ, въ который я терзаюсь, вопію,— Сейчасъ среди Москвы «Синава» представляютъ И вотъ какъ автора несчастнаго терзаютъ...

Послѣ вскорѣ онъ написалъ къ государынѣ жалобу на Салтыкова. Государыня ему отвѣтила, что ей пріятнѣе видѣть «представленіе страстей въ его драмахъ, нежели въ его письмахъ». Этимъ дѣло не кончилось, письмо было перетолковано въ самую неблагопріятную для Сумарокова сторону; онъ написалъ на эти слухи эпиграмму, начинавшуюся такъ:

Нам'єсто соловьевь кукушки зд'єсь кукують И гн'євомъ милости Діанины толкують; Хотя разносится кукушечья молва, Кукушкамъ ли понять богинины слова?..

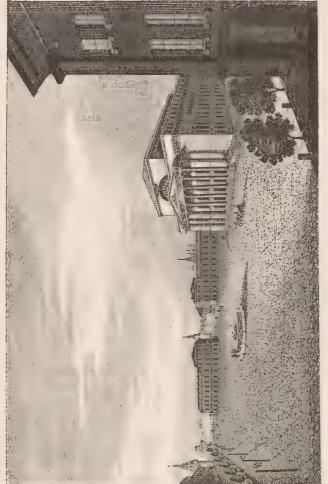

Большой театръ и театральная площадь въ Москв¹, въ началѣ нын\*вшняго стол\*тія. Съ граворы Аркадьева.

16

Московское общество, въ свою очередь, упросило въ это время бывшаго въ Москвѣ молодого Державина отвѣтить на «Кукушку», и онъ написалъ «Сороку», окончивъ ее такъ:

«Сорока что совреть, То все слыветь сорочій бредь».

И подписалъ ее двумя буквами Г. Д. Послъднее обстоятельство дало возможность Сумарокову заподозрить ни въ чемъ неповиннаго какого-то Гавріила Дружерукова, и послъдній едва отдълался отъ Сумарокова.

Помимо русскихъ спектаклей у Бельмонти давались итальянскія интермедіи и оперы; пѣвцами въ то время у него служили: Мора, Фонети, Тоника, Нріоръ съ женою и другіе. Въ 1766 году антрепризу русскаго театра взялъ на себя полковникъ Н. С. Титовъ.

Представленія собранной имъ труппы давались въ Головинскомъ деревянномъ театрѣ, построенномъ въ бытность императрицы Екатерины въ Москвѣ. Титовъ взялъ въ свою труппу актеровъ: Померанцева, Калиграфа и Базилевича; остальные персоналы, нужные для спектаклей, дополнялись изъ разнаго званія людей; маскарады и оперные спектакли остались по пятилѣтнему контракту за Бельмонти; послѣдній, впрочемъ, въ это время принялъ къ себѣ въ компаніоны еще Чути. Титовъ содержалъ театръ до 1769 года; послѣ него антрепризу приняли опять итальянцы. Въ эти же годы казна отвела Бельмонти и Чути мѣсто для постройки между Покровскими и Мясницкими воротами, гдѣ были стѣна Бѣлаго города и Лѣсной рядъ. По словамъ А. А. Мартынова 32), послѣ шли представленія въ домѣ графа С. И. Воронцова на Знаменкѣ, гдѣ теперь домъ М. С. Бутурлиной.

Затъмъ театръ принялъ иностранецъ Гроти, къ которому въ 1776 году поступилъ въ товарищи московскій губернскій прокуроръ князь П. В. Урусовъ. Въ этомъ же году Гроти отдълился отъ него, и князь Урусовъ одинъ содержалъ Московскій публичный театръ и «съ благопристойными къ удовольствію публики увеселеніями», а также устраивалъ уже одинъ концерты, маскарады и вокзалы. Князь Урусовъ принялъ къ себъ въ товарищи англичанина Михаила Егоровича Медокса.

По уличному прозвищу въ Москвѣ, онъ слылъ за кардинала. Прозвище это онъ получилъ за свой обычай ходить всегда въ красномъ плащѣ. Медоксъ былъ превосходный механикъ; онъ сдѣлалъ часы съ полнымъ оркестромъ музыки и различными фигурами, приходящими въ движеніе, подобно механизму извъстныхъ

страсбургскихъ часовъ. Эти часы были поднесены императрицѣ Екатеринѣ и цѣнились очень высоко. Одно время они стояли въ Москвѣ у извѣстнаго антикварія Г. Лухманова; на нихъ съѣзжалась смотрѣть вся Москва. Часы эти впослѣдствіи купилъ сынъ фельдмаршала графа Каменскаго.

Медоксъ былъ болъе двадцати пяти лътъ антрепренеромъ театра и кромъ долговъ ничего не нажилъ.

Извъстно, что почти всъ театры въ Москвъ погибли отъ ножаровъ. Такъ и театръ, который арендовали Медоксъ съ княземъ Урусовымъ на Знаменкъ, сгорътъ во время представленія трагедіи «Димитрій Самозванецъ». Пожаръ этотъ стоилъ жизни извъстному, въ то время актеру Калиграфу: на немъ онъ простудился и затъмъ вскоръ умеръ.

Вольшіе убытки отъ пожара потерпѣлъ князь Урусовъ. Это обстоятельство и принудило его уступить свою привилегію держать театръ Медоксу за 28,000 рублей; сверхъ этого новый содержатель театра былъ повиненъ платить опекунскому совѣту ежегодно 3,100 рублей. Получивъ привилегію, Медоксъ заложилъ свое вокзальное заведеніе за 50,000 рублей и принялся за постройку большого каменнаго театра. Мѣсто для новаго театра Медоксъ купилъ у князя Лобанова-Ростовскаго, на Петровской улицъ, въ приходѣ древней церкви Спаса, что въ Копьѣ (отъ этой улицы большой московскій театръ и сталъ называться Петровскимъ).

Планъ и работы производилъ ему архитекторъ Розбергъ; театръ былъ построенъ въ пять мѣсяцевъ и обошелся Медоксу въ 130,000 рублей. Тогдашній начальникъ столицы, князь В. М. Долгорукій-Крымскій, остался такъ доволенъ зданіемъ, что далъ Медоксу привилегію на содержаніе театра еще на десять лѣтъ, т. е. до 1796 года.

Внутреннее устройство этого театра было почти такое же, какое было до пожара 1853 года, съ тою только разницею, что ложи не были открыты, но каждая составляла какъ бы отдъльную комнату; подлъ оркестра были особыя мъста, занимаемыя постоянными посътителями; назывались они «табуретами», и большая часть владъльцевъ этихъ мъстъ имъли свои собственные кръпостные театры въ Москвъ. Это были строгіе цънители и судьи, и Медоксъ часто руководствовался ихъ совътами.

Они получали всегда приглашенія на двѣ генеральныя репетиціи новой пьесы, вмѣстѣ съ авторами и переводчиками. Каждый изъ такихъ гостей имѣлъ здѣсь голосъ.

Если ареопагь знатоковъ общимъ приговоромъ рѣшалъ, что пьеса идетъ успѣшно, что каждый актеръ на своемъ мѣстѣ и твердо зналъ свою роль, суфлеръ переходилъ на амплуа безполезностей и когда Аполлонъ не скакалъ на сценъ, тогда только Медоксъ назначалъ первое представленіе.

Публика была всегда увърена, что увидить что нибудь «совокупное», какъ тогда называли ensemble. Въ то время пьеса розыгрывалась безъ докучнаго эхо, и изъ дыры не торчала всклокоченная голова суфлера, на которую тогда еще не было изобрътено деревяннаго колпака. Мъста для дамъ были кресла, -- стоили они 2 рубля; партеръ былъ за креслами, цѣною по рублю за мѣсто. Ложи не продавались на одинъ спектакль; въ «Московскихъ Въдомостяхъ» 1780 года, № 76, напечатано объявление Медокса о принятіи подписки на годовой наемъ мъстъ; онъ оставались на полной отвътственности годовыхъ абонентовъ, которые обязаны были оклеивать ихъ на свой счеть обоями, освъщать и убирать какъ хотъли: каждая ложа имъла свой замокъ и ключъ хранился у хозяина ложи. Декораціи тогдашняго театра были просты, написаны по-домашнему, хотя многія изъ нихъ писываль «Ефремъ, россійскихъ странъ маляръ», но они не были несообразны, а художественны. Въ костюмахъ играли первыя роли: китайка, коломенка и крашенина.

Отстроенный большой театръ представлялъ большое удобство для спектаклей и маскарадовъ, которые посъщало тогда все высшее общество; они давались въ особой великолъпной круглой залъ (ротондъ), украшенной зеркалами, гдъ при собраніи многочисленной публики освъщеніе производило изумительный эфектъ.

Планъ <sup>33</sup>) внутренняго устройства этой залы и идею далъ самъ Медоксъ. Это было нѣчто изящное въ своемъ родѣ: зала освѣщалась сверху огнемъ, горѣвшимъ въ 42 хрустальныхъ люстрахъ; къ ней примыкали еще нѣсколько большихъ гостиныхъ. Входъ въ маскарадъ стоилъ рубль мѣдью. Посѣтители всѣ допускались только замаскированные. Петровскій театръ былъ открытъ въ 1780 году; для этого случая, по желанію государыни, Аблесимовъ сочинилъ прологъ-діалогъ въ стихахъ «Странники»; въ немъ были выведены: Аполлонъ, Меркурій, Момусъ, Муза, Талія и Сатиръ. Декорація представляла вдали Парнасъ, у подножія котораго лежала Москва съ возвышающимся новымъ великолѣинымъ зданіемъ; къ нему подъѣхалъ въ великолѣиной колесницѣ Аполлонъ, предшествуемый Меркуріемъ.

Спустя нъсколько лътъ послъ открытія Петровскаго театра, на Медокса посыпались невзгоды. Въ это время Ив. Ив. Бецкій нашель выгоднымъ для казны учредить публичный театръ при московскомъ воспитательномъ домѣ, съ двумя труппами—русской и итальянской. Это обстоятельство заставило Медокса подать прошеніе бывшему тогда главнокомандующему графу З. Г. Чернышеву.

Просъба его осталась не уважена, но на его счастіе вдругъ произошла перемѣна. И. И. Бецкій нашель неприличнымъ, чтобъ дѣвицы воспитательнаго дома танцовали и представляли на пу-



П. А. Плавильщиковъ.

бличномъ театръ и потому, запретивъ воспитанникамъ участвовать въ спектакляхъ, заключилъ съ Медоксомъ слъдующее условіе:
1) уступается ему театръ, устроенный въ большой залѣ главнаго корпуса; 2) вносить Медоксу ежегодно десятую часть съ собираемыхъ доходовъ съ театра въ воспитательный домъ; 3) принять гардеробъ за 4,000 рублей и 4) принять же ему, Медоксу, на полное содержаніе и жалованье питомцевъ обоего пола, которые были привезены изъ петербургскаго театра къ московскому: для балетовъ 50 человъкъ, для декламаціи 24 человъка и для музыки 30 человъкъ; 5) воспитательный домъ обязывается съ своей стороны построить еще другой театръ внъ главнаго корпуса и дозволить Медоксу одному производить на нихъ представленія и кромъ

Медокса никому уже содержанія публичнаго театра въ Москвъ не дозволять.

Такимъ образомъ, Медоксъ сдёлался владёльцемъ и распорядителемъ двухъ театровъ. Онъ началь съ того, что уволиль всю иностранную труппу, состоящую изъ нёмцевъ и французовъ, принятую воспитательнымъ домомъ, а строеніе театра, со всёми принадлежностями, положилъ продать и вырученныя деньги обратить на уплату долговъ своихъ; но въ этомъ онъ не успёлъ, и впослёдствіи его финансы отъ всёхъ предпріятій до того разстроились, что еслибъ даже ему была уступлена опекунскимъ совётомъ десятая часть доходовъ съ театра, которую Медоксъ никогда не платилъ, 188,150 руб., то и затёмъ онъ остался бы совёту долженъ слишкомъ 100,000 рублей. У Медокса осталась одна русская опера. Изворотливый Медоксъ прилагалъ все сгараніе, чтобы придать занимательность своимъ спектаклямъ.

Въ продолжение года онъ поставилъ, впрочемъ, не болъе 80 спектаклей.

Замъчательно, что въ первое время публика считала по какомуто предубъждению русскую сцену неспособною для оперы, и когда первую русскую оперу «Перерожденіе» въ 1777 г. ръшились играть, то Медоксъ такъ былъ неувъренъ въ успъхъ, что передъ представлениемъ заставилъ актеровъ въ нарочно сочиненномъ для этого разговоръ испросить у публики дозволения сыграть ее.

Русская труппа Медокса въ восьмидесятыхъ годахъ состояла изъ тринадцати актеровъ и девяти актрисъ; настоящихъ танцовщицъ было четыре и три танцовщика вмёстё съ балетмейстеромъ; музыкантовъ было двёнадцать человёкъ, изъ нихъ одинъ капельмейстеръ Керцелли. Вся труппа получала жалованъя 12,139 р. 50 к.; старшій окладъ былъ 2,000 руб.; получалъ его одинъ актеръ Померанцевъ. Актеры у него были: Лапинъ, Залышкинъ, Сахаровъ, Волковъ, Ожогинъ, Украсовъ, Колесниковъ, Федотовъ, Поповъ, Максимовъ, Померанцевъ и Шушеринъ, послёдніе оба играли въ драмахъ и комедіяхъ: первый былъ превосходный актеръ въ роляхъ благородныхъ отцовъ; у него была превосходная дикція, онъ готовился поступить въ дьячки, но невзначай какъ-то поналъ въ театръ и здёсь рёшилась его судьба, онъ поступилъ въ актеры.

Померанцевъ былъ красавецъ собою и обладалъ довкостью и благородствомъ—онъ былъ актеръ чувства.

Это быль предтеча знаменитаго П. С. Мочалова; Карамзинь сравниваль его съ великимъ французскимъ актеромъ Моле, восхищавшимъ въ свое время всю Европу. Для Померанцева на сценъ

тогдашнихъ заученныхъ классическихъ жестовъ и позъ не существовало—во время игры онъ забывалъ все на свътъ.

Жесты этого актера были очень просты, но всегда кстати за нимъ, какъ говорили его современники, водился одинъ странный жестъ указательнаго пальца, и этотъ жестъ у него, какъ у знаменитаго трагика Девріена, былъ потрясающій въ драматическихъ моментахъ. Разсказывали, что, когда Померанцевъ подымаль свой указательный палецъ въ торжественныя минуты,—у зрителей становился волосъ дыбомъ.

Онъ былъ великъ въ роляхъ просто человъческихъ, но не героевъ—послъднихъ онъ не любилъ играть. Къ его портрету тогдашній поэтъ сказалъ:

На что тебѣ искусство? Оно не твой удѣлъ. Твоя наука—чувство.

Другой актеръ, Шушеринъ, былъ какъ разъ противоположностью Померанцева. Вся его игра было чисто ходульная, искусственная, у него все было разсчитано—голосъ, осанка; онъ не игралъ на сценѣ, какъ говорили про него тогдашніе критики, но повелѣвалъ надъ собою.

Его недостатки были неотъемлемою потребностью въка. Шушеринъ былъ не хорошъ собою, но на сценъ былъ красавецъособенно глаза его были выразительны, и часто, вмъсто словъ, онъ отвёчаль однимь взглядомь и одной улыбкой, и выше этого красноръчія не могла стать ни одна классическая фраза. Такіе моменты были блистательны въ его игръ. Роли короля Лира (по тогдашнему Леара) и царя Эдипа были коронныя въ репертуаръ этого актера. Вскоръ онъ перешель на службу въ Петербургъ 34), гдъ, впрочемъ, долго не ужился, а опять переъхалъ въ Москву. С. Глинка разсказываеть, что здёсь онъ построиль себё уютный домикъ и въ іюнъ 1812 года праздноваль новоселье, на которомъ, выпивая заздравный кубокъ, Глинка ему пророчески сказаль: «хозяину дай Богъ пожить еще сто лъть, а дому не устоять». Тогда всв дивились такому предсказанію. Къ несчастію, оно оправдалось; осенью того же года домъ Шушерина сгоръль во время пожара Москвы до-тла, а хозяинъ пережилъ его нъсколькими мъсяпами.

Комикомъ въ труппъ Медокса былъ Ожогинъ. Этотъ актеръ былъ необходимъ для райка. Онъ былъ большого роста, съ комическою физіономіею и удивительно развязный на сценъ; голосъ

его быль грубь и сиповать; онь быль не дурень въ «Мельникъ» Аблесимова; но этоть же мельникъ-Ожогинъ являлся и въ Коррадо де-Герера, въ оперъ «Ръдкая вещь», и въ роли французскаго бочара «Мартына».

Волковъ быль кръпостной человъкъ князя Волконскаго, игралъ роль слугъ, что по тогдашнему репертуару считалось не легкимъ; Колесниковъ въ свое время былъ лучшій пѣвецъ; Украсовъ, не смотря на свои преклонные года, игралъ все вертропраховъ и исполнятъ ихъ превосходно, не смотря на то, что ему измѣнять уже голосъ и хрипѣлъ. Замѣчательные трагическіе актеры были—Лапинъ и Сахаровъ; первый перешелъ на московскую сцену изъ Петербурга, потому что не поладилъ съ Дмитревскимъ.

Онъ соединяль въ себъ всъ качества, дълавшія его отличнымъ трагикомъ: красивую наружность, звучный и гибкій голосъ, чистую и правильную дикцію. Въ игръ его было много благородства и онъ чрезвычайно напоминалъ собою знаменитаго французскаго актера Флораджа.

Женскія первыя роли исполняли: Надежда Калиграфъ, замѣчательная актриса въ роляхъ трагическихъ и женщинъ жестокихъ и коварныхъ; М. С. Синявская играла первыхъ любовницъ, гдѣ требовалось сильное чувство, и затѣмъ въ роляхъ героинъ.

Двѣ эти актрисы были изъ первыхъ. Померанцева исполняла роли старухъ и, по сказаніямъ современниковъ, въ драмахъ заставляла плакать, а въ комедіяхъ морила со смѣху; играла также въ операхъ, талантъ имѣла необыкновенный. Баранчеева играла роли благородныхъ матерей и большихъ барынь. Е. А. Носова—превосходная и симпатичная оперная актриса—обладала прекраснымъ голосомъ и большимъ талантомъ, но была безграмотна и всѣ роли ей начитывали. По словамъ современниковъ, она замѣчательно пѣла русскія пѣсни, какъ напримѣръ: «При долинушкѣ стояла»; послѣднюю нерѣдко по востребованію публики повторяла до десяти разъ, такъ что едва не задыхалась.

Усивхъ съ нею раздвлять также пввець Колесниковъ, лучшій въ тогдашнее время теноръ. Изъ оперныхъ актрисъ славилась въ Екатерининское время еще извъстная Лизанька Сандунова. Особенно большой усивхъ въ концъ царствованія Екатерины имъли въ Москвъ оперы: «Волшебная флейта», «Діанино древо», «Cosa rara», «Венеціанскій купецъ», затъмъ «Старинныя святки», «Водовозъ» и «Русалка».

Во всёхъ этихъ операхъ отличалась Сандунова; только въ это время даровитая пъвица не представляла уже большого инте-

реса, потому что была въ лътахъ и внъшность имъла уже далеко не привлекательную. Сандунова была низенькаго роста и очень полная на видъ. Сандунова положила на музыку извъстную пъсню «Бхалъ казакъ за Дунай».

Сандунова неръдко играла и у французовъ; такъ, въ оперъ «L'amant statue» она неподражаемо исполняла роль Селимены. Но и въ то время, когда Сандунова допъвала свои аріи, пътыя еще



Сила Николаевичъ Сандуновъ.

при Екатеринъ, въ Москвъ она имъла многихъ страстныхъ обожателей ен таланта. Въ числъ такихъ былъ нъкто Гусятниковъ. Въ описываемое время, какъ разсказываетъ князъ Вяземскій, въ Москву пріъзжала изъ Петербурга на нъсколько представленій извъстная актриса Филисъ-Андріе.

Поклонники русскихъ актрисъ взволновались и вооружились противъ нашествія иностранокъ. Поклонникъ Сандуновой Гусятстарая москва. никовъ особенно сильно вооружался противъ французовъ. Однажды прівзжаеть онъ въ французскій спектакль, садится въ первый рядъ креселъ и только что начинаеть Филисъ дёлать свои рулады, онъ затыкаеть себв уши, встаеть съ креселъ и съ заткнутыми ушами торжественно проходить всю залу, кидая направо и налво взгляды презрвнія и негодованія на недостойныхъ французолюбцевъ, какъ ихъ тогда называли въ Москвв.

Про мужа знаменитой актрисы Филисъ-Андріе, который хотя и быль плохой актеръ, но за жену петербургское общество къ нему благоволило, ходилъ слъдующій анекдотъ: при императоръ Александръ I однажды былъ назначенъ въ Эрмитажъ спектакль. Утромъ того дня Андріе, встрътясь на Дворцовой набережной съ государемъ, спросилъ его, можетъ ли онъ вечеромъ явиться на сценъ ненапудренный.

- Дълайте какъ хотите, отвъчалъ государь.
- О, я знаю, государь, отв'вчаль Андріе,—вы добрый малый, но что скажеть маменька?

Достойной ен соперницей на московской сценъ была еще жена Померанцева. По словамъ тогдашнихъ театральныхъ критиковъ, это былъ совершенный «оборотень». Изъ слезливой драмы она переходила въ живую и веселую комедію. Она являлась то сентиментальной дъвушкой, то наивной пейзанкой, то хитрой, оборотливой служанкой и всегда публика встръчала и провожала ее апплодисментами. Умъ, живость, ловкость и необыкновенная веселость были всегдашними ен спутниками. Она одъвалась съ необыкновеннымъ вкусомъ; тогдашняя публика любила ее до обожанія.

Въ числъ артистовъ театра Медокса были еще два замъчательныхъ таланта, это — Плавильщиковъ и Сандуновъ, мужъ актрисы. Первый изъ этихъ актеровъ имълъ декламацію пышную и высокопарную, онъ былъ сколкомъ тогдашняго знаменитаго французскаго трагика Барона. Плавильщиковъ сложеніемъ былъ колоссъ. Играя роли героевъ, онъ приходилъ въ такой пафосъ, что приводилъ весь театръ въ трепетъ. До поступленія на сцену онъ былъ учителемъ исторіи. Не менъ хорошъ Плавильщиковъ былъ и въ роляхъ такъ называемыхъ тогда мъщанскихъ; въ послъднихъ, по разсказамъ современниковъ, онъ трогалъ врителей до слезъ.

Плавильщиковъ написалъ нъсколько пьесъ для сцены.

Сандуновъ, Сила Николаевичъ, происходилъ родомъ изъ дворянъ. Это былъ первый русскій комикъ; амплуа его были роли слугъ. Въ то время господствовала на русской сценъ французская комедія, въ которой всъ интриги, по обыкновенію, завязывались и держались на плутъ-слугъ или ловкой служанкъ и амплуа слуги было самое трудное. Сандуновъ въ такихъ роляхъ былъ неподражаемъ и былъ на сценъ какъ дома: смълъ, развязенъ и ловокъ.



Елисавета Семеновна Сандунова.

Сандуновъ былъ самый модный и любимый актеръ. Всѣ тогдашніе молодые люди въ обществѣ старались ему подражать; у него было множество друзей между знатью въ свѣтѣ; онъ былъ небольшого роста, прекрасно сложенъ, говорилъ прищуривая глаза, но сквозь эти щелки вѣкъ вырывались взгляды самые умные и хитрые: онъ высматривалъ каждое движеніе того, съ кѣмъ говорилъ, и проникалъ его насквозь. Его женитьба извѣстна всѣмъ, и сама Екатерина II принимала въ ней живъйшее участіе. Санду-

новъ одно время служиль въ Петербургѣ, но послѣ опять перешелъ въ Москву. Во время нашествія французовъ въ 1812 году онъ оѣжалъ въ Сумы и здѣсь явился съ бородой и въ мужицкой сермягѣ къ своему пріятелю А. А. Палицыну, извѣстному переводчику «Новой Элоизы» Жанъ-Жака Руссо.

— У меня погибли всё пожитки, сказаль Сандуновъ своему пріятелю,—но о нихъ не жалѣю: у меня уцѣлѣли двѣ вещи, для меня самыя дорогія: мраморный бюсть матушки Екатерины и ея пѣсня; она всегда у меня въ карманѣ, воть туть—близь сердца. Съ этой пѣснею узналъ я свѣть, съ нею и въ гробъ лягу!

Сандуновъ умеръ въ Москвъ и похороненъ на Лазаревомъ кладбищъ. На могилъ его стоитъ чугунный крестъ съ лавровымъ вънкомъ и на развернутомъ свиткъ читается эпитафія, написанная его братомъ:

Я быль актерь, жрепь Таліи смёшливой, И кто меня вь семь жречествё видаль, Тоть мнё всегда рукоплескаль, Но я не зналь надменности кичливой! Вь смысль надшеи прохожій проникай! Тщеславься жизнію, но знай, Что міра этого актеры и актрисы, Окончивь роль—какь я, уйдуть всё за кулисы! Кто роль свою умёсть выдержать до конца, Тоть воздаянія получить—оть Творца.

Братъ Сандунова былъ извъстный въ то время оберъ-секретарь. Братья были очень дружны между собою, что не мъшало имъ неръдко подтрунивать другъ надъ другомъ.

- Что это давно не видать тебя? говорить актеръ брату своему.
- Да меня видёть трудно, отвёчаль тоть, утромъ сижу въ сенать, вечеромъ дома за бумагами.— Воть твое дело другое, каждый, когда захочеть, можеть увидёть тебя за полтинникъ.
- Разумъется, говорить актерь,—къ вашему высокородію съ полтинникомъ не сунешься.

По открытіи Медоксомъ Петровскаго театра дѣла его пошли хорошо—труппа у него была блистательная и очень любимая москвичами; весь репертуаръ состояль изъ тридцати пьесъ и семидесяти пяти спектаклей въ годъ. Кромѣ большого Петровскаго театра былъ еще у него и другой, лѣтній, въ «вокзалѣ» въ Рогожской части. Тутъ играли только маленькія комическія оперы въ одномъ или въ двухъ дѣйствіяхъ и такія же комедіи. За представленіемъ слѣдовалъ балъ или маскарадъ, который заключался всегда прекраснымъ ужиномъ—и все это тогда стоило пять рублей.



Съ весьма радкато рисупил, сдъланнато съ натуры, въ 1805 г. А. А. Мартыновымъ. (Изт собраній П.Я. Дашкопа). Театръ Медокса въ Москвъ.



Для открытія вокзала В. И. Майковъ сочинилъ небольшую оперу: «Аркасъ и Ириса», музыка Керцелли. Для гуляющихъ въ саду были раскинуты палатки, гдѣ находились кофейни, поставлены качели; балансеры вольтижировали на канатахъ, играла музыка и пѣли пѣсенники. Сюда обыкновенно стекалось публики по 5,000 человъкъ и болъ́е.

Медоксъ предполагалъ въ своемъ вокзалѣ устроить другой театръ, для простого народа, въ которомъ бы представляли однѣ пьесы народныя или патріотическія. Въ этихъ пьесахъ должны были бы игратъ молодые актеры и кто изъ нихъ отличился, то того переводили бы въ большой театръ. Но вскорѣ дѣла Медокса приняли дурной оборотъ—многіе актеры его покинули, сборы пошли плохіе, онъ впалъ въ неоплатные долги и обязательствъ съ казною не могъ выполнять.

Въ такомъ положеніи онъ сталъ просить главнокомандующаго князя А. А. Прозоровскаго—оказать ему возможное содъйствіе, но послъдній отвъчалъ Медоксу:

«Фасадъ вашего театра дуренъ, нигдѣ нѣтъ въ немъ архитектурной пропорціи; онъ представляетъ скорѣе груду кирпича, чѣмъ зданіе. Онъ глухъ потому, что безъ потолка и весь слухъ уходитъ подъ кровлю. Въ сырую погоду и зимой въ немъ бываетъ течъ сквозь худую кровлю, вездѣ вѣтеръ ходитъ и даже окна не замазаны, вездѣ пыль и нечистота. Онъ построенъ не по данному и высочайше конфирмованному плану, — внизу нѣтъ сводовъ, нѣтъ опредѣленныхъ входовъ, въ большую залу одинъ входъ и выходъ, въ верхній этажъ ложъ одна деревянная лѣстница, вверху нѣтъ бассейна, отчего можетъ быть большая опасность въ случаѣ пожара.

«Кругомъ театра, вмѣсто положенной для разъѣзда улицы, деревянное мелочное строеніе. Внутреннее убранство театра весьма посредственно, декораціи и гардеробъ худы. Зала для концертовъ построена дурно — въ ней нѣтъ резонанса; зимой ее не топятъ, оттого всѣ сидятъ въ шубахъ; когда топятъ — угарно. Актеровъ хорошихъ только и естъ два или три старыхъ; нѣтъ ни пѣвца, ни пѣвицы хорошихъ, ни посредственно танцующихъ и знающихъ музыку. Повѣрить нельзя, что у васъ капельмейстеръ глухой и балетмейстеръ хромой».

Въ декабръ 1790 года императрица спрашивала Прозоровскаго о московскомъ театръ и, извъстясь отъ него, что театръ во всъхъ частяхъ неудовлетворителенъ, замътила, что право Медокса скоро должно кончиться, и поручила князю привести театральныя пред-

ставленія въ лучшее состояніе. Князь предложиль директорамъ Дворянскаго клуба принять театръ въ свое содержаніе, но они отъ этого отказались. Медоксъ согласенъ былъ продать театръ за 350,000 рублей. Въ 1792 году Медоксъ подавалъ просьбу Прозоровскому, въ которой упомянулъ о своихъ заслугахъ предъ обществомъ построеніемъ театра, и просилъ оказать ему возможное пособіе. Осенью въ этомъ году опекунскій совъть назначилъ къ продажъ все имущество Медокса.

Но, не смотря на затруднительное положеніе, Медоксъ не переставалъ давать спектакли и въ 1794 году труппа его была составлена необыкновенно удачно-многіе талантливые актеры, перешедшіе изъ петербургскаго театра, играли у него. Высшая публика весьма охотно вздила въ русскій театръ, и въ доказательство моды на русскія драматическія представленія въ Москв' завелось много домашнихъ театровъ-такихъ въ то время въ Москвъ было болъе двадцати. Медоксъ не ослабъвалъ въ постановкъ своихъ спектаклей, и что только новаго являлось въ Петербургъ, то и онъ спъшилъ поставить у себя. Онъ подрядилъ трудолюбиваго переводчика, Н. С. Краснопольскаго, переводить всъ новыя пьесы съ нъмецкаго и поставилъ три части «Русалки», которая и шла у него долгое время съ большимъ успъхомъ. Въ 1796 г. срокъ привилегіи Медокса кончился, онъ просиль тогдашняго начальника столицы, М. М. Измайлова, отсрочить ему привилегію еще на два года, потому что въ его театръ около двухъ лътъ не было представленій по причинамъ отъ него независъвшимъ.

Его просьба была уважена. Послъ актеръ Сандуновъ составиль съ товарищами проекть и просиль начальство отдать ему театръ на откупъ. Но Высочайтаго на это соизволенія не послёдовало. Въ 1804 году былъ учрежденъ комитеть для разбора дёлъ театральныхъ и Высочайше повелёно было занять у опекунскаго совъта 300,000 руб., изъ которыхъ комитетъ уплатилъ первоначально долгу театра 191,366 руб., а остатокъ предоставилъ театральной дирекціи, которая тогда только что учреждалась, на расходы и нужное обзаведение театра. Впоследстви, какъ ни старался Медоксъ оградить свое имъніе, но оно подверглось все продажъ, какъто: флигель Петровскаго театра, деревянный домъ, въ которомъ жилъ Медоксъ, и его вокзалъ съ садомъ; въ это время Медоксъ былъ долженъ кредиторамъ 76,000 руб. Последние получили все деньги сполна и съ процентами, потому что, независимо отъ вырученныхъ за проданное это имъніе, императрица Марія Өеодоровна оказала благодъяние Медоксу, обезпечивъ горькую его судьбу, давъ ему единовременно 10,000 руб. и положивъ еще пенсію ему ежегодно въ 3,000 руб.

Въ 1805 году, зимою, Петровскій театръ сгоръль отъ неосторожности гардеробмейстра: сбирались играть «Русалку», но какъ пожаръ произошель до начала спектакля и публика только начала събъжаться, то съ людьми несчастія не послъдовало. Послъ пожара театральныя представленія въ Москвъ не прекращались.

Отъ Медокса московскій театръ на короткое время подпаль непосредственному надзору или попечительству императорскаго московскаго воспитательнаго дома, отъ имени котораго театральною частію распоряжался Гавріилъ Степановичъ Карновичъ.

Какъ мы выше уже говорили, московскій воспитательный домъ уже ранѣе этого занимался образованіемъ актеровъ. Такъ, извѣстна была еще въ 1784 году въ Петербургѣ труппа чиновника Книпера, составленная единственно изъ воспитанниковъ этого благотворительнаго учрежденія. Всѣхъ актеровъ у Книпера изъ воспитанниковъ было 51 человѣкъ; изъ послѣднихъ возникли многіе замѣчательные таланты, какъ, напримѣръ, Гамбуровъ и Крутицкій. Послѣдній былъ въ свое время въ такой славѣ, что иностранные артисты, проживавшіе въ Петербургѣ, часто ходили на него смотрѣть. Эта труппа впослѣдствіи присоединилась къ императорской.

1-го апрѣля 1806 года театръ московскій сдѣлался императорскимъ и перешель въ зависимость директора театральныхъ зрѣлищъ; вмѣстѣ съ этимъ новелѣно было всѣмъ артистамъ зачесть ихъ годы службы у Медокса за дѣйствительную къ выслугѣ пенсіоновъ и былъ назначенъ особымъ директоромъ въ Москвѣ князъ Мих. Пет. Волконскій, отъ котораго впослѣдствіи пріобрѣтена въ казну и его крѣпостная труппа артистовъ. Въ бытность директоромъ театра князь Волконскій особенно заботливо относился къ постановкѣ пьесъ. Такъ, актера Волкова, игравшаго тогда въ «Русалкѣ» роль Тарабара, онъ нарочно посылалъ поучиться въ Петербургѣ у Воробьева (извѣстнаго ученика Маркети), какъ онъ выражался, тарабарской грамотѣ.

На московскомъ театръ долго стояли столбами рабски-подражательнаго французскаго классицизма Сумароковъ и Княжнинъ; передъ именами этихъ авторовъ благоговъли всъ грамотные и безграмотные. Никто не смълъ отыскивать въ ихъ твореніяхъ недостатковъ и погръщностей.

Считалось святотатствомъ критиковать какое нибудь мѣсто въ «Димитріи Самозванцѣ», въ «Синавѣ и Труворѣ» (Сумарокова), въ «Додонѣ», въ «Рославѣ», въ «Титовѣ Милосердіи» (Княжнина);

говорили «Матушка ихъ царица отмътила!» «Старшіе хвалять!», и если являлся какой либо смълый «выскочка и растабарываль» какъ нибудь не въ выгоду общепринятаго хорошимъ, — старики всъхъ круговъ начинали надъ выскочкою смъяться и говорить въ одинъ голосъ: «Смотри, пожалуй, умнъй хочетъ быть Сумарокова!» Въ числъ русскихъ оперъ непомрачаемо блисталъ въ прошломъ московскомъ въкъ «Мельникъ-колдунъ, обманщикъ и сватъ» Аблесимова; за нимъ стоялъ «Сбитеньщикъ» Я. Б. Княжнина, очевидно, впрочемъ, заимствованный изъ французскихъ нравовъ.

Послѣ нихъ имѣли большой успѣхъ двѣ оперы князя Горчакова «Баба-яга» и «Счастливая тоня». Первая изъ нихъ болѣе нравилась публикѣ, за вторую публика претендовала на князя Горчакова и громко говорила: «Ну, что бы это его сіятельству назвать рыбака своего Иваномъ, а не Миловзоромъ», или: «что бы это рыбакуто его сіятельства поймать не духа, а ужъ если не чорта, то, по крайней мѣрѣ, водяного дѣдушку, а духъ, что это такое? Всякъ бываетъ духъ!»

За этими операми слъдовала «Ахридъичъ» (Иванъ-царевичъ), опера Великой Екатерины, замъчательная по великолъпію своихъ декорацій. «Гостиный дворъ» (Матинскаго), картинка нравовъ тогдашняго купечества и крючкотворства приказныхъ. «Розана и Любимъ» (Николаева) съ «Барчукомъ-псаремъ» и пр. Музыку ко всъмъ этимъ операмъ составляли большею частію какіе-то мелодическіе сборники изъ русскихъ и всякихъ пъсенъ. Поставляли музыку: Мартини, Керцелли, Фрей и другіе музыканты, теперь позабытые; былъ, впрочемъ, знакомъ москвичамъ того времени и Моцартъ, но онъ не ладился подъ нашъ стихъ, какъ ни запрягаль его въ наши оглобли какой нибудъ Фрей или Аеанасій.

Нынѣшняя оперетка или, какъ тогда ее величали, «Малая опера», тоже уже была извъстна москвичамъ. Изъ такихъ уже пользовались успъхомъ «Несчастіе отъ кареты» (Княжнина), «Өедулъ съ дѣтьми» (Екатерины Великой), «Новое семейство» (Вязмитинова) и еще нъкоторыя друг. Особенно нравились «Өедулъ съ дѣтьми», съ своими пъснями, хорошо подобранными, и «Несчастіе отъ кареты», ръзкая сатира на баръ «французолюбцевъ». Одна афиша «Өедула» составляла какую-то народную скороговорку! Для любопытства привожу часть именъ пятнадцати дътей Өедула: Дуняша, Өатяша, Минодора, Нимеодора, Митродора, Анкудимъ, Никодимъ, Иполитъ, Неофитъ, Парамонъ, Филимонъ и т. д.

Одна историческая пъсня изъ этой оперы: «Во селъ, селъ Покровскомъ», пътая актрисой Сандуновой, производила фуроръ во всъхъ тогдашнихъ салонахъ. Сандунова, какъ говорили, сама находила здъсь какой-то фактъ изъ собственныхъ своихъ приключеній, и потому-то мастерство ея въ этой пъснъ было мастерствомъ особеннымъ! Въ «Несчастіи отъ кареты» героиней была барыня полуфранцуженка, которая очень желала имътъ модную французскую карету, и, за недостаткомъ денегъ на покупку ея, ръшилась продать въ рекруты крестьянина.

Домашній шуть научиль этого б'єдняка сказать его госпож'є н'єсколько французскихь словь съ соблюденіемъ «прононсія», и т'ємь б'єднякъ спасъ себя отъ рекрутчины и женился на комъ хотієль. Усп'єхь эта оперетка им'єла тогда колоссальный, вс'є ходили слушать п'єніе Сандуновой и смотр'єть на «буфонства» любимаго тогда комическаго актера Ожогина, отъ одного выхода котораго на сцену публика уже помирала со см'єху. Но особенный фурорь въ этой пьес'є производила п'єсня на нап'євь изв'єстной п'єсни графини Шереметевой «Вечорь поздно изъ л'єсочку», п'єтая Сандуновой и ею сочиненная:

Еслибъ завтра да ненастье, То-то-бъ рада я была. Еслибъ дождикъ—мое счастье— За малинкой въ лёсъ пошла.

Въ тотъ романическій въкъ нъжныя души видъли въ пъснъ Сандуновой намекъ на судьбу извъстной крестьянки «Параши» (графини) съ Лизанькой (Сандуновой). Какъ извъстно, объ были актрисы и пъвицы, объ сыграли въ свътъ между современниками видную героическую роль.

Позднѣе, съ 1790 годовъ, на сцену входить въ моду слезливая нѣмецкая комедія, нѣмецкая драма и даже частію нѣмецкая опера и трагедія, и завладѣваетъ московскою сценою Августъ фонъ-Коцебу. Въ Москвѣ многіе дивились большому успѣху Коцебу и говорили: «Какъ это онъ, Коцебу, русскій подданный, могъ прославить себя литературно въ цѣлой Европѣ?» И вслѣдствіе этого всякая пьеса Коцебу въ переводѣ имѣла въ Москвѣ большой успѣхъ. Особенно съ большимъ успѣхомъ давались его драмы: «Сынъ любви», «Серебряная свадьба», «Ненависть къ людямъ и раскаяніе», «Попугай», «Бѣдность и благородство души» и проч.

Во всѣхъ пьесахъ Коцебу первыя женскія роли играла трагическая актриса М. С. Синявская; позднѣе замѣнила ее М. С. Воробьева, «сотворенная, какъ говорила тогдашняя критика, для драмъстарая москва.

Коцебу». Въ «Гусситахъ подъ Наумбургомъ», когда эту пьесу стали часто давать въ началъ 1812 г., весь театръ рыдалъ отъ игры этой артистки. Критика въ наивномъ восторгъ иначе ее не называла, какъ «невозможною». Нъсколькими годами позднъе такой же слезливый успъхъ въ Москвъ производили пріъзжіе изъ Петербурга артисты Самойловы въ пьесъ «Павелъ и Виргинія»; оба, мужъ и жена, были превосходны; въ первый разъ эти артисты играли на Арбатскомъ театръ въ оперъ «Водовозъ». Н. Полевой въ своихъ театральныхъ воспоминаніяхъ говоритъ: «Волосы стали у меня дыбомъ, когда Павла разлучили съ Виргиніею, а когда Павелъ бросается въ море, и потомъ на сценъ бъготня и смятеніе и ихъ вытаскиваютъ безъ чувства,—я едва дышалъ»...

Изъ также слезливыхъ пьесъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія въ Москвѣ долго не сходили съ репертуара двѣ Лизы: первая «Лиза, или торжество благодарности», соч. Н. И. Ильина; въ ней пожинала лавры Сандунова; вторая—«Лиза, или слѣдствіе гордости и обольщенія», соч. Б. М. Федорова, была взята имъ изъ повѣсти Карамзина «Бѣдная Лиза»; въ роли послѣдней изъ Лизъ опять пользовалась успѣхомъ Матрена Семеновна Воробьева. Послѣ представленія этой пьесы, по словамъ современниковъ, у ничѣмъ неповиннаго Лизина пруда въ Москвѣ по вечерамъ гуляли толнами влюбленные. Какой-то непочтительный поэтъ невинный прудъ почтиль даже слѣдующимъ двустишіемъ:

Здёсь Лиза утонула, Эрастова невёста, Топитесь, барышни, для всёхъ вась будеть мёсто.

Отличалась также такими же элегическими достоинствами комедія Евимьева «Преступникъ отъ игры, или братомъ проданная сестра» (истинное происшествіе). Въ Петербургѣ въ такихъ нѣмецкихъ драмахъ и русскихъ передѣлкахъ имѣлъ громадный успѣхъ актеръ Яковлевъ; особенно извлекалъ онъ слезы у эрителей въ «Графѣ Вальтронѣ», въ «Ненависти къ людямъ и раскаяніи» и въ тѣхъ же «Гуссистахъ подъ Наумбургомъ».

Даже ничего неимъющіе общаго со слезами танцы и балеть въ то время носили характерь элегическій и зритель ежеминутно трепеталь въ ужасѣ за участь любовниковъ. Такъ въ извъстномъ балетѣ «Ацисъ и Галатея» неожиданныя катастрофы съ перваго акта поражали публику,—герой балета, бъдный Ацисъ, съ открытіемъ занавъси, тотчасъ же попадаль неожиданно въ руки ужаснаго Полифема—онъ съ яростію опрокидываетъ его, схватываетъ за ногу и какъ перо бросаетъ черезъ сцену по воздуху. Ацисъ долженъ былъ бы уничтожиться отъ удара, но онъ невредимо сохра-

няется Амуромъ, подхватывающимъ его на лету и переносящимъ на облакъ въ безопасное мъсто. Во второмъ актъ Полифемъ застаетъ любовниковъ на берегу морскомъ въ самомъ страстномъ изъяснении чувствъ; онъ отрываетъ отъ горы цълый обломокъ скалы и съ яростию бросаетъ его на нихъ.



Лизинъ прудъ въ Москвѣ. Съ гравюры начала нынѣшняго столѣтія.

Гора летить и готова раздавить любовниковъ, не ожидающихъ такой бъды; но вдругъ вся эта скала раздвояется и изъ нея вылетаетъ Амуръ, въ то же мгновеніе сцена перемъняется, представляя восхитительнъйшее зрълище—царство любви.

Въ этой картинъ вся правая сторона сцены не имъда кулисъ, и цълая гора, кипящая съ верху до низу народомъ и занимавшая всю длину театра, выдвигалась впередъ. Всё продёлки съ падающимъ и летающимъ несчастнымъ героемъ балета дёлались въ то время съ куклою, одётою Ацисомъ. Другой такой же слезливый балетъ — «Венгерская хижина», былъ заимствованъ изъ исторіи венгерскихъ возмущеній и ни одинъ изъ зрителей не могъ устоять, чтобы не тронуться до слезъ сценою съ ребенкомъ во второмъ актъ, и много было пролито слезъ чувствительными барышнями при смотръніи этого балета.

Въ 1871 году московскую публику восхищала балетная танцовщица, или какъ ее тогда называли, пантомимная актриса Е. И. Колосова, особенно она была хороша въ роли «Медеи» и «Изоры» (Рауль синяя борода). Также очень нравилась публикъ ея русская пляска съ танцоромъ Огюстомъ. Знаменитая трагическая актриса Жоржъ даже просила ее выучить этой пляскъ ен меньшую сестру, которая плясала въ бенефисъ актрисы Жоржъ съ Огюстомъ. Колосова въ свой бенефисъ въ 1811 году, передъ балетомъ (Рауль синяя борода, котораго представлялъ Лефевръ) участвовала въ двухъ пьесахъ: въ комедіи Иванова «Женихи», она играла офицера Быстряя и въ опереткъ И. И. Вальберха: «Два слова или ночь въ лъсу» роль Розы, прислуживающей въ трактиръ.

Большія похвалы расточались въ это время балетамъ; по нимъ учились, хореграфическія произведенія того времени обнимали міръ видимый и воображаемый, исторію и миеологію, рыцарскіе романы и восточныя сказки. Но какая это была исторія! Такъ въ «Альцестѣ» миеологія грековъ была смѣшана съ понятіями нашего времени, такъ какъ въ древнемъ тартарѣ фигурировали черти и фуріи, одѣтые въ платье новаго покроя. Критика 20-хъ годовъ даетъ много интересныхъ данныхъ относительно театральныхъ костюмовъ на московской сценѣ. При костюмировкѣ на вѣрностъ мало обращалось вниманія. Дмитрій Донской являлся вооруженнымъ римскимъ мечемъ, Антигона въ русской фатѣ, Отелло въ полусапожкахъ, Аменаида съ брилліантовой гребенкой; своеволіе въ нарядахъ комическихъ лицъ было не менѣе безгранично. Женихъ являлся во французскомъ кафтанѣ, напудреннымъ, со шпагою, а невѣста — одѣтой по послѣдней книжкѣ «Дамскаго Журнала».

Въ «Бригадирѣ» всѣ женщины, исключая бригадирши, были одѣты въ платья послѣдняго времени, мужчины въ кафтаны 1770 года, а сынъ бригадира въ новомодный фракъ и напудренъ. Существовали привиллегированные костюмы. Подъячіе, приказные являлися непремѣнно въ короткихъ оборванныхъ кафтанахъ, въ треугольныхъ шляпахъ; необходимою принадлежностью считались

рукавицы, муфта, шпага, тавлинка. Евреи, какіе бы ни были, были всегда одъты въ платье польскихъ евреевъ. Театральныя преданія, впрочемъ, и по сейчасъ чтутся многими актерами. Такъ первый любовникъ непремънно является на сцену завитой бараномъ, а простакъ всегда въ рыжемъ парикъ и т. д.

Какъ уже мы выше сказали, послё пожара петровскаго театра представленія въ Москвё возобновились въ дом'в Пашкова на Моховой и затёмъ въ 1807 году сдёлано было распоряженіе о постройк'в новаго деревяннаго театра у Арбатскихъ воротъ, гдё оканчивается Пречистенскій бульваръ; на этой площади теперь устроенъ бассейнъ. Театръ былъ построенъ по плану архитектора Росси и открытъ 13-го апрёля 1808 года пьесой С. Н. Глинки «Баянъ», русскій п'єсноп'євець древнихъ временъ съ хорами и балетами. Площадь, на которой стоялъ театръ, была вновь нивелирована и вымощена, потому что въ дождливую погоду по ней ни пройти, ни проёхать было невозможно отъ грязи.

Арбатскій театръ быль очень красивъ, весь окруженъ колоннами, подъбады къ нему вели со всёхъ сторонъ; большое пространство между колоннъ въ видъ длинныхъ галерей, соединявшихся вмъстъ, представляло хорошее мъсто для проъздовъ. Внутреннее устройство театра было превосходное; декораціи для него написаны были художникомъ Скоти; балетмейстеромъ принятъ Лефевръ, и переведены изъ Петербурга танцовщики: Делиль, Ламираль и Константинъ Плетенъ. Но самая лучшая эпоха московскаго балета была только въ слёдующемъ году, когда сюда пріёзжалъ знаменитый Дюпоръ, который, порхая по сценъ, удивляль своею силою. граціей и легкостью; съ нимъ танцовали петербургскія танцовщицы: Сенклеръ, Новицкая и Иконина. Дюпоръ поставилъ здёсь балеты: «Зефиръ или вътренникъ, сдълавшійся постояннымъ» (Le volage fixé), «Любовь Венеры и Адониса или мщеніе Марса» и «Севильскій цирюльникъ». Въ ноябръ 1809 года на этомъ театръ играла отличная французская труппа, съ извъстной актрисой Жоржъ во главъ-она дебютировала въ роли Федры, потомъ Дидоны. Въ это время съ этой артисткой тъ же роли по-русски играла актриса Вальберхова; насчеть игры этой артистки въ Москвъ въ то время были сложены стихи:

> Вальберхова Дидона Достойна трона!

Актриса Жоржъ во второй разъ пріважала въ Москву въ 1812 году; въ то же время на сценъ Арбатскаго театра появилась ей соперница Семенова (Катерина Семенова). По словамъ критиковъ

того времени, Семенова ничѣмъ не отличалась отъ французской актрисы. Лучшіе литераторы того времени были руководителями Семеновой, Н. И. Гнѣдичъ по нѣсколько разъ проходилъ съ ней каждую роль. Русская артистка не знала твердо русскую грамоту, ей должны были начитывать роли, объяснять каждый монологъ съ удареніемъ всякаго стиха; послѣднему искусству ее обучала жившая у нея актриса П. А. Лобанова—извѣстная артистка на роли наперсницъ.

Жоржъ и Семенова съъхались въ одно время въ Москву и представляли однъ и тъ же роли; это состязание талантовъ вызывало въ московскомъ обществъ много толковъ и публика раздълилась на двъ партіи. Аріана, Меропа, Танкредъ чередовались на театръ по-французски и по-русски. Жоржъ, отдавая справедливость Семеновой, говорила, что она имъетъ передъ нею то преимущество, что играетъ трагедію и въ прозъ, которая на сценъ у нея нейдетъ съ языка.

Съ Семеновой играли тогда первыя роли Шушеринъ, Плавильщиковъ и Мочаловъ. Семенову вся знать Москвы приглашала къ себъ на вечера и за прочтеніе какого нибудь монолога платила по 500 рублей. Во время представленія «Меропы», въ которой она явилась въ роли Аменайды, ей была поднесена брилліантовая діадема, и тогдашній поэть Ю. А. Нелединскій, восхитясь ея игрою, написаль въ ложъ экспромть, кончающійся такъ:

Всёхъ привела въ восторгъ! Твоихъ стращася бёдъ, Всякъ чувствами къ тебё, всякъ зритель быль Танкредъ.

Гдъ требовалось изображение сильныхъ страстей—Семенова не имъла соперницъ. Оставя совсъмъ театръ, она долго жила въ Москвъ и участвовала во многихъ благотворительныхъ спектакляхъ.

Изъ такихъ спектаклей особенно замѣчательно былъ устроенъ въ большой залѣ Благороднаго Собранія, гдѣ она играла Эйлалію, вмѣстѣ съ извѣстнымъ любителемъ Ө. Ө. Кокошкинымъ, на этотъ спектакль недоставало мѣстъ для желающихъ. Въ другой разъ она играла на театрѣ графа Апраксина, тоже въ спектаклѣ благородныхъ любителей. Въ 1808 году на Арбатскомъ театрѣ съ большимъ успѣхомъ давалась пьеса графа Растопчина «Вѣсти, или убитый живой», въ ней играли актеры: Сила Сандуновъ, въ роли поэта и А. И. Лисицына, въ роли Мартеміаны Бабровны Набатовой, развозчины вѣстей.

Пьеса повторядась нѣсколько дней сряду; самому автору такъ понравилась игра Лисицыной, что онъ на другой день послѣ представленія прислаль ей сумму, равнявшуюся годовому окладу ея жалованія, надписавъ: Ея Совершенству Маремьянѣ Бабровнѣ Набатовой. Въ 1809 году 6-го декабря, въ 8 часовъ вечера, Арбатскій театръ посѣтилъ императоръ Александръ I; давали оперу «Старинныя святки», и когда Сандунова, игравшая Настасью боярышню, съ кубкомъ въ рукѣ вышла на сцену и запѣла: «Слава нашему царю, слава!» — Всѣ присутствовавшіе встали, обратились къ царской ложѣ и закричали: «Слава царю Александру!»

Въ отечественную войну, при полученіи свъдънія о Клястицкомъ и Кобринскомъ сраженіи давали на этомъ театръ опять «Старинныя святки», и здъсь опять Сандуновой пришлось величать нашихъ героевъ: Витгенштейна, Тормасова и Кульнева, вмъстъ съ присутствовавшей публикой. 30-го августа 1812 года былъ послъдній спектакль съ маскарадомъ въ этомъ театръ, давали «Семейство Старичковыхъ», публика состояла почти изъ однихъ военныхъ. При вступленіи непріятеля въ Москву, Арбатскій театръ сдълался одною изъ первыхъ жертвъ пожара.





## ГЛАВА VII.

Московскій театръ въ 1812 г. — Французская труппа. — Богатый театральный гардеробъ.—П. А. Позняковъ.—Спектакли въ Москвѣ во время нашествія Наполеона. — Трагическая судьба артистовъ.—Возрожденіе московскаго театра.— Апраксинскій театръ.—Дюбятельскіе спектакли. — Столыпинскій театръ.—Крѣпостные актеры.—Продажа столыпинской труппы.—Покупка труппы въ казну.—Графъ Гудовичъ. —Стариныя театральныя обыкновенія.—Отмѣна нѣкоторыхъ обычаевъ. — Графъ Ростопчинъ. — Дурасовскій театръ. —Театръ князя Хованскаго.—Харажтеристика князя.—Его шутъ Савельичъ.—Потемкинскій театръ.



О ВРЕМЯ пребыванія французовъ въ Москвѣ, въ отечественную войну, императоръ Наполеонъ приказалъ отыскать французскихъ артистовъ, жившихъ въ Москвѣ, и велѣлъ для военной публики дать нѣсколько спектаклей.

Французская труппа артистовъ, подъ управленіемъ даровитой актрисы Бюрсей, въ то время всёми забытая, жила въ большомъ дом' князя Гагарина, на Басманной, въ части города, совершенно противоположной той, откуда вступила непріятельская армія.

Семья артистовъ состояла изъ гг. Адне, перваго трагика парижскаго театра Сенъ-Мартенъ, Перу, Госсе, лефебра и г-жъ Андре, Перигюи, Лекень, Фюзи, Да-

мираль и Адне.

Короли кулисъ, въ лаптяхъ и сермяжныхъ армякахъ, влачили свое существованіе въ ограбленной столицъ. По приказу императора, генералъ Боссе выдалъ имъ значительную сумму денегъ для поправленія ихъ печальнаго положенія.

Воть какъ описываетъ актриса Фюзи <sup>1</sup>) составъ этой труппы, представшей передъ своимъ директоромъ, генераломъ Боссе. Первый трагикъ явился въ фризовой шинели и шапкъ ополченія; первый любовникъ — въ семинарскомъ сюртукъ и треугольной шляпъ; благородный отецъ — безъ сапогъ и съ дырявыми локтями; злодъй — безъ необходимъйшей части туалета — безъ панталонъ, въ коротенькомъ испанскомъ плащъ.

Женскій персональ быль одёть еще скуднёе. Вся труппа была разряжена такъ, какъ будто шла въ маскарадъ нищихъ и бродягъ. Одна только директорша, г-жа Бюрсей, была въ красной душегрёйкъ на заячьемъ мъху и въ головномъ уборъ Маріи Стюартъ, съ чернымъ страусовымъ перомъ и въ чалмъ, въ которой нъкогда играла въ «Трехъ султаншахъ» и «Заиръ».

Графъ Дюма, которому Наполеонъ поручилъ надворъ за Кремлемъ, открылъ спрятанные въ подземельяхъ сундуки съ разными богатыми придворными одеждами.

И надо представить себъ, съ какою жадностью, по словамъ Фюзи, артисты, почти нагіе, бросились вскрывать сундуки московскихъ бояръ. Мужчины дълили дъдовскіе кафтаны русскихъ; женщины отнимали другъ у дружки старинные атласные роброны бабушекъ и т. д.

Но, не смотря на всё эти роскошные наряды, у актеровь недоставало самаго необходимъйшаго — бълья. Далъе Фюзи говорить: у насъ не было ни платья, ни башмаковъ. Однако, ленты и цвъты посыпались на насъ градомъ въ день перваго спектакля; послъдніе находили въ казармахъ французской гвардіи. Къ стыду побъдителей, эти казармы гвардіи, гдъ развъвались ленты, были святые соборы Кремлевскій, Успенскій, Благовъщенскій и Архангельскій. Представленія французской труппы давались на Большой Никитской, на домашнемъ театръ Позднякова, гдъ теперь домъ князя Юсунова.

Театръ П. А. Позднякова въ Старой Москвъ славился своею роскошью, зимнимъ садомъ и другими затъями прошлаго вельможнаго барства. Спектакли Позднякова считались первыми въ Москвъ. Самъ хозяинъ на своихъ спектакляхъ и маскарадахъ важно разгуливалъ наряженнымъ не то персіяниномъ, не то китайцемъ. Про него сказалъ Грибоъдовъ въ своей комедіи:

На лбу написано театръ и маскарадъ.

У него же находился и «пѣвецъ зимой—погоды лѣтней»: это быль садовникъ-бородачъ, который во время баловъ и маскарадовъ, прячась въ кустахъ, щелкалъ и заливался соловьемъ. У Позднястарая москва.

кова режиссеромъ театра былъ Сандуновъ, а въ труппъ особенно славилась актриса Любочинская.

Про Позднякова, этого московскаго хлѣбосола и увеселителя, князь Вяземскій разсказываеть слѣдующій случай. У него въ качествѣ домашняго гофмаршала или камергера состояль нѣкто Лунинъ, который при дворѣ его хозяйничаль и приглашаль на празднества и проч. Въ Москву ожидали персидскаго или турецкаго посла. Разумѣется, Поздняковъ не могъ пропустить эту вѣрную оказію и занялся приготовленіями къ великолѣпному празднику въ честь именитаго восточнаго гостя. Къ сожалѣнію, смерть застала его въ приготовленіяхъ къ этой тысячи и одной ночи. Посоль пріѣзжаетъ въ Москву и Лунинъ къ нему является. Онъ докладываетъ о предполагаемомъ праздникъ и о томъ, что Поздняковъ извиняется передъ посломъ; за приключившеюся смертью его праздникъ состояться не можетъ.

Поздняковскій театръ французами быль приведень въ порядокъ съ необыкновенною роскошью и могъ щегольнуть невиданнымъ и неслыханнымъ богатствомъ. Здёсь ничего не было мишурнаго, все было чистое серебро и золото. Ложи были отдёланы дорогою драпировкою. Занавёсь была сшита изъ цёльной дорогой парчи, въ залѣ висёло стосемидесятимёстное паникадило изъ чистаго серебра, нёкогда украшавшее храмъ Божій.

Спена была убрана съ небывалою роскошью. Всюду виднѣлись въ изобиліи богатѣйшая мебель, драгоцѣнныя украшенія, мраморъ, бронза — ихъ извлекали изъ-подъ пепла и изъ погребовъ, куда москвичи прятали свои сокровища, предавая жилища огню. Кремлевскія палаты, галереи Чудова монастыря и колокольня Ивана Великаго были биткомъ набиты всевозможными сокровищами и драгоцѣнностями.

Черезъ три дня послъ приказа былъ назначенъ первый спектакль. Вотъ первая афиша: Theâtre Français à Moscou. Les comediens français auront l'honneur de donner mercredi prochain, 7 octobre 1812, une première représentation du «Jeu de l'amour et du hasard», comédie en 3 actes et en prose, de Mariveau. Suivie de «L'amant auteur et valet», comédie en 1 acte et en prose de Ceron. Dans le «Jeu de l'amour»: m-rs Adnet, Perroud, St.-Clair, Belcour, Bertrand; m-mes André, Fusil.

Цъна мъстамъ была назначена слъдующая: первая галерея 5 руб. или 5 франковъ, партеръ 3 рубля или 3 франка, вторая галерея 1 руб. или 1 франкъ.

Первый спектакль имъть большой успъхъ, военная публика неистово кричала «браво». Весь партеръ быль занятъ солдатами: заслуженные, съ крестами Почетнаго Легіона, сидъли въ первыхъ рядахъ; оба ряда ложъ были наполнены чиновниками штаба и офицерами войскъ всъхъ національностей.

Публика при всякой оказіи кричала: «Vive l'empereur! Vive Napoléon!» Женщинъ въ театр'я было немного—н'ясколько оставшихся гувернантокъ и модистокъ съ Кузнецкаго моста.

Оркестръ былъ превосходный и состоялъ изъ лучшихъ музыкантовъ гвардіи. Между тѣмъ какъ одни солдаты смотрѣли на представленіе, товарищи ихъ поочередно охраняли театръ.

Кое-гдѣ были разложены огни и чрезвычайное множество бочекъ съ водою и ведеръ стояло около самаго театра. По всей же Никитской и по бульварамъ тянулись сторожевые кордоны и пикеты — такія строгія мѣры предпринимались на случай пожара, могущаго произойти на сценѣ.

За все время пребыванія французовъ въ Москвъ дано было одиннадцать представленій. Вотъ пьесы, которыя имъли успъхъ и повторялись нъсколько разъ: «Figaro», «Le procureur arbitre», «Side et Zaira» «Три султанши» и друг. На театръ также очень нравились военной публикъ разнохарактерные дивертиссементы изъ танцевъ; послъдніе цъликомъ были взяты у русскихъ.

Изъ такихъ танцевъ особенно блистательно шла русская пляска, которую превосходно плясали двѣ сестры Ламираль—по рожденію русскія.

Самъ императоръ не удостоилъ своимъ присутствіемъ ни одного спектакля. Впрочемъ, Фюзи въ своихъ запискахъ говоритъ, что однажды Наполеонъ зашелъ на представленіе, когда давали пьесу «Открытая война».

Но для императора каждый вечерь давался концерть изъ пьесъ любимыхъ его авторовъ. Между иностранцами, живними въ Москвъ и уцълъвшими при общемъ погромъ, нашли итальянца, пъвца Таркиніо, къ нему добыли пьяниста, Мартини, сына автора оперы «Ръдкая вещь» (La cosa rara) и «Діанино древо», еще отыскали пъвицу романсовъ и аріетокъ, г-жу Фюзи.

Вотъ какъ описываетъ послъдняя одинъ изъ такихъ концертовъ: «Я пъла романсъ, которымъ прославила себя въ московскихъ гостиныхъ. Въ присутстви императора зрители не апплодировали; но романсъ, никому неизвъстный, произвелъ нъкоторое впечатлъные. Наполеонъ, разговаривая съ къмъ-то во время пънія, не слы-

шалъ романса, однакожъ шумъ въ залѣ заставилъ его спросить о причинѣ графа Боссе. Мнѣ приказано было повторить романсъ. Съ тѣхъ поръ меня безпрестанно мучили этимъ романсомъ. Король неаполитанскій выпросилъ у меня музыку. Романсъ былъ написанъ въ рыцарскомъ духѣ.

«7-го октября императоръ призвалъ меня и началъ разспрашивать объ улучшеніяхъ касательно театра. Онъ началъ перечислять артистовъ, которыхъ можно взять изъ Парижа, отмъчая имена ихъ карандашомъ на лоскуткъ бумаги; онъ говорилъ о мърахъ, которыя нужно принять для скоръйшаго доставленія ихъ въ Москву.

«Списокъ еще не былъ конченъ, какъ наши занятія были прерваны неожиданнымъ пріъздомъ адъютанта Мюрата съ извъстіемъ о пораженіи кородя неаполитанскаго подъ Тарутинымъ войсками Бенингсена.

«Въ тотъ же вечеръ былъ отданъ приказъ о выступленіи войскъ изъ Москвы, и бъдные французскіе актеры были предоставлены на свою волю—оставаться ли въ Москвъ, или слъдовать за арміей. Артисты изъ Москвы вытали очень печально и кончили путешествіе очень трагически. Первый любовникъ поъхалъ верхомъ, трагики и комики помъстились въ лазаретномъ фургонъ, директорша и первая любовница поъхали на тройкахъ въ ландо,—до Смоленска они кое-какъ дотащились, но уже отъ Смоленска на нихъ обрушились всевозможныя несчастья.

«Такъ, первый любовникъ потерялъ своего буцефала и отморозилъ ноги, и затъмъ, оставленный на большой дорогъ, умеръ съ голоду въ лазаретной фуръ.

«Другой первый сюжеть труппы забыль запастись рукавицами и валенками, на пути отморозиль себѣ ноги и руки, а при переправѣ черезъ Березину утопиль свою жену и повозку. Директорша и первая любовница долго путешествовали на одной хромой лошади, въ старомъ зарядномъ ящикѣ, но подъ конецъ на одномъ изъ приваловъ, во время партизанскаго наѣзда, первая любовница была сильно контужена ядромъ и вскорѣ скончалась.

«Самъ директоръ, графъ Боссе, долго путешествовалъ верхомъ на пушкъ, отморозилъ себъ ноги и кое-какъ добрался до Франціи».

По выход'є французовъ изъ Москвы, первый пос'єтиль Наполеоновскій театръ изв'єстный драматургь князь А. А. Шаховской.

Вотъ что онъ увидълъ здѣсь: на сценѣ валялись дохлыя лошади, лѣстница, корридоры и залъ были загромождены мебелью, зеркалами, музыкальными инструментами.



Шутъ Савельичъ. Съ старинной литографіи.

Въ уборныхъ валялись обрёзки парчевыхъ и бархатныхъ матерій, изъ которыхъ артисты выкраивали себъ кафтаны, а артистки сооружали юбки, береты и спенсеры.

Наши русскіе актеры, въ годину Отечественной войны, потер-пъли не мало.

Князь И. М. Долгоруковъ въ своемъ «Капищъ сердца» разсказываетъ:

«Когда партизаны-непріятели уже грабили въ окрестностяхъ около нашей подмосковной, мы снабдили подводами семейства актеровъ: Мочалова съ женою и дочерью и пъвицу Насову съ матерью и доставили имъ возможность дотащиться до Ярославля.

«При всемъ горъ и несчастіи, въ которомъ всякій изъ насъ тогда находился, были минуты, въ которыя нельзя было не расхохотаться. Напримъръ, когда я увидълъ, что Насова натягивала дугу у телъги и сама въ нее впрягала лошадь, Насова, которую я помню въ театръ, дающую оперу въ свой бенефисъ, которой, кромъ четырехъ тысячъ сбору въ одинъ вечеръ, летъли еще изъ партера на сцену кошельки съ особенными подарками признательности,—видъть же ее около лагуна съ дегтемъ и клячи было жалко и смъшно.

«Не меньше быль забавень и Мочаловь, когда онь вдругь прибъжаль къ матери моей и трагически вопіяль противь невъжества нашего управителя. Дъло было въ слъдующемъ: Мочаловь, видя, что мы слишкомъ стъснены, желаль нанять квартиру на заводъ; управляющій заводомъ, узнавъ, что онъ актеръ, запретиль ему отдавать квартиру, говоря, что Господь покараеть весь заводъ за то, онъ пріютиль въ такое тяжкое время гръшника—актера».

Этотъ Степанъ Мочаловъ быль отецъ извъстнаго въ свое время трагическаго актера П. С. Мочалова.

Театръ московскій возродился только въ 1814 году. Первая пьеса, игранная на московской сценѣ, была драма Бориса Өедорова «Крестьянинъ—офицеръ или извъстіе о прогнаніи французовъ изъ Москвы». Пьеса шла тридцать разъ къ ряду.

Но ранъе этого еще въ Москвъ давали на частномъ театръ графа С. С. Апраксина, на Знаменкъ, любимую оперу «Старинныя святки»; помимо этой пьесы шли тамъ патріотическія пьесы: «Храбрые кириловцы при нашествіи враговъ», соч. Вронченки; затъмъ «Освобожденіе Смоленска», «Всеобщее ополченіе» и комедія Бориса Федорова «Прасковья Прадухина».

Домъ Апраксина въ Москвъ былъ самый гостепріимный. Судить о широкомъ хлъбосольствъ этого барина можно по тому, что, какъ разсказываетъ князь Вяземскій, онъ вскоръ послъ нашествія фран-

цузовъ далъ въ одинъ и тотъ же день объдъ въ залъ Благороднаго собранія на 150 человъкъ, а вечеромъ въ домъ своемъ ужинъ на пятьсотъ. Но не одними балтазаровскими пирами угощалъ Москву Апраксинъ, и болъе возвышенныя и утонченныя развлеченія и празднества находили тамъ москвичи. У него бывали литературные вечера и чтенія, концерты и такъ называемые благородные или любительскіе спектакли.

Въ его барскомъ домѣ, какъ мы уже говорили, была обширная театральная зала; тамъ давали въ особенности славившуюся тогда оперу «Діана и Эндиміонъ», въ которой гремѣли охотничьи рога, за кулисами слышался лай гончихъ собакъ, а по сценѣ бѣгали живые олени. У него шли пьесы: «Ямъ», «Филаткина свадьба», «Русалка» и проч. Послѣ французовъ тамъ долго давался дивертиссементъ подъ названіемъ: «Праздникъ въ станѣ союзныхъ войскъ», съ солдатскими пѣснями. Въ труппѣ Апраксина былъ извѣстный комикъ Малаховъ и замѣчательный теноръ Булаховъ (отецъ), съ металлическимъ голосомъ и безукоризненной методой.

Про Булахова говорили итальянцы, что еслибы онъ пѣлъ въ Миланѣ или Венеціи, то затмилъ бы всѣ европейскія знаменитости. Въ любительскихъ спектакляхъ у Апраксина играли два очень талантливыхъ любителя—два соперника по искусству—пріятели Апраксина, Өед. Өед. Кокошкинъ и Ал. М. Пушкинъ: первый завѣдывалъ у него русскою сценою, другой—французскою.

Оба были превосходные актеры, каждый въ своемъ родъ. Первый былъ трагическій актеръ старинныхъ сценическихъ преданій и обычаевъ; второй былъ тоже большой знатокъ сценическаго искусства и на театръ былъ какъ дома, игралъ свою роль какъ чувствовалъ и понималъ и былъ неподражаемъ въ комедіи Бомарше, въ роли Фигаро.

На театр'в Апраксина много л'єтъ играли императорскіе актеры, и опера итальянская выписана и учреждена была тоже при содъйствіи Апраксина. Когда умеръ графъ Апраксинъ, то въ Москв'в про смерть его ходили разные слухи и разсказывали сл'єдующій, бывшій съ нимъ въ молодости, случай.

Онъ былъ съ къмъ-то въ пріятельскихъ отношеніяхъ. По какимъ-то служебнымъ непріятностямъ этотъ пріятель вынужденъ быль выйти изъ военной службы. Онъ поселился въ Москвъ,—это было въ парствованіе Екатерины II. Увольненіе отъ службы дълало его положеніе въ обществъ сомнительнымъ.

Онъ умираетъ. По распоряженію градоначальника отмѣняются военныя почести, обыкновенно оказываемыя при погребеніи быв-

шаго военнаго лица. Апраксину показался такой отказъ несправедливымъ; онъ командовалъ тогда полкомъ въ Москвъ и прямо отъ себя и, такъ сказать, частнымъ образомъ воздалъ покойнику подобающія почести.

Въ ночь, слѣдующую за погребеніемъ, является ему умершій, благодаритъ за дружескій и благородный поступокъ и исчезаетъ, говоря ему: до свиданія. Другой разъ является онъ ему и говорить: «Теперь приду къ тебѣ, когда мнѣ суждено будетъ увѣдомить тебя, что ты долженъ готовиться къ смерти».

Прошли многіе годы. Апраксинъ успѣлъ состариться и позабыть видѣніе. Наконецъ онъ легко занемогаетъ; ни докторъ, ни домашніе не видятъ въ нездоровьи его опасности, но онъ грустенъ и задумчивъ. Проходитъ нѣсколько дней и онъ, къ удивленію брата, быстро угасаетъ. Эту неожиданную смерть въ то время и объяснили третьимъ видѣніемъ, или сновидѣніемъ, котораго онъ былъ жертвою.

Кромъ театра Апраксина, послъ французскаго погрома, уцътълъ еще другой барскій театръ; помъщался онъ въ Знаменскомъ переулкъ, близъ Арбатскихъ воротъ, въ домъ Столыпина; театръ этотъ послъ перешелъ во владъніе къ князю Хованскому и позднъе былъ проданъ послъднимъ князю Трубецкому; вотъ по какому случаю. По сосъдству съ нимъ былъ домъ князя А. И. Вяземскаго, у Колымажнаго двора. Когда князъ скончался, на отпъваніе былъ приглашенъ московскій викарій. По ошибкъ онъ пріъхалъ въ домъ Хованскаго и, увидъвъ князя, сказалъ ему: «Какъ я радъ, князь, что встръчаю васъ; а я думалъ, что приглашенъ въ домъ для печальнаго обряда». Хованскій былъ очень суевъренъ и вовсе не располагалъ умирать. Онъ не взлюбиль дома своего и посиъшилъ продать его при первомъ удобномъ случаъ.

Труппа актеровъ Ал. Ем. Столыпина въ свое время пользовалась большою извъстностью. Особенно славилась въ ней опереточная актриса «Варинька» (Столыпинская), впослъдствіи вышедшая замужъ за извъстнаго писателя Н. Страхова.

До 1806 года почти вся труппа Петровскаго театра состояда, за небольшимъ исключеніемъ, изъ крѣпостныхъ актеровъ Столыцина.

Крѣпостныхъ актеровъ отъ свободныхъ артистовъ отличали только тѣмъ, что на афишахъ не ставили буквы Г., т. е. господинъ или госпожа, да и обращались съ ними тоже не особенно любезно.

Такъ, С. П. Жихаревъ разсказываетъ: «Если они зашибались, то имъ дълали тутъ же на сценъ выговоръ особаго рода». Въ 1806 году этихъ бъдняковъ помъщикъ намъревался продать.

Провъдавъ про это, артисты выбрали изъ среды своей старшину Венедикта Баранова; послъдній оть лица всей труппы, актеровъ и музыкантовъ, подалъ прошеніе императору Александру I: «Слезы несчастныхъ,—говорилъ онъ въ немъ,—никогда не отвергались милосерднъйшимъ отцомъ, неужель божественная его душа не внемлетъ стону нашему. Узнавъ, что господинъ нашъ, Алексъй Емельяновичъ Столыпинъ, насъ продаетъ, осмълились пасть къ стопамъ милосерднъйшаго государя и молить, да щедротами его искупитъ насъ и дастъ новую жизнь тъмъ, кои имъютъ уже счастіе находиться въ императорской службъ при Московскомъ театръ. Благодарность будетъ услышана Создателемъ Вселенной и онъ воздастъ спасителю ихъ».

Просьба эта черезъ статсъ-секретаря князя Голицына была препровождена къ оберъ-камергеру А. А. Нарышкину, который представилъ государю слъдующее объясненіе:

«Г. Столыпинъ находящуюся при Московскомъ вашего императорскаго величества театръ трупну актеровъ и оркестръ музыкантовъ, состоящій съ дътьми ихъ изъ 74 человъкъ, продаетъ за сорокъ двъ тысячи рублей. Умъренность цъны за людей, образованныхъ въ своемъ искусствъ, польза и самая необходимость театра, въ случат отобранія оныхъ, могущаго затрудниться въ отысканіи и долженствующаго за великое жалованье собирать таковое количество нужныхъ для него людей, кольми паче актрисъ, никогда со стороны не поступающихъ, требуютъ непремънной покупки оныхъ. Всемилостивъйшій государь! по долгу званія моего, съ одной стороны наблюдая выгоды казны и предотвращая не малые убытки театра, отъ пріема за несравненно большее жалованье произойти имъющіе, а съ другой стороны, убъждаясь человъколюбіемъ и просьбою всей труппы, объщающей всъми силами жертвовать въ пользу службы, осмъливаюсь всеподданнъйше представить милосердію вашего императорскаго величества жребій столь немалаго числа нужныхь для театра людей, которымъ со свободою отъ руки монаршей даруется новая жизнь и способы усовершенствовать свои таланты, и испращивать какъ соизволенія на покупку оныхъ, такъ и отпуска означеннаго количества денегь, котораго ежели не благоволено будеть принять на счеть казны, то хотя на счеть московскаго театра, съ вычетомъ изъ суммы, каждогодно на оный отпускаемой».

Бумага эта была подана государю 25-го сентября 1806 года; императоръ нашелъ, что цъна весьма велика, и повелълъг. директору театровъ склонить продавца на болъе умъренную цъну. Столыстарая москва.

нинъ уступилъ десять тысячъ и актеры, по высочайшему поведѣнію, были куплены за 32,000 рублей.

Изъ этихъ артистовъ въ свое время пользовались успъхомъ слъдующие актеры: І. П. Кураевъ-очень талантливый комикъ; А. И. Касаткинъ-пъвецъ и актеръ того же амплуа; Я. Я. Соколовъпъвецъ-теноръ, замъчателенъ былъ въ оперъ «Іосифъ» и въ «Водовозъ»; Лисицынъ — комикъ не высокаго комизма, особенно хорошій въ роляхъ дураковъ и шутовъ; Кавалеровъ-въ роли слугъ; изъ актрисъ: Баранчъева, хорошая въ роляхъ благородныхъ матерей и большихъ барынь; Караневича, которая, по словамъ С. П. Жихарева, роли молодыхъ любовницъ превращала въ старыхъ; упоминавшаяся уже выше г-жа Насова, водевильная актриса съ превосходнымъ голосомъ, чистая натура; Бутенброкъ, не дурная пъвица и сестра ея Лисицына, на роли старухъ, — объ были очень талантливыя актрисы; послъдняя выдвинулась случайно. Во время представленія «Русалки», игравшая роль Ратины Померанцева внезапно была поражена ударомъ на сценъ. Кто-то сказалъ, что молодая Лисицына, еще неопытная актриса, можеть замёнить ее; актеръ Сандуновъ убъдилъ ее согласиться сыграть за нее и самъ разрисовалъ дебютанткъ лицо сухими красками такъ, что она долго плакала отъ боли, и когда надъла костюмъ, то ея сестра и другіе товарищи приняли ее за Померанцеву и съ участіемъ стали разспрашивать о здоровьъ. Лисицына мастерски проведа свою роль и съ тъхъ поръ стала любимицей публики.

Существуеть преданіе, что крѣпостныхъ актеровъ публика не особенно любила и не такъ усердно посѣщала Петровскій театръ, гдѣ играли они.

Разсказывають, что вскорѣ послѣ покупки труппы, императоръ Александръ I смотрѣлъ игру актеровъ и она ему не понравилась. Государь замѣтилъ завѣдывавшему театромъ Нарышкину:

- Твои артисты совсёмъ испортились.
- Когда же, не можеть быть, ваше величество, отвъчаль острякъ Нарышкинъ,—какъ имъ испортиться, когда они играють на льду.

Въ то время подъ театромъ помъщались погреба съ винами.

Впосл'єдствіи, когда быль выстроень большой театрь въ Москв'є, графъ Ростончинь говориль, что это хорошо, но недостаточно; нужно купить еще 2,000 душь, приписать ихъ къ театру и завести между ними родъ подушной повинности, такъ чтобы по очереди высылать по вечерамъ народъ въ театральную залу: на одну публику над'єяться нельзя.

По постройкѣ Большого театра главнокомандующимъ въ столицѣ былъ генералъ-фельдмаршалъ графъ И. В. Гудовичъ. Русскіе артисты нашли въ немъ самаго ревностнаго покровителя—имъ были увеличены оклады и даны многія льготы; графъ самъ имѣлъ своихъ актеровъ и особенно хорошъ былъ его оркестръ музыкантовъ.

При Гудовичъ на театръвошло въ обыкновение со сцены, послъ первой игранной пьесы, извъщать публику о слъдующемъ спектаклъ



анонсомъ первые актеры съ тремя поклонами и говорили: «Почтеннъйшая публика! въ слъдующій (такой-то день) императорскими россійскими актерами представлено будетъ... а если возвъщался бенефисъ, то объявленіе оканчивалось: «такой-то артистъ ласкаетъ себя надеждою, что почтеннъйшая публика удостоитъ его своимъ посъщеніемъ».

Въ Петербургъ въ это же время, въ управленіе театрами князя П. Пофякина, было заведено, что артисть, возвъщавшій о спектакл'є, быль од'єть не иначе, какъ въ башмаки и съ треугольной шляпой. Разсказывають, что когда началась война 1812 года и французскій актерь Дюрень явился на сцену съ обычнымъ анонсомъ, сказавъ: «Messieurs, demain nous aurons l'honneur de vous donner» и пр., увид'єль, что въ зал'є всего сидить одинъ зритель, и то, кажется, должностное лицо, а потому тотчасъ же перем'єнилъ начало р'єчи и сказалъ: «Monsieur, demain nous aurons l'honneur... закрыть спектакли, распустить труппу и т. д.

Въ Москвъ играли по 31-е августа, но съ первыхъ чиселъ іюня, т. е. со времени объявленія войны, у подъъздовъ театра виднълись двъ кареты, не болъе—дворянство уже не посъщало театра, ходили только одни купцы.

При графѣ Гудовичѣ въ театрѣ было отмѣнено интересное для артистовъ «метаніе кошельковъ» на сцену. Про этого главнокомандующаго Москвы ходило много анекдотовъ. Гудовичъ былъ нрава горячаго, правилъ строгихъ, любилъ правду и очень преслѣдовалъ порочныхъ; видомъ онъ былъ угрюмъ и неприступенъ; но въ кругу друзей и домашнихъ ласковъ и привѣтливъ.

По словамъ князя Вяземскаго, онъ крѣпко стоялъ за свое званіе. Во время генераль-губернаторства его въ Москвѣ пріѣзжаеть къ нему иностранный путешественникъ; графъ спрашиваетъ его, гдѣ онъ остановился.—Аи pont de Maréchaux.—Des marechants ferrants, vous voulez dire, перебиваетъ графъ довольно гнѣвно; en Russie, il n'y a de maréchal que moi—Гудовичъ говаривалъ, что съ полученіемъ полковничьяго чина онъ пересталъ метатъ банкъ сослуживцамъ своимъ.—«Неприлично, продолжалъ онъ, старшему подвергатъ себя требованію какого нибудь молокососа-прапорщика, который, понтируя противъ васъ, почти повелительно вскрикиваетъ «аттанде».

Въ Москвъ онъ былъ настойчивый гонитель очковъ и троечной ъзды и принималъ самыя строгія мъры благочинія противъ злоупотребленія очковъ и третьей лошади. Никто не смълъ являться къ нему въ очкахъ; даже въ постороннихъ домахъ случалось ему, завидя очконосца, посылать къ нему слугу съ наказомъ: нечего вамъ здъсь такъ пристально разглядывать, можете снять съ себя очки.

Пріївжавшіе въ городъ изъ подмосковныхъ въ телівгахъ и въ коляскахъ должны были, подъ опасеніемъ попасть въ полицію, выпрягать у заставы одну лошадь и привязывать ее сзади.

Замънившій его графъ Ростопчинъ не гналь очки, и хотя и говориль въ одной изъ своихъ афишъ, что онъ «смотритъ въ оба», это, однако, не номѣшало ему просмотрѣть Москву, хотя и по обстоятельствамъ, отъ него не зависѣвшимъ.

Въ описываемую нами эпоху въ числъ барскихъ театровъ славился въ Москвъ Дурасовскій. У этого такъ называемаго тогда «евангельскаго» богача въ его имъніи Люблинъ было все, включительно до пансіона для дворянскихъ дътей съ учителемъ-французомъ, неизвъстно для какого каприза заведеннаго.

По словамъ миссъ Вильмотъ <sup>36</sup>), когда она разъ посътила театръ этого барина, на сценъ и въ оркестръ его появлялось около сотни кръпостныхъ людей, но хозяинъ разсыпался на счетъ бъдности постановки, которую онъ приписывалъ рабочей поръ и жатвъ, отвлекшей почти весь его наличный персоналъ, за исключеніемъ той горсти людей, которую успълъ собрать для представленія.

Самый театръ и декораціи были очень нарядны и исполненіе актеровъ весьма порядочное. Въ антрактахъ разносили подносы съ фруктами, пирожками, лимонадомъ, чаемъ, ликерами и мороженымъ. Во время представленія ароматическія куренія сожигались въ продолженіе всего вечера.

О другомъ такомъ же барскомъ театръ князя Хованскаго, анекдотъ изъ жизни котораго мы привели выше, намъ извъстно, что на немъ ставились цълыя оперы съ балетами.

Князь Хованскій самъ быль изв'єстень, какъ симпатичный поэть; его п'всенка въ свое время обошла всю Россію и, кажется, посейчась живеть въ памяти деревенскихъ д'ввушекъ и горничныхъ. Кто изъ насъ не слыхалъ милую п'есенку про «незабудочку»:

Я вечеръ въ лугахъ гуляла, Грусть хотъла разогнать, И цвъточковъ тамъ искала, Чтобы въ милому послать... и т. д.

Спектакли у князя ставились съ большимъ умѣньемъ и разборчивымъ вкусомъ. Смерть князя Хованскаго оплакивалъ Карамзинъ въ стихахъ («Друзья, Хованскаго не стало»). У князя Хованскаго жилъ извѣстный шутъ или дуракъ, Иванъ Савельичъ, котораго знала вся Москва. Этотъ Савельичъ на самомъ дѣлѣ былъ преумный и иногда такъ умно шутилъ, что не всякому остроумному человѣку удалось бы придуматъ подчасъ такія смѣшныя и забавныя шутки. Хованскіе очень любили и баловали его—для него была устроена особая одноколка и дана въ его распоряженіе лошадь; онъ въ этомъ экипажѣ ѣзжалъ на гулянья, которыя бывали на Масляницѣ и Святой. Въ лѣтнее время онъ появлялся на гуляньи подъ Новинскимъ въ своей одноколкѣ: лошадь вся въ бантахъ, въ порахъ, съ перьями, а самъ Савельичъ во французскомъ кафтанѣ, въ чулкахъ и башмакахъ, напудренный, съ пучкомъ и съ кошелькомъ и въ розовомъ вѣнкѣ, сидитъ въ своемъ экипажѣ, разъѣзжаетъ между рядами каретъ и во все горло поетъ: «Выйду-ль я на рѣченьку» или «По улицѣ мостовой шла дѣвица за водой». Выѣзды Савельича очень забавляли и тѣшили тогдашнее общество. Послѣ Хованскихъ Савельичъ въ Москвѣ жилъ въ домѣ Ек. Серг. Ивашкиной (урожденной Власовой, по первому мужу Шереметева), супруги оберъ-полиціймейстера въ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Савельичъ въ 1836 году былъ еще живъ; подъ конецъ своей жизни онъ сдѣлался комиссіонеромъ и нажилъ состояніе. Однажды, обязавшись чихнуть на каждый изъ сто двадцати ступеней, онъ добросовѣстно вычихалъ себѣ домъ у одного богатаго причудливаго московскаго вельможи.

Въ числъ барскихъ театровъ въ Москвъ въ концъ царствованія Екатерины II былъ очень недурной у графа Павла Серг. Потемкина, внучатнаго брата знаменитаго князя Таврическаго.

Смерть влад'яльца театра <sup>37</sup>) отъ отравы въ свое время произвела въ Москв'я не мало толковъ.

Бантышъ-Каменскій говорить, что кончину графа тогда приписывали посъщенію, будто бы сдъланному ему страшнымъ Шешковскимъ <sup>38</sup>) и вызванному внезапнымъ желаніемъ изслъдовать дъло о поступкъ его въ 1786 году въ Кизляръ съ персіянами.

Дѣло это помрачаетъ имя П. С. Потемкина коварнымъ и жестокимъ поступкомъ. Двое изъ братьевъ Али-Мегеметъ-хана, хищника персидскаго престола, бѣжали отъ его преслѣдованій; первый успѣлъ укрыться въ Астрахань, а второй приближался моремъ къ Кизлярскому берегу. Потемкинъ отказался принять его подъ предлогомъ, что Россія въ мирѣ съ Персіей.

Но изгнанникъ, преслъдуемый по пятамъ непріятельскими кораблями, ръшился съ отчаннія войти въ Кизлярскій портъ. Комендантъ Кизляра послалъ ему на встръчу лодки, наполненныя солдатами, которыхъ бъглецы радостно привътствовали. Но только что солдаты взошли на корабль, какъ бросились на персіянъ, переръзали, передушили и перетопили ихъ всъхъ и разграбили несмътныя сокровища, увезенныя на этомъ кораблъ принцемъ, который самъ погибъ въ волнахъ.

Дѣло это почти десять лѣть оставалось безгласнымъ, не смотря на общую его извѣстность, но наконецъ нашли нужнымъ поднять его, въ виду того, что Россія, воюя съ Персіей, приняла на себя защиту правъ принцева брата Сали-хана, спасшагося въ Астрахани и жив-





Видъ церкви и части сада села Останкина.

Съ офорта Лафона по рисунку съ натуры Делабарга (Изъ собранія ІІ. Я. Дашкова).

шаго въ Россіи забытымъ, пока онъ не сдёлался нуженъ, какъ предлогъ для войны съ Персіей.

Надъ Потемкинымъ было наряжено слъдствіе, —вся Москва заговорила объ этомъ скандалъ; Потемкинъ сдълался очень боленъ. Жена его, красавица Прасковья Андреевна (урожденная Закревская, род. 1763 г., ум. 1816 г.), растрепанная, простоволосая, съ воплемъ и слезами, приходила къ Иверской поднимать образъ Богородицы и несла его къ себъ въ домъ молебствовать по улицамъ Москвы. Жена Потемкина славилась своей красотой и пользовалась восторженною любовью князя Таврическаго.

Когда въ 1789 г. при главной квартирѣ его, рядомъ съ военнымъ штабомъ, образовался, къ удивленію Россіи, другой женскій, то въ числѣ лицъ послѣдняго, какъ говоритъ П. П. Бекетовъ <sup>39</sup>), Прасковья Потемкина занимала первое мѣсто.

Современники сохранили для потомства имена этихъ патріотокъ, облегчавшихъ воинскіе труды свътлъйшаго. Это были: П. А. Потемкина, гр. Самойлова, кн. Долгорукая, гр. Головина, кн. Гагарина, жена польскаго генерала де-Витта. Энгельгардть въ своихъ воспоминаніяхъ говорить, что женъ Потемкина «его свътлость оказывалъ великое внимание». Это внимание доходило у него до боготворенія. Воть какъ выражаль Потемкинь страсть «къ сударушкъ своей Парашенькъ»: «Утъха моя, сокровище безцънное, ты даръ Божій для меня», писалъ онъ ей. «Цалую отъ души ручки и ножки твои прекрасныя; моя радость... Дурочка моя умненькая, je vous porte dans mon coeur... Жизнь ты моя, тобою моя жизнь пріятна, безцённая, ангелъ, которымъ сердце мое наполнено... Я, видя тебя благополучною, буду счастливъ и въ архіерействъ подамъ мое благословеніе; облачась пребогато, скажу къ тебъ: да побъдиши враги твоя красотою твоею и добротою твоею. Знаешь ли ты, прекрасная голубушка, что ты кирасиромъ у меня въ полку! Куда какъ шапка къ тебъ пристала, и я правъ, что къ тебъ все пристанеть. Прости... цалую ручки ангельскія» («Рус. Стар.» т. XIII, 1875 г.).

Возвращаясь къ другому Потемкину, мы видимъ, что онъ, обвиняемый въ грабежъ и убійствъ, впослъдствіи издаль стихотвореніе: «Гласъ невинности». На это стихотвореніе явился колкій и ядовитый отвътъ—«Возраженіе на Гласъ невинности». Подобныхъ возраженій было еще три: одно изъ этихъ сатирическихъ посланій приписывали Державину; послъднее, по выраженію Болотова, «летало всюду въ Москвъ и читано было многими».

Въ Москвъ тогда говорили, что жадность Потемкина доходила до того, что онъ промънивалъ косяками людей и солдатъ на косяки горскихъ лошадей и овецъ, которыя ему были нужны. Онъ не жалъ́лъ своихъ соотечественниковъ отдавать въ неволю, ради своей корысти.

Къ дёлу Потемкина примъшивали еще генерала Гудовича, командира кубанскихъ войскъ и рязанскаго намъстника. Преслъдуемый такими непріятными слухами, Потемкинъ думалъ даже оставить Россію и поступить на службу австрійскаго императора. Молва въ Москвъ еще приписывала Потемкину смерть князя П. М. Голицына, молодого полковника, красавца, охранявшаго дорогу отъ Казани къ Оренбургу и нанесшаго первый ударъ Пугачеву. Но послъднее обвиненіе не върно: Голицына убилъ Шепелевъ на дуэли, какъ тогда говорили, «измъннически закололъ». Шепелевъ былъ женатъ впослъдствіи на одной изъ племянницъ князя Потемкина.

По поводу этой дуэли ходили слёдующіе толки. Въ бытность Екатерины II въ 1775 году въ Москве на бале, Голицынъ былъ замеченъ государыней; увидавъ его, она сказала: «какъ онъ хорошь! настоящая куколка». Эти слова его и погубили.

П. С. Потемкинъ воспитаніе получиль въ Московскомъ университетѣ, въ первые годы его основанія. Быстрая служебная карьера его начинается въ первую турецкую войну; здѣсь онъ получилъ чинъ гвардіи капитанъ-поручика и Георія 4-й степени.

Въ 1774 году онъ былъ произведенъ изъ бригадировъ въ генералъ-майоры и назначенъ начальникомъ двухъ секретныхъ слёдственныхъ комиссій—оренбургской и казанской, дъйствовавшихъ по дълу о пугачевскомъ бунтъ. Потомъ, какъ мы уже упоминали, онъ былъ въ Москвъ въ числъ судей надъ Пугачевымъ. За начальство въ южныхъ окраинахъ Россіи онъ получилъ Анненскую ленту, затъмъ Александровскую и камергерскій ключъ. Въ 1783 году онъ приводилъ къ присягъ покорившихся Россіи крымцевъ и убъдилъ царя Ираклія кахетинскаго и карталинскаго принять русское подданство, за что получилъ Владимірскую ленту и чинъ генералъпоручика. Съ 1784 года онъ былъ намъстникомъ саратовскимъ и вмъстъ съ тъмъ кавказскимъ. Несмотря на сильную протекцію своего могучаго родственника, онъ въ эти годы лишился благосклонности Екатерины и жилъ въ Москвъ, гдъ и считался однимъ изъ первыхъ въ числъ недовольныхъ правительствомъ.

По словамъ Бантышъ-Каменскаго, Потемкинъ отличался неустрашимостью, умомъ, образованіемъ, любилъ заниматься словесностью, зналъ въ совершенствѣ отечественный и многіе иностранные языки. Изъ произведеній его пера извѣстно болѣе десяти напечатанныхъ книгъ, въ числѣ которыхъ три драмы въ стихахъ: «Россы въ Архипелагъ», «Торжество дружбы» и переводная «Магометъ», трагедія Вольтера. Изъ неизданныхъ произведеній Потемкина: «Исторія о Пугачевъ» и описаніе кавказскихъ народовъ. Потемкинъ имѣлъ двухъ сыновей: Григорія Павловича, убитаго подъ Бородинымъ, и Сергъя Павловича, умершаго въ 1858 году, извъстнаго любителя искусствъ, литературы и театрала; оба они умерли бездътными, и родъ Потемкиныхъ пресъкся.





## ГЛАВА VIII.

Театры: въ Нескучномъ и Кусковъ.—Богатство Шереметевыхъ.—«Домъ въ уединеніи».—Наталья Долгорукова. — Описаніе Кусковской рощи. — Шереметевскій театръ.—Славное его прошлое. —Посъщеніе Кускова императрицей Екатериной П.—Характеристика графа П. Б. Шереметева.—Село Останкино; посъщенія этого села императоровъ Павломъ І.—Богатство объденнаго стола.—Императоръ Александръ I въ Останкинъ. — Историческая судьба актрисы графа Шереметева. — Графъ Н. П. Шереметевъ. — Романическая любовь его. — Прівъдъ императора Павла въ Останкино. —Бракъ графа Шереметева.—Смерть графини и трогательная печаль графа.—Благотворительность графа Шереметева.—Село Троицкое графа Румянцева. —Правднество въ немъ. — Пріемъ императрицы Екатерины П.—Историческія воспоминанія о Троицкомъ.



О КТО славился въ доброе старое время въ Москвъ своимъ театромъ и актерами, то это графъ Шереметевъ. Театровъ у графа было три, одинъ въ Москвъ и два подмосковныхъ—въ Кусковъ и Останкинъ; въ Кусковъ, помимо постояннаго театра, существовала еще воздушная сцена въ саду изъ липовыхъ шпалеръ съ большимъ амфитеатромъ; впрочемъ, такой воздушный театръ былъ еще въ Нескучномъ, селъ Д. В. Голицына. На воздушномъ театръ давали не только дивертисементы и водевили, но даже большія комедіи, трагедіи и балеты.

Загоскинъ объ этомъ говоритъ: «Я очень помню, какъ однажды въ проливной дождь дотанцовывали на немъ послъднее дъйствіе «Венгерской хижины» почти по колъно въ водъ».

Кусковскій театръ быль первый изъ русскихъ барскихъ театровъ; онъ быль несравненно богаче тогдашняго московскаго. Этотъ театръ надо считать разсадникомъ нашихъ сценическихъ талантовъ конца XVIII столътія. Стоялъ онъ у одного угла рощи; еще въ интидесятыхъ годахъ нынъшняго столътія видно было обветшалое зданіе его съ фронтономъ и порталомъ.

На этотъ нѣкогда знаменитый Кусковскій театръ, видно, не жалѣли тогда золота, которое еще въ упомянутые года блестѣло изъподъ пыли и паутины. Три яруса ложъ и особенно аванъ-сцена были отдѣланы со всею роскошью и грандіозностью итальянской архитектуры. Театръ былъ выстроенъ въ полгода французскимъ архитекторомъ Валли; годъ постройки его намъ неизвѣстенъ, — смутно извѣстно только, что его начали строить передъ Рождествомъ и окончили къ Петрову дню, ко дню ангела графа Петра Борисовича. Спектакли у Шереметева бывали по четвергамъ и воскресеньямъ, на нихъ стекалась вся Москва, входъ для всѣхъ былъ безплатный.

Въ виду этого обстоятельства, тогдашній содержатель московскаго частнаго театра Медоксъ обратился съ жалобой къ главно-командующему Москвы князю А. А. Прозоровскому на графа Шереметева, говоря, что онъ платитъ условленную частъ своихъ доходовъ Воспитательному дому, а графъ отбиваетъ у него зрителей.

Кусково, по преданію, получило свое названіе отъ куска, которымъ графъ Петръ Борисовичъ обыкновенно называль свою родовую собственность, небольшой участокъ земли, гдѣ были домъ, главный прудъ, садъ и село.

Вся земля кругомъ принадлежала князю А. М. Черкасскому и въ сравненіи съ его огромнымъ имѣніемъ, которое составляли почти всѣ ближнія села и деревни, окружавшія Кусково, дѣйствительно оно было кусочкомъ. Когда графъ Петръ Борисовичъ женился на единственной дочери князя Черкасскаго, то всѣ его помѣстья: Перово, Тетерки, Вишняки, Вылонь, Жулебино и Останкино, перешли въ родъ графовъ Шереметевыхъ. Княжна Черкасская, помимо этого, принесла мужу въ приданое болѣе 80,000 душъ крестьянъ.

Молодая графиня провела д'ятство въ Вишнякахъ и очень любила ихъ; она не хотъла забыть родину и молодой графъ исполнилъ желаніе своей супруги, выстроилъ для нея на своемъ кускъ дворецъ и назвалъ его Кусковымъ; домъ былъ построенъ по плану архитектора Валли.

Въ этомъ домѣ—въ одной комнатѣ стѣны были изъ цѣльныхъ венеціанскихъ зеркалъ, въ другой—обдѣланы малахитомъ, въ третьей—

обиты драгоцѣнными гобеленами, въ четвертой — художественно разрисованы не только стѣны, но и потолки; всюду античныя бронзы, статуи, фарфоръ, яшмовыя вазы, большая картинная галерея съ картинами Рафаэля, Ванъ-Дейка, Доминикино, Кореджіо, Веронезе, Рембрандта, Гвидо-Рени; большая часть картинъ была, впрочемъ, по смерти графа въ 1788 году вывезена въ Петербургъ и часть въ Останкино; въ нѣкоторыхъ комнатахъ висѣли люстры изъ чистѣйшаго горнаго хрусталя.

Замъчательны также были въ кусковскомъ домъ огромная библіотека и оружейная палата; въ послъдней было ръдкое собраніе древняго и новаго оружія: англійскія, французскія, испанскія, черкесскія, греческія и китайскія ружья, дамаскія сабли оправленныя въ золото и осыпанныя драгоцьными камнями, турецкіе ятаганы, шашки и проч. Въ числъ конскихъ приборовъ было съдло Карла XII, доставшееся вмъстъ съ его скакуномъ графу Борису Петровичу въ полтавскомъ сраженіи.

Въ спальнъ покойнаго графа висътъ неоконченный его портретъ, писанный пятнадцатилътнею его дочерью; смерть помъшала кончить его и неутъшный отецъ не хотътъ, чтобы чья нибудь рука коснулась работы милой его дочери. Другихъ портретовъ его было здъсь нъсколько, одинъ работы Гротта, простръленный 10-ю пулями; другой въ парадной столовой и также простръленъ пятью пулями; рядомъ съ нимъ проръзанный портретъ графини, жены его. Эти три испорченные портрета остались памятникомъ пребыванія здъсь французовъ въ 1812 г. По преданію, графъ П. Б. очень не любилъ французовъ и былъ врагъ тогдашней французской философіи.

Въ саду Кускова было 17 прудовъ, карусели, гондолы, руины, китайскіе и итальянскіе домики, китайская башня на подобіе нанкинской, съ колоколами,—графъ называлъ ее голубятней, каскады, водопады, фонтаны, маяки, гроты, подъемные мосты.

Теперешній домъ и садъ Кускова только остатки прежняго великольція: ныньшній такъ называемый гай или роща возлів театра быль ніжогда превосходнымъ англійскимъ садомъ, съ такою обстановкою, что графъ и его гости предпочитали его дому и французскому саду.

Въ этой рощё стоялъ лётній домъ графа Петра Борисовича, гдё онъ постоянно жилъ въ непріемные дни и гдё принималъ своихъ друзей. Домъ этотъ назывался «домомъ уединенія».

Въ этомъ домикъ жилъ графъ, когда лишился милыхъ сердцу жены и дочери и оттуда выходилъ только для пріема знатныхъ

гостей, иногда Екатерины и другихъ государей. Только тогда онъ являлся еще истинно русскимъ вельможею и иностранные принцы съ изумленіемъ описывали его пиры; но, возвратясь въ свой домикъ, въ свое уединеніе, онъ снова былъ отшельникомъ, върнымъ памяти о сердечномъ счастіи. Жена графа была красавица; она обладала такими роскошными локонами, что еще въ бытность фрейлиной императрицы Анны ей одной позволялось носить ихъ при дворъ.

Дочь графа Петра Борисовича была невъстою графа Никиты Ивановича Панина. Говорили, что отець быль вдвойнъ огорченъ какъ потерей дочери, такъ и горестію своего друга по ней. Тоска и чувствительность графа, можно сказать, была отличіемъ всѣхъ Шереметевыхъ. Кто не знаетъ славной страданіями Натальи Долгоруковой, самоотверженная любовь которой къ своему мужу увъковъчена въ нашихъ преданіяхъ старины!

По преданію, княгиня Наталья Борисовна пришла изъ Сибири прямо въ Кусково ночью, въ темный осенній вечеръ, перешла садъ и подошла къ дому; но въ немъ все было заперто. Бъдная путница, съ ребенкомъ на рукахъ, едва дошла до дома священника и тамъ провела ночь. Черезъ нъсколько недъль княгиня была уже при дворъ и въ милости. Екатерина возвратила ей все, что нъкогда потерялъ мужъ ея.

Поздиве многострадальная приняла схиму и жила въ Кіеввъвъ монастыръ, подъ именемъ старицы Нектаріи. Княгиня Наталья, по преданію, бросила свое обручальное кольцо въ Дивпръ и постриглась въ монахини въ одеждъ фрейлины съ екатерининскою лентою черезъ плечо.

Сынъ ея, по семейнымъ преданіямъ, былъ самымъ суетнымъ, мелочнымъ и тщеславнымъ человѣкомъ и едва не попалъ въ большую бѣду: онъ затѣялъ заговоръ и хотѣлъ возвести на престолъ Ивана Антоновича, при содѣйствіи родственника своего князя М. И. Долгорукова, точно такого же тщеславнаго человѣка; по разсказамъ, послѣдній у себя въ преогромномъ деревянномъ домѣ имѣлъ на подмосткахъ раззолоченный тронъ, на которомъ и сиживаль, и рѣдко въ присутствіи гостей сходилъ съ него.

Существуетъ разсказъ, крайне, впрочемъ, сомнительный, будто бы онъ посъщалъ въ Шлиссельбургъ Ивана Антоновича въ одеждъ авонскаго монаха.

Въ домъ уединенія въ 1810 году, помимо графа, жила еще Анна Николаевна—калмычка, весьма важное лицо въ Кусковъ.

Съ 1810 года домъ этотъ жадные опекуны стали отдавать въ наймы, и его нанимала для лътней дачи, прельщенная преданіями старины Кусковскаго театра, извъстная актриса Е. С. Сандунова; весною 1812 года нанялъ было его купецъ 1-й гильдіи Чертковъ, но отказался изъ опасенія сырости, затъмъ въ іюнъ нанималъ М. О. Бестужевъ за 500 р. и также отказался изъ опасенія сырости; уже въ іюлъ явилась придворная актриса Сандунова и давала 350 р. ради упущеннаго времени, но опекуны, цъня домъ въ тысячъ 50 и болъе, разсудили отказать «политическимъ образомъ», а въ самомъ дълъ потому, что она жила съ мужемъ въ разводъ; состояніе ея было неизвъстно и опасались «неблагопристойныхъ компаній».

Судьба спасла Сандунову отъ послъдующей встръчи здъсь съ французами, а ограбленный ими домъ былъ вскоръ сломанъ (см. очеркъ П. Безсонова).

На концѣ рощи было небольшое озеро подъ названіемъ Локасино; искусственная рѣка соединяла его нѣкогда съ другими небольшими озерами; черезъ рукава этой рѣчки живописно перекинуты были красивые мосты съ раззолоченными перилами; одинъ изъ нихъ велъ въ глубину рощи, къ такъ называвшемуся «убѣжищу философовъ» или въ Тентереву деревню, въ красивый домикъ съ зеркальными стѣнами, полами и плафономъ, наполненный тысячами рѣдкостей.

Недалеко отъ этого дома было другое зданіе подъ названіемъ «Метрея»; это былъ небольшой скотный дворъ, куда приводили графу на показъ его любимыхъ коровъ. У опушки «гая», недалеко отъ вынѣшней Гиреевской рощи и дороги въ Косино, билъ фонтанъ; въ пятидесятыхъ годахъ въ этомъ гаю стояла еще «бесъ́дка тишины» и курганъ.

Бесёдку окружаль нёкогда искусный лабиринть, а на курганё стояла статуя Венеры; возлё нея была львиная пещера; здёсь на лаврахъ лежалъ левъ, подъ нимъ была латинская надпись и здёсь же хранилась плита съ допотопными окаменёлостями, найденная въ окрестностяхъ Кускова.

Недалеко отсюда быль знаменитый стогь свна, который еще помнять немоторые старожилы; при приближени къ нему, замвчалась оригинальная бесвака, въ видв русской избы, въ которой за дубовымъ столомъ на тесаныхъ скамьяхъ сидвли дввнадцать мужичковъ въ праздничныхъ нарядахъ и въ интересныхъ позахъ и пили водку. Это была группа восковыхъ фигуръ, которая называлась пынною компаніею. П. Безсоновъ говоритъ, что эта группа не изображала русскихъ мужичковъ, а иностранцевъ, что тутъ были восковыя фигуры какого-то «Виліуса», «турка», еще «господина безъ печали.

веселаго брата», затёмъ «француза» и доктора «Бамбаса вмёстё съ дамой». Судьба этихъ куколъ была самая печальная: портной Иванъ Пучковъ и обойщикъ Нефедъ Никитинъ въ ночное время перебили ихъ, отшибли имъ головы и руки, обобрали ихъ платье и продали въ Москвъ. Позднъе опустошение этого «Шомьера» довершили мыши и всепожирающее время.

Также на идущей мимо театра въ Владычино дорогѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь мостъ черезъ каналъ, прежде былъ такъ называемый «потаенный фонтанъ», и стоило только шутнику отвернуть кранъ, какъ на бѣднаго, проходившаго черезъ мостъ, лился проливной дождъ.

Говоря о бывшемъ великолѣпіи Кускова, нельзя не вспомнить и о старинныхъ его угодьяхъ. Къ числу ихъ принадлежала и та роща, которая теперь извѣстна подъ именемъ звѣринца; звѣринецъ былъ въ окружности до трехъ верстъ; еще замѣтны теперь два пересѣкающихся подъ прямымъ угломъ въ срединѣ лѣса проспекта и видны слѣды каменной башни, служившей сборнымъ мѣстомъ охотниковъ, но уже нѣтъ слѣдовъ построекъ настоящаго звѣринца, гдѣ содержались разныхъ породъ звѣри: черные американскіе, сѣрые русскіе и сибирскіе медвѣди, лоси, лисицы и проч. Стада оленей ходили свободно; ихъ считалось до 600 головъ; остатки этихъ стадъ выведены отсюда въ 1809 г., и звѣринецъ уничтоженъ. Охоту графа составляли обыкновенно сорокъ псарей, сорокъ егерей, сорокъ гусаровъ и т. д., все по сорока.

Но охота графа принимала иногда болѣе огромные размѣры и тогда театромъ ея дѣлались всѣ окрестности; сотни наѣздниковъ и амазонокъ, благородныхъ гостей графа, цвѣтъ тогдашней аристократіи, множество богатыхъ экипажей, блестящихъ ливрей, лихихъ скакуновъ въ раззолоченныхъ уборахъ, все это составляло прекрасную картину, напоминавшую охоты Генриха IV въ Булонскомъ лѣсу, или королей англійскихъ въ Виндзорѣ.

На другой сторонъ сада, противъ грота и итальянскаго дома, возвышалось двукъ-этажное зданіе въ мавританскомъ вкусъ, подъ названіемъ эрмитажа; построенъ послъдній былъ архитекторомъ Валли; въ этомъ зданіи изъ нижняго этажа въ верхній была машина, поднимавшая на столъ 16 кувертовъ; низъ зданія былъ занятъ тремя буфетами; здъсь сервировали столъ и приборы, и каждый отдъльно поднимался наверхъ. Здъсь былъ также подъемный диванъ, поднимавшійся наверхъ вмъстъ съ гостями.

Наверху эрмитажа графъ по часамъ сиживалъ одинъ и никто лишній не могъ войти туда: все подавалось и принималось ма-

шиной. Также необыкновенно богаты были кусковскія оранжереи, теплицы, но лучшія деревья перешли къ Шереметевымъ отъ Черкасскаго; здъсь были безцѣнныя лавровыя и померанцевыя деревья огромной величины, считавшія уже при графѣ П. Б. нъсколько стольтій своей жизни.

Оранжереи, теплицы и грунтовые сараи Шереметева снабжали фруктовыми отводками всё окрестныя помёстья и много способствовали развитію плодоваго садоводства не только подъ Москвою, но и во всей Россіи.

Для лавровыхъ деревьевъ были сдѣланы особыя двери или, лучше, проломы до 18 аршинъ въ вышину; такихъ лавровъ и померанцевъ было трудно найти даже на югѣ; нѣкоторыя деревья доходили до 18 аршинъ высоты, кадки вмѣстѣ съ деревомъ вѣсили до 150 пудовъ; для перенесенія ихъ съ мѣста на мѣсто требовалось до ста человѣкъ, но на каткахъ ихъ сдвигали съ мѣста 60 рабочихъ; деревьямъ по счету слоевъ одного высохшаго дерева приходилось съ чѣмъ-то 400 лѣтъ; по оцѣнкѣ, сдѣланной во время опеки надъ малолѣтнимъ наслѣдникомъ Шереметева, каждое дерево цѣнилось 10,000 рублей ассигнаціями.

На мъстъ нынъшняго оранжерейнаго зданія, гдъ уцълъла старая домовая церковь, стоялъ первый домъ владъльцевъ, за которымъ въ память петровской этохи и для собранія во-едино голландскихъ памятниковъ, сооруженъ былъ домъ—«Голландскій» (1749 г.).

Этоть домь быль весь выложень внутри изразцами или плитками самаго разнообразнаго рисунка, съ мраморнымъ поломъ, укращенный по стънамъ множествомъ картинъ съ голландскими видами, фламандской школы, рисовавшими домашній бытъ.

Безсоновъ замѣчаетъ, что, разумѣется, всѣ главные источники для своихъ причудливыхъ плановъ молодой графъ пріобрѣлъ женившись на Варварѣ Алексѣевнѣ Черкасской (1711—1767 гг.), дочери извѣстнаго А. М. Черкасскаго (очень честнаго, но недостаточно дѣятельнаго канцлера Анны и Елисаветы) и наслѣдницѣ несмѣтныхъ, въ томъ числѣ сибирскихъ богатствъ, прибавимъ—наслѣдницѣ особенно изящнаго вкуса; отецъ завѣдывалъ строеніемъ дворцовъ и садовъ, равно какъ устройствомъ художественныхъ ремеслъ.

Въ Кусковъ уцълъла еще желъзная ръшетка, сдъланная по рисунку, который, во время пребыванія здъсь, на досугъ набросала Екатерина.

Въ то старое время существоваль еще «Итальянскій домъ», предназначенный для памятниковь итальянскаго искусства, пре-

имущественно для дорогихъ картинъ, съ историческимъ и духовнымъ содержаніемъ; внѣшность дома теперь обезображена, внутри—жилые покои съ мебелью петровскаго времени; картины и рѣдкости вынесены. Прежде вездѣ, кромѣ картинъ и статуй, были мраморъ, золото, хрусталь, рѣзъба по дереву, штофъ, атласъ, живописные плафоны и фрески. Домъ этотъ поврежденъ послѣ отдачи въ наймы.

Отъ итальянскаго дома черезъ валъ вель мостикъ, гдё стояли пять каменныхъ изящныхъ домиковъ, съ окнами и воротцами, рёшетками и колоннами; все это было вызолочено; правая сторона обводнаго канала была отведена для ръдкихъ птицъ, лебедей, журавлей, американскихъ гусей, фазановъ, пеликановъ и т. д.

Пруды Кускова были полны дорогихъ рыбъ; рыбы было столько, что неводомъ вылавливали заразъ по 2,000 карасей — и разъ была вынута изъ пруда раковина съ жемчугомъ; встарину на прудъ было нъсколько рыбачьихъ хижинъ, стояли яхты съ шлюпками и лодками, былъ островъ съ руинами, были матросы въ шкиперскихъ кафтанахъ кофейнаго и вишневаго цвъта съ бълыми пуговицами.

Помимо прудовъ, среди садовъ Кускова протекалъ быстрый «ручей»; онъ былъ расчищенъ, углубленъ, обложенъ по берегамъ камнемъ и обращенъ въ «рѣчку»; отъ этой рѣчки сдѣланы отводы и каналы, вырыты водоемы, ручейки, обставленные разукрашенными съ живописными берегами островками, переходными мостиками, съ золочеными перилами, башенками, бесѣдками и т. д.

Перечисляя памятники роскошнаго прошлаго Кускова, нельзя обойти описаніемъ каруселя съ затѣйливыми играми, какъ-то: кольцами, мячами, кеглями, висячимъ шаромъ, деревянными конями для ѣзды въ одноколкахъ, фортункой, качелями висячими и круглыми на столбахъ; затѣмъ былъ здѣсь «Діогенъ», врытый въ землю,—сидѣлъ онъ въ дубовомъ чану со снимающейся крышкой; философъ былъ сдѣланъ изъ алебастра и росписанъ подъ цвѣтъ натуральнаго тѣла; онъ имѣлъ при себѣ муравленый кувшинъ и шнуровую книгу въ кожаномъ переплетѣ.

Въ саду быль еще «храмъ молчанія» или «тишины». Въ этомъ зданіи, сооруженномъ въ лабиринтъ, стояли только, въ знакъ молчанія, двъ большія вазы съ крышками. Въ саду также въ нъкоторыхъ мъстахъ возвышались большія «декораціи» изъ тесу, съ изображеніями красками красивыхъ ландшафтовъ и строеній. Такія декораціи часто употребляль въ дъло князь Потемкинъ во время проъздовъ Екатерины по бъднымъ и скучнымъ мъстно-

стямъ. Была въ Кусковъ одна «декорація», представлявшая домики, при нихъ ворота съ замкомъ и скобками.

Красовалась тамъ еще бесёдка «Трефиль», снаружи и внутри обитая равендукомъ, съ расписными стеклами; на ней надпись: «Найтить здёсь спокойство»; быль и «философскій домикъ», обитый внутри березовою корою и на дверяхъ съ надписью на французскомъ и русскомъ языкахъ. Въ числё затёй стоялъ еще «открытый воксалъ» для музыки и танцевъ, съ наугольными кабинетами, снаружи и внутри фонари и колокольчики.

Но наибольшею роскошью, какъ мы уже говорили, отличался театръ Шереметева. По величинъ онъ равнялся нынъшнему московскому Малому театру, но удобствомъ, вкусомъ, изяществомъ и богатствомъ онъ далеко оставлялъ второй позади.

Построенъ онъ, какъ мы сказали, по плану архитектора Валли и убранъ внутри по рисункамъ извъстнаго Гонзаго. Начатъ онъ, по преданію, годъ спустя послъ постройки барскаго дома.

Театровъ, до постройки главнаго, въ Кусковъ было нъсколько; такъ, по архивнымъ спискамъ, извъстны сначала были: «Домашній», «Старый», «при вокзалъ въ гаъ», затъмъ уже «Новый» и «Новоустроенный». Въ новомъ видъ театръ просуществовалъ недолго— передъ кончиной Петра Борисовича и въ первые лишь годы Николая Петровича. Театръ Шереметева у современниковъ стяжалъ громкую славу какъ отличнымъ исполненіемъ богатаго репертуара, такъ и счастливымъ выборомъ главныхъ исполнителей, число которыхъ было весьма немногочисленно, но за то хорошо поддержанъ массою танцовщицъ и особенно превосходнымъ оркестромъ и хоромъ пъвчихъ. Особенно также богатъ былъ театръ роскошными декораціями и обильнымъ гардеробомъ.

Лътомъ, въ праздники, представленія переносились на «воздушный театръ», номъщавшійся подъ открытымъ небомъ въ большомъ саду, между итальянскимъ домомъ и деревяннымъ бельведеромъ. На этомъ театръ было поставлено нъсколько драмъ, съ десятокъ комедій, до двадцати балетовъ и болъе сорока оперъ; нъкоторыя изъ этихъ театральныхъ пьесъ ставились здъсь ранъе двора и эрмитажа.

Въ началъ нынъшняго столътія театръ быль запечатанъ. Было даже время, много лъть тому назадъ, когда въ запустъломъ театръ поселились цълою шайкою мошенники и съ трудомъ были оттуда выгнаны.

О полнотъ и богатствъ гардероба можно судить по тому, что въ 1811 году, по сдъланной описи «театральнаго платья», парчеваго, пелковаго и т. д., было сундуковъ семнадцать, а разныхъ уборовъ, перьевъ, обуви и т. п.—76 сундуковъ. Исполнители театральные помъщались въ особыхъ корпусахъ, близь театра, «свои» же иногда и по собственнымъ домамъ; пъвчіе, родоначальники знаменитой нъкогда Шереметевской капеллы, преимущественно малороссы; пъвцы-солисты, музыканты, актеры и актрисы, танцовщики и танцовщицы особо—изъ своихъ и приглашенныхъ за плату. Въ старшихъ музыкантахъ было много иностранцевъ, главные Файеръ и Фацилъ или Фасціусъ, а изъ своихъ русскихъ: Дмитрій Трехваловъ, позднъе—Алексъй Скворцовъ, Осипъ Долгоносовъ и Василій Зайцевъ.

Любопытно, что музыкантамъ-иностранцамъ, особенно же актерамъ и актрисамъ, предпочтительно предъ прочими сожителями и наравнъ съ графскою семьею, отпускались изъ прудовъ къ столу караси, иногда (напримъръ, русскимъ въ посту) въ большомъ количествъ на весь корпусъ, такъ что, глядя на счеты, можно бы съ перваго раза подумать, не считалось ли это принадлежностью и лучшимъ питаніемъ жрецовъ сценическаго искусства. Стражами театра состояли старшій «гусаръ Иванъ Бълый съ шестью рабочими». Графскій библіотекарь, какъ и поставщикъ театральныхъ пьесъ, былъ кръпостной человъкъ—Василій Вороблевскій; театральныхъ пьесъ и другихъ сочиненій этого автора, напечатанныхъ въ эпоху отъ 1772 по 1797 г., извъстно болье пятнадцати.

Въ 1787 году, въ бытность Екатерины II въ Кусковъ, графъ Шереметевъ давалъ представленія на своемъ театръ; графъ Сегюръ, бывшій на этихъ спектакляхъ, говоритъ, что балетъ удивилъ его не только богатствомъ костюмовъ, но и искусствомъ танцовщиковъ и танцовщицъ. Наиболъе ему показалось страннымъ, что стихотворецъ, музыкантъ, авторъ оперы, какъ и архитекторъ, живописецъ, написавшій декораціи, такъ и актеры и актрисы—всъ принадлежатъ графу и были его кръпостные люди.

Всё празднества въ Кускове отличались необыкновенною пышностью; во время праздниковъ у графа Шереметева, число гуляющихъ посетителей доходило до 50 тысячъ человекъ, исключая званыхъ гостей, которыхъ приглашалось по билетамъ более 2,000 человекъ.

Гдѣ теперь столбы и шлагбаумъ, на выѣздѣ изъ кусковской земли въ сторону Пернова и Опекунова, при поворотѣ къ Тетер-камъ, стоялъ деревянный столбъ съ надписью, приглашавшей посѣтителей Кускова «веселиться, какъ кому угодно, въ домѣ и въ саду».

Изъ такихъ историческихъ праздниковъ и торжествъ въ Кусковъ извъстенъ былъ «день открытія обелисковъ». Одинъ изъ такихъ, помъщенныхъ въ глубинъ Большого сада, тамъ, гдъ перегораживала его ръшетка по рисунку императрицы, имълъ на вершинъ статую яко-бы Минервы, но гораздо болъе похожую на фигуру самой государыни, съ надписью о посъщеніи 1775 года, «въ память чего благодарность сей монументъ изъ пожертвованнаго ея величествомъ мрамора соорудила».

Другой близь Большого дома, пирамидальный, гласиль, что «Екатерина II пожаловала графу II. Б. Шереметеву (мраморъ) въ 1785 году, во время бытности его губернскимъ предводителемъ московскаго дворянства».

Празднества встарину шли съ необыкновеннымъ великолъпіемъ: въ саду была иллюминація, прозрачныя картины, пирамиды, пъли хоры пъвчихъ, играли оркестры музыкантовъ, оранжерея была превращена въ вокзалъ, гдъ танцовали тысячи паръ.

Слухъ объ этихъ роскошныхъ праздникахъ дошелъ до государыни, и въ бытность императрицы въ Москвѣ во время празднованія двадцатипятилѣтія ея царствованія, на третій день торжествъ, 30-го іюня 1787 года, въ три часа пополудни, императрица отправилась въ Кусково со всѣмъ дворомъ и блестящею свитою. Екатерина вступила на кусковскую землю чрезъ великолѣпную арку, убранную оранжерейными растеніями, между которыми были размѣщены символическія картины съ привѣтственными надписями.

Наверху галереи играла музыка. При приближеніи повзда къ подъемному мосту 40), стоявшій на Большомъ прудв двадцати-пушечный корабль и другія меньшія суда салютовали, а съ береговъ также гремвли пушечные выстрвлы.

Къ большому дому вела галерея живыхъ картинъ: здёсь стояли попарно жители и слуги Кускова съ корзинами цвътовъ, дъвушки въ бълыхъ платъяхъ и вънкахъ разсыпали букеты по пути. Черезъ большой садъ хозяинъ провелъ царицу въ садъ англійскій и лабиринтъ, гдъ при вечернемъ солнцъ показывалъ свои прихотливыя сооруженія и ръдкости, а послъ повелъ царицу въ театръ, гдъ давали оперу «Самнитскіе браки» и въ заключеніе балетъ. Екатеринъ очень понравился спектакль; она допустила всъхъ артистовъ къ рукъ и роздала имъ подарки.

На одномъ изъ праздниковъ въ Кусковъ сопровождалъ Екатерину императоръ австрійскій Іосифъ. Посътивъ Кусково, императоръ думалъ, что прівхалъ къ вънценосному владъльцу.

Графъ Сегюръ въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ, что столь графа Шереметева въ этотъ день былъ сервированъ золотою посудою на шестьдесятъ персонъ; графъ Комаровскій, видѣвшій этотъ праздникъ, замѣчаетъ въ своихъ запискахъ: «что всего болѣе удивило меня, такъ это плато, которое было поставлено передъ императрицей. Оно представляло на возвышеніи рогь изобилія, все изъ



Графиня П. И. Шереметева. Съ гравированнаго портрета Зелигера.

чистаго золота, а на томъ возвышеніи былъ вензель императрицы изъ довольно крупныхъ бридліантовъ».

На возвратномъ пути изъ театра весь садъ уже горъть огнями; на пруду плавали лодки и гондолы съ пъсенниками и хорами музыкантовъ; два обелиска по объимъ сторонамъ пруда представляли два яркихъ маяка, вдали горъли щиты съ вензелевыми изображеніями царицы и сыпались цълые каскады разноцвътныхъ огней. Передъ началомъ фейерверка государынъ подали механическаго голубя, и съ ея руки онъ полетълъ къ щиту съ ея изображеніемъ и парящей надъ нею Славой; вмъстъ съ этимъ щитомъ въ одинъ мигъ всиыхнули другіе и прудъ, и садъ залились яркимъ свътомъ.

Во время фейерверка разомъ было пущено нъсколько тысячъ большихъ ракетъ, и иностранцы, бывшіе на праздникъ, удивлялись, какъ частный человъкъ могъ тратитъ нъсколько тысячъ пудовъ пороху для минутнаго своего удовольствія.

На этомъ праздникъ безчисленныя толпы народа гуляли цълую ночь. Въ галереъ былъ ужинъ, во время котораго пъли пъвчіе.

Государыня возвратилась съ праздника по дорогъ, освъщенной вплоть до Москвы плошками, фонарями, смоляными бочками. Когда царица подъъзжала къ Москвъ, то въ столицъ били утреннюю зарю.

По преданію, графъ повториль такой праздникъ еще два раза— 1-го августа и потомъ 6-го августа. На первомъ изъ этихъ праздниковъ между прочими пъесами на театръ былъ поставленъ балетъ, неигранный еще на императорскомъ театръ: «Инеса де-Кастро», соч. Канціани.

Графъ П. Б. Шереметевъ умеръ 30-го ноября 1788 года; онъ похороненъ вмёстё со своими предками въ соборной усыпальницё Спасо-Андроніева монастыря. Сынъ героя полтавскаго и прутскаго, современникъ Петра и шести другихъ царствованій, онъ быль истинный вельможа золотого въка Екатерины, ослъплявшій иноземцевь «умною нышностью»; пышность его не была разорительная: онъ расходоваль только то, что получаль изъ именій, и быль далеко не расточительный и весьма осторожный въ расходахъ, превосходный хозяинъ, устроившій систематическую экономію и строгіе штаты со смътами. П. Безсоновъ въ своемъ очеркъ («Графиня Прасковья Ивановна Шереметева») про него говоритъ: «это былъ образецъ екатерининскаго вельможи-богача, ловкій, хотя не слишкомъ услужливый и довольно самостоятельный придворный, съ хитростью, блествишею въ его нъсколько скошеныхъ глазахъ, важный, но не надменный и со всёми до низшихъ ласковый, не любившій головоломнаго труда, но очень кръпкій природнымъ умомъ и образованный пофранцузски; членъ знати европейской и вмёстё хлёбосольный русскій баринъ; артисть въ душъ для всьхъ искусствъ, съ отличнымъ ко всему вкусомъ, до изысканной гастрономіи и равно до тяжелыхъ дъдовскихъ блюдъ».

Въ его домахъ: петербургскомъ, московскомъ и кусковскомъ до конца его жизни ежедневно накрывались столы для бъдныхъ дворянъ, часто до ста приборовъ, изъ десятка и болъе блюдъ—самъ же Шереметевъ никогда не ълъ болъе трехъ блюдъ.

Выважаль онъ на охоту въ сопровождении не менте какъ пятидесяти дворянъ, которымъ онъ благодътельствовалъ, и имъя при себъ не менте 700 человъкъ дворни, какъ-то: конюховъ, шатерничихъ, поваровъ и пр.; шатры, палатки, огромные запасы слъдовали за нимъ большими обозами.

Въ гости онъ тадилъ къ состдямъ также въ сопровождении нъсколькихъ сотенъ конныхъ проводниковъ; но, не смотря на такую пышность вытадовъ, онъ очень любилъ уединяться, и даже одно время хотълъ постричься, носить воду, дрова въ келью и выметать соръ своими руками.

Графъ прожилъ 75 лътъ, умеръ въ почетномъ званіи оберъ-камергера и кавалеромъ ордена св. Андрея Первозваннаго. Онъ былъ обладателемъ ста-сорока-тысячъ душъ крестьянъ.

Графъ Петръ Ворисовичъ во время первыхъ дворянскихъ выборовъ въ Москвъ, при учреждении губерній въ 1782 году, былъ единогласно выбранъ сперва въ уъздные предводители дворянства, и на другой день, когда тогдашній главнокомандующій графъ З. Г. Чернышевъ пригласилъ всъхъ дворянъ въ грановитую палату для выбора губернскаго предводителя, они опять единогласно выборали графа й въ эту почетную должность.

У покойнаго графа былъ сынъ Николай Петровичъ; послъдній, подобно отцу, умълъ угощать высокихъ посътителей, давать праздники, превышавшіе пышностью и блескомъ даже тъ, которые даваль отецъ.

Николай Петровичъ жилъ въ другомъ своемъ имѣніи подъ Москвой, с. Останкинѣ, въ красивомъ домѣ, выстроенномъ по плану знаменитаго архитектора Гваренги, но нѣсколько измѣненномъ по вкусу графа нашимъ русскимъ не менѣе знаменитымъ зодчимъ Козаковымъ.

Императоръ Павелъ посъщалъ Останкино, и графъ приготовилъ ему однажды слъдующій сюрпризъ: когда государь проъзжалъ густую рощу, которая заслоняла видъ на Останкино, то вдругъ, какъ бы по мановенію волшебнаго жезла, деревья упали, открывъ красивую панораму всего Останкина.

Въ ожиданіи государя сдѣлана была отъ начала рощи до самаго Останкина просѣка, у каждаго подпиленнаго дерева стоялъ человѣкъ и, по данному сигналу, сваливалъ деревья. Императоръ былъ очень удивленъ, любовался декораціей и благодарилъ хозяина за доставленное ему удовольствіе.

Останкинскій домъ по убранству и роскоши представляль ц'єлый музей: масса бронзы, гобеленовъ, художественныхъ статуй, картинъ, венеціанскія зеркала, всюду мраморъ, мозаика, золото, китайскій и японскій фарфоръ, мебель съ инкрустаціями и т. д.

Нижній этажъ былъ обитаемъ, верхній же представляль великолъпный театръ, окруженный настоящими чертогами. Садъ въ Останкинъ дълился на англійскій и паркъ передъ домомъ; аллеи липъ были подстрижены стънами и кругами, всюду виднълись мраморныя статуи, бесъдки и т. д.

Налѣво оть дворца могучая кедровая роща, по преданію, вывезенная изъ Сибири старымь владѣльцемъ Останкина, княземъ Черкасскимъ, бывшимъ сибирскимъ губернаторомъ. Въ этой рощѣ стоитъ мраморная урна надъ прахомъ любимой собаки графа. Недалеко отсюда была и аллея вздоховъ изъ липъ.

Между деревьями встръчаются въковые дубы и среди нихъ есть могучій дубь—прародитель всъхъ тамошнихъ дубовъ, имъющій за собою нъсколько стольтій.

Императоръ Павелъ не разъ посъщалъ Останкино. По вступленіи на престолъ, государь здъсь быль встръченъ боемъ въ литавры съ хоровымъ гимномъ на день коронованія его, положеннымъ на музыку Козловскимъ:

- «Какія солнцы озаряють
- «Великолѣпный русскій тронъ?
- «Въ божественной четѣ сіютъ
- «Лучи отъ царскихъ двухъ коронъ» и проч.

Когда, въ царствованіе императора Павла, король польскій, Станиславъ Понятовскій, посѣтилъ Останкино, то его козяинъ даль для него блестящій праздникъ.

Король быль удивлень великольніемь Шереметевскаго имьнія. Посль роскошнаго объда король отправился въ театръ, на которомь крыпостные актеры сыграли уже игранную при Екатерины пьесу «Самнитскіе браки»; роскошные костюмы, точные эпохъ, были необыкновенно богаты, на артисткъ, игравшей главную роль, было ожерелье цъною въ 100,000 рублей; декораціи были написаны Гонзаго.

Послѣ шелъ балеть, и затѣмъ всѣ гости уже танцовали въ залахъ; подъ конецъ былъ предложенъ ужинъ,—въ залѣ, въ которой ужинали, былъ устроенъ роскошный буфеть, уступы котораго были уставлены драгоцѣнными сосудами.

Между гастрономическими блюдами подавали тогда модное кушанье подъ названіемъ «бомбы à la Sardanapale, облитыя соусомъ эпикурейцевъ». Это было нъчто очень вкусное, состоящее изъ дичиннаго фарша; изобрътено это блюдо было поваромъ прусскаго короля Фридриха II.

Большія блюда съ десертами были накрыты хрустальными колпаками, на которыхъ были представлены разныя этрусскія фи-



Графъ Н. П. Шереметевъ. Съ портрета, принадлежащаго Императорскому Эрмитажу.

гуры. Дорога, по которой побхаль король въ Москву, была вся освъщена горъвшими смоляными бочками.

Во время коронаціонныхъ празднествъ императора Александра І Останкино посътилъ государь—здъсь ему былъ устроенъ нышный праздникъ. Государя съ семействомъ встрътили полонезомъ Козловскаго, слова Державина «Громъ побъды раздавайся», съ пушечстарая москва.

ными выстрёлами; затёмъ была пропёта кантата на день коронованія государя: «Русскими летитъ странами на златыхъ крылахъ молва»; послё пёлъ еще графскій хоръ изв'єстные тогда куплеты: «Александръ! Елизавета! Восхищаете вы насъ!»...

По окончаніи об'єда, высокіе пос'єтители приглашены были въ темную комнату, обращенную окнами на дворъ, и оттуда смотр'єли блистательный фейерверкъ. Блестящая иллюминація, устроенная Шереметевымъ, отъ Останкина тянулась на пять верстъ къ Москвъ и стоила ему нъсколько десятковъ тысячъ рублей.

Второвъ въ своихъ занискахъ говоритъ, что на всемъ пути стояли какія-то изобрѣтенныя особыя машины, въ конструкцію которыхъ входила серебряная ткань. Теперь нельзя представить той роскоши и блеска, которыми отличались почти всѣ московскія собранія эпохи восшествія на престолъ Александра I—возможенъ ли теперь, напримѣръ, маскарадъ съ пятнадцатью тысячами гостей, въ родѣ того, какой былъ устроенъ въ Слободскомъ дворцѣ по случаю коронаціи императора?

Не менте богатый праздникъ въ Останкинт дали опекуны молодого графа, во время пребыванія двора съ новобрачными въ 1817 г.; въ это время постилъ имтніе Шереметевыхъ и прусскій король Вильгельмъ III, отецъ новобрачной.

Пріємъ царственныхъ особъ состоялся утромъ, въ полдень былъ здѣсь утренній спектакль, давали русскую пьесу: «Семикъ или гулянье въ Марьиной рощѣ». Пьеса эта долго не сходила въ то время съ репертуара; она была не что иное, какъ большой дивертисементь изъ пѣсенъ и плясокъ.

Съ этой пьесой связанъ слъдующій анекдотъ: для пънія и пляски въ «Семикъ» часто былъ приглашаемъ любитель — военный писарь Лебедевъ, замъчательный «плясунъ-ложечникъ»: не было въ то время ни одного вечера или барскаго спектакля, въ которомъ бы не плясалъ и не пълъ Лебедевъ. Высокіе покровители этого Лебедева вздумали и на этотъ разъ пригласить его на спектакль. Императоръ Александръ I не любилъ такихъ удовольствій, плясунъ ему не понравился, и узнавъ, что онъ военный писарь, государь запретилъ ему впредь показываться на сценъ, а начальству тоже досталась гонка за допущеніе на сцену военнослужащаго.

Августъйшее семейство, по прівздъ въ Останкино, было встръчено хоромъ пъвцовъ, пропъвшимъ модную тогда кантату: «Ты возвратился, благодатный», затъмъ на устроенномъ въ залъ театръ, до поднятія занавъса, послышалась русская пъсня «Не будите меня молоду».

При поднятіи занавъса представилась слъдующая картина: вся импровизованная сцена была убрана срубленными березками, гдъ въ кружкахъ на полянахъ пировали крестьяне. Въ спектаклъ участвовали всъ кръпостные артисты, какъ пъвцы, актеры, такъ и дансеры и дансерки, хороводы ходили по сценъ, распъвая неумолкаемо русскія пъсни: «Заплетися плетень», «А мы просо съяли» и затъмъ плясовую, въ то время самую излюбленную, «Подъ липою былъ шатеръ».

Послъ на сцену явились цыгане во главъ съ извъстной цыганской пъвицей Стешой, прозванной цыганской Каталани; послъдняя пропъла тоже модный въ то время романсъ Жуковскаго «Дуброва шумитъ, сбираются тучи».

Затъмъ слъдовала болъе веселая пъсня «Зеленая рощица всю ночь прошумъла» и т. д. Въ числъ шереметевскихъ пъвчихъ здъсь былъ извъстный впослъдствии пъвецъ Императорскаго московскаго театра П. Булаховъ, отецъ не менъе извъстнаго Петербургу опернаго артиста.

Бархатный теноръ Булахова, по разсказамъ современниковъ, былъ необыкновенно красивъ, и, получи послъдній музыкальное образованіе, онъ могъ бы затмить всъ тогдашнія европейскія знаменитости. Пъла на этомъ праздникъ еще извъстная въ то время оперная артистка Кротова, въ русскомъ сарафанъ, трогательную пъсню Мерзлякова: «Я не думала ни о чемъ въ свътъ тужить».

Затыть участвоваль и кордебалеть шереметевскій во главы съ дансеркой Медвыдевой, плясавшей поды хоровую пысню «Возлы рычки, возлы моста»; съ нею плясаль еще тогдашняя балетная знаменитость Лобановь. Танцы были поставлены лучшими вы то время балетмейстерами Глушковскимы и Аблецомы.

Въ дивертисементъ участвовалъ еще и солдатскій хоръ, пропъвшій пъсню на бъгство французовъ:

> «За горами, за долами «Бонапарте съ плясунами» и т. д.

Военная пъсня эта производила тогда большой успъхъ. Императоръ Александръ не разъ угощалъ ею своихъ высокопоставленныхъ иноземныхъ гостей. Такъ разсказываетъ князъ Вяземскій <sup>41</sup>), въ 1813 году, около Дрездена, по случаю именинъ государя, наша артиллерія угощала объдомъ прусскую.

На объдъ былъ и прусскій король; послъ объда короля угостили молодецкой солдатской пъсней. Королю прусскому такъ понравилось русское пъніе, что для его удовольствія солисть-рожечникъ хора, бомбардиръ Милаевъ, желая отличиться, отъ натуги надо рвался и черезъ недълю отдалъ Богу душу.

Говоря о Кусковскомъ театръ мы видимъ, что онъ сталъ процвътать въ 1790 году, въ эпоху страстной любви графа къ его актрисъ Парашъ, по сценъ «Жемчуговой»; эту фамилію графъ далъ своей будущей женъ, романическая судьба которой болъе извъстна всъмъ чувствительнымъ барышнямъ отъ крестьянскаго до барскаго сословія по пъснъ:

«Вечоръ поздно изъ лѣсочка «Я коровъ домой гнала» и пр.

Графа Н. П. Шереметева его современники представляли тогда тридцативосьмилътнимъ страстнымъ, котя нъсколько и пресыщеннымъ мужчиной, страсти котораго были—охота, лошади да женщины.

Образованный и благородный человъкъ по своему времени, графъ при первой встръчъ со своей крестьянкой былъ пораженъ ея красотой и воспылалъ къ ней серьезной страстью; онъ сталъ вести свою любимицу по артистической дорогъ.

Онъ взялъ ее изъ отцовскаго дома и помъстилъ во флигелъ, гдъ жили его актрисы; здъсь онъ обратилъ все свое вниманіе на образованіе своей избранницы. Къ ней были приставлены учителя, въ числъ которыхъ были и иностранцы; для сценическаго искусства ей была дана наставница, Т. В. Шлыкова, подруга и неизмънный другъ Параши до гроба. Кусковскій театръ въ эту эпоху расцвъль и лучшимъ его украшеніемъ сдълалась талантливая Параша.

На одномъ изътакихъ парадныхъ спектаклей, данномъ 1-го августа 1790 г., въ приходскій праздникъ, она явилась въ великолѣпномъ балетѣ, не игранномъ еще на придворномъ театрѣ, «Инеса ди-Кастро» (Нинетъ а-ла-Куръ). Въ числѣ другихъ капитальныхъ ролей особенно она была хороша въ «Самнитскихъ бракахъ», гдѣ она играла роль Эліаны, въ блестящемъ рыцарскомъ нарядѣ среднихъ вѣковъ (вмѣсто классическаго) и въ шлемѣ.

Въ этомъ видѣ была снята на одномъ изъ портретовъ будущая графиня Шереметева. Въ Кусковскомъ театрѣ еще недавно сохранялась классическая колесница о двухъ колесахъ, на которой вы-ъзжала Параша.

Будущую графиню въ этой роли видѣли императоръ Іосифъ, король Станиславъ Понятовскій и многіе знатные принцы. Графъ въ Параштѣ встрѣтилъ дѣйствительно рѣдкую и высокую душу и любовь его скоро сдѣлалась страстью постоянной и единственной.

Живя съ нею, графъ съ каждымъ часомъ совершенствовался и возвышался и не могъ того не чувствовать.

Онъ разстался съ прежними мелкими страстями и увлеченіями, постепенно бросиль охоту, забыль праздную жизнь, предался сценическому искусству, сдёлался хорошимь хозяиномъ, распространиль и усовершенствоваль школу, покровительствоваль художникамъ, много читалъ и много дёлалъ добра.

Разстояніе между его общественнымъ положеніемъ и положеніемъ его подруги было слишкомъ велико для тогдашняго времени: тогда скорѣе простили бы распутства, не знавшія предѣла, чѣмъ подобную страсть, и вся эта блестящая обстановка и внѣшность скрывала только самую глубокую драму, полную треволненій, огорченій и проч.

По разсказамъ старыхъ людей, графъ нерѣдко входилъ въ комнаты Параши и заводилъ съ ней бесѣду, какъ ему тяжело, что онъ собирается жениться на равной, и нужно имъ разстаться. Параша не выражала ни упрековъ, ни жалобъ, только послѣ, когда выйдеть графъ, она плакала и молилась.

Графъ Н. П. жилъ съ Парашей въ такъ называемомъ «новомъ домѣ», построенномъ имъ на мѣстѣ «Мыльнѣ», наискось отъ театра; внутри этого дома все было просто—въ спальнѣ же актрисы Жемчуговой было еще проще: въ окнахъ занавѣсы изъ затрапезы и серпянки, въ простѣнкѣ зеркало, двѣ картинки съ пастушками, нишь для самой простой постели съ ситцевымъ подзоромъ, два сосновыхъ столика, березовыя кресла, потолокъ подбитъ холстомъ, полъ сосновый.

Единственную роскошь представляли картины, принадлежавтія графу. Параша знала одну дорогу—въ театръ да въ садъ по большой крайней аллеъ; девять лътъ, съ 1790 года, когда построенъ былъ этотъ домъ, до 1799 года здъсь жили влюбленные въ тиши и уединеніи, между природою и искусствомъ.

Но жить въ Кусковъ имъ было невесело—косые взгляды, намеки, сплетни и т. д., и, какъ разсказываеть Безсоновъ, случай ръшиль отъъздъ изъ Кускова: разъ, гуляя по большой аллеъ, Параша встрътила посътителей, прітхавшихъ погулять по саду; подученныя дъти бросились къ ней съ вопросомъ: «гдъ здъсь живетъ кузнечиха, гдъ здъсь кузница и есть ли дъти у кузнеца?» Огорченная, она бросилась въ свой покой и графъ послъ этого тотчасъ распорядился отъъздомъ въ Останкино.

Театръ былъ запечатанъ въ 1800 году и послѣ пятнадцатилѣтняго своего процвѣтанія покинутъ. Родной внукъ Натальи Борисовны Долгорукой, извъстный поэть И. М. Долгорукій, писаль о Кусковскомъ театръ:

«Театръ волшебный подломился, «Хохлы въ немъ оперъ не даютъ, «Парашинъ голосъ прекратился, «Князья въ ладоши ей не бьютъ; «Умолкли нѣжной груди звуки «И «Крезъ меньшой» скончался въ скукѣ».

То же самое послѣдовало и съ новымъ домомъ — жилищемъ влюбленныхъ; черезъ десять лѣтъ послѣ смерти графа, опекуны въ него стали пускать жильцовъ-дачниковъ, но вскорѣ дорогой памятникъ для Шереметевыхъ былъ срытъ до основанія и сглаженъ и на мѣсто его здѣсь посажены серебристые тополи.

Въ Останкинъ, какъ говорить біографъ Пр. Шереметевой, Безсоновъ, влюбленная чета вздохнула свободнъе, подругу графа только видъли да знали по слухамъ, не было у нея тысячи тяжелыхъ связей, заботливо отсюда удаленныхъ.

Графъ съ Парашей пересталъ вовсе посъщать мъсто дорогихъ, но щекотливыхъ воспоминаній, мало-по-малу всъ вещи изъ Кускова были вывезены; перевели также и театральную труппу и въ Останкинъ повторились тъ же представленія: оркестры музыки, хоры, катанья по прудамъ съ пъснями, фейерверки и проч. Въ Останкинъ театръ былъ только «домашній», допускались только избранные, меньше было огласки, болъе свободы для главной ея героини.

Графъ предпочиталъ чествовать въ Останкинъ высокихъ посътителей, какъ мы уже говорили, императора Павла I, короля польскаго Станислава Понятовскаго и др.

Зимою, живя въ Петербургъ, графъ еще меньше дълать у себя пріемовъ, на которыхъ ръдко показывалась Прасковья Ивановна. У графа Николая Петровича не было только парадныхъ праздниковъ, но обычнаго своего гостепріимства онъ не покидалъ, и ежедневный его открытый столъ, по обыкновенію, быль на тридцать и болье человъкъ. Садились за этотъ столъ, кто хотълъ, не только знакомые, но и мало извъстные хозяину. И. А. Крыловъ разсказывалъ князю Вяземскому, что къ нему повадился постоянно ходить одинъ скромный искатель объдовъ, чуть ли не изъ сочинителей. Разумъется, онъ садился въ концъ стола и, также разумъется, слуги обходили блюдами его какъ можно чаще. Однажды не посчастливилось ему пуще обыкновеннаго: онъ всталъ изъ-за стола почти голодный. Въ этотъ именно день случилось такъ, что хозяинъ, послъ

об'єда, проходя мимо него, въ первый разъ заговориль съ нимъ и спросилъ: доволенъ ли ты?

— Доволенъ, ваше сіятельство, отвъчаль онъ съ низкимъ поклономъ:—все было мнъ видно.

Въ его домъ, на Фонтанкъ, поставленъ въ саду былъ деревянный домъ, напоминавшій собою «Кусковскій домъ въ уединеніи» и здъсь уединялась нъжно любящая другъ друга чета.

Безсоновъ <sup>42</sup>) говорить, что въ Останкинъ, какъ хозяйку дома, Прасковью Ивановну навъщалъ императоръ Павелъ, признавая этимъ «совершившійся фактъ»; еще больше любилъ и уважалъ послъднюю за ен высокія душевныя качества московскій митрополитъ Платонъ, свътило своего времени. Посовътовавшись съ добрымъ своимъ другомъ, митрополитомъ Платономъ, «съ аппробаціи и благословенія его», графъ вступилъ въ законный бракъ.

Бракосочетаніе въ Москвѣ было торжественное въ церкви Симеона Столиника на Поварской 6-го ноября 1801 года; свидѣтелями при бракосочетаніи были близкіе люди: К. Ан. Щербатовъ, извѣстный археологъ А. Ө. Малиновскій и синодскій канцеляристъ Н. Н. Бемъ, домашній графа; со стороны же невѣсты, другъ ея актриса Т. В. Шлыкова, умершая въ 1863 году, 90-ти лѣтъ. Но бракъ ея долго сохранялся въ тайнѣ и бѣдная жена одного изъ первыхъ богачей и знатныхъ людей не смѣла при всѣхъ назвать его своимъ мужемъ. Въ послѣдніе годы супруги жили въ Петербургѣ на Фонтанкѣ въ собственномъ домѣ; спальня Прасковьи Ивановны находилась близъ домовой церкви и послѣдняя была единственнымъ ея утѣшеніемъ. З-го февраля 1803 года у ней родился сынъ Димитрій, но мать безпрерывно спрашивала о новорожденномъ, выражала боязнь, чтобы его не похитили; требовала часто къ себѣ и единственно радовалась, заслышавъ крикъ его въ сосѣдней комнатѣ.

Но дни ея были сочтены и 23-го февраля 1803 года она скончалась. Погребена она въ Невской лавръ; надъ могильной ея плитой видна слъдующая эпитафія:

> Храмъ добродѣтели душа ея была, Миръ, благочестіе и вѣра въ ней жила. Въ ней чистая любовь, въ ней дружба обитала и т. д.

Мужъ заказалъ портретъ лежавшей въ гробу графини и надписалъ девизъ покойной: «Наказуя наказа мя, смерти же не предаде мя».

Изъ спальни графъ устроилъ моленную или образную, завѣщавъ не прикасаться къ сей комнатѣ и блюсти ее какъ святыню; надпись цёла по сейчасъ; другая на полу, гдё скончалась графиня Вообще весь домъ и садъ въ Петербурге испещрены надписями въ ея память и сувенирами: здёсь сидёла она, здёсь проводила пріятно время и т. п. На бронзовой доске мраморной тумбы въ саду начертано:

Je crois voir son ombre attendrie Errer autour de ce séjour, J'approche—mais bientôt cette image cherie Me rend à mon douleur en fuyant sans retour...

Тяжка и мучительна была утрата супруги для графа; до самой своей кончины онъ не могъ вспомнить объ ней безъ слезъ—память о графинъ увъковъчена въ Москвъ постройкой «Страннопріимнаго дома» съ больницею и богадъльнею, основаннаго по мысли ея графомъ Н. Пет. Покойная графиня отличалась широкою благотворительностью; ежегодно, по завъщанію ея, выдается значительная сумма сиротамъ, бъднымъ, убогимъ ремесленникамъ, на выкупы за долги и на вклады въ церковъ. Послъ смерти графини, Кусково совсъмъ оскудъло—графъ еще при жизни ея перевелъ все оттуда въ Останкино,—даже звъринецъ графа оскудъль—всъ цѣнные его олени были перебраны къ столу, а борзыя и гончія, какъ и охотничьи наряды были проданы разнымъ лицамъ, славившимся въ ту пору охотою.

Къ довершенію всего и самъ «Крезъ меньшой», какъ тогда называли графа Ник. Пет., скончался въ Петербургъ 2-го января 1809 года, снъдаемый тоской по любимой супругъ.

Послѣ смерти графа, все его имѣніе перешло къ единственному его сыну, графу Дмитрію Николаевичу (род. 1803, умеръ въ 1871 году), не имѣвшему въ то время шести лѣтъ.

Его опекуны, во время долгой опеки, все свозили, уничтожали и продавали даже съ аукціона все движимое имѣніе, всѣ памятники, постройки, зданія, сооруженія и проч., прикрываясь недостаткомъ средствъ для штата. Нашествіе французовъ на Москву, въ 1812 году, имъ пришлось тоже кстати. Ссылаясь на посѣщеніе непріятелемъ подмосковныхъ имѣній Шереметева, они исписали огромные списки вещей, будто бы расхищенныхъ или уничтоженныхъ французами.

Послъ графа Дмитрія Николаевича осталось двое сыновей, а потому по прошествіи ста пятидесяти лътъ огромное богатство графовъ Шереметевыхъ, ни разу не дълимое, подверглось въ первый разъ дълежу между наслъдниками и выдълу вдовьей части. Говоря о Кусковъ, нельзя пройдти молчаніемъ и села Троицкаго, графа П. А. Румянцева-Задунайскаго, которое живо напоминаетъ также блестящіе годы царствованія Екатерины Великой.

До 1760 года исторія этой м'єстности не представляєть ничего зам'єчательнаго, но съ этого времени, когда оно перешло во влад'єніє графа Румянцева, для него настали лучшіє годы.

Скоро тамъ сооружена была церковь съ двумя колокольнями, выстроенъ обширный домъ, разведенъ садъ, устроены огромныя оранжереи, выкопаны пруды и проч. Графиня Марія Андреевна, мать Задунайскаго, особенно полюбила Троицкое и даже предпочитала его южнымъ помъстьямъ сына.

Августь 1775 года особенно памятень для Троицкаго; въ это время императрица Екатерина II здѣсь праздновала Кучукъ-Кайнарджійскій миръ послѣ своего десятидневнаго празднества въ столицѣ.

По преданію, государыня встрътила тамъ великолѣпный балъ и народный праздникъ. Троицкое въ то время представляло роскошную царскую дачу, въ родъ французскаго Версаля, гдъ государыню окружалъ весь блестящій ея дворъ.

Министры, вельможи, полководцы, иностранные послы, нѣсколько полковъ гвардіи расположены были по окрестнымъ полямъ и рощамъ Троицкаго; тысячи народа пировали на праздникѣ; для всѣхъ былъ столъ и вино для всѣхъ лилось полной чашей. Верстахъ въ двухъ отъ теперешней фермы старожилы указывали мѣсто подъ названіемъ «Столы»; здѣсь праздникъ продолжался нѣсколько дней.

Для государыни были разбиты роскошные шатры, въ одномъ изъ нихъ былъ накрытъ объденный столъ; послъ стола царица слушала музыку, цыганскія пъсни и смотръла на пляску.

Вечеромъ послѣ заревой пушки была иллюминація и фейерверкъ; по преданію, государыня отослала почетный караулъ, назначенный для нея, въ лагерь за кагульскую ферму, препоручивъ себя караулить народу, кочевавшему всю ночь въ Троицкомъ саду и селѣ.

Государыня, утажая изъ Троицкаго, изъявила желаніе, чтобы домъ свой въ имтніи графъ назваль Кайнарджи, въ память того, что здъсь среди роскошнаго пира не забыть былъ и миръ съ турками. Кагуломъ же названа ферма, выстроенная въ 1797 году графомъ Ник. Пет. Румянцевымъ, старшимъ сыномъ фельдмаршала. Кагульская ферма въ свое время была замъчательная; здъсь были собраны всъ русскія растенія и первыя земледъльческія

24

орудія и машины. Управляль этой фермой знаменитый агрономъ Роджеръ, которому сельскохозяйственное искусство обязано введеніемъ особаго плуга, изобрѣтеннаго имъ.

Послъ 1812 года все это образцовое хозяйство рушилось и луга заросли травой, и былое отошло въ область преданій. Младшій сынъ Задунайскаго Сергъй Петровичъ, впрочемъ, увъковъчиль эти преданія, поставивъ тамъ памятникъ, который находится теперь въ Фениной.

Вверху его стоить бюсть императрицы, а ниже на бёломы мрамор'в надпись: «Кайнарджи»; подъ нимь змён поднимаеть голову къ трофенмь Задунайскаго, но богиня Мира попираеть змёю и съ пальмой въ рук'в предстоить передъ императрицей. На пьедестал'в памятника надпись: «отъ Екатерины дана сему м'єсту знаменитость, оглашающая навсегда заслуги графа Румянцева-Задунайскаго».

Въ этомъ селѣ церковь сооружена въ 1774 году графомъ П. А. Румянцевымъ и, подновленная въ 1812 году, до войны съ французами она была очень богата; при приближеніи непріятеля крестьяне, желая спасти церковную утварь, собрали съ иконъ серебро и золото, сняли оклады, лампады и пр., все это зарыли въ церкви подъ полъ, за лѣвымъ клиросомъ и наскоро заложили плитою.

Но французы нашли кладъ и уже черезъ нъсколько мъсяцевъ послъ изгнанія ихъ оно было возвращено въ Троицкое; одного серебра здъсь было болье 12-ти пудовъ. Но недоставало еще многаго, въ томъ числъ ризы съ иконы св. Николая и драгоцъннаго ковчега.

На слѣдующее лѣто случилось поправлять мость, который и теперь существуеть между Фениной и Троицкомъ на Пехоркѣ, и подъ нимъ между свай изъ-подъ песку и илу у̀видали ризу, и нѣсколько дней спустя нашли и ковчегъ, зарытый въ неглубокой рытвинѣ, недалеко отъ села.

Встарину въ Троицкомъ были лучшія огромныя оранжереи, снабжавшія всё рестораны и фруктовыя лавки столицы рёдкими фруктами.





## ГЛАВА ІХ.

Большое количество садовъ въ древней Москвъ.—Замоскворъцкіе сады.—Садъ П. А. Демидова.—Заповъдныя въковыя рощи.—Мерзляковскій дубъ.—Нескучное Орлова и Д. В. Голицыва.—Воздушный театръ.—Жизнь Чесменскаго героя.— Шванвичъ.—Садъ въ Нескучномъ.—Манежъ, карусели.—Алексъй Орловъ на похоронахъ Петра ПП.—Кончина графа.—Заслуги Орлова въ дълъ коннозаводства.—Анекдоты.—Судьба Нескучнаго послъ смерти графа Орлова.—Село Островъ.—Историческое прошлое этого имънія.—Трафиня Орлова-Чесменская.—Ея набожность.—Дочь графа Орлова, графиня Анна Алексъена.—Вогатотворительность на монастыри.—Ея совътникъ архимандритъ Фотій.—Вогатство Юрьева монастыря.—Послушница Фотина.—Продълки этой ханжи.—Кончина Фотія.—Могилы Фотія и графини А. А. Орловой-Чесменской.—Судьба села Острова.



ОСКВА, по историческимъ преданіямъ, всегда красовалась своими рощами и садами. Прямо предъ «очами въкового Кремля» лежали «Садовники»; многія стольтія смотрълъ на нихъ Кремль, любуясь ихъ зеленью; оттуда, по вътру, къ нему навъвался сладкій запахъ цвътовъ и травъ; тамъ цълыя слободы заселялись только садоводами; къ нему примыкала какъ бы вдобавокъ цвътущая поляна (нынъшняя Полянка) съ прудами, рыбными сажалками, съ заливными озерами и т. д.

Сады въ урочищъ «Садовникахъ» были не прихотливы: въ нихъ не было ни регулярности, ни дорожекъ—однъ только неправильныя тропинки, и то не вездъ.

Въ этихъ садахъ вся праздная земля, не занятая деревомъ, кустомъ, грядой овощей, шла подъ сънокосъ хозяйскій. Плоды старыхъ садовъ московскихъ обыкновенно приносили яблони, вишни,

групи, малину, крыжовникъ (агрызъ), смородину черную и красную; съ бълою смородиною и съ земляникою на грядахъ долго, очень долго никто не былъ знакомъ изъ нашихъ предковъ (первый въ Москвъ землянику «викторію» ввелъ докторъ П. Л. Пикулинъ, въ концъ сороковыхъ годовъ). Малинники въ то время были очень густы, почти непроходимы, въ нихъ захаживалъ непрошенный гость— «косолапый Мишка». По краямъ садовъ сажаласъ черемуха, рябина, по угламъ иногда засаживали оръщникъ. Отъ каждаго сада, на болъе сырыхъ мъстахъ, тянулись огороды, большею частью капустные.

Въ числѣ замоскворѣцкихъ садовъ и огородовъ были также огороды и сады царскіе. Самый главный царскій садъ былъ «Васильевскій»; онъ отъ урочища «Подкопая» припиралъ по лугамъ къ устью Яузы, тамъ, гдѣ теперь Воспитательный домъ; этотъ садъ принадлежалъ Кремлю; его создателемъ былъ, если вѣрить преданіямъ, Василій Дмитріевичъ, сынъ Донского. Это былъ первый садоводъ изъ нашихъ великихъ князей; садъ этотъ примыкалъ къ рѣкамъ Москвѣ и Яузѣ, былъ орошаемъ еще и по срединамъ своимъ рѣчкой Сорочкою, протекающею черезъ дворъ нѣкогда главнаго архива коллегій иностранныхъ дѣлъ.

При впаденіи этой Сорочки въ устье рѣкъ была и мельница; на холмахъ Ивановскихъ красовались сосновыя рощицы. Татары, разгромивъ сады замоскворѣцкіе, не коснулись садовъ васильевскихъ.

Гроза отца Васильева—Димитрія, уже очень могучая, смирила ихъ своевольство, и въ новыхъ садахъ васильевскихъ они уже не бывали. Но за то впослъдствіи туть гарцовали поляки и разгромъ постигъ и эти сады, точно такъ, какъ и замоскворъцкіе при татарахъ. Слишкомъ три въка спустя послъ того большая часть луговъ васильевскихъ принадлежала уже богачу Демидову и на одномъ изъ этихъ луговъ построенъ имъ «Домъ воспитательный».

Что же касается до сада строителя этого дома, Проконія Акинфіевича Демидова, то онъ въ екатерининское время въ Москвъ былъ единственный: въ немъ было собрано около двухъ тысячъ сортовъ <sup>43</sup>) однихъ ръдкихъ ботаническихъ растеній. И по словамъ академика Палласа, который жилъ цълый мъсяцъ для описанія у Демидова, садъ у послъдняго не имълъ въ Россіи соперника.

Садъ Демидова находился за городомъ у самой Москвы-ръки, близь Донского монастыря. Онъ былъ разбитъ въ 1756 году; берегъ ръки тогда былъ совсъмъ неудобенъ для разбивки сада, и для этого работали здъсь надъ разравниваніемъ почвы цълыхъ два года по семисотъ человъкъ рабочихъ въ день.

Садъ имѣлъ правильную фигуру амфитеатра; сперва владълецъ посадилъ въ немъ однѣ плодовыя деревья, но потомъ засадилъ его ботаническими кустарниками и травянистыми растеніями и построилъ здѣсь множество каменныхъ оранжерей. Садъ отъ двора и дома къ Москвѣ-рѣкѣ шелъ уступами разной ширины и высоты, но длиною вездѣ въ девяносто пять саженъ; самая верхняя площадка отдѣлялась отъ двора прекрасною желѣзною рѣшеткою, которая имѣла около десяти саженъ въ ширину.

Съ правой стороны находились гряды съ луковичными растеніями, и тутъ же былъ устроенъ звѣринецъ для кроликовъ, которые здѣсь переносили и зиму на открытомъ воздухѣ.

Съ дъвой стороны шли каменные грунтовые сараи, парники для ананасовъ. Съ уступа велъ сходъ въ семнадцать ступеней, выложенныхъ желъзными плитами. Такія плиты были по всему саду; на второй площадкъ сада, имъющей болье девяти саженъ въ ширину, находились гряды съ многолътними и однолътними растеніями, посаженными въ грунту и горшкахъ; съ лъвой стороны находились гряды, обнесенныя каменною стъною для плодовыхъ деревъ, а съ правой стороны шли двъ кирпичныя оранжереи, параллельныя одна къ другой, простирающіяся каждая на десять саженъ въ длину: одна была для винограда, другая — для рощенія съмянъ, а зимою для многольтнихъ растеній. Второй сходъ велъ къ третьей площадкъ сада, гораздо большей, чъмъ прежнія двъ. Здъсь были двъ оранжереи шириной во весь садъ; въ этихъ оранжереяхъ стояли пальмы и деревья теплыхъ странъ.

На четвертой площадкъ опять были оранжереи. Наконецъ, пятая площадка сада была самая большая; на ней былъ большой прудъ и птичникъ, обсаженный деревьями; тутъ содержались ръдкія птицы и животныя, выписанныя изъ Голландіи и Англіи. Здъсь же стояли карликовыя деревья, искусственно выведенныя до очень малыхъ размъровъ, не болъе аршина или двухъ,—изъ такихъ здъсь были березка болотная, курильскій чай, ракитники и т. д. Для любителей и ботаниковъ хозяиномъ сада было дано дозволеніе собирать растенія и составлять гербаріи.

Втарину окрестности Москвы славились своими заповъдными въковыми рощами и, куда бы ни кинулъ взглядъ свой путникъ,— всюду встръчалъ лъсныхъ гигантовъ. Одинъ изъ такихъ въковыхъ обитателей дубравъ, впрочемъ, живъ еще по сейчасъ и проъзжій со станціи Мытичи можетъ его видъть, хотя онъ стоитъ въ пяти верстахъ отъ желъзнаго пути. Этотъ гигантъ—«вязъ», воспътый

А. Ө. Мерзляковымъ болѣе восьмидесяти лѣтъ тому назадъ, въ извъстной народной пѣснѣ:

«Среди долины ровныя, на гладкой высоті, Цвітеть, растеть высокій дубь въ могучей красоті. Высокій дубь развісистый, одинь у всіхть въ глазахь, Одинь, одинь, бідняжечка, какъ рекруть на часахь».

Только этоть вязь у поэта почему-то названь дубомь. Это преданіе намь передаваль одинь изь почтенныхь московскихь старожиловь.

Въ концѣ царствованія Екатерины II Москва, по свидѣтельству иностранцевъ, представляла какой-то лѣнивый, изнѣженный, великолѣпный азіатскій городъ, гдѣ какъ величественные призраки существовали всѣ тѣ, кто былъ нѣкогда въ силѣ, и всѣ тѣ, кто былъ въ немилости или считалъ себя обойденнымъ на извѣстной лѣстницѣ почестей.

Всѣ эти разукрашенные призраки былого величія колыхались въ своихъ парадныхъ покояхъ или двигались въ восьми-стекольныхъ волотыхъ каретахъ, запряженныхъ восемью лошадьми, подътяжестію блестящихъ мундировъ, съ лентами, съ брилліантовыми ключами и т. д.

Въ числъ такихъ нашихъ московскихъ призраковъ златого прошлаго въ памяти нашей возстаетъ утопающій среди чистоазіатской роскоши, генералъ-адмиралъ великой царицы, графъ Алексъй Орловъ-Чесменскій, который живалъ въ своемъ Нескучномъ; 
рядомъ съ этимъ селомъ была дача князя Дмитрія Владиміровича 
Голицына, а за его дачей—дача князя Шаховского. Императоръ 
Николай купилъ Нескучное у дочери графа Орлова, графини Анны 
Алексъвны, за 800,000 ассигнаціями.

Князь Голицынъ купиль часть у Шаховского и принесъ въ даръ государю, такимъ образомъ увеличенное Нескучное стало называться Александріей. Александровскій дворець, это тотъ самый домъ, въ которомъ живалъ графъ Орловъ и давалъ свои праздники и пиршества для забавы своей единственной дочери.

Въ Нескучномъ долго существовалъ воздушный театръ графа Орлова. Это было не что иное, какъ крытая большая галерея полукружіемъ, а самая сцена была приспособлена такъ, что деревья и кусты замъняли декораціи.

Еще въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія два раза въ недѣлю здѣсь бывали представленія, по окончаніи которыхъ пускали фейерверкъ.

Герой Чесменскій доживаль свой громкій славой въкъ въ древней столиць; современникъ его С. П. Жихаревъ говоритъ: «Какое-

то очарованіе окружало богатыря Великой Екатерины, отдыхавшаго на лаврахъ въ простотѣ частной жизни, и привлекало къ нему любовь народную. Неограничено было уваженіе къ нему всѣхъ сословій Москвы и это общее уваженіе было данью не сану богатаго вельможи, но личнымъ его качествамъ»,



Графиня А. А. Орлова-Чесменская. Съ портрета, находящагося въ Новгородскомъ Юрьевскомъ монастыръ.

Графъ А. Г. былъ типомъ русскаго человъка могучей кръпостью тъла, могучей силой духа и воли; онъ съ тъмъ вмъстъ былъ доступенъ, радушенъ, доброжелателенъ, справедливъ и велъ образъ жизни на русскій ладъ, тяготъя ко вкусу болъе простонародному; эти-то качества и покоряли сердца всъхъ московскихъ жителей.

Другой современникъ графа, заслуженный профессоръ московскаго университета П. И. Страховъ, вотъ какъ описываеть появленіе графа на улицахъ столицы:

«И воть молва въ полголоса объжить съ губъ на губы: ѣдетъ, ѣдетъ, изволить ѣхатъ. Всѣ головы оборачиваются въ сторону къ дому графа А. Г.; множество любопытныхъ зрителей всякаго званія и лѣтъ разомъ скидаютъ шапки долой съ головъ, а такъ бывало тихо и медленно опять надѣваются на головы, когда графъ обътьдетъ кругомъ.

«Какой рость, какая вельможная осанка, какой важный и благородный и вмъстъ добрый, привътливый взглядъ! Такое-то почтеніе привлекаль къ себъ любезный москвичамъ бояринъ, щедро надъленный всъми дарами: и красотой, и силой разума, и силой тълесной»,

Про Алексъя Орлова говорили, что физическая его сила была настолько велика, что онъ гнулъ подковы и свертывалъ узломъ кочергу. Про него разсказывали, что еще въ юношескіе свои годы только одинъ человъкъ въ Петербургъ могъ одолъть его силой, это быль лейбъ-кампанецъ Шванвичъ, отецъ того Шванвича, который присталь къ Пугачеву и сочиняль для него нъмецкіе указы. Разъ въ дом' виноторговца Юберкамифа, на Большой Милліонной улицъ въ Петербургъ, оба силача встрътились. По разсказамъ, Шванвичъ справлялся всегда съ Алексвемъ Орловымъ, но когда братья были вдвоемъ, то Орловы брали верхъ. Разумбется, они часто сталкивались другь съ другомъ; когда случалось, что Шванвичу попадался одинъ изъ Орловыхъ, то онъ билъ Орлова, когда попадались оба брата, то они били Шванвича. Чтобы избъжать напрасныхъ дракъ, они заключили между собою условіе, по которому одинъ Орловъ долженъ былъ уступать Шванвичу и, гдъ бы ни попался ему, повиноваться безпрекословно, двое же Орловыхъ берутъ верхъ надъ Шванвичемъ и онъ долженъ покоряться имъ также безпрекословно. Встретившись, какъ уже мы сказали, въ трактиръ съ Орловымъ, Шванвичъ овладълъ билліардомъ, виномъ и бывшими съ Орловымъ женщинами. Онъ. однакожъ, недолго пользовался своей добычей; вскоръ пришелъ въ трактиръ къ брату другой Орловъ и Шванвичъ долженъ былъ, въ свою очередь, уступить билліардь, вино и женщинь. Полупьяный Шванвичь хотёль было противиться, но Орловы вытолкали его изъ трактира. Взбъщенный этимъ, онъ спрятался за воротами и сталь ждать своихъ противниковъ. Когда Алексей Орловъ вышелъ, Шванвичъ разрубилъ ему палашемъ щеку и убъжалъ. Ударъ пришелся по лъвой сторонъ рта; раненый Орловъ быль

тотчасъ отнесенъ къ вблизи жившему здёсь лейбъ-медику принца Петра, племяннику знаменитаго Боергава, Герману Кааву; ударъ, нанесенный не твердой рукой, не былъ смертеленъ. Орловъ отдълался продолжительною болёзнью, но шрамъ остался на щекъ, отчего Алексъй Орловъ и получилъ прозваніе со шрамомъ (le Balafré).

Позднѣе, когда Орловы возвысились, они могли бы погубить Шванвича, но они не захотѣли мстить ему; онъ былъ назначенъ кронштадтскимъ комендантомъ и стараніями Орлова смягченъ былъ приговоръ надъ его сыномъ, судившимся за участіе въ пугачевскомъ бунтѣ.

Алексъй Орловъ въ молодости былъ побъдителемъ не только на каруселяхъ, но всегда выходилъ побъдителемъ въ кулачныхъ бояхъ и въ состязаніяхъ со всъми тогданними рубаками.

Алексъй Орловъ былъ самымъ дъятельнымъ изъ братьевъ во время вступленія императрицы Екатерины на престолъ. Въ ночь передъ ръшительнымъ днемъ онъ вмъстъ съ Бибиковымъ пріъхалъ въ Петергофъ, разбудилъ государыню и отвезъ ее въ Петербургъ, исполняя должность кучера.

Отъ быстрой взды лошади скоро были замучены; на дорогв онъ встретилъ мужика съ возомъ свна, у котораго была свежая лошадь; Орловъ предложилъ ему помвняться съ нимъ, но последній отказался. Орловъ вступилъ съ нимъ въ драку, осилилъ его, выпрягъ его лошадь и оставилъ ему свою замученную. Подъвжая къ столицъ, путники встретили саксонца Неймана, котораго тогда посещали многіе молодые люди, и въ томъ числъ Орловы; Нейманъ, увидя своего друга Алексъя, закричалъ ему по-пріятельски:

- Эй, Алексъй Григорьевичъ, къмъ это ты навыючилъ экипажъ?
  - Знай помалкивай, отвъчаль Орловъ, завтра все узнаешь.

Впослъдствіи графъ Алексъй Орловъ быль вознагражденъ государыней больше всъхъ своихъ братьевъ; къ его обогащенію тоже не мало послужили и тъ морскіе призы, которые онъ захватиль во время войны съ турками. На его морскую экспедицію Екатериною было отпущено въ его безотчетное распоряженіе около 20.000,000 рублей и современники увъряють, что значительная часть этой суммы перешла въ его собственность.

Мы видимъ изъ исторіи, какъ онъ щедро и безразсудно распоряжался казеннымъ добромъ. Такъ, чтобы представить страшное и величественное чесменское сраженіе на четырехъ заказанныхъ имъ картинахъ живописцу Гекерту, съ различныхъ точекъ зрънія и въ четыре послъдовательныхъ момента, онъ взорвалъ на воздухъ близъ Ливорно старое военное судно. Эти картины висятъ въ Петергофскомъ дворцъ, а гравюры съ нихъ сдъланы на мъди англійскимъ художникомъ.

Графъ Алексъй Орловъ, живя въ Москвъ, любилъ выставлять свои богатства и свои знаки отличія предъ изумлявшеюся толпою. Орловъ, въ концъ царствованія Екатерины, былъ однимъ изъ четырехъ сановниковъ, имъвшихъ черезъ плечо ленту ордена Георгія Побъдоносца <sup>44</sup>). Вытады Алексъя Орлова на гуляньяхъ въ Москвъ были необыкновенно пышны и торжественны.

Садъ графа въ Нескучномъ былъ расположенъ на полугоръ, разбитъ на множество дорожекъ, холмовъ, долинъ и обрывовъ и испещренъ обычными постройками въ видъ храмовъ, купаленъ, бесъдокъ. Березовая кора стала, кажется, у него у перваго употребляться на украшеніе для садовыхъ построекъ, какъ объ этомъ передаютъ иностранцы.

Вст памятники и постройки въ этомъ саду напоминали подвиги и побъды графа А. Г. Орлова. Лътомъ ни одного праздника, ни одного воскресенья не обходилось безъ того, чтобы въ саду графа не было какихъ либо торжествъ и празднествъ. Представленія на театръ графа давались въ его похвалу и прославленье. Образы Петра I, Екатерины II и Алексъя Орлова, по странному сопоставленію, смънялись одинъ другимъ и хоры величали въ хвалебныхъ гимнахъ подвиги побъдителя турокъ. Самого графа представляли актеры въ образъ бога войны.

Въ манежъ его «Нескучнаго» постоянно устраивались карусели и не только вся аристократическая молодежь, но и дочь его, графиня Анна Алексъевна, со своими сверстницами, участвовала въ нихъ. Она изумляла зрителей, выдергивая на всемъ скаку копьями ввернутыя въ стъны манежа кольца, а также срубая картонныя головы съ надътыми на нихъ чалмами и рыцарскими пілемами.

Изъ сверстницъ молодой графини здѣсь отличались княгини: Урусова (урожденная Хитрово), Гагарина, Н. Ө. Четвертинская, В. Ө. Вяземская и Щербатова. Въ этомъ же манежѣ ѣздилъ по утрамъ, для моціона, нашъ молодой историкъ Н. М. Карамзинъ.

Графъ Орловъ жилъ въ Москвъ послъ смерти своего брата Григорія; говорять, Орловъ не могъ выносить князя Потемкина. Спустя нъсколько лътъ, лътомъ 1791 года, графъ пріъхалъ въ Петербургъ для присутствованія въ Петергофъ на празднествахъ въ день восшествія на престоль. На празднествъ графъ былъ

угрюмъ и недоволенъ; послъ праздниковъ графъ уъхалъ обратно въ Москву и, пока жива была Екатерина II, никогда уже не пріъзжалъ въ Петербургъ.

По смерти государыни, Алексъй Орловъ обязанъ былъ посътить Петербургъ при совершенно иныхъ обстоятельствахъ, чъмъ прежде. Императоръ Павелъ вступилъ на престолъ и тотчасъ же вызвалъ графа Алексъя Орлова въ Петербургъ.

Легко себѣ представить, съ какимъ тяжелымъ чувствомъ онъ уѣхалъ изъ Москвы и прибылъ въ Петербургъ, чтобы явиться передъ очи императора. Аудіенція происходила при закрытыхъ дверяхъ; слышенъ былъ только горячій разговоръ. Графъ вышелъ изъ кабинета императора сильно прихрамывая; Орловъ въ то время страдалъ подагрой.

Спустя нѣсколько дней, при погребеніи императора Петра III, его видѣли еще больше хромавшимъ. При торжественномъ принятіи праха Петра III изъ Александро-Невскаго монастыря и перенесеніи изъ монастыря въ императорскій Зимній дворецъ и изъ дворца въ крѣпость, графъ долженъ былъ идти передъ гробомъ и нести императорскую корону. Не нужно быть очень чувствительнымъ, какъ говорить очевидецъ этого случая Гельбигъ, чтобъ содрогнуться, живо представивъ себѣ настроеніе, въ которомъ долженъ былъ находиться Орловъ.

«Одинъ изъ первыхъ чиновъ при императорскомъ дворѣ, уже въ глубокой старости и въ болѣзненномъ состояніи, онъ долженъ былъ сдѣлать пѣшкомъ трудный переходъ болѣе чѣмъ въ три четверти часа и на всемъ этомъ пути былъ предметомъ любопытства, язвительныхъ улыбокъ и утонченной мести!» Послѣ погребенія императорской четы, Петра III и Екатерины II, Орловъ долженъ былъ немедленно уѣхать, что онъ охотно и исполнилъ. При коронаціи въ Москвѣ, когда новый императоръ прибылъ въ столицу, Орловъ съ трудомъ получилъ разрѣшеніе ѣхать заграницу и отправился въ Дрезденъ.

Графъ хотълъ навсегда поселиться въ Саксоніи и здъсь торговаль себъ помъстье, но саксонское правительство, не желая ссориться съ тогдашнимъ русскимъ дворомъ, крайне чувствительнымъ къ малъйшимъ оскорбленіямъ, постаралось отклонить его отъ намъренія купить имъніе.

По смерти императора Павла, графъ возвратился въ Москву, гдѣ и умеръ въ 1808 году; Орловъ скончался въ самый рождественскій сочельникъ, и день отпѣванія тѣла его былъ днемъ сѣтованія цѣлой столицы. Графа отпѣвали въ церкви Положенія Ризъ Го-

споднихъ, близь Донского монастыря. При выносѣ гроба сотни тысячь людей, съ открытыми головами и со сдезами на глазахъ, творили молитву, а крѣпостные люди плакали навзрыдъ.

Такъ любили москвичи графа за его привътливость и благотворительность. Въ день похоронъ графа, восьмидесятилътній сержанть, чесменскій герой тоже—Изотовъ, тридцать лътъ служившій въ домъ графа Орлова и спасшій ему однажды жизнь, быль въ числъ провожавшихъ тъло, помогалъ опустить гробъ въ могилу и тутъ же мгновенно умеръ. Дома графа сохранились въ цълости отъ непріятельскаго разоренія въ 1812 году; въ старомъ домъ, гдъ всегда живалъ покойный, устроена была городская больница; другой, новый домъ, сдълался царскимъ дворцомъ; его любимыя имънія, село Островъ и село Хръновое, поступили въ составъ государственныхъ имуществъ.

По смерти графа быль уничтожень одинь его бъть подъ Донскимь, и двъ китовыя кости тогда же поступили въ московскій университеть: послъднія тоже уцъльли оть пожара 1812 года и сохраняются по сейчась.

Графъ А. Г. Орловъ, какъ извъстно, знаменить также своими заслугами въ дълъ россійскаго коннозаводства—починъ кровнаго коннозаводства и тъсно связаннаго съ нимъ скакового дъла положенъ имъ въ Москвъ въ 1785 году.

Графъ въ этомъ году завелъ въ столицѣ публичныя скачки на призы, ранѣе того выписалъ изъ Англіи лучшихъ скакуновъ и изъ Аравіи—рѣдкихъ производителей. Извѣстный знатокъ конскаго дѣла П. А. Дубовицкій говоритъ, что орловскій рысакъ усовершенствованъ былъ графомъ по строго задуманному имъ плану, причемъ онъ доказалъ фактами, ссылаясь на другіе заводы нашихъ вельможъ (и особенно на общирный Серебряно-Прудскій заводъ графа Шереметева), имѣвшіе тѣ же богатые и разнообразные типы всѣхъ европейскихъ и азіатскихъ породъ, что хотя они и производили весьма хорошихъ лошадей, но не имѣли опредѣленнаго типа, какой выработалъ графъ Орловъ, а потому всѣ произведенія этихъ громадныхъ заводовъ исчезли безслѣдно.

Чрезъ искусное сочетаніе арабской и англійской крови графъ вывелъ и типъ верховой лошади,—такой типъ, какой извъстенъ въ лицъ его внаменитаго «Свиръпаго», который не гнулся подъ девяти-пудовымъ богатыремъ-вельможей, когда онъ, залитый золотомъ и брилліантами, красовался на гуляньяхъ въ Москвъ, выбзжая въ пышныхъ поъздахъ съ огромной свитой, составлявшею нъчто среднее между восточною роскошью и средневъковою торжественностью рыцарскихъ турнировъ.

Проживая все царствованіе императора Павла I въ Дрезденъ, графъ и тамъ удивлялъ нъмцевъ своими выъздами; особенно любовались послъдніе его кобылами «Арфой» и «Амазонкой»; другія любимыя его двъ лошади были «Потъшный» и «Катокъ»: первую



Архимандритъ Фотій. Съ портрета, приложеннаго къ I тому «Русскихъ дѣятелей», изд. «Русской Старины».

графъ подарилъ князю Голицыну, а второй по наслъдству достался генералу Алексъю Алексъевичу Чесменскому.

До самаго нашествія Наполеона он'є не переставали по зимам'є спорить между собою на москвор'єцкомъ б'єг'є и, при всей своей старости, не встр'єчали себ'є соперниковъ. Графъ, помимо лошадиной охоты, им'єль и псовую для истребленія волковъ, тревожив-

шихъ его табуны; графъ самъ велъ собственноручно родословныя своихъ собакъ; у него также были почтовые голуби, летавшіе съ письмами въ его Хатунскую волость за 70 верстъ изъ Москвы.

Извъстны еще по сейчасъ орловскіе бойцовые гуси, а также и орловскія канарейки съ особеннымъ напъвомъ. По разсказамъ, графъ былъ необыкновенно хлъбосоленъ и привътливъ.

Къ его объду ежедневно могли прівъжать находившіеся въ Москвъ дворяне, хотя бы съ нимъ и незнакомые, но для этого они должны были быть въ дворянскомъ мундиръ. Если же пріъхавшій незнакомый былъ въ партикулярномъ платьъ, тогда графъ спрашиваль у него: «отъ кого вы, батюшка, присланы», и когда незнакомецъ называлъ себя, тогда графъ извинялся, что не разглядъль, ибо по старости уже плохо видитъ.

Этимъ графъ давалъ разумѣть, что всякій, но только русскій дворянинъ, имѣетъ право на его хлѣбосольство. По воскресеньямъ у него обѣдало отъ 150 до 300 человѣкъ.

Со смертью графа Алексъ́я Орлова, его Нескучное пришло въ упадокъ. Дочь его, графиня Анна Алексъ́евна, была такъ потрясена потерей отца, что дала обътъ передъ образомъ не знать уже болъ́е никакихъ свъ́тскихъ удовольствій.

Узнавъ о кончинъ отца, она впала въ обморокъ, въ которомъ пробыла четырнадцать часовъ. Нескучное, въ тридцатыхъ годахъ, по словамъ бытописателя Москвы, было такимъ мъстомъ, гдъ порядочные люди боялись прогуливаться.

Садъ Нескучнаго сдѣлался сборнымъ мѣстомъ цыганъ самаго низкаго разряда, отчаянныхъ гулякъ «въ полуформѣ», бездомныхъ мѣщанъ, ремесленниковъ и лихихъ гостинодворцевъ, которые по воскреснымъ днямъ пріѣзжали сюда пропивать на шампанскомъ и полушампанскомъ барыши всей недѣли, гулять, буянить, придираться къ нѣмдамъ, ссориться съ полуформенными удальцами и любезничать съ «дамами».

Воть какъ рисуеть тамъ картину гуляющихъ Загоскинъ: «На каждомъ шагу здѣсь встрѣчались съ вами купеческіе сынки въ длинныхъ сюртукахъ и шалевыхъ жилетахъ и замоскворѣцкіе франты въ венгеркахъ; не очень ловкія, но зато чрезвычайно развязныя барышни въ кунавинскихъ шаляхъ, накинутыхъ на одно плечо, въ родѣ греческихъ мантій. Вокругъ трактира пахло пуншемъ, по аллеямъ раздавалось щелканье каленыхъ орѣховъ, хохотъ, громкіе разговоры, разумѣется, на русскомъ языкѣ, иногда съ примѣсью французскихъ словъ нижегородскаго нарѣчія: «команъ ву портеву требьянъ! бонъ журъ! монъ шеръ!» и т. д.

Изръдка вырывались фразы на нъмецкомъ языкъ и можно было подслушать разговоръ какого нибудь съдельнаго мастера съ подмастерьемъ булочника, которые, озирансь робко кругомъ, толковали между собою о дъйствіяхъ своего квартальнаго надзирателя, о достовърныхъ слухахъ, что ихъ частный приставъ будетъ скоро смъненъ и о разныхъ другихъ политическихъ предметахъ своего квартала-

Съ изгнаніемъ цыганскихъ таборовъ изъ Нескучнаго и уничтоженіемъ распивочной продажи, все это воскресное веселое общество переселилось въ разныя загородныя мъста и, въ особенности, въ Марьину рощу.

У графа Алексъ́я Григорьевича Орлова было еще другое подмосковное село — Островъ, лежащее отъ столицы въ двънадцати верстахъ. Село это нъкогда было извъстно подъ именемъ «Дворцоваго села»; оно уже въ 1328 году въ духовной грамотъ Ивана Даниловича Калиты упоминается.

Затёмъ извёстно, что при царё Василіи Ивановичё здёсь стояль княжескій теремъ; въ 1547 году здёсь живаль еще молодой грозный царь Иванъ Васильевичъ и здёсь, по сказаніямъ псковскаго лётописца, во время Петрова поста, когда къ нему пришли посланные отъ псковичей 70 человёкъ выборныхъ, съ жалобою на своего нам'єстника, князя Турунтая Пронскаго, государь, не выслушавъ и не разобравъ дёла, гразгнёвался на псковичей, обливалъ виномъ горячимъ, палилъ бороды и волосы, да свёчу зажигалъ и повелёлъ ихъ покласти нагихъ на землю; и въ ту пору на Москвё колоколъ-благов'єстникъ напрасно (неожиданно) отпаде и государь пойде къ Москве, а жалобниковъ не истялъ (не погуби)».

Позднѣе видимъ, что царь Алексѣй Михайловичъ ходилъ въ походъ въ село Островъ: тишайшій государь останавливался въ Островѣ, когда ходилъ въ монастырь у Николы на Угрѣшѣ. Послѣ село Островъ принадлежало при Петрѣ всесильному тогда вельможѣ князю Меншикову и уже при императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ оно приписано было къ комнатѣ великаго князя Петра Өеодоровича. Императрица Екатерина II всемилостивѣйше пожаловала его графу А. Г. Орлову въ потомственное и вѣчное владѣніе; въ годъ пожалованія, въ 1767 году, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, почтилъ своимъ посѣщеніемъ новаго владѣльца великій князь Павелъ Петровичъ, гдѣ и кушалъ въ домѣ графа.

Въ 1782 году, 6-го мая, графъ А. Г. праздновалъ въ селъ Островъ свое бракосочетаніе съ дъвицею Евдокіею Николаевною Лопухиной. Почти вся Москва была свидътельницею торжества, продолжавшагося нъсколько дней.

Молодая Лопухина вступила въ бракъ 20 лътъ; при красивой наружности она отличалась добродушіемъ и привътливостью, была набожна, не пропускала церковнаго служенія не только въ праздники, но и въ обыкновенные дни; молодая графиня не любила нарядовъ и никогда не надъвала брилліантовъ. Черезъ три года, 2-го мая, родила она дочь Анну и черезъ годъ, 20-го августа, при рожденіи сына Іоанна, скончалась и сама графиня Авдотья Николаевна, въ Москвъ, на 25 году.

Графъ Иванъ Орловъ-Чесменскій былъ зачисленъ въ Преображенскій полкъ, но черезъ годъ тоже умеръ. Чесменскій герой проводиль лѣто обыкновенно въ Островѣ. Старожилы разсказывали, что съ самыхъ юныхъ лѣтъ дочь его удивляла всѣхъ своею набожностью и, не смотря на равнодушіе и даже холодность отца ея въ дѣлѣ вѣры, нимало не охладѣвала, такъ что въ то время, какъ съѣхавшіеся гости наполняли домъ отца, молодая графиня тайкомъ убѣгала въ церковь къ вечернѣ, такъ какъ это было удобное время ускользнуть отъ вниманія имѣвшихъ надъ нею надзоръ.

Сперва о ней весьма тревожились, но впослъдствіи знали уже, гдъ ее отыскивать, шли въ церковь и находили тамъ молящеюся. Въ Островъ церковь была вблизи дома и молодая графиня убъгала туда, не будучи никъмъ замъченною.

Послъ смерти отца, двадцати-двухъ-лътняя графиня осталась одна наслъдницею всъхъ богатствъ графа — ежегодный доходъ наслъдницы простирался до 1.000,000 руб., стоимость ея недвижимаго имънія, исключая брилліантовъ и другихъ драгоцънностей, цънившихся на 20.000,000 руб., доходила до 45.000,000 руб. Очень понятно, что у такой богатой наслъдницы было не мало жениховъ.

Въ числъ послъднихъ былъ графъ Воронцовъ и сынъ фельдмаршала Каменскаго, графъ Николай Михайловичъ. По словамъ біографа графини, Елагина <sup>45</sup>), Анна Алексъевна посвятила себя жизни уединенной, близкой къ отшельничеству и, нъсколько лътъ спустя по смерти отца, поъхала на богомолье въ Кіевъ, а потомъ въ Ростовъ; здъсь во время поклоненія мощамъ св. Дмитрія познакомилась она съ гробовымъ іеромонахомъ Анфилохіемъ. Графиня избрала его своимъ духовникомъ, но онъ вскоръ скончался. Тогда Орлова желала найти себъ другого руководителя и обратилась къ епископу пензенскому Иннокентію за совътомъ; тотъ указалъ ей на Фотія. Для знакомства съ послъднимъ, Орлова покинула родную Москву и переъхала въ Петербургъ. Здъсь она искала два года случая сблизиться съ нимъ, но послъдній, опасаясь вліянія

ея знатности и богатства на свое убожество, тщательно уклонялся отъ нея. Орлова познакомилась съ Фотіемъ только по перевод'є его въ Юрьевъ монастырь.

Графиня купила по близости этого монастыря у тамошняго помъщика В. И. Семевскаго за 75,000 рублей небольшую усадьбу и построила для себя домъ на томъ мъстъ, гдъ, по преданію, нъкогда стоялъ древній монастырь св. Пантелеймона.

Жизнь вблизи монастыря Фотія на первое время, однако, не удалила графиню отъ большого свъта. Она ъздила въ Петербургъ и Москву, дълала пріемные вечера для избраннаго общества и не нокидала и дворъ, гдъ числилась камеръ-фрейлиной, и ъздила съ императрицею Александрой Өеодоровной на коронацію въ Москву, затъмъ въ Кіевъ, въ Варшаву и Берлинъ и все это время графиня оставалась свътской женщиной. Миссъ Вильмотъ, извъстная пріятельница княгини Дашковой, разсказываетъ, что графъ Чесменскій устраивалъ у себя праздники единственно для дочери, и что послъдняя была всегда героинею праздниковъ. Орлова была очень граціозна и легка въ танцахъ и всѣ присутствовавшіе невольно любовались ею.

По желанію отца и для удовольствія гостей, она плясала танець съ шалью, съ тамбуриномъ, казачка, цыганку, русскую и проч. При этомъ двъ служанки выполняли вмъсто нея фигуры, считавшіяся недовольно приличными для молодой графини, а гости составляли около нея благоговъйный кругъ.

По словамъ Вильмотъ, послѣ каждаго танца графиня подбъгала къ восхищенному отцу, чтобъ поцѣловать у него руку. Графиня впослѣдствіи впала въ піетизмъ и въ теченіе своей двадцатипятилѣтней жизни вблизи Юрьева монастыря отличалась строгою подвижническою жизнію, держала постъ, соблюдая его по-отшельнически, напримѣръ въ первую недѣлю поста ѣла одну просфору, а въ продолженіе страстной недѣли ѣла только однажды въ великій четвертокъ.

Елагинъ, сообщая о такой аскетической жизни Орловой, говорить, что это она дѣлала подъ руководствомъ Фотія. Графиня Анна Алексѣевна Орлова-Чесменская и архимандритъ Фотій, какъ вѣрно замѣчаетъ П. Бартеневъ <sup>46</sup>), суть лица вполнѣ историческія. Ихъ жизнь и дѣятельность служили противовѣсомъ тому вѣроисповѣдному безразличію, которое господствовало въ русскомъ образованномъ обществѣ, не столько по вліянію философіи XVIII вѣка, сколько вслѣдствіе того, что Россія сдѣлалась убѣжищемъ для французскихъ эмигрантовъ.

СТАРАЯ МОСКВА.

26

Строгій подвижникъ Фотій умѣлъ придать вѣсъ себѣ въ высшихъ кружкахъ тогдашняго распущеннаго общества, онъ имѣлъ доступъ во дворецъ, обличалъ сильныхъ міра и поднялъ значеніе русскаго духовенства, до того тогда униженнаго, что издавались даже распоряженія, чтобы помѣщики подносили священникамъ и причту, приходящимъ со святынею, лишь опредѣленное количество рюмокъ водки.

Юрьевскій архимандрить Фотій, сынъ дьячка въ приходской церкви въ Новгородскомъ уѣздѣ, по фамиліи Спасскій, въ мірѣ Петръ Никитичъ, родился въ 1792 г., получилъ образованіе сперва въ новгородской, потомъ въ петербургской семинаріи и въ духовной академіи, впрочемъ, болѣзнь груди не дала ему возможность окончить нолнаго курса — двадцати пяти лѣтъ онъ былъ постриженъ въ монахи и на третій годъ по постриженіи рукоположенъ въ іеромонахи и въ томъ же году былъ назначенъ законоучителемъ и настоятелемъ во второмъ кадетскомъ корпусѣ; съ воспитанниками Фотій былъ крайне строгъ и въ домашней жизни воздерженъ чрезвычайно.

Увъряли, что онъ питался однимъ чаемъ — жилъ тогда Фотій въ самой убогой квартиркъ на Петербургской сторонъ, въ одномъ изъ самыхъ глухихъ переулковъ. Фотій отличался крайне болъзненнымъ, истощеннымъ видомъ, смотрълъ исподлобья; онъ послъдніе годы своей жизни носилъ на тълъ вериги, отъ которыхъ у него были зловонныя язвы.

Фотій спаль на каменной кушеткѣ, покрытой волосяной тканью. Проповѣди его по воскреснымъ днямъ отличались самымъ строгимъ аскетизмомъ.

На второй годъ своего законоучительства въ корпусъ, Фотій за отличіе быль назначень іеромонахомь въ Невскую лавру и, два года спустя, рукоположень въ игумены Новгородскаго третьекласснаго Деревяницкаго монастыря. Удаленіе свое изъ Петербурга Фотій приписываль кознямь тайныхъ богопротивныхъ обществъ и враговъ церкви Христовой. Фотій былъ самымъ яростнымъ изобличителемъ сектъ, которымъ покровительствовалъ сильный тогда А. Н. Голицынъ. Фотій считалъ послъдняго главнымъ виновникомъ всъхъ церковныхъ смуть.

Князь Голицынъ, какъ и многіе изъ важныхъ лицъ того времени, дорожилъ тѣмъ, что послѣ временъ невѣрія и безбожія явилось религіозное чувство, религіозное возбужденіе, хотя бы и въ неправильномъ видѣ; онъ надѣялся, что это движеніе, будь оно даже и неправильное, обратится въ пользу господствующей церкви. А. Н. Го-

лицынъ, уважая всёхъ сектантовъ, уважалъ и православныхъ въ ихъ религіозномъ чувствъ: форма для него не значила въ дълъ религіи ничего.

Фотій яро, съ изступленіемъ возсталь противъ сильныхъ въ то время приверженцевъ такъ называемой внутренней церкви; онъ не хотъ́лъ вступать въ сдъ́лку и не хотъ́лъ выжидать; онъ, какъ человъ́къ энергичный, пошелъ напроломъ впередъ.



Площадь въ Москвъ въ концъ XVII столътія. Съ гравюры того времени (Изъ «Путешествія Олеарія»).

Эта-то черта его характера и вызвала въ графинъ Орловой безграничную преданность къ нему и уваженіе, выразившіяся тъмъ, что она предоставила ему все свое колоссальное состояніе. Послъ Деревяницкаго монастыря Фотій былъ переведенъ въ Сковордскій монастырь и отсюда, въ томъ же 1822 г. Фотій, за примърное поведеніе и за исправленіе двухъ монастырей, переведенъ былъ настоятелемъ первокласснаго Юрьева монастыря; съ переходомъ сюда и начинается историческая дъятельность Фотія.

По свидътельству одникъ, Фотій былъ фанатикъ, другіе видъли въ немъ лицемъра, а третьи считали его клевретомъ Аракчеева. Воть характеристика Фотія, сдѣланная самой графиней Орловой, когда одинь близкій къ ней человѣкъ спросиль ее, что васъ привлекло къ Фотію? «Онъ возбудиль мое вниманіе тою смѣлостію, тою неустрашимостію, съ какою онъ, будучи законоучителемъ кадетскаго корпуса, молодымъ монахомъ, сталъ обличать господствовавшія заблужденія въ вѣрѣ. Все было противъ него, начиная со двора; онъ не побоялся этого; я пожелала узнать его и вступила съ нимъ въ переписку; письма его казались мнѣ какими-то апостольскими посланіями, въ нихъ былъ особый языкъ, особый тонъ, особый духъ. Узнавъ его ближе, я убѣдилась, что онъ лично для себя ничего не искалъ: онъ распоряжался для другихъ моимъ состояніемъ, но себѣ отказываль во всемъ; я хотѣла обезпечить бѣдныхъ его родныхъ, онъ мнѣ и этого не позволилъ».

Не одна графиня Орлова въ то время была увлечена Фотіемъ, но и Аракчеевъ, и Шишковъ были его поклонники; портретъ Шишкова во весь ростъ стоялъ въ парадной залъ Фотія.

При поступленіи Фотія въ Юрьевъ монастырь эта обитель была самая бъдная, пришедшая въ совершенную ветхость. Фотій выпросилъ у императора Александра I для поддержанія монастыря ежегодно по 4,000 рублей.

Но монастырь обогатился не этимъ вкладомъ—нъсколько милліоновъ было пожертвовано графиней Орловой для возобновленія его; по словамъ Е. Карновича <sup>47</sup>), одна только серебряная рака для мощей св. Өеоктиста стоила ей свыше 500 тыс. руб. Въ настоящее время это одинъ изъ замъчательнъйшихъ и богатъйшихъ русскихъ монастырей какъ по своей обстройкъ, такъ и по богатъйшимъ въ немъ сокровищамъ.

Серебро, золото, брилліанты, рубины, сапфиры, изумруды, жемчугъ и разныя драгоцінныя въ художественномъ отношеніи вещи напоминають какъ о несмітныхъ богатствахъ Орловой, такъ и о безграничности ея пожертвованій. Даже по смерти Фотія на Юрьевъ монастырь графиня Орлова внесла боліє полумилліона рублей. Благодаря такимъ пожертвованіямъ, Юрьевъ монастырь въ народів сталъ слыть богатымъ, и странники, и странницы начали усердно его посінцать, находя тамъ боліє чімъ сытную пищу; събстные припасы, по распоряженію Орловой, подвозились івъ монастырь цільми обозами.

Для болье далекихь богомольцевь вы монастыры были устроены гостинницы, а также для больныхь больницы. Особенно много приходило сюда такъ называемыхь «бысных» больныхь оть духовы нечистыхь, которыхь отчитываль самъ архимандрить Фогій.

Много шуму надѣлалъ въ свое время одинъ случай, имѣвшій мѣсто въ монастырской больницѣ. Однажды сюда явилась молодая дѣвушка, Фотина, служившая фигуранткой въ петербургскомъ балетѣ; не предвидя себѣ хорошей будущности на театрѣ, она вздумала играть видную роль въ другомъ мѣстѣ. Придя въ больницу, она объявила себя одержимой нечистымъ духомъ, Фотій принялся отчитывать ее. Послѣ заклинательныхъ молитвъ, при конвульсивныхъ движеніяхъ, раздались крики: «Выйду, выйду!», и затѣмъ дѣвица впала въ безпамятство. Придя въ чувство, она объявила себя освобожденною отъ бѣса. Ей отвели помѣщеніе подлѣ монастыря.

Фотій объ ней заботился; скоро она начала разсказывать, что ей бывають видінія и что она на молитвахь по ночамь удостоивается особыхь озареній. Фотій, хотя и віриль, но желаль убідиться точніе и не разь ночью посылаль своего молодого келейника за монастырь подсматривать, что ділаеть исцівленная дівица. Всякій разь онь получаль извістіе, что она молится, что въ ея комнатів видень какой-то необыкновенный світь, что она въ молитві какь бы отділяется оть земли.

Очень понятно, что молодой келейникъ сошелся съ бывшей фигуранткой. Съ перваго появленія ея сюда, Орлова получила противъ нея предубъжденіе, считала ее обманщицей и не разъ предостерегала Фотія отъ нея, говоря: «не върь ей, батюшка, она обманываетъ тебя, ей върно хочется денегъ; отдай ей хоть половину моего состоянія; ты себъ дълаешь безчестіе, держа ее и лаская».

Правда, Фотій ласкалъ ее, какъ родное дитя, и это возбуждало толки. Фотина уб'єдила Фотія, что для отвращенія гн'єва Божія нужно, чтобы живущія въ окрестностяхъ монастыря д'євицы собирались на вечернее правило въ монастырь и, од'єтыя въ одинаковую одежду съ иноками, совершали молитву.

Говорили, будто Фотина явилась въ куполѣ церкви, одѣтая въ такую одежду, какъ бы для указанія. Фотій, устроивъ такіе хитоны, сталь приглашать сосѣднихъ дѣвушекъ на молитву, и приходящихъ щедро одѣлялъ деньгами.

Охотницъ являлось все болѣе и болѣе; изъ военныхъ поселеній стали приходить почти всѣ дѣвицы. Эти сборища не обходились безъ непорядковъ. Молва и говоръ, полный ропота, не смотря на денежныя раздачи, распространились по окрестностямъ и дошли до губернатора. Онъ лично хотѣлъ удостовѣриться въ справедливости слуховъ и пріѣхалъ во время вечерняго правила въ монастырь.

Но въ это время ворота монастыря запирались и губернатора не пустили. Губернаторъ сказалъ архіерею, для котораго не могли не отпереть вороть, и послъдній положиль конець этимъ собраніямъ. Графиня Орлова уговорила Фотія удалить Фотину и онъ отправиль ее въ Өедоровскій Переяславскій монастырь. Фотина, щедро надъленная деньгами отъ Фотія, ужхала въ монастырь.

Менѣе чѣмъ черезъ годъ послѣ смерти Фотія, Фотина оставила монастырь и вышла замужъ за своего кучера и отъ дурного обращенія съ нею мужа вскорѣ умерла.

Фотій умеръ въ 1838 г., на рукахъ графини Орловой, и быль погребенъ торжественно въ Юрьевскомъ монастыръ, въ пещеръ, подлъ самой церкви Похвалы Богородицы.

Въ этой усыпальницъ, у подножія креста, стоятъ два мраморныхъ гроба съ мраморными запаянными крышами. На одномъ бъломъ гробъ сдълана по серебро-кованому покрову надпись: «Здъсь покоится прахъ въ Бозъ почившаго 1838 г., февраля 26 дня, въ часъ пополунощи и погребеннаго въ девятый день, 6 марта, настоятеля-благодътеля и возобновителя святыя обители сея преподобнаго отца священно-архимандрита Фотія».

На другомъ темноватомъ гробу сдёдана на бронзовой доскё слёдующая надпись: «Здёсь покоится прахъ графини Анны Алекс. Орловой-Чесменской, камеръ-фрейлины двора ея императорскаго величества и кавалерственной дамы ордена св. Екатерины меньшого креста. Родилась 2 мая 1785 г., скончалась 5-го октября 1848 года». Графиня Анна Алексевна пережила Фотія на десять лётъ; она умерла скоропостижно на 64-мъ году отъ рожденія, въ кельё настоятеля Юрьева монастыря, собравшись выёхать оттуда въ Петербургъ.

Графиня Орлова предподагала въ селъ своемъ Островъ устроить женскую обитель и при ней богоугодныя заведенія, но отъ этого отговорилъ ее тамошній священникъ отецъ Никифоръ, бывшій очень нерасположеннымъ къ монашеству. Орлова живала въ селъ Островъ послъ смерти своего отца.

Усадьба тамъ была раскинута на тридцати двухъ саженяхъ; здъсь былъ обширный домъ и превосходный садъ, расположенный по колмамъ и скатамъ, съ удивительнымъ разнообразіемъ и украшенный множествомъ бесъдокъ и павильоновъ, существовавшихъ еще въ недавнее время. Графиня еще при жизни продала свои имънія въ казну, въ числъ которыхъ и Островъ поступилъ въ въдомство министерства государственныхъ имуществъ.

Въ 1868 году, спустя двадцать лётъ послё смерти графини, Островскій домъ, манежъ и нёкоторыя еще бывшія тамъ зданія, начинавшія приходить въ упадокъ, рёшено было продать съ торговъ, и Угрътскій монастырь, лежащій по близости къ Острову, нашель выгоднымь купить ихъ.

Въ 1869 году Угрѣшскій монастырь посѣтилъ митрополитъ московскій Иннокентій. Прохаживаясь по площадкѣ угловой башни, примыкающей къ настоятельскимъ келіямъ, и обозрѣвая окрестности обители, онъ сталъ разспрашивать настоятеля о названіи селеній, видимыхъ черезъ ограду съ высоты площади. Упомянувъ при отвѣтахъ владыкѣ объ Островѣ, настоятелю пришло на мыслъ разсказать о неисполнившихся желаніяхъ графини и, говоря объ общирныхъ островскихъ постройкахъ, давно уже совершенно пустыхъ, онъ выразилъ между прочимъ мнѣніе, что хорошо было бы воспользоваться этими зданіями для какого нибудь благоугоднаго заведенія.

Это случайное замѣчаніе настоятеля породило въ умѣ митрополита мысль на самомъ дѣлѣ воспользоваться, если это только
возможно, существующими въ Островѣ строеніями, на учрежденіе
тамъ богадѣльни для престарѣлыхъ и немощныхъ лицъ бѣлаго духовенства московской епархіи. Владыко вошелъ въ сношеніе съ
министромъ государственныхъ имуществъ, прося его исходатайствовать высочайшее соизволеніе на пожалованіе села Острова духовному вѣдомству для устроенія тамъ богадѣльни, и въ маѣ
1870 г. село Островъ съ постройками всемилостивѣйше было безвозмездно пожаловано духовному вѣдомству, и спустя годъ здѣсь помѣщена была богадѣльня въ квадратномъ одно-этажномъ зданіи,
имѣющемъ посрединѣ дворъ.

При графинъ Орловой это былъ графскій скотный дворъ, впослъдствіи преобразованный въ училище. Такимъ образомъ странными путями, хотя и не при жизни Орловой, исполнились ея желанія. Островскій домъ и другія строенія, принадлежавшія ей и купленныя Угръшскимъ монастыремъ, употреблены совершенно соотвътственно ея желаніямъ.





## ГЛАВА Х. .

Разорительная роскошь вельможъ. — Щедрость императрицы Екатерины II. — Доходы государства. — Случайные люди. — И. Н. Корсаковъ. — Авартныя игры. — Велякосвътскіе мѣнялы и торгаши драгоцѣнностями. — Многочисленныя дворни помѣщиковъ. — В. В. Головинь и его сынъ. — Публикація о продажѣ людей. — Покупка Екатериной имѣнія «Черная Грязь». — Царскій питомникъ. — Аптекарскій садъ въ Москвъ. — Прогулки царицы. — Разсказъ о князѣ Кантемиръ и о покупкѣ Царицына. — Кантемиръ, молдаванскій господарь. — Его сыновы: князь Антіохъ и князь Сергъй. — Первыя постройки въ Царицынъ. — Работы архитектора В. И. Баженова. — Дворецъ Царицынскій. — Пруды. — Увеселительныя постройки. — Выборъ невъстъ царемъ Алексъемъ Михайловичемъ. — Наталья Кирилловна Нарышкина. — Опала на Нарышкиныхъ. — Царь Феодоръ. — Царица Агафья Семеновна. — Усыпальница рода Нарышкиныхъ. — Каменныя палаты Нарышкиныхъ въ Въломъ городъ. — Александръ Львовичъ и Семенъ Кириллычъ Нарышкиныхъ



Б ВЪКЪ ЕКАТЕРИНЫ II наша русская знать пріобрѣла большую склонность къ разорительнымъ роскошнымъ празднествамъ; еще императрица Анна Іоанновна сильно развивала страсть къ роскоши у своихъ придворныхъ; въ ея время было запрещено даже два раза являться ко двору въ одномъ и томъ же платъѣ; у жены Бирона было одно платье, унизанное жемчугомъ и стоившее 100,000 руб.; гардеробъ жены Бирона тогда цѣнился въ полмилліона, а однихъ брилліантовъ у ней было на два милліона.

Въ такой разорительной роскоши историки справедливо видятъ сознательную цёль верховника Бирона систематически разорить наше высшее дворянство.

Въ такомъ недобромъ стремленіи разорить нашу знать едва ли мы можемъ заподозрить Екатерину II; изъ дошедшихъ примъровъ мы видимъ, какъ щедра была императрица къ своимъ приближеннымъ.

Такъ, извъстный Ив. Ник. Корсаковъ, когда онъ «вышелъ изъ случая», имълъ денегъ около 2.500,000 рублей. У него въ деревнъ, въ домъ, не только слуги, но и люди гостей пивали шампанское. Гостей у него ежедневно бывало не менъе восьмидесяти человъкъ. Ив. Ник. Корсаковъ началъ военную службу сержантомъ въ Конной гвардіи—онъ былъ капитаномъ въ Кирасирскомъ полку, когда Потемкинъ назначилъ его, въ числъ трехъ лицъ, въ кандидаты на званіе флигель-адъютанта къ императрицъ, на мъсто только что уволеннаго Зорича; первые два были: Бергманъ, лифляндецъ, и Ронцовъ, побочный сынъ графа Воронцова. Корсаковъ обладалъ необыкновенно изящной фигурой, но въ сущности онъ былъ болъе любезенъ, чъмъ красивъ: по словамъ Гельбига, его внъшность была такъ изящна и прелестна, что подобное ръдко встръчается.

Этотъ внёшній лоскъ его скоро пропалъ. Легкомысліе и доброта составляли главныя черты его характера; онъ обладалъ даромъ чрезвычайно пріятной бесёды и правильнымъ, хотя не проницательнымъ умомъ. Всё три кандидата были представлены императрицё въ пріемной.

Когда они явились, Потемкина еще не было. Императрица пришла, поговорила съ каждымъ изъ нихъ и, наконецъ, подошла къ Корсакову. Она дала ему букетъ, только что поднесенный ей, и поручила отнести этотъ букетъ князю Потемкину и сказать ему, что она желаетъ говорить съ нимъ. Потемкинъ, чтобъ наградить принесшаго букетъ, сдёлалъ его своимъ адъютантомъ.

День спустя послё представленія, въ іюнё 1778 года, Корсаковъ сдёланъ былъ флигель-адъютантомъ и мало-по-малу чрезъ очень короткіе промежутки сталъ прапорщикомъ кавалергардовъ, что давало ему чинъ генералъ-маіора, затёмъ кавалеромъ ордена Бёлаго Орла, и, наконецъ, генералъ-адъютантомъ государыни.

По удаленіи отъ двора, онъ серьезно захвораль и послѣ отправился въ Москву, гдѣ и остался жить навсегда. Корсаковъ навлекъ гнѣвъ государыни, похитивъ жену графа А. С. Строганова. Корсаковъ былъ хорошій музыкантъ и превосходно играль на скрипкѣ—онъ обладалъ въ свое время самою драгоцѣнною скрипкою въ Россіи.

Про него существуеть анекдоть, что онъ имѣлъ у себя, по примѣру дворцовъ, большую библіотеку. Когда онъ получиль въ подарокъ отъ государыни домъ, бывшій Васильчикова, то позваль къ себѣ книгопродавца и заказалъ ему библіотеку для библіотечной комнаты. На вопросъ же книгопродавца, сдѣлалъ ли Корсаковъ

реестръ книгъ, которыя желалъ бы имъть, и по какой отрасли должны быть выбраны книги, онъ отвъчалъ:

— Объ этомъ я ужъ не забочусь, это ваше дѣло; внизу должны стоять большія книги и, чѣмъ выше, тѣмъ меньшія, точно такъ, какъ у императрицы <sup>48</sup>).

Какія безумныя суммы денегь истратили Потемкинь и Орловы! Теперь достовърно извъстно, что послъдніе получили за двадцать лъть оть щедроть государыни: 45,000 душь крестьянь и 17 милліоновъ деньгами. Одинь Зоричь, съ августа 1777 года по 3-е іюня 1778 года, получиль отъ Екатерины Шкловское имъніе, заключавшее въ себъ 16,000 душь, помимо брилліантовъ; ему также выдано подарками болъе 2.000,000 рубдей. Одинъ столь близкихъ придворныхъ Екатерины, П. А. Зубова, графа Н. И. Салтыкова и графини Браницкой, ежедневно стоилъ казнъ съ виномъ, кофе, чаемъ и шоколадомъ и проч., болъе 600 рублей.

Если сопоставить эти расходы съ доходами государства въ то время, такъ, право, все сказанное покажется какою-то насмъшкою или выдумкою. Такъ, извъстно, что въ послъдній годъ царствованія императрицы общая сумма доходовъ государства достигала всего 70.657,691 руб.

Только удивляться надо, откуда брались тогда деньги на разныя траты и войны. Энгельгардть, напримёрь, въ своихъ запискахъ разсказываетъ, что, когда былъ заключенъ Безбородко миръ съ турками и когда приходилось туркамъ заплатить Россіи 24 милліона піастровъ, то канцлеръ торжественно имъ заявилъ: «что русская государыня не имъетъ нужды въ турецкихъ деньгахъ!» Энгельгардтъ добавляетъ, что такой поступокъ глубоко изумилъ турокъ. А что стоило императрицъ путешествіе ея въ полуденный край? Извъстно, что назначенныхъ десяти милліоновъ на это путешествіе не хватило.

Праздная й разгульная жизнь баръ прошлаго въка стоила много денегъ, но не на одно вино только шло у нихъ много денегъ: что проигрывалось еще въ карты? Азартная игра въ царствованіе Екатерины велась даже при дворъ, а отъ двора она распространялась и во всъхъ обществахъ. Энгельгардтъ утверждаетъ, что азартныя игры хотя закономъ были запрещены, но правительство на то смотръдо сквозь пальцы.

Однако, императрица иногда и преслъдовала игроковъ. Такъ, письмомъ отъ 7-го августа 1795 года къ московскому главнокомандующему Измайлову, она предписываетъ: «Коллежскихъ ассесо-

ровъ: Іевлева и Малимонова, секундъ-маіора Роштейна, подпоручика Волжина и секретаря Попова за нечистую игру сослать въ уъздные города Вологодской и Вятской губерній, подъ присмотръ городничихъ, и внеся при томъ имена ихъ въ публичныя въдомости, дабы всякъ отъ обмана ихъ остерегался». У Волжина при томъ было отобрано векселей, ломбардныхъ билетовъ и закладныхъ на 159,000 руб. и, кромъ того, множество золотыхъ и брилліантовыхъ вещей. Всъ эти богатства приказано было «яко стяжаніе, неправеднымъ образомъ снисканное и ему непринадлежащее, отдать въ приказъ общественнаго призрънія Московской губерніи на употребленіи полезныя и богоугодныя».

Въ томъ же году писалъ Бантышъ-Каменскій князю Куракину «У насъ сильный идетъ о картежныхъ академикахъ переборъ. Ежедневно привозятъ ихъ къ Измайлову; дъйствіе сіе въ моихъ глазахъ, ибо намъстникъ возлъ меня живетъ. Есть и дамы...» Черезъ нъсколько дней онъ сообщалъ: «Академики картежные, видя кръпкой за собой присмотръ, многіе по деревнямъ скрылись».

По разсказамъ современниковъ, въ Екатерининское время въ каждомъ барскомъ домъ по ночамъ кипътъ банкъ и тогда уже ломбардъ болъе и болъе наполнялся закладомъ крестъянскихъ душъ. Не къ добру послужило дворянству это учрежденіе дешеваго и долгосрочнаго кредита. Двадцать милліоновъ, выданные помъщикамъ, повели къ еще большему развитію роскоши и къ разоренію дворянства. Быстры и внезапны были переходы отъ роскоши къ разоренію.

Въ большомъ свътъ завелись мънялы; днемъ разъъзжали они въ каретахъ по домамъ, съ корзинками, наполненными разными бездълками, и промънивали ихъ на чистое золото и драгоцънные каменья, а вечеромъ увивались около тъхъ несчастливцевъ, которые проигрывали свои имънія, и выманивали у нихъ послъднія деньги.

У Загоскина въ воспоминаніяхъ находимъ описаніе одного изъ такихъ ростовщиковъ сіятельнаго происхожденія, отставного бригадира, князя Н., промотавшаго четыре тысячи душъ наслѣдственнаго имѣнія. Воть какъ описываетъ онъ мѣсто его дѣйствій на одномъ изъ московскихъ великосвѣтскихъ баловъ, гдѣ въ ту эпоху подобный торговецъ былъ необходимой принадлежностью. «Посреди комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый разными галантерейными вещами: золотыя колечки, сережки, запонки, цѣпочки, булавочки и всякія другія блестящія бездѣлушки разложены были весьма красиво во всю длину стола, покрытаго краснымъ сукномъ. За столомъ сидѣлъ старикъ съ напудренной головой, въ

черномъ фракъ и шитомъ разными шелками атласномъ камзолъ. Наружность этого старика была весьма пріятная и, судя по его благородной и даже нъсколько аристократической физіономіи, трудно было оттадать, какимъ образомъ онъ могъ попасть за этотъ прилавокъ. Да, прилавокъ, потому что онъ продалъ при насъ двумъ дамамъ, одной — золотое колечко съ бирюзой, а другой — небольшое черепаховое опахало съ золотой насъчкою; третья барышня, лътъ семнадцати, подошла къ этому прилавку, вынула изъ ушей свои сережки и сказала:

- Вотъ возьмите! Маменька позволила мнѣ промѣнять мои серьги. Только воля ваша, вы много взяли придачи: право десять рублей много!
- Ну, вотъ еще, много! сказалъ продавецъ, да твои-то сережки и пяти рублей не стоятъ.
- «Ахъ, что вы, князь! возразила барышня,—да я за нихъ двадцать иять рублей заплатила...

Въ числѣ такихъ торговцевъ драгоцѣнными камнями въ Москвѣ былъ извѣстенъ нѣкто Кристинъ, жившій въ домѣ графа Маркова; родомъ Кристинъ былъ швейцарецъ и нѣкогда служилъ нашимъ агентомъ при иностранныхъ дворахъ.

До начала французской революціи онъ былъ секретаремъ извъстнаго министра Колонна; онъ видълъ начало революціи въ Парижъ, куда ъздилъ переодътый съ тайными порученіями отъ графа д'Артуа, впослъдствіи короля Карла Х. Кристинъ тайкомъ проникаль въ Тюльерійскій дворецъ, подавалъ утъшеніе плънному королю; когда пали невинныя королевскія головы, Кристинъ, вмъстъ съ графомъ д'Артуа, явился въ Петербургъ. Изъ Петербурга онъ ъздилъ тайнымъ агентомъ въ Швецію; здъсь онъ, на одномъ изъ придворныхъ баловъ, какъ разсказываетъ Вигель, какъ будто разбъжавшись, наткнулся на стоящаго у камина несовершеннолътняго молоденькаго короля Густава IV; низко кланяясь, и будто бы въ смущеніи извиняясь, шопотомъ сказалъ ему:

— Ваше величество, васъ обманываютъ, хотятъ женить на уродъ, позвольте съ вами объясниться.

Тоть, едва внятнымъ голосомъ, отвъчалъ ему:

— У меня учитель математики вашъ землякъ, шевалье такой-то, напишите мнъ черезъ него.

Въ запискъ своей Кристинъ изобразилъ всъ прелести великой княгини Александры Павловны и всю пользу отъ родственнаго союза съ Екатериной. Въ это время черезъ мъсяцъ ожидали невъсту, кривобокую принцессу Мекленбургскую. Король вдругъ за-

заупрямился, объявиль, что этому браку не бывать, и какъ ни старались убъдить его, онъ поставилъ на своемъ. Никто не могъ понять причины такой внезапной перемъны, но король ли проговорился, Кристинъ ли проболтался, или сами догадались, но гроза висъла надъ головою тайнаго агента. Кто-то преду-



Ив. Ник. Римскій-Корсаковъ. Съ портрета, принадлежащаго М. А. Мятлевой.

предилъ его, что его хотять взять и отправить въ рудники дарлекарлійскіе.

Будучи пріятелемъ со всёми дипломатами, онъ быль причислень къ какой-то миссіи и отосланъ курьеромъ изъ Швеціи. Только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ ему посчастливилось пріѣхать въ Петербургъ, въ то самое время, когда въ Петербургъ находился король шведскій съ дядей и шло уже сватовство.

Разумъется, ему нигдъ нельзя было показываться. Екатерина II приняла Кристина у себя въ кабинетъ очень ласково, щедро наградила его, велъла опредълить въ иностранную коллегію съ чиномъ надворнаго совътника и пожаловала ему четыреста душъ крестьянъ близь Летичева, въ Подольской губерніи. При представленіи императрицъ, съ нимъ случился презабавный анекдотъ.

Государыня позволила ему быть при представлении въ эрмитажномъ театръ, только въ закрытой ложъ. Онъ въ ней соскучился, пошелъ бродить за кулисы и забрался на самый верхъ. Уставъ, онъ присълъ на какое-то съдалище, которое вдругъ стало опускаться; Кристинъ закричалъ, его успъли приподнять, и видны были однъ только его ноги. Это было облако, на которомъ долженъ былъ спускаться Меркурій.

Кристинъ при императоръ Александръ жилъ въ Парижъ, гдъ сошелся съ семействомъ Бонапарта; какъ роялистъ, онъ тайно переписывался съ графомъ д'Артуа, переписка была открыта; Бонапартъ схватилъ его и отправилъ въ кръпостъ въ Ліонъ; отсюда ему удалось убъжать и пробраться въ Москву, въ которой онъ и проживалъ, торгуя драгоцънностями и обдълывая дъла съ векселями.

Вигель въ своихъ воспоминаніяхъ говорить, что, умирая, Кристинъ все свое имущество отказаль графинъ де-Брогліо (урожденной Трубецкой). Какія рукописныя сокровища достались, какіе перлы разсыпались передъ этою женщиной!.. Переписка со множествомъ историческихъ лицъ, чего стоили одни письма Сталь, самый романъ его жизни, все это, какъ ненужное, рукою невъжества предано огню...

Страсть московскихъ барынь къ драгоценнымъ нарядамъ въ то время была такъ велика, что вошло въ обычай, за неимениемъ собственныхъ дорогихъ вещей, безъ всякаго стыда надевать чуже илатья и украшенія; некоторые блистательные уборы, принадлежавше богатымъ дамамъ, появляясь по очереди то на той, то на другой особъ, пріобрели даже себъ всеобщую известность.

И въ силу предразсудка, гости, богаче другихъ одътые, хотя бы всъ знали, что на нихъ чужіе наряды, пользовались вездъ знаками особеннаго вниманія и предпочтенія. Даже старики-вельможи эпохи Екатерины были не лишены этого предразсудка и появлялись на вечерахъ покрытые съ головы до ногъ брилліантами, неръдко взятыми за деньги на прокатъ. Характеръ всъхъ баловъ московскихъ того въка былъ церемонный и однообразный.

На каждомъ праздникъ цълая стая слугъ различныхъ націй, въ пестрыхъ національныхъ костюмахъ: здъсь были негры въ желтыхъ курткахъ съ бълыми тюрбанами на головахъ, русскіе одъты были въ кафтаны, подпоясанные пестрыми кушаками, на головахъ высокія гренадерскія шапки; всъ они или бъгали и метались какъ угорълые, или стояли какъ столбы до тъхъ поръ, пока ихъ громко не позовутъ; между ними были карлики и гайдуки чуть не саженнаго роста и почти у каждаго барина за спиной стоялъ шутъ, забавлявшій общество своими дурачествами и повременамъ отпускающій и самыя злыя остроты насчетъ самого барина и его гостей.

Между молодежью на балахъ въ Москвъ по большей части встръчались недозрълые юноши, напомаженные и разодътые по послъдней модъ; послъдніе всегда были въ сопровожденіи французскихъ гувернеровъ, которые тщательно слъдили за первыми ихъ шагами въ обществъ.

Вполнъ образованныхъ молодыхъ людей въ Москвъ было немного, большая часть изъ нихъ жила въ Петербургъ или въ арміи, гдъ дълала карьеру. Англичанка Вильмотъ, гостившая въ Москвъ у княгини Дашковой, дълаетъ слъдующее заключеніе о московскомъ обществъ и вообще о русской цивилизаціи. «Подчиненность развита здъсь до крайней степени. Тутъ нътъ того, что въ Англіп называютъ словомъ «джентльменъ»; достоинства каждаго оцъняются мърою высшей милости. Въ понятіяхъ массы слова хорошій и плохой— суть синонимы благоволенія и неблаговоленія; уваженіе къ личному характеру замъняется уваженіемъ къчину».

Большой почеть въ старое время вселяли къ себъ всъ богачипомъщики. Дома такихъ господъ кишъли прислужниками, приставленными къ разнымъ должностямъ.

Напримъръ, у богатаго помъщика Головина ихъ было около трехсотъ, у Лунина—двъсти восемьдесятъ, у графа Алексъя Орлова-Чесменскаго — болъе пятисотъ человъкъ. Такая большая дворня почти ничего не дълала и выполняла только прихоти своего барина. У С. Н. Шубинскаго находимъ любопытное описаніе дворни и жизни богатаго помъщика В. В. Головина, владъльца огромнаго подмосковнаго села Новоспасскаго. Жизнъ этого барина въ молодости была полна бъдствій и страданій.

При Биронъ онъ былъ пытанъ и затъмъ два года сидълъ въ тъсномъ заключении при церкви Воскресения Христова, въ Москвъ. Несчастия, испытанныя имъ, имъли довольно сильное влиние на его характеръ. Онъ сдълался нелюдимымъ и религіознымъ до суевърія. Всъ его дворовыя власти входили въ его комнату по командъ

горничной и докладывали съ низкими поклонами по разъ утвержденнымъ правиламъ.

Вокругъ его дома всю ночь ходилъ неусыпный дозоръ, билъ въ колотушки, гремълъ въ доску и трубилъ въ рожокъ. Утромъ послъ докладовъ ему приносили чай и впереди обыкновенно шелъ одинъ слуга съ большимъ мъднымъ чайникомъ съ горячей водой, за нимъ другой несъ большую желъзную жаровню съ горячими угольями, шествіе заключалъ выборный съ въникомъ, насаженнымъ на длинной палкъ, для обмахиванія золы и пыли.

Напившись чаю, онъ отправлялся въ церковь. Послѣ обѣдни его вели подъ руки двое слугъ; подавали затѣмъ завтракъ и послѣ обѣдъ—обѣдъ тянулся три часа. Кушаній бывало обыкновенно семь блюдъ, но иногда число ихъ доходило и до сорока. Для каждаго блюда былъ особый поваръ и каждый изъ нихъ приносилъ блюдо въ бѣломъ фартукѣ.

Сервизъ былъ весь оловянный, но въ праздники—серебряный и фарфоровый. Поставя блюда, повара уходили и являлись двънадцать офиціантовъ, одътыхъ въ красные кафтаны кармазиннаго сукна, съ напудренными волосами и длинными бълыми косынками на шеъ.

Послѣ обѣда подавался десертъ и хозяинъ пилъ шоколадъ. Ужина не было. На ночь всѣ двери и ставни въ домѣ закрывались желѣзными болтами. Если барину не удавалось уснуть, то онъ начиналъ читать вслухъ свою любимую книгу «Жизнь Александра Македонскаго», Квинта Курція, или садился въ большія механическія кресла, начиналъ качаться въ нихъ, поправляя руками на обоихъ вискахъ волосы, закладывая ихъ за уши, и перебирая четки и, понижая и возвышая голосъ, читалъ заклинанія противъ сатаны и злыхъ духовъ. Окончивъ заклинанія, онъ вставалъ съ креселъ и начиналъ ходить по всѣмъ комнатамъ, постукивая колотушкою или обмахивая густымъ крыломъ мнимую нечисть вокругъ себя. Если же онъ находилъ пыль, то приказывалъ курить ладаномъ и окроплять то мѣсто святою водою.

Въ комнатажъ у него было семь кошекъ, которыя днемъ ходили по комнатамъ, а ночью привязывались къ семиножному столу. За каждой кошкой было поручено ходить особой дъвкъ. Отправляясь зимою въ Москву, онъ былъ всегда сопровождаемъ чрезвычайно пышнымъ поъздомъ, въ которомъ находилось до 70 лошадей и около 20 различныхъ экипажей. Впереди всего везли чудотворную икону Владимірской Божіей Матери въ золоченой каретъ, съ утвержденнымъ внутри фонаремъ, въ сопровождении крестовъ и священника.

Затым слыдоваль баринь съ барыней въ особенныхъ шестимыстныхъ фаэтонахъ, запряженныхъ параднымъ цугомъ въ восемь лошадей.

Дочери вхали въ четырехмъстныхъ каретахъ, въ шесть лошадей; молодые господа — въ открытыхъ коляскахъ или саняхъ, въ четыре лошади. Всъ они сидъли поодиночкъ, за исключеніемъ малолътнихъ дътей ихъ, которыя помъщались съ матерями. Барскія барыни и сънныя дъвицы ъхали въ бричкахъ и кибиткахъ. Канцелярія, гардеробъ, буфетъ, кухня были отправляемы въ особыхъ фурахъ.

Двадцать богато одътыхъ верховыхъ егерей оберегали этотъ затъйливый поъздъ. При женъ этого помъщика находились безотлучно: пара уродливыхъ карликовъ и ученый гуслистъ, ловкій, видный и красивый мужчина, природный черкесъ, вывезенный изъ Кавказа. Изъ сыновей этого Головина былъ извъстенъ тоже Василій Васильевичъ, удивлявшій всъхъ москвичей своею роскошью. Онъ выъзжалъ не иначе, какъ парадомъ, съ вершниками, гусарами, съ гайдуками и скороходами, окруженный всегда множествомъ дуръ и дураковъ. Свиту его составляли также арабы, башкиры, татары и калмыки.

Головинъ угощалъ своихъ гостей богатыми праздниками, объдами, ужинами, на которыхъ гремъли его хоры музыки и пъли пъвчіе и плясали цыгане, до которыхъ онъ былъ большой охотникъ. Этотъ Головинъ умеръ въ 1800 году.

Въ Екатерининскую эпоху вельможа безъ богатой дворни или нѣсколькихъ тысячъ душъ крестьянъ почти былъ немыслимъ. Сама императрица покровительствовала такимъ барскимъ привычкамъ, щедро раздавая вельможамъ населенныя имѣнія. И встрѣтить среди толны царедворцевъ и вельможъ того времени лицъ, которыя бы не имѣли крестьянъ или отъ нихъ отказывались, было исключительнымъ явленіемъ. Такимъ рѣдкимъ безкорыстіемъ и непринятіемъ крѣпостныхъ душъ въ ту эпоху отличались только два лица— это П. Д. Еропкинъ и масонъ Гамалея— первый, какъ мы уже выше говорили, отказался отъ 4,000 душъ, назначенныхъ ему за его дѣятельность во время чумы въ Москвѣ, второй — отъ 3,000 душъ въ награду за свою службу.

Всего роздано крестьянъ Екатериной II съ 1762 по 1796 годъ около 800,000, обоего пола около 2.000,000. Случайные люди получили болъе четверти того, что было роздано во все царствованіе Екатерины. Императрица въ одинъ день (18-го августа 1795 года) подписала указы о пожалованіи болъе 100,000 душъ. Императоръ Павелъ относительно раздачи населенныхъ имъній слъдовалъ при-

мъру своей матери. Онъ въ день своей коронаціи роздаль 105 лицамъ болье 80,000 душъ. Въ послъдній годъ царствованія этого императора уже затруднялись находить имънія для пожалованія и императоръ Александръ I, какъ говоритъ Богдановичъ 49), на письмо одного сановника, желавшаго получить населенное имъніе, отвъчаль: «Русскіе крестьяне большею частью принадлежатъ помъщикамъ—считаю излишнимъ доказывать униженіе и бъдствіе такого состоянія и потому я далъ обътъ не увеличивать числа этихъ несчастныхъ и принялъ за правило никому не давать въ собственность крестьянъ». По словамъ В. Семевскаго 50), съ этихъ поръ населенныя имънія стали давать только въ аренду, зато въ общирныхъ размърахъ продолжалось пожалованіе ненаселенныхъ имъній.

Цёны на людей въ Екатерининское время были различны; при продажё съ землей душа цёнилась отъ 70 до 120 руб. въ началё дарствованія, и до 200 руб. въ концё его. При продажё безъ земли, люди цёнились весьма дешево, такъ въ 1773 году одна мещовская номёщица продала души по 6 рублей за штуку. За рекрута въ началё царствованія платили по 120 рублей, въ концё—400 и даже 700 рублей.

Крвпостныхъ людей продавали публично на базарахъ и ярмаркахъ. Текели, бывшій въ Россіи въ 1778 году, видёлъ въ Туле, на площади, до сорока девицъ, стоявшихъ толпою; на вопросъ проводника, что оне здёсь делають, былъ ответъ, что продаются.

Когда же самъ путешественникъ спросилъ ихъ, то дъвушки наперерывъ отвъчали:

- Купи насъ, господинъ, купи!

Текели поразиль веселый видь, съ какимъ дѣвицы говорили о собственной продажѣ. Онъ полюбопытствовалъ узнать отъ нихъ.

- А пошли бы вы за мной, куда бы я васъ ни повель?
- Намъ все равно—вамъ или другому служить, былъ отвътъ: Однимъ изъ главныхъ центровъ этой торговли была Урюпинская ярмарка, на которой парней и дъвушекъ покупали преимущественно армяне для сбыта въ Турцію.

Въ старинныхъ въдомостяхъ то-и-дъло встръчаются публикаціи о продажъ людей, такъ: «Продаются 20-ти лътъ человъкъ, парикмахеръ, и лучшей породы корова» или «Лучшія моськи продаются и семья людей, за сходную цъну». Кръпостныхъ не только продавали, но и проигрывали, давали ими взятки, платили ими врачамъ за леченіе и проч.

Въ 1850-хъ годахъ въ Москвѣ необученая горничная стоила 50 руб., а умѣющая шить и проч. 80 руб. Дорого цѣнились въ Екатерининскія времена музыканты и разные артисты. Такъ, напримѣръ, Потемкинъ заплатилъ Разумовскому за его оркестръ 40,000 руб., одна крѣпостная актриса была продана за 5,000 руб.

Вигель описываеть одного владёльца крёпостныхъ артистовъ: «его повара, его лакеи, конюхи дёлались, въ случаё надобности, музыкантами, столярами, сапожниками и т. д.; его горничныя и служанки—актрисами, золотошвейками и т. д.» Онё въ одно и то же время—его наложницы, кормилицы и няньки дётей, рожденныхъ ими отъ барина. Я часто присутствоваль при его театральныхъ представленіяхъ. Музыканты являлись въ оркестръ, одётые въ различные костюмы, соотвётственно ролямъ, которыя они должны были играть, и какъ только по свистку поднимался занавёсъ, они бросали свой фаготъ, литавры, скрипку, контрабасъ, чтобъ смёнить ихъ на скипетръ Мельпомены, маску Таліи и лиру Орфея; а утромъ эти же люди работали стругомъ, лопатою и вёникомъ.

Особенно уморительно было видёть, какъ этотъ владёлецъ артистовъ, во время представленія, въ халатё и ночномъ колпакѣ, величественно разгуливалъ между кулисами, подбадривая словами и жестами своихъ крѣпостныхъ актеровъ.

Однажды, во время представленія Дидоны, этому барину не понравилась игра главной актрисы; онъ вб'єжаль на сцену и отв'єсиль тяжелую оплеуху несчастной Дидон'є, вскричавъ: «Я говориль, что поймаю тебя на этомъ. Посл'є представленія отправляйся на конюшню за наградой, которая тебя ждеть». Дидона, поморщившись отъ боли, причиненной оплеухой, вновь вошла въ свою роль и продолжала арію какъ ни въ чемъ не бывало. Впосл'єдствіи эта актриса за потерю голоса была сослана въ отдаленную деревню.

Когда этотъ помъщикъ отправлялся въ другое свое имъніе, то за нимъ ъхало не менъе двадцати кибитокъ съ его наложницами, танцовщицами, актрисами, поварами и проч. На каждой станціи раскидывали огромную палатку, гдъ помъщался баринъ съ своими невольницами, а въ другой—двадцать человъкъ увеселяли его пъніемъ во время объда.

Случалось, что крѣпостные артисты посылались господами на заработки. Такъ князь Щербатовъ говорить, что разорившійся князь Вяземскій имѣль одного крѣпостного музыканта, котораго онъ посылаль играть для своего прокормленія.

Въ началъ царствованія Екатерины II оброкъ съ крестьянъ доходиль отъ одного рубля до трехъ. Въ концъ же царствованія—

отъ 5 до 25 съ души, но одной денежной платой часто пом'вщики и не ограничивались, а заставляли своихъкрестьянъплатить и натурой. Изъ офиціальныхъ св'єд'єній 1766 года видно, что у самыхъ добрыхъ пом'єщиковъ крестьяне работали на барина три дня въ нед'єлю.

Окрестности Москвы славились своими садами и питомниками плодовыхъ деревьевъ. Такъ, въ родовой вотчинъ Романовыхъ, селъ Измайловъ, садъ былъ извъстенъ своими лекарственными и хозяйственными растеніями.

Вдоль по берегу ръчки Серебровки, противъ деревяннаго дворца,—какъ разсказываетъ профессоръ Снегиревъ <sup>51</sup>),—на тридцатъ три сажени простирался «регулярный садъ», отъ котораго и теперь остались еще слъды—кустарники шиповника, барбариса, крыжовника и сирени. Позади дворца также былъ насажденъ царемъ Алексъемъ Михайловичемъ «виноградный садъ» на пространствъ цълой версты, гдъ разводились лозы виноградныя, также росли разныхъ сортовъ яблони, груши, дули, сливы, вишни и другія заморскія деревья.

Еще въ пятидесятыхъ годахъ здёсь цёла была липовая аллея, саженая — по преданію — царемъ Алексемъ Михайловичемъ, подътёнью которой любилъ гулять въ юности своей Петръ I съ своими наставниками. — Впослёдствіи тамъ существовалъ вокзалъ, гдё бывали въ былое время блистательныя собранія. — Измайловскіе сады служили разсадниками для другихъ садовъ въ Россіи; изъ нихъ плоды доставляемы были для государева обихода, а цёлебныя травы и коренья посылались въ аптекарскій приказъ, остальные поступали въ продажу.

Въ 1703 году Петръ I изъ Шлиссельбурга писалъ къ Стрешневу: «Изъ села Измайлова послать осенью въ Азовъ коренья всякихъ зелій, а особливо клубнишнаго, и двухъ садовниковъ, дабы тамъ оныя размножить». «Въ 1704 году царь повелъть ему же прислать въ С.-Петербургъ, не пропустя времени, всякихъ цвътовъ изъ Измайлова, а больше тъхъ, кои пахнутъ». Аптекарскій садъ близь Сухаревой башни, на Балканъ, разведенъ большею частію изъ Измайловскаго.

Въ садоводство Измайлова входило и хмѣлеводство; тамъ еще прежде, чѣмъ въ Гуслицахъ, разводился лучній хмѣль на косогорахъ и близь протоковъ. Хмѣльники ежегодно доставляли отъ 500 до 800 пудовъ хмѣлю не только для дворцовой пивоварни, но и на продажу.—Цвѣтущіе луга, сады и огороды въ Измайловѣ спо-

собствовали и размноженію пчеловодства. Въ 1677 году они доставили 179 пудовъ меду и столько же воску.

Въ прежнее время также славилось своими плодовыми садами и огородами и село Покровское, отдъленное тогда еще отъ городскихъ селеній въковыми заповъдными рощами и пахотными полями.

Какъ мы выше уже говорили, императрица Екатерина II почти весь 1775 годъ провела въ Москвъ; въ этомъ году императрица посътила въ храмовые праздники большинство славящихся въ народъ церквей, сходила пъшкомъ на богомолье въ Троицко-Сергіевскую лавру, посътила подмосковныхъ помъщиковъ, гр. Шереметева въ Кусковъ, гр. Румянцева, затъмъ Нарышкина; описаніе посъщняго посъщенія мы приведемъ ниже.

Живя въ селъ Коломенскомъ, Екатерина II дълала дальнія прогулки пъшкомъ и въ экипажахъ, чтобъ осматривать мъстность, и вотъ въ одну изъ такихъ прогулокъ ознакомилась она съ прелестнымъ мъстоположеніемъ имънія князя Кантемира «Черная грязь» и пожелала пріобръсти его.

Но ранъе описанія покупки считаемъ не лишнимъ здъсь сказать нъсколько словъ и о Коломенскомъ, гдъ отъ дворца, въ которомъ жила Екатерина, остался теперь одинъ фундаментъ.

Село Коломенское нѣкогда было любимымъ жильемъ царя Адексѣя Михайловича; здѣсь онъ имѣлъ свою соколиную охоту, въ которую даже принималъ охотниковъ по совершеніи извѣстнаго обряда.

По словамъ иностранцевъ, въ Коломенскомъ особенно замъчателенъ былъ дворецъ, въ обоихъ этажахъ котораго было болъе 150 комнатъ; особенно замъчательны были въ немъ дубовыя ръзныя ворота и затъмъ высокіе терема, въ числъ шести, а также и внутреннее убранство теремовъ богатыми шелковыми тканями и красивыми печными изразцами.

Въ сѣняхъ дворца, на потолкѣ, былъ написанъ знакъ зодіака, въ окнахъ виднѣлись доски съ изображеніемъ герба Россіи. Передъ окнами дворца стоялъ невысокій каменный столбъ, у котораго въ опредѣленный день и часъ являлись недовольные рѣшеніями приказовъ и, увидя государя у окошка, кланялись ему «до лица земли» и оставляли на столбѣ свои челобитныя. Въ комнатахъ царицы окна были золоченыя.

Возвращаемся къ покупкъ имънія князя Кантемира. Императрица осмотръла окрестности древней столицы и купила себъ прелестное мъсто, по общему отзыву—земной рай, имъніе князя Кантемира «Черную грязь», которую и назвала Царицыно Село—болъе извъстное теперь подъ именемъ «Царицыно».

Воть какъ описываеть сама государыня въ письмѣ своемъ къ Гримму этотъ красивый забытый уголокъ, купленный и обстроенный ею въ двѣ недѣли: «Представьте берегъ, покрытый большимъ лѣсомъ, и ея величество, съ лакеемъ переѣзжающую ручей на паромѣ. Передъ нею низменность, покрытая кустарникомъ, гдѣ вы помѣстите фазаньи клѣтки, прудокъ, оканчивающійся плотиной, осѣненный высокими ивами, и между ними открывается еще болѣе значительный прудъ, котораго одинъ берегъ крутой занять разбросанными по немъ маленькими деревеньками, а другой, съ незамѣтнымъ склономъ, представляетъ вашему взору поля, луга, букеты лѣсовъ и отдѣльныя деревья; налѣво отъ плотика тинистый ручеекъ заросъ лѣсомъ, который постепенно возвышается амфитеатромъ. Ну, представьте же себѣ все это и вы будете въ Царицынѣ».

Въ другомъ мъстъ государыня говоритъ, какъ она подъвхала къ Царицыну: «Дорога привела меня къ громадному пруду, связанному съ другимъ, еще огромнъйшимъ; но этотъ второй прудъ, богатый прелестнъйшими видами, не принадлежаль этому величеству, а нъкоему князю Кантемиру, ея сосъду. Второй прудъ соединяется съ третьимъ прудомъ, который образовалъ безчисленное множество заливовъ, и вотъ гулявшіе, переходя отъ пруда къ пруду то пъшкомъ, то въ каретъ, очутились за семь длинныхъ верстъ оть Коломенскаго, высматривая имфніе своего сосбда, старика слишкомъ 70-лътняго, который нисколько не интересовался ни водами, ни лъсами, ни прелестными видами, восхищавшими путешественниковъ. Онъ проводилъ свою жизнь за карточнымъ столомъ, проклиная свои проигрыши, и воть осторожно и съ полнъйшей деликатностью весь дворъ съ императрицей во главъ начинаетъ интриговать, чтобы вывёдать намёренія его, узнать, выигрываеть онъ. или проигрываетъ; не продаетъ ли свое имъніе, дорожитъ ли имъ, часто ли въ немъ бываетъ, не нужно ли ему денегъ, кто его друзья, чрезъ кого бы заинтересовать его. Мы не хотимъ одолженія, мы не хотимъ чужого, мы покупаемъ, но и отказать намъ не есть преступленіе. — «Какъ хотите, м. г., намъ улыбается пріоборътеніе, но мы можемъ обойтись безъ него». Придворные мои засуетились, одинъ говоритъ: «Онъ мнъ отказалъ, онъ не хочетъ продавать».-«Ну, тъмъ лучше». Другой доноситъ: «Ему не нужно денегъ, онъ играетъ счастливо». Третій: «Онъ сказалъ, я не могу продать, у меня нётъ ни наслёдниковъ, ни кого-либо другого; имёніе мое исходить изъ казны, ей же я его предоставлю». Наконецъ является пятый и передаетъ, что Кантемиръ сказалъ: «Я ръшительно объявляю, что имъніе мое можетъ быть продано только казнъ».--«А.

это прекрасно!...» Воть къ нему наряжають нарочнаго узнать, любить ли онъ имъніе.— «Нисколько, отвъчаеть онъ, доказательство, что я живу въ другомъ, я это имъніе наслъдоваль отъ брата и никогда въ него не ъзжу; оно можеть годиться только императри-



Видъ села Царицына. Съ гравири, сдѣланной съ рисунка съ патури П. П. Свинънка.

цѣ».—«Сколько же вы за него хотите?»—«20,000 руб.»—«Мнѣ велѣно предложить вамъ 25,000 рублей». Изъ имѣющагося у насъ рукописнаго описанія села Царицына, конца прошлаго вѣка, имѣніе куплено у бригадира Сергія Дмитріевича, князя Кантемира; вмѣ-

стѣ съ нимъ пріобрѣтены казною у князя деревни: Хохловка, Пладрово и Орѣховка, и у гвардіи капитана князя Ив. Ал. Трубецкого село Булатниково и позднѣе годомъ село Коньково у фрейлины Зиновьевой. Имѣніе «Черная грязь» переименовано, по указу, данному сенату августа 14-го дня 1775 года въ Царицыно Село. Имѣніе «Черная грязь» подарено отцу владѣльца, бывшему господарю молдавскому князю Дмитрію Константиновичу Петромъ Великимъ. Князь Кантемиръ родился въ Яссахъ въ 1663 г. Въ 1684 году за оказанныя важныя услуги Портѣ Кантемиръ былъ возведенъ въ достоинство молдавскаго государя, во время войнъ турокъ съ русскими въ 1711 году Кантемиръ присоединился въ подданство России вмѣстѣ съ управляемымъ имъ княжествомъ. Кантемиръ съ своими боярами присягнулъ въ вѣрности Петру I въ самый день Петра и Павла.

Когда Петръ Великій быль окруженъ у Прута турецкими войсками, въ числѣ предложеній, потребованныхъ визиремъ отъ царя, было предложено выдать и Кантемира плѣнникомъ. Но государь имъ отвѣтилъ: «я лучше уступлю туркамъ всю землю, простирающуюся до Курска, нежели выдамъ князя, пожертвовавшаго для меня всѣмъ своимъ достояніемъ. Потерянное оружіемъ возвращается; но нарушеніе даннаго слова невозвратимо, отступить отъ чести то же, что не быть государемъ». Визирю было объявлено, что Кантемиръ бѣжалъ изъ лагеря, между тѣмъ онъ скрылся въ царской каретѣ, куда одинъ служитель носиль къ нему пищу.

Прутскій договоръ лишилъ князя его владѣній, но Петръ возвратиль потери, понесенныя имь—пожаловавь ему въ Москвѣ домъ и въ Съвскомъ уѣздѣ тысячу дворовъ съ селомъ Дмитровскимъ, впослѣдствіи городомъ, затѣмъ подмосковную «Черную грязь» со всѣми угодьями. Вмѣстѣ съ тѣмъ государь положилъ ему ежегодную пенсію въ 6,000 рублей, пожаловалъ свой портретъ, осыпанный брилліантами, и, вмѣстѣ съ титуломъ свѣтлѣйшаго князя, предоставилъ ему право судить самому выѣхавшихъ съ ними изъ Молдавіи его бывшихъ подданныхъ, въ числѣ болѣе двухъ тысячъ человѣкъ.

Это быль единственный примъръ русскаго подданнаго, пользовавшагося такою властью. Въ 1715 году Кантемиръ приговориль было къ смертной казни трехъ молдаванскихъ дворянъ и нъсколькихъ къ ссылкъ за смертоубійство, потомъ перемънилъ смертную казнь на тълесное наказаніе, что и было утверждено государемъ.

Кантемиръ сперва поселился въ Харьковъ, откуда, по приглашенію Петра, переъхалъ сперва въ Москву и затъмъ въ Петербургъ, гдъ, въ 1717 году, передъ второю женитьбою на дочери князя



Паркъ въ селѣ Царицынъ. Съ расувка съ нагури Стакельберга (изъ собранія П. Я. Дашкова).



И. Ю. Трубецкаго, обриль себъ бороду, сняль молдаванское платье и одълся въ европейскую одежду. Петръ I произвель тогда князя въ тайные совътники и сдълаль сенаторомъ и пожаловалъ ему шпагу, осыпанную брилліантами.

Кантемиръ былъ самый образованный человъкъ своего времени: помимо восточныхъ языковъ онъ зналъ всё европейскіе, на которыхъ писалъ и говорилъ; онъ оставилъ болёе иятнадцати сочиненій по части исторіи. Кантемиръ умеръ въ своемъ орловскомъ имѣніи Дмитровкё <sup>52</sup>), населенной княземъ молдаванами и малороссіянами, названной по его имени. Въ 1782 году село это преобразовано въ уѣздный городъ Орловской губерніи. У князя Дмитрія было два сына—вышеупомянутый владѣлецъ «Черной грязи» князь Сергій и затѣмъ извѣстный сатирикъ князь Антіохъ, нашъ резиденть въ Лондонѣ и затѣмъ посланникъ въ 1738 году въ Парижѣ, гдѣ онъ и оставался до своей смерти въ 1744 году.

Молодой красавецъ, воспитанный въ Константинополѣ въ духѣ безбожія, онъ объяснялся на всѣхъ европейскихъ языкахъ какъ на своемъ природномъ, а музыкальныя его произведенія по сейчасъ исполняются въ Турціи. Въ крайне молодыхъ лѣтахъ онъ занималъ уже высокія должности, такъ двадцати-двухъ лѣтъ онъ былъ нашимъ посланникомъ въ Лондонѣ.

По покупкъ Царицына, въ двъ недъли были возведены легкія деревянныя постройки, и государыня уже переъхала туда въ концъ іюня мъсяца. Екатерина жила тамъ—какъ говоритъ Державинъ—въ маленькомъ домикъ, состоящемъ изъ шести комнатъ.

Въ день Преображенья, 6-го августа, здъсь устроенъ быль объденный столъ для штабъ- и оберъ-офицеровъ Преображенскаго полка. Впрочемъ, въ Царицынъ существовали еще постройки при Петръ I; это были обширныя деревянныя палаты, въ которыхъ, въ тишинъ и уединеніи, жилъ и воспитывался молодой сынъ Кантемира — князь Антіохъ. Екатерина поручила архитектору В. И. Баженову построить въ Царицынъ въ готическо-мавританскомъ вкусъ дворецъ; планъ этого дворца государыня утвердила лично, убавивъ въ немъ окна и ширину лъстницъ. Вмъстъ съ дворцомъ строились также длинныя галереи, оперный домъ, мосты, въъздныя ворота; все это выводилось изъ камня во вкусъ самой затъйливой архитектуры.

Въ Царицыно также пролагалась широкая дорога, обрамленная березками—аллея тянулась на двъ версты. По смерти царицы, эта дорога была заброшена, мосты развалились, и по ней трудно было пройти даже пъшкомъ.

29

По преданію, не одинъ праздникъ быль данъ государыней въ новомъ ея имъніи. Одинъ такой, по словамъ Любецкаго, состоялся здёсь во время сёнокоса; нышно прибыла сюда царица изъ Коломенскаго: золотая карета императрицы была запряжена восьмерикомъ неаполитанскихъ кровныхъ лошадей; головы ихъ были убраны кокардами, на ремняхъ кареты сидъли пажи, впереди бъжали скороходы, по бокамъ вхали кавалергарды и кирасиры въ красныхъ мундирахъ, на вороныхъ лошадяхъ, сверкая блестящими своими кирасами, позади следовала верхами свита. Народъ на протяженіи почти всей дороги стояль густыми шпалерами, шумно привътствуя царицу. Въ Царицынъ государыню ожидалъ роскошный завтракъ; на дугахъ новаго имънія, въ праздничныхъ нарядахъ, косили траву косцы, звонкія пісни стройно лились по окрестностямъ, стройные хороводы бабъ въ цвътныхъ сарафанахъ плясали тамъ и самъ по полянамъ. Императрица со всею свитою смотръла на сельскій праздникъ, сидя въ большой беседкъ, устроенной для нея изъ съна и полевыхъ цвътовъ.

Государыня поздно возвратилась съ праздника въ Москву; на дорогъ, по которой она ъхала, стояли иллюминованныя версты, далеко отбрасывая зарево огней своихъ. Работа дворца, спустя десять лътъ по покупкъ имънія, была почти приведена къ концу. Но, по преданію, Потемкину она не понравилась и въ 1787 году вышло повельніе все зданіе сломать до основанія, и на этомъ мъстъ поставить новый дворецъ, который и по сейчасъ красуется въ видъ какой-то полуразвалины мрачнаго вида.

Зданіе существующаго дворца съ восемью высокими башнями очень напоминаетъ какую-то гигантскую гробницу, стоящую на катафалкъ и окруженную недвижно стоящими какими-то гигантами-монахами со свъчами въ рукахъ.

Впечатлівніе эта неудачная постройка производить унылое, какое-то удручающее. За то большіе зеркальные пруды Царицына полны жизни и оживляють всю окрестность—вода въ нихъчиста и прозрачна, текуть они изъ двухъ ръчекъ и называются: Оръховскій, Лазаревскій, Верхній, Хохловскій, Шапиловскій и Цареборисовскій; на двухъ послёднихъ устроены мельницы—воды прудовъ богаты аршинными щуками и большими карпами.

Лътъ двадцать тому назадъ, тутъ была поймана щука съ золотой серьгой, на которой виднълась корона и имя царицы Екатерины П. Говорили, что когда-то, чуть ли не лътъ тридцать тому назадъ, здъсь былъ пойманъ карпъ съ именемъ царя Бориса на серьгъ. Нашъ покойный драматургъ А. Н. Островскій каждое льто здъсь сиживаль съ удочкой.

Въ 1886 году тамъ былъ пойманъ арендаторомъ царицынскихъ прудовъ большой осетръ съ золотою серьгой въ губъ, пущенный еще при Екатеринъ II. При поимкъ этого историческаго осетра въ неводъ, изъ Нижняго пруда, произошла цёлая исторія. Воть какъ этоть случай описаль въ своемъ Московскомъ фельетонъ г. Курепинъ. «Когда приволокли въ сътяхъ осетра, арендаторъ былъ въ восторгъ; но тутъ вмъшался въ дъло окружный надзиратель. Имъя въ виду историческое значеніе осетра, надзиратель не позволилъ арендатору взять его, а предложиль слъдующее: устроить для осетра особый садокъ, приставить для охраны стражу за счеть арендатора, и хранить осетра, пока онъ, надзиратель, отрапортуеть въ удёльную контору, а контора снесется съ дворцовымъ въдомствомъ и т. д., пока, словомъ, не воспоследуетъ окончательное распоряжение высшаго начальства. Подумавъ, арендаторъ почесалъ въ затылкъ и отпустиль осетра на вей четыре стороны, а насчеть всего вышеизложеннаго былъ составленъ длинный протоколъ, впрочемъ, не длиннъе осетра, который быль 2 аршинъ 11 вершковъ».

Въ царицынскомъ саду существуетъ очень красивый каменный мостъ, соединяющій два берега, есть островки, купальни; одна изътакихъ стоитъ на мъстъ Кантемировыхъ палатъ; есть тамъ уединенная галерея, храмъ меланхоліи, затъмъ фруктовый садъ съоранжереями; послъдній въ началъ нынъшняго стольтія доставляль ежегодно фрукты въ столицу на значительную сумму.

Въ саду имълось также нъсколько бесъдокъ для пріъзжающихъ въ Царицыно, послъднія были устроены такъ, что пріъзжающій здъсь находиль все хозяйство.

Нъкогда здъсь существоваль и трактиръ, помъщавшійся въ одной изъ дворцовыхъ развалинъ; по сейчасъ еще видна и другая такая же двухъ-этажная бесъдка съ обрушенными печами и комнатами. Лучшая здъсь историческая бесъдка извъстна подъ именемъ «Миловида»; стоитъ она на крутомъ холмъ; сквозная арка ея, составляющая залу, украшена мраморными бюстами.

По преданію, «Миловидой» она названа самой императрицей Екатериной II; изъ этой бесёдки видно село Коломенское. Другія бесёдки носять названіе «Езопка», «Хижина» и т. п.: названы онё этими именами бывшимъ начальникомъ московскихъ дворцовъ и садовъ П. С. Валуевымъ.

Первая изъ этихъ бесъдокъ была сдълана изъ березовыхъ бревенъ съ корою; дорожки и аллеи Царицына также носятъ разныя

названія; такъ: большая глухая аллея носить прозвище «Несторовой» и т. д.

Встарину на прудахъ царицынскихъ плавали лебеди, черные гуси, австралійскіе пеликаны и другія рѣдкія птицы. По имѣющемуся у насъ списку, въ 1800 году въ Царицынѣ было 13 павлиновъ съ павами, 18 лебедей, 2 журавля и болѣе 79 разныхъ породъ гусей.

Въ 1801 году изъ оранжерей было собрано разныхъ фруктовъ до 27,580 штукъ, проданы послъдніе были за 2,108 руб. 70 коп. На содержаніе садовъ и оранжерей царицынскихъ съ 1780 года по 1793 годъ израсходовано было 16,924 руб. 27 коп.

Императрица Екатерина II, въ бытность свою въ Москвѣ, не разъ посѣщала подмосковныя своихъ приближенныхъ, братьевъ Нарышкиныхъ.

Въ ряду именъ, окружавшихъ дворъ еще царя Алексъ́я Михайловича, одно изъ первыхъ и почетнъйшихъ было безспорно Нарышкиныхъ. По свидътельству иностранцевъ, Нарышкины происходятъ отъ древняго чешскаго рода Нарисци, имъ́вшаго нъ́когда во владъніи своемъ городъ Егеръ, что, между прочимъ, подтверждается и гербомъ этого города, имъ́ющимъ большое сходство съ гербомъ Нарышкиныхъ.

Историкъ Миллеръ, согласно со справкою Разряднаго архива, отвергаетъ это извъстіе и показываетъ, что въ 1463 году къ великому князю Іоанну Васильевичу выъхалъ изъ Крыма Нарышко и былъ при немъ окольничимъ. Потомки его Нарышкины, находясь въ русской службъ намъстниками, воеводами и въ иныхъ знатнъйшихъ чинахъ, жалованы были отъ государей вотчинами и другими почестями и знаками монаршихъ милостей. «Уничтоженіе мъстничества и разрядныхъ грамотъ было причиною, что первымъ въ родъ Нарышкиныхъ названъ небогатый московскій дворянинъ Полуектъ или Поліевктъ, отецъ Кирилла и дъдъ дъвицы Наталіи Нарышкиной, воспитанной въ домъ извъстнаго боярина Артамона Матвъева; отецъ ея Кирилло Полуектовичъ служилъ тогда въ рейтарскихъ полкахъ подъ начальствомъ Матвъева.

Лътъ двъсти тому назадъ, богатые и знатные люди имъли обыкновение у себя въ домъ собирать небогатыхъ родственницъ, а также дочерей покровительствуемыхъ людей. Изъ дома знатнаго человъка можно было скоръе составить себъ партію, чъмъ живя въ небогатомъ родительскомъ домъ.

Въ спискъ дъвицъ, изъ которыхъ, въ 1669 и 1670 году, царь Алексъй Михайловичъ выбиралъ себъ вторую жену, встръчаемъ не мало дъвицъ, жившихъ у своихъ родственниковъ. Исторія отвергаеть анекдоть, приводимый голштинскимь нѣмцемь Штелинымь, будто царь Алексѣй Михайловичь замѣтиль Наталью Нарышкину у Матвѣева за ужиномь, влюбился и посватался за нее, а потомъ уже сдѣлалъ, по старинному обычаю, смотръ шестидесяти невѣстамъ.

Не въ сентябръ 1670 года, какъ пишетъ Штелинъ, и не въ одинъ день, а съ 28-го ноября 1669 года по 17-е апръля 1670 г. девятнадцать разъ обходилъ по ночамъ верховыя опочивальни тишайшій царь Алексъй Михайловичъ и выбиралъ изъ среды спавшихъ красавицъ, которая была покрасивъй и ему, великому государю, пригляднъй. Привезли во дворецъ на царское смотрънье и дъвицъ изъ Вознесенскаго монастыря... смотрълъ подъ конецъ царь и разныхъ чиновъ привозныхъ дъвокъ московскихъ и городовыхъ (изъ Новгорода, Костромы, Суздаля, Владиміра, Рязани). Послъднюю оглядывалъ царь Бъляеву—изъ монастырокъ.

Въ то время производились царскіе осмотры такъ: не болъе какъ въ шести палатахъ на верху во дворцъ ложились на постеляхъ по нъскольку дъвицъ, подлъ каждой стояли ближнія ея родственницы. Дъвицы, раскидавшись на мягкихъ пуховикахъ, спали, т. е. притворялись спящими. Царь обходилъ не спъшно, любуясъ на красавицъ. Дохтуры свидътельствовали, нътъ ли тайной скорби (болъзни). Затъмъ, по окончаніи осмотровъ, царь объявлялъ избранницу, ее нарекали царевной и великою княжной и перемъняли имя.

А сколько при царскихъ смотринахъ бывало происковъ, интригъ! Вспомнимъ несчастную судьбу Хлоповой—невъсты царя Михаила, и Всеволожской—невъсты царя Алексъя.

Отъ брака царя Алексъ́я Михайловича съ Натальей Кирилловной родился Петръ Великій. Веселое житье Натальи Кирилловны продолжалось только иять лѣтъ; въ январъ́ 1676 года Алексъ́й Михайловичъ, пользовавшійся, повидимому, хорошимъ здоровьемъ, скончался неожиданно. Новаго царя Өеодора Алексъ́евича окружили враги Нарышкиныхъ и Матвъ́ева, близкіе люди его матери.

Царь Өеодоръ быль здоровья очень слабаго, его перевхали санями, и онъ страдалъ цынгою. Матвъевъ быль сосланъ, Нарышкинымъ была объявлена опала, а одинъ изъ Нарышкиныхъ, по свидътельству Желябужскаго, былъ наказанъ публично батогами передъ холопьимъ приказомъ.

Смуты, послёдовавшія по смерти слабаго Өеодора, честолюбивые замыслы царевны Софій и возбуждаемыя ею крамолы стрёлецкія подвергли кроткую царицу Наталью, мать Петра, и весь родъ Нарышкиныхъ жесточайшимъ преслёдованіямъ буйныхъ стрёльцовъ.

Иванъ Кириллычъ Нарышкинъ, родной братъ царицы Наталіи и дядя Петра, носившій званіе боярина и оружничаго (чинъ, соотвѣтствующій нынѣшнему званію генералъ-фельдцейхмейстера), невинно погибъ мученическою смертью на копьяхъ разъяренныхъ стрѣльцовъ, которые отсѣкли ему ноги, руки и голову, потомъ, разрубивъ туловище на мелкія части, топтали ногами останки неповиннаго страдальца въ глазахъ старика-отца его. Самого боярина Кирилла Полуектовича злодѣи заставили принять монашество, сославъ его въ Кирилловъ монастырь.

Н. Полевой <sup>58</sup>) говорить, что онь тамъ и умеръ, но это невърно; въ Высоко-Петровскомъ монастыръ, въ Москвъ, находится его могила. По году его кончины видно, что послъ мученической смерти сыновей, онъ прожилъ еще девять лътъ. Любопытно знать, гдъ онъ провелъ эти девять лътъ и точно ли былъ постриженъ, чего не видно въ надписи на могилъ.

Жизнь самой царицы также была въ опасности. Наталья укрылась въ Троицко-Сергіевскомъ монастыръ; Петръ здъсь чуть-чуть не погибъ отъ отравы.

Царицу Наталью Кирилловну за введеніе при Кремлевскомъ двор'є музыки и театральныхъ представленій, фарисейски набожная тогда партія Милославскихъ называла еретицей. Но какую же злобу и ненависть вызвала вскор'є жена царя Өедора Алекс'євича, Агафья Семеновна, взятая изъ польскаго рода Грушецкихъ.

Она была выбрана царемъ не по-старинному на смотрахъ въ верховыхъ опочивальняхъ, а приглянулась просто на улицѣ во время крестнаго хода. Эта царица, по преданію, уговорила царя снять съ себя и съ бояръ женскіе охабни, стричь волосы, брить бороду и ходить по-польски съ саблей и носить кунтушъ. Царь все это исполнялъ въ угоду царицы и только одного не дѣлалъ,— не брилъ бороды, и то потому, что у двадцатилѣтняго монарха борода еще не показывалась.

Царица Наталья прожила только 39 лёть. Въ день кончины ея Петръ писалъ къ архангельскому воеводѣ Апраксину: «Бѣду свою и нослѣднюю печаль глухо объявляю, о которой подробно писать рука моя не можеть, купно же и сердце».

Въ стѣнахъ древняго Высокопетровскаго монастыря, до бывтаго въ Москвѣ морового повѣтрія, погребались всѣ члены фамиліи Нарышкиныхъ.

Монастырь этотъ основанъ при Дмитріи Донскомъ; первый игуменъ былъ Іоаннъ, изв'єстный установитель общежитія монаховъ въ Москвъ. По смерти Алексъ́я митрополита, Іоаннъ, въ свитъ́ извъстнаго Миняя, отправился въ Царьградъ и послъ смерти митрополита безуспътно искалъ себъ сана митрополита, соперничая съ переяславскимъ архимандритомъ Пименомъ.

Въ 1505 году монастырь Петровскій быль перестроенъ и названъ Высокопетровскимъ; такъ говоритъ Амвросій въ своей «Исторіи Россійской іерархіи». Въ Степенной книгъ сказано: «На мъстъ,



Царица Наталія Кирилловна. Съ портрета, находящагося въ Императорскомъ Эрмитажъ.

гдѣ построенъ монастырь, прежде было одно изъ селеній боярина Кучки, называвшееся Высоцкое, отчего и монастырь названъ Высокопетровскимъ. Въ той же «Степенной книгѣ» говорится, что великій князь Иванъ Даниловичъ Калита, проѣзжая близь этого мъста, узрѣлъ надъ нимъ видѣніе: бѣлый, какъ бы снѣговой столбъ, и въ память этого видѣнія Калита основалъ на этомъ мъстѣ храмъ во имя Божіей Матери».

Петръ I, вступивъ на престолъ, приказалъ, въ 1690 году, въ память убіенныхъ стръльцами дядей своихъ, погребенныхъ здъсь, построить каменную колокольню и кельи для монаховъ.

Нарышкины погребены въ холодномъ храмъ Боголюбской Вогоматери. Здъсь, по объимъ сторонамъ, стоятъ ряды каменныхъ соединенныхъ между собою памятниковъ, точно такихъ, какъ въ Архангельскомъ соборъ, съ поставленными на нихъ черными дощечками.

На эти дощечки перенесены въ сокращении старинныя надписи, изсъченныя на памятникахъ внизу въ головахъ. Всъхъ рядовъ шесть, памятниковъ восемнадцать, по правую сторону три ряда или девять памятниковъ мужского рода, по лъвую также три ряда — девять памятниковъ женскаго рода.

Одинъ изъ Нарышкиныхъ, генералъ-поручикъ Петръ Кирилловичъ, былъ погребенъ около храма въ 1770 году. До нашествія французовъ въ Москву 1812 года всѣ эти памятники были покрыты краснымъ сукномъ, но въ приходъ французовъ сукно было похищено.

Нъкогда въ ризницъ монастыря находились парадные покровы—всъхъ такихъ было девять; покровы были малиновые и зеленые бархатные, общитые серебряными тонкими круглыми бляхами, величиною съ большое яблоко.

Въ тридцатыхъ годахъ нынъшняго столътія на каждомъ памятникъ стояли образа святыхъ, соименныхъ погребеннымъ въ могилъ. Въ 1812 году французы, думая найти сокровища въ гробахъ, разломали намятники и осмотръли могилы. Надписи на нъкоторыхъ памятникахъ тоже истреблены французами.

Каменныя палаты Нарышкиных въ Москвъ были въ Бъломъ городъ, на берегу Неглинной, тамъ, гдъ теперь домъ Горнаго правленія. Родовой домъ Нарышкиныхъ продалъ племянникъ Натальи Кирилловны—Александръ Львовичъ Нарышкинъ, женъ генерала Н. С. Свъчина; послъдняя, въ 1818 г., продала его уже Горному правленію.

Племянникъ царицы и двоюродный братъ Петра Великаго Ал. Львовичъ былъ очень любимъ императоромъ; Петръ его иначе не называлъ какъ «Львовичемъ». Въ молодыхъ лѣтахъ онъ путешествовалъ по Европѣ, гдѣ обучался морской наукѣ. Петръ его хотѣлъ отправить въ Испанію для склоненія короля къ войнѣ съ Швеціей; въ изготовленной грамотѣ государь называлъ его «графомъ». Съ 1723 года онъ управлялъ Морскою академіею и школами. При императрицѣ Екатеринѣ І онъ былъ президентомъ



Усыпальница Нарышкиныхъ въ Боголюбской церкви Высокопетровскаго монастыря. Съ рисунка, приложеннато къ «Русскимъ достопамятностамъ», изд. Мартыновымъ и Снегиревымъ.



камеръ-коллегіи и директоромъ артиллерійской конторы и числился еще тогда капитаномъ отъ флота.

Его врагомъ былъ тогда всесильный Меншиковъ; онъ уговорилъ впослъдствіи императора Петра II лишить его чиновъ и сослать въ дальнія деревни. Опала его продолжалась недолго; съ удаленіемъ Меншикова онъ снова прівхалъ ко двору, гдѣ попрежнему сталъ посѣщать юнаго монарха и смѣло укорялъ его за праздность и охоту.

Долгорукіе опять уговорили Петра II удалить Нарышкина въ его подмосковное село Чашниково. Это еще болъе раздражило Нарышкина и онъ еще смълъе сталъ укорять императора и роптать на правительство.

Когда его сосёдъ, Козловъ, уговаривалъ Нарышкина выёхать къ государю, забавлявшемуся охотою близь мёста ссылки Нарышкина, и испросить у него прощеніе, онъ отвёчалъ: «Что мнё ему съ чего поклониться? Я и почитать его не хочу, я самъ таковъ же, какъ и онъ, и думалъ на царстве сидёть, какъ онъ; отецъ мой государствомъ правилъ, дай мнё выдти изъ этой нужды, я знаю, что сдёлать» 55).

Это неуваженіе къ императору, переданное государю, подвергло его суду по законамъ (1729). Онъ былъ въ опасности подпасть розыску или пыткамъ, но милостивый императоръ велълъ допросить его не въ полномъ собраніи Верховнаго Совъта, а только двумъ членамъ—Остерману и князю В. Л. Долгорукову.

Нарышкинъ былъ отправленъ въ свое Шацкое имѣніе, въ Тамбовскую губернію. Долгоруковы велѣли объявить ему чрезъ своихъ агентовъ: если онъ отдастъ имъ двѣ вотчины—Покровское и Кунцово, то будетъ попрежнему въ Москвѣ.

Онъ съ негодованіемъ отвергь это предложеніе и оставался въ опалѣ до самой смерти Петра II. Императрица Анна, въ числѣ разныхъ отличій, дарованныхъ ему, сдѣлала его директоромъ императорскихъ строеній и садовъ.

Императрица Елизавета, по восшествіи на престоль, пожаловала его кавалеромъ ордена св. Андрея Первозваннаго и произвела въ дъйствительные тайные совътники. Онъ умеръ въ 1745 году, на 51 году отъ рожденія.

Въ своемъ Покровскомъ, онъ построилъ церковь и вывезъ образа изъ Италіи для иконостаса этого храма. Въ этой церкви хранится въ ризницъ полотенце, вышитое золотомъ и шелками царицей Натальей Кирилловной.

Изъ замъчательныхъ лицъ рода Нарышкиныхъ нельзя не упомянуть о Семенъ Григорьевичъ Нарышкинъ, генералъ-адъютантъ старая москва.

Петра Великаго,—послѣдній быль сынь боярина Григорія Филимоновича, онъ приходился внучатнымъ братомъ Натальѣ Кирилловнѣ.

Служилъ онъ вначалѣ комнатнымъ стольникомъ, потомъ былъ камергеромъ, капитаномъ гвардіи и, наконецъ, генералъ-адъютантомъ у Петра Великаго. Императоръ удостоивалъ его особымъ довъріемъ, посылая заграницу съ важными порученіями къ иностраннымъ державамъ. Онъ былъ замъшанъ въ дѣлѣ царевича Алексъ́я и сосланъ въ дальнюю деревню, откуда былъ возвращенъ Екатериною I ко двору. Умеръ онъ въ 1747 году.

Изв'єстенъ также по дипломатической служб'є Семенъ Кирилловичъ Нарышкинъ, тоже внучатный братъ царицы Натальи. Сначала служилъ онъ кравчимъ. Эти придворные чины им'єли въ своемъ в'єд'єніи посуду, напитки, столовое б'єлье и въ торжественные дни подносили кушанья государю.

Они наблюдали также за столомъ, охраняли царское здоровье и занимали мъсто непосредственно послъ бояръ. По смерти императрицы Анны, этотъ Нарышкинъ уъхалъ заграницу, гдъ проживалъ подъ именемъ Тенкина.

Вступивъ на престолъ, императрица Елисавета отправила его чрезвычайнымъ посланникомъ въ Англію, затѣмъ онъ былъ назначенъ состоять гофмаршаломъ при наслѣдникѣ престола, при Екатеринѣ II былъ генералъ-аншефомъ и оберъ-егермейстеромъ. Жилъ онъ и умеръ въ Москвѣ, въ своемъ домѣ, на Басманной. Семенъ Кирилловичъ былъ первымъ щеголемъ въ свое время.

Въ день бракосочетанія Петра III онъ выбхаль въ кареть, въ которой вездъ были вставлены зеркальныя стекла, даже на колесахъ. Кафтанъ его быль шитый серебромъ, на спинъ его было вышито дерево, сучья и листья котораго расходились по рукавамъ.

У Нарышкина быль очень хорошій домашній театръ. 8-го декабря 1774 года, императрица Екатерина II присутствовала у него на спектаклѣ. Давали оперу «Альцеста», соч. Сумарокова. Всѣхъ посѣтителей на этомъ спектаклѣ было до двухсотъ человѣкъ. До представленія оперы игралъ хоръ роговой музыки, изобрѣтателемъ котораго онъ считался. Послѣ оперы данъ былъ балетъ—«Діана и Эндиміонъ». Послѣдній былъ поставленъ болѣе чѣмъ великолѣпно; на сценѣ бѣгали олени и собаки, являлись боги и богини.



## ГЛАВА ХІ.

Два брата Нарышкиныхъ: Семенъ и Алексъй. — Два царедворца: Александръ и Левъ Нарышкины. — Дочери Нарышкина. — Графъ Северинъ Потоцкій. — Марья Антоновна Нарышкина. — Анекдоты о Нарышкинъ. — Мать Нарышкинъхъ. — Графиня Н. К. Соллогубъ. — Оберъ-церемоніймейстръ И. А. Нарышкинъ. — Смерть его сына на дуэли. — Толотой, прозванный «Американцемъ», характериотика его. — Анекдоты и разсказы о немъ современниковъ. — Разсказы Новосильцевой о Толстомъ. — Ек. Ив. Нарышкина. — Историческія свъдъйн о родъ Нарышкиныхъ. — Разсказы Кокса. — Графъ Л. К. Разумовскій, его роскошная жизнь въ Москвъ. — Романическая женитьба Разумовскаго. — Графиня Разумовскага. — Ея примърная скорбь по мужъ. — Страсть къ нарядамъ. — Празднества въ Петровскомъ во время Александра І. — Судьба этого имънія въ послъдующіе года.



ЗВЪСТНЫ въ родъ Нарышкиныхъ два брата — Семенъ и Алексъй Васильевичи, сыновья генералъ-поручика Вас. Васильев. Нарышкина; оба брата полътамъ были сверстники императрицы Екатерины II, образованіе получили по своему времени отличное и принадлежали къ той фалангъ молодыхъ людей, которые, вслъдъ за Херасковымъ, выступили на поприще юной тогдашней журналистики—оба брата писали стихотворенія. Младшій изъ нихъ, Алексъй, состоялъ, въ 1767 году, генералъ-адъютантомъ маіорскаго чина по инженерному корпусу при графъ Гр. Гр. Орловъ и въ этой должности сопутствовалъ ему, когда Орловъ сопровождалъ Екатерину въ зна-

менитомъ ея путешествіи по Волгѣ, во время котораго переведенъ быль императрицею и ея свитою Мармонтелевъ «Велисарій», главы 7-я и 8-я котораго переведены А. В. Нарышкинымъ.

Въ 1787 году онъбыль избранъвъдъйствительные члены Императорской Россійской Академіи. — Изъ другихъ потомковъ этой фамиліи первыми сановниками и приближенными къ императрицъ Екатеринъ II идутъ блистательные придворные въка этой царицы — Левъ Александровичъ и остроумный сынъ его Александръ Львовичъ. — Судя по запискамъ графа Сегюра и принца де-Линя, неистощимая и непринужденная веселость Льва Нарышкина вошла тогда въ поговорку, и гдъ только требовались развлеченіе, гдъ только собиралось веселое общество — онъ былъ необходимымъ лицомъ; при дворъ Петра III и императрицы Екатерины II брали Нарышкина во всъ дальнія прогулки, во всъ путешествія.

Во время торжественных выёздовъ, имёя званіе оберъ-шталмейстера, онъ всегда сидёлъ въ императорской каретё. Чтобы забавлять императрицу, онъ, какъ говорятъ иностранцы, бралъ уроки у французскаго актера Рено. Въ шуточномъ описаніи путешествій императрицы по каналамъ и въ Москву, Нарышкинъ обвиняется иностранными посланниками въ колдовствѣ, привлекается къ допросу, и здѣсь является самая забавная и живая характеристика этого вельможи.

Отношенія къ Нарышкину Екатерины были самыя дружественныя: она часто ѣздила къ нему въ гости, онъ же составляль ея вечернюю партію. —По характеристикъ его, сдъланной современниками, видно, что, при своемъ балагурствъ, онъ не могъ похвалиться общирными познаніями, надъ чъмъ Екатерина въ веселыя минуты любила посмъяться, называя его невъждой по ремеслу. Особенно забавляли императрицу политическія сужденія Нарышкина.

Разъ она пишетъ къ Гримму: «Вы непремѣнно должны знать, что я до страсти люблю заставлять оберъ-шталмейстера говорить о политикъ, и нътъ для меня большаго удовольствія, какъ давать ему устраивать по-своему Европу».

Въ сочиненной Екатериной шуточной поэмъ «Леоніана», въ началъ разсказывается дътство и воспитаніе Льва Нарышкина, а затъмъ его путешествіе сухимъ путемъ и моремъ съ разными комическими приключеніями и эпизодами, приведшими его въ руки алжирскихъ корсаровъ, откудажена выкупаетъ его за большую сумму.

Такія шуточныя пародіи въ формѣ путешествій, во вкусѣ извѣстій, распространявшихся объ императрицѣ и Россіи иностранными газетчиками — были въ бельшой модѣ тогда при дворѣ. Эти шутки и аллегоріи, видимо, очень нравились императрицѣ, и ихъ въ ея перепискѣ съ Гриммомъ встрѣчается нѣсколько по разнымъ поводамъ.

Такъ, одна такая пародія, написанная Сегюромъ, изображаєть пріїздъ въ Москву и происшедшій тамъ, будто бы, заговоръ и бунть, въ которомъ участвуютъ не только высшія сословія, но и самъ митрополитъ московскій. Окруженная опасностями, государыня спасается изъ одного дворца въ другой и, наконецъ, въ загородные дворцы: Коломенское, Царицыно, и вездѣ искусно и ловко ускользаєть въ минуту опасности.

Обратное путешествіе въ Петербургъ, гдѣ также готовится возстаніе, исполнено затрудненій всякаго рода: общество терпитъ нужду въ припасахъ, которыхъ никто не даетъ, причемъ приведено имя тверского помѣщика Полторацкаго въ французскомъ переводѣ: «Un et demi».

Наконецъ путешественниковъ ожидають опасности на водяномъ пути, кишащемъ разбойниками, и проч. Министрамъ и посланникамъ отведена при этомъ каждому своя роль, и шутка продолжается еще и на петергофскомъ праздникъ.

Болѣе пятидесяти лѣтъ Нарышкины состоятъ при государынѣ; одинъ служитъ оберъ-шталмейстеромъ, другой — оберъ-мундшенкомъ; у послѣдняго государыня, въ бытность цесаревной, присутствуетъ на свадъбѣ въ Москвѣ и изъ своего дворца, бывшаго въ концѣ Нѣмецкой слободы, въ октябрѣ мѣсяцѣ, въ морозъ и гололедицу, дѣлаетъ чуть ли не семь верстъ до дома Нарышкина.

Свадьба Нарышкина происходила въ Казанской церкви, близь Иверскихъ воротъ. — Екатерина описываетъ и весь церемоніалъ этой свадьбы. —Послѣ ужина, говоритъ она, въ передспальней комнатѣ было сдѣлано нѣсколько туровъ парадныхъ танцевъ и затѣмъ намъ сказали съ мужемъ, чтобы мы вели молодыхъ въ ихъ покои. Для этого надобно было миноватъ множество корридоровъ, довольно холодныхъ, взбираться по лѣстницамъ, тоже не совсѣмъ теплымъ, потомъ проходить длинными галереями, которыя были выстроены на скорую руку изъ сырыхъ досокъ и гдѣ со всѣхъ сторонъ капала вода.

Подъ конецъ своей жизни, въ одномъ изъ писемъ къ Гримму, императрица припоминаетъ всъхъ своихъ живыхъ сверстниковъ, въ числъ которыхъ упоминаетъ и двухъ Нарышкиныхъ. Грустныя ноты звучатъ въ воспоминаніяхъ царицы. «Въ четвергъ, 9 февраля 1794 года, говоритъ она, исполнилось 50 лътъ съ тъхъ поръ, какъ я съ матушкой пріъхала въ Москву; изъ этихъ прошедшихъ лътъ я милостію Божіею царствую тридцать два года. Во-вторыхъ, вчера были при дворъ разомъ три свадьбы.—Вы понимаете, что это уже третье или четвертое покольніе послъ тъхъ, кого я тогда застала,

и я думаю, что здібсь, въ Петербургів, едва ли найдется десять человівкъ, которые помнили бы мой пріївдъ. Во-первыхъ Бецкій— слібпой дряхлый старикъ: онъ сильно заговаривается и спрашиваетъ у молодыхъ людей—знавали ли они Петра I; потомъ графиня Матюшкина, 78 літь, вчера танцовавшая на свадьбів; потомъ оберъшенкъ Нарышкинъ, тогда камеръ-юнкеръ, и его жена; затібмъ братъ его, оберъ-шталмейстеръ; но онъ не сознается въ этомъ, чтобы не казаться слишкомъ старымъ, и т. д.

Государыня щедро изливала на него добро и дружбу и при женитьой его, въ 1759 г., на свой счетъ омеблировала домъ, гдй онъ долженъ былъ поселиться. По вступленіи Екатерины на престоль, онъ получилъ званіе оберъ-шталмейстера, въ которомъ и пребывалъ до самой своей смерти.

По врожденной веселости характера и особенной остротъ ума, онъ присвоилъ себъ право всегда шутить, не стъсняясь въ своихъ ръчахъ. Во все царствованіе Екатерины онъ пользовался большою благосклонностью императрицы.

Впрочемъ, въ своихъ запискахъ часто она о немъ отзывается не съ большимъ уваженіемъ, то называетъ его «арлекиномъ», то «слабымъ головой и безхарактернымъ», или «человъкомъ незначительнымъ», но за то государыня восхищается его комическимъ талантомъ, который доставляетъ ей большое удовольствіе—въ немъ она находитъ нъкоторый умъ: «онъ слышалъ обо всемъ,—говоритъ она,—и все какъ-то особенно ложилось въ его головъ».

«Онъ могъ, — продолжаетъ царица, — произнести, не приготовясь, диссертацію о какомъ угодно искусствѣ или наукѣ»; при этомъ онъ употреблялъ надлежащіе техническіе термины и говорилъ безостановочно съ четверть часа или долѣе; кончалось тѣмъ, что ни онъ, ни другіе не понимали ни слова изъ его, повидимому, складной рѣчи и въ заключеніе раздавался общій хохотъ.

Подчасъ Нарышкинъ забавлялъ императрицу и тъмъ, что самымъ отчаяннымъ образомъ спускалъ передъ нею кубари. Принцъ де-Линь въ одномъ изъ писемъ своихъ, писанныхъ изъ южной Россіи во время путешествія въ Крымъ съ императрицей, разсказываетъ: «Намедни оберъ-шталмейстеръ Нарышкинъ, прекраснъйшій человъкъ и величайшій ребенокъ, спустилъ среди насъ волчокъ, огромнъе собственной его головы. Позабавивъ насъ жужжаньемъ и прыжками, волчокъ съ ужаснымъ свистомъ разлетълся на три или на четыре куска, проскочилъ между государыней и мною, ранилъ двоихъ, сидъвшихъ рядомъ съ нами, и ударился объ голову принца Нассаускаго, который два раза пускалъ себъ кровь».

Екатерина II дразнила Нарышкина смертью сардинскаго короля наканунъ своей собственной кончины. Впечатлъніе, которое Л. А. Нарышкинъ производилъ на государыню своею забавною личностью, было такъ сильно, что она написала на него комедію «L'Insouciant» и два юмористическихъ очерка. Замъчателенъ первый изъ нихъ, содержаніе котораго мы привели выше, называлось оно: «Léoniana ou faits et dits de sir Leon, grand-écuyeur, recueillis par ses amis». Иностранцы, видъвшіе Нарышкина при дворъ Екатерины, были также поражены его чрезвычайною оригинальностью: это свойство находить въ немъ Сегюръ рядомъ съ умомъ посредственнымъ, большою веселостью, ръдкимъ добродушіемъ и кръпкимъ вдоровьемъ. Нарышкинъ умеръ въ 1799 году, въ своемъ домъ, на Мойкъ, за Поцъзуевымъ мостомъ, теперь Демидовскій домъ призрънія трудящихся.

Родъ Нарышкиныхъ отличался красотою тъ́лесною, добродушіемъ и популярностью; у всъхъ ихъ была какая-то врожденная наклонность къ изящному и каждый находиль у нихъ пріютъ. Образъ жизни вельможъ двора императрицы Екатерины II теперь принадлежитъ къ области вымысла, къ романамъ и повъ́стямъ. Въ коренномъ вельможъ́ того времени было соединеніе всъ́хъ утонченностей, всъ́хъ великосвъ́тскихъ качествъ, весь блескъ ума и остроумія, все благородство манеръ въ́ка Людовика XIV и вся вольность нравовъ эпохи Людовика XV, вся щедрость и пышность старыхъ польскихъ магнатовъ и все хлъ́босольство древнихъ русскихъ бояръ.

Цёль жизни состояла въ томъ, чтобы наслаждаться жизнію и доставлять наслажденіе другимъ и среди наслажденій поддерживать таланты и дарованія. Въ домѣ, напримѣръ, Льва Алекс. Нарышкина принимаемы были не одни лица, имѣющія пріѣздъ ко двору, но и каждый дворянинъ могъ коть ежедневно обѣдать и ужинать въ его домѣ. По характерному выраженію Грибоѣдова, у него «дверь была отперта для званыхъ и незваныхъ».

Литераторовъ, художниковъ и музыкантовъ Нарышкинъ самъ отыскивалъ, чтобы украсить ими свое общество. Въ девять часовъ утра можно было узнать отъ швейцара: объдаетъ ли Нарышкинъ дома и будетъ ли вечеромъ, и послъ того безъ приглашенія являться къ нему; но на вечеръ пріъзжали только хорошо знакомые въ домъ. Ежедневно столъ накрывался на пятьдесятъ и болъе персонъ. Являлись гости, изъ числа которыхъ хозяинъ многихъ не зналъ по фамиліи, и всъ принимаемы были съ одинаковымъ радушіемъ.

На вечерахъ была музыка, танцы, les petits јеих, но карточной игры вовсе не было. По свидътельству современниковъ, на вечерахъ Нарышкина въ одной комнатъ раздавались шумныя пъсни цыганъ, сопровождаемыя живою ихъ пляской, въ другой—гремъла музыка, въ третьей—лучшія танцовщицы восхищали толпившихся вокругъ нихъ гостей, въ четвертой, въ кругу посътителей—играли русскіе или французскіе актеры. На балахъ была расточаема азіятская роскошь; званые объды удовлетворяли самый изысканный гастрономическій вкусъ; но въ обыкновенные дни столъ былъ самый простой. Объдъ состояль изъ шести блюдъ, а ужинъ изъ четырехъ. На обыкновенныхъ объдахъ кушанье стряпалось, большею частью, изъ домашней провизіи.

Съ первымъ зимнимъ путемъ огромные обозы съ домашней провизіей приходили изъ деревень въ столицу. На столъ, въ обыкновенные дни, стояли кувшины съ кислыми щами, пивомъ и медомъ, а вино — обыкновенно францвейнъ или франконское — разливали лакеи, обходя вокругъ стола два раза во время объда. Ръдкія и дорогія вина подавали тогда только на парадныхъ объдахъ или на малыхъ, званыхъ.

Державинъ воспълъ домъ Нарышкина:

Въ Екатерининское время вся польская знать и съ нею лучшая шляхта стала наёзжать въ Россію, гдё и находила отличный пріемъ при дворё и въ высшемъ обществе. При короле Станиславе Понятовскомъ въ Петербургъ стекались всё польскіе честолюбцы. Изъ такихъ известенъ графъ Северинъ Потоцкій. Онъ, после отца своего, лишившагося огромнаго состоянія на спекуляціяхъ, остался беденъ. Графъ А. С. Ржевусскій разсказывалъ, что, возвращаясь изъ Петербурга, онъ встрётилъ на одной станціи Потоцкаго, ехавшаго въ Петербургъ.

Это было въ началъ польской революціи, въ 1793 году. Они были пріятели и Ржевусскій спросиль его, зачъмь онъ ъдеть въ Петербургъ? «Въ Польшъ у меня ничего не осталось», отвъчаль Потоцкій,—«а теперь человъкъ съ именемъ можеть все пріобръсть



Церковь при дом'т Нарышкиных т на Вздвиженкт. Съ рисунка, приложеннаго къ «Русской Старинт», язд. Мартыновымъ.

при русскомъ дворъ. Ђду за всъмъ!» прибавилъ онъ, смъясь. И, дъйствительно, Потоцкій впослъдствіи пріобрълъ все въ Россіи.

Въ частной жизни онъ былъ весьма оригиналенъ, никогда не заводился домомъ, жилъ на холостую ногу, въ гостинницъ (на Екатерининскомъ каналъ, въ домъ Варварина), вечера проводилъ въ гостяхъ. Въ обществъ былъ пріятенъ и остроуменъ, дома—капризенъ и брюзга.

Многіе изъ такихъ знатныхъ поляковъ были сенаторами и занимали высшія должности. Браки русскихъ съ польками, а поляковъ съ русскими стали особенно покровительствуемы Екатериною. Графъ Соллогубъ, князь Любомірскій и князь Понинскій женились на трехъ дочеряхъ Л. А. Нарышкина <sup>56</sup>). За второй дочерью Нарышкина, Маріей Львовной, вышедшей замужъ за князя Любомірскаго, очень ухаживаль Потемкинь. Она была превосходная музыкантша; Державинъ написалъ ей экспромтъ во время игры ея на арфъ и воспъль ее подъ именемъ Эвтерпы. Потемкинъ, почти нигдъ не показывавшійся въ обществъ, уступаль своей прирожденной лёни, ежедневно прівзжая въ домъ Нарышкина; у него онъ чувствовалъ себя совершенно свободнымъ и самъ никого не стъснялъ-серьезное чувство влекло его къ юной дочери Нарышкина и въ тогдашнемъ обществъ никто въ этомъ не сомнъвался, видя, какъ онъ настойчиво ухаживалъ за нею; посреди всёхъ постороннихъ онъ всегда былъ какъ будто наединё съ нею.

Канцлеръ Безбородко писалъ въ Англію къ своему родичу, Виктору Павловичу Кочубею: «Князь (Потемкинъ) у Льва Александровича Нарышкина всякій вечерь провождаеть. Въ город'в увърены, что онъ женится на Маріи Львовнъ. Принимають туда теперь людей съ разборомъ, а вашу братью, молодежь, исключають». Дмитрій Львовичь Нарышкинь, впоследствіи оберь-егермейстерь, женился на польской княгинъ, Маріи Антоновнъ Четвертинской, знаменитой своею красотой и вниманіемъ императора Александра I. По свидътельству современниковъ, ея сердечная доброта отражалась у ней не только во взор'є, но и въ голос'є, и въ каждомъ ея пріем'ь; она ділала столько добра, сколько могла, и безпрестанно хлопотала за бъдныхъ и несчастныхъ. Женившись на ней, Нарышкинъ выдълился изъ родительскаго дома; это обстоятельство дало другу дома его, поэту Державину, написать граціозное стихотвореніе «Новоселье молодыхь», гдё онъ молодыхь хозяевъ воспёваетъ подъ именемъ «Дафниса и Дафны».

Затъмъ у Державина встръчается и другое стихотвореніе, «Аспазіи», написанное для Марьи Антоновны Нарышкиной. Она имъла гибкій станъ, правильныя черты лица, большіе глаза, пріятн'єйшую улыбку, матовую, прозрачную, неполированнаго мрамора б'єлизну кожи.

Ф. Вигель, видъвшій Нарышкину, описываеть встръчу такъ: «разиня роть стояль я передъ ея ложей и преглупымъ образомъ дивился ея красотъ, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: въ Петербургъ, тогда изобиловавшемъ красавицами, она была гораздо лучше всъхъ».

Родъ князей Четвертинскихъ происходить отъ русскихъ государей, отъ святого Владиміра и отъ правнука его Святополка, князя Черниговскаго.

Потомство посл'вдняго сд'влалось подвластно Литв'в, когда этотъ край отд'влился отъ Россіи. Предки Четвертинскихъ, размножаясь, об'вдн'вли. При Петр'в Великомъ, Гедеонъ, князь Четвертинскій, былъ православнымъ митрополитомъ въ Кіев'в, и уже потомки его впали въ католицизмъ и зат'ємъ возвысились въ Польш'є въ почестяхъ. Отецъ княгини Марьи Антоновны былъ умерщвленъ въ 1794 году во время варшавскаго возмущенія.

Про брата мужа Маріи Антоновны въ обществъ тоже много ходило анекдотовъ и разсказовъ. Такъ, на какомъ-то торжественномъ празднествъ въ кадетскомъ корпусъ, въ присутствіи великаго князя Константина Павловича и многихъ высшихъ сановниковъ, Нарышкинъ подходитъ къ великому князю и говоритъ:

- J'ai aussi un cadet ici.
- Я и не зналь,— отвъчаеть великій князь, представьте мнъ его.

Нарышкинъ отыскиваетъ брата своего Дмитрія Львовича, подводить его къ Константину Павловичу и говорить:

- Voici mon cadet.

Великій князь расхохотался, а Дмитрій Львовичь, по обыкновенію своему, пуще расшаркался и встряхиваль своею напудренною и тщательно завитою головою.

А. Л. Нарышкинъ былъ въ ссоръ съ канцлеромъ Румянцевымъ. Однажды замътили, что онъ за нимъ ухаживаетъ и любезничаетъ съ нимъ. Когда просили у него объяснить тому причину, онъ отвъчалъ, что причина въ баснъ Лафонтена:

«Maître corbeau sur un arbre perché «Tenait en son bec un fromage и т. д.»

Дъло въ томъ, что у Румянцева на дачъ изготовлялись отличные сыры, которые онъ дарилъ своимъ пріятелямъ. Нарышкинъ

быль очень лакомъ и началъ восхвалять сыры его, въ надеждѣ, что онъ и его одѣлитъ гостинцемъ.

Императоръ разъ, въ 1-й день Пасхи, спросилъ Нарышкина:

- Avez-vous embrassé aujourd'hui votre cousin Roumianzoff?
- Non, sir, nous nous sommes seulement embarassés, отвъчаль онь. Нарышкинъ не любилъ Румянцева и часто трунилъ надъ нимъ. Послъдній до конца своей жизни носилъ косу въ своей прическъ.
- Воть ужъ подлинно скажешь, говорилъ Нарышкинъ: нашла коса на камень.

Нарышкинъ говорилъ про одного скучнаго царедворца: «Онъ такъ тяжелъ, что если продавать его на въсъ, то на покупку его не стало бы и Шереметевскаго имънія».

На берегу Рейна предлагали Нарышкину взойти на гору, чтобы полюбоваться окрестными живописными картинами.

— Покорнъйше благодарю, отвъчалъ онъ: — съ горами обращаюсь всегда, какъ съ дамами: пребываю у ихъ ногъ.

Самъ Нарышкинъ тоже передъ коронаціей императора Александра I долго не остригалъ своей косы.

— Отчего ты не острижень своей косы? разъ спросилъ его императоръ. — Je ne veux pas qu'on dise de moi que je n'ai ni tête, ni queue, отвъчалъ онъ.

Нарышкинъ разсказывалъ про Всеволожскаго, извъстнаго московскаго хлъбосола, что онъ живеть очень открыто — у него два огромныхъ дома въ Москвъ безъ крышъ стоятъ.

Разъ, когда за придворнымъ объдомъ подавали грибы, императоръ, зная, что Нарышкинъ ихъ любитъ, приказалъ камеръ-лакею подать ему это блюдо послъ всъхъ, восхваляя между тъмъ другимъ это кушанье. Нарышкину остался только одинъ грибъ. Онъ отказался.

- Отчего ты не жалуешь этого блюда? спросилъ его государь.
- Оттого, ваше величество, чтобъ не сказали, что я отъ васъ грибъ съвлъ, отвъчалъ Нарышкинъ.

Когда, въ 1807 году, умеръ министръ финансовъ графъ Васильевъ, Нарышкинъ просилъ для себя это мъсто. Императоръ сперва выразилъ свое удивленіе, потомъ очень смъядся, когда Нарышкинъ сказалъ ему:

- Je suis non seulement versé dans les finances, mais renversé. Одинъ старый вельможа, жившій въ Москвѣ, жаловался на свою каменную болѣзнь, отъ которой боялся умереть.
- Не бойтесь, успокоиваль его Нарышкинь,— здёсь деревянное строеніе на каменномь фундаменть долго живеть.

- Отчего, спросилъ его кто-то однажды,— ваша шляпа такъ скоро изнашивается?
- Оттого, отвъчалъ Нарышкинъ, что я сохраняю ее подъ рукой, а вы на болванъ.

Получивъ съ прочими дворянами бронзовую медаль въ воспоминаніе 1812 года, Нарышкинъ сказалъ:

— Никогда не разстанусь съ нею, она для меня безцѣнна; нельзя ни продать ее, ни заложить.

Разъ какъ-то на парадъ, въ Пажескомъ корпусъ, инспекторъ кадетъ упалъ на барабанъ.

— Вотъ въ первый разъ надёлалъ онъ столько шуму въ свътъ, замътилъ Нарышкинъ.

Нарышкинъ имъть обыкновеніе часто занимать деньги, которыя ръдко уплачиваль въ срокъ; умирая, на смертномъ одръ, онъ сказалъ:

— Въ первый разъ я отдаю долгъ — природъ.

А. Л. Нарышкинъ былъ женатъ на дочери Закревскаго—родной племянницѣ графа Разумовскаго, Маринѣ Осиповнѣ. Императрица сама сосватала племянницу Разумовскихъ Закревскую за Нарышкина. Сватовство это началось на балѣ у Екатерины II, тогда еще великой княгини. Марина Осиповна, молоденькая и ловкая, мастерски танцовала минуетъ съ Нарышкинымъ. Великая княгиня, сидъвшая между сестрою Нарышкина Сенявиною и невѣсткою его Анной Никитичной (урожденной Румянцевой), любовалась парою и рѣшила вмѣстѣ съ собесѣдницами своими, что молодыхъ людей слѣдуетъ непремѣнно женить; ее еще болѣе къ этому подстрекало то, что Нарышкина сватали въ городѣ на племянницѣ Шуваловыхъ, Хитровой. Государыня наканунѣ свадьбы Марины Осиповны сама была на дѣвичникъ, который справлялся въ Аничковскомъ домѣ (нынѣшній дворецъ).

Свадьба праздновалась съ обыкновенною торжественностью, съ маршалами, шаферами и ближними дѣвицами. Марина Осиповна впослѣдствіи была очень вліятельная особа въ высшемъ петербургскомъ обществѣ. Про нее пишетъ жена Державина, что она Гогъ и Магогъ.

По смерти своего мужа она была въ ссоръ съ дътьми за то, что они нарушили завъщаніе дяди ихъ Алекс. Алекс. Нарышкина. Завъщаніемъ этимъ онъ отдаваль одну половину женъ своей Аннъ Никитичнъ (урожд. Румянцевой, двоюродной сестръ Задунайскаго), другую брату своему Льву Александровичу, а послъ него уже дътямъ. Нарышкина была превосходная хозяйка—она управляла всею домашнею экономіей своего мужа.

Ей принадлежало въ Могилевской губерніи огромное имѣніе Горы и Горки, теперь уѣздный городъ Горки, отданное ею старшей дочери графинѣ Нат. Льв. Соллогубь; въ этомъ имѣніи въ пятидесятыхъ годахъ существовало Горыгорѣцкое училище. Здѣсь нѣкогда гостилъ поэтъ Державинъ и восиѣлъ его въ своихъ стихахъ. Державинъ въ то время ѣздилъ въ Бѣлоруссію по повелѣнію императора Павла для изысканія мѣръ къ отвращенію голода и для изслѣдованія причинъ бѣдственнаго положенія тамошнихъ крестьянъ. Такъ, находясь по этому поводу на слѣдствіи въ сосѣдней деревнѣ «Березятни», принадлежавшей графу Поте, и возвращаясь оттуда однажды ночью въ домъ графини Соллогубъ, онъ былъ встрѣченъ ея дочкой (она впослѣдствіи вышла за князя Голицына), которая, изъ шутки, перерядясь въ жидовское платье, поднесла поэту нѣсколько стрѣленыхъ бекасовъ (см. стихотв. «Горы», Державинъ, т. П, изд. Я. Грота).

Въ началъ нынъшняго столътія въ Москвъ на Пречистенкъ жиль оберъ-церемоніймейстеръ Иванъ Александровичь Нарышкинъ, небольшой пятидесятилътній, худенькій и миловидный человъчекъ, очень учтивый въ обращеніи и большой шаркунъ, какъ называетъ его въ своихъ запискахъ Благово; волосы у него были очень ръдки, онъ стригъ ихъ коротко и какимъ-то особеннымъ манеромъ, что очень къ нему шло; онъ былъ большой охотникъ до перстней и носилъ прекрупные брилліанты.

У него было нъсколько сыновей и двъ дочери. Старшій изъ сыновей Нарышкина, Александръ Ивановичъ, быль видный и красивый молодой офицеръ, живого и вспыльчиваго характера, у послъдняго была дуэль съ извъстнымъ Толстымъ, прозваннымъ «Американцемъ»; на этой дуэли Толстой убилъ Нарышкина.

Убивъ Нарышкина, Толстой бъжалъ изъ Москвы и долго путешествовалъ, былъ въ Сибири, Камчаткъ. Про него сказалъ Грибоъдовъ:

> Ночной разбойникъ, дуэлистъ, Въ Камчатку сосланъ былъ, вернулся алеутомъ И кръпко на руку не чистъ.

Ө. И. Толстой быль очень видный, красивый мужчина и большой кутила. По возвращеніи изъ ссылки или бъгства, такъ года за два или три до двънадцатаго года, когда немного позабыли про его дуэль и другіе гръшки его молодости, онъ нъкоторое время въ Москвъ быль въ большой модъ и дамы за нимъ бъгали.

Про него сказалъ кто-то въ Москвъ: «Кажется, онъ довольно смуглъ и черноволосъ, а въ сравненіи съ душою его онъ покажется блондинкою».

Толстой быль лихой собесѣдникъ и гуляка; о немъ разсказываетъ князь Вяземскій, что однажды въ англійскомъ клубѣ сидѣлъ предъ нимъ баринъ съ красносизымъ и цвѣтущимъ носомъ, и Толстой смотрѣлъ на него съ сочувствіемъ и почтеніемъ; но, видя, что во все продолженіе обѣда баринъ пьетъ одну чистую воду, Толстой вознегодовалъ и говоритъ:

— Да это самозванець! Какъ смъеть онъ носить на лицъ своемъ признаки, имъ незаслуженные?

Разъ Толстой написаль своему пріятелю въ письмѣ изъ Тамбова: «За неимѣніємъ хорошихъ сливокъ, пью чай съ дурнымъ ромомъ». Толстой былъ мастеръ играть словами. Одинъ изъ его родственниковъ, ума ограниченнаго и скучный, добивался, чтобы онъ познакомилъ его съ поэтомъ-партизаномъ Денисомъ Давыдовымъ; Толстой подъ разными предлогами все откладывалъ представленіе, наконецъ однажды, чтобы разомъ отдѣлаться отъ скуки, предлагаетъ онъ ему подвести его къ Давыдову.

- Нѣтъ, отвъчаетъ тотъ,—сегодня неловко, я лишнее выпилъ, у меня немножко въ головъ.
- Тъмъ лучше, говорить Толстой:—тутъ-то и представляться къ Давыдову.

Затъмъ онъ береть его за руку и подводить къ Давыдову, говоря:

— Представляю теб' моего племянника, у котораго немного въголов'.

Однажды Толстой заходить къ старой своей теткъ.

- Какъ ты кстати пришелъ, говорить она:—подпишись свидътелемъ на этой бумагъ.
- Охотно, тетушка, отвъчаеть онъ и пишеть: «при сей върной оказіи свидътельствую тетушкъ мое нижайшее почтеніе».

Гербовый листъ стоилъ нъсколько сотъ рублей.

Какой-то князь быль должень Толстому по векселю довольно значительную сумму; срокъ платежа давно прошелъ, а князь все не платилъ, не смотря на нъсколько писемъ Толстого; наконецъ послъдній, выбившись изъ терпънія, написалъ ему:

«Если вы къ такому - то числу не выплатите долгъ свой весь сполна, то не пойду я искать правосудія въ судебныхъ мъстахъ, а отнесусь прямо къ лицу вашего сіятельства».

Толстой быль ръзкій типъ прошлой эпохи; онъ быль далеко не безупречень, но зато обладаль неустрашимостью и силой характера; ему было море по кольно; онъ не пресмыкался ни передъличностью, ни предъ общественнымъ мнъніемъ и признавался иногда въ своихъ проступкахъ съ откровенностью, не лишенною ци-

низма. Впрочемъ, всѣ эти недостатки не помѣшали ему въ 12 году оставить калужскую деревню, въ которую онъ сосланъ былъ на житье, и явиться простымъ солдатомъ на Бородинское поле, геройски сражаться съ непріятелемъ и заслужить крестъ св. Георгія 4-й степени.

Говорили тогда, что въ азартныя игры игралъ онъ не безупречно. Толстой и самъ въ этомъ сознался, отказавъ разъ своему пріятелю, князю С. Гр. Волконскому, метать ему банкъ:

— Нътъ, мой милый, я васъ слишкомъ для этого люблю. Если бы вы съли играть, я увлексябы привычкой исправлять ошибки фортуны.

Новосильцевъ <sup>57</sup>) приводить разсказъ, какъ Толстой сошелся съ Нащокинымъ, съ которымъ онъ не разставался по смерть и даже умеръ у него на рукахъ. Вотъ какъ описываетъ онъ первую встръчу друзей. Шла адская игра въ клубъ; наконецъ всъ разъъхались, за исключеніемъ Толстого и Нащокина, которые остались за ломбернымъ столомъ. Когда дъло дошло до разсчета, Толстой объявилъ, что противникъ долженъ ему заплатить двадцать тысячъ.

- Нъть, я ихъ не заплачу, сказалъ Нащокинъ,—вы ихъ записали, но я ихъ не проигралъ.
- Можеть быть это и такъ, но я привыкъ руководиться тъмъ, что записываю, и докажу это вамъ, отвъчалъ графъ.

Онъ всталъ, заперъ дверь, положилъ на столъ пистолетъ и прибавилъ:

- Онъ заряженъ, заплатите или нътъ?
- Нѣтъ.
- Я вамъ даю десять минутъ на размышленіе.

Нащокинъ вынулъ изъ кармана часы, потомъ бумажникъ и отвъчалъ:

- Часы могуть стоить пятьсоть рублей, а въ бумажникѣ двадцатипятирублевая бумажка: воть все, что вамъ достанется, если вы меня убьете, а въ полицію вамъ придется заплатить не одну тысячу, чтобъ скрыть преступленіе: какой же вамъ разсчеть меня убивать?
- Молодецъ, крикнулъ Толстой, и протянулъ ему руку,—наконецъ-то я нашелъ человъка!

Въ продолжение многихъ лътъ друзья жили безотлучно, кутили вмъстъ, попадали вмъстъ въ тюрьму и устраивали охоты, о которыхъ ихъ близкие и дальние сосъди хранили долгое воспоминание.

Друзья, въ сопровождени сотни охотниковъ и огромной стаи собакъ, являлись къ незнакомымъ пом'бщикамъ, разбивали палатки въ саду или среди двора и начинали шумный, хм'єльной пиръ. Хозяева дома и ихъ прислуга молили Бога о помощи и не см'єли попасться на глаза непрошеныхъ гостей.

Князь Вяземскій говорить, что на одномъ изъ такихъ пьяныхъ объдовъ, на которомъ былъ Толстой, подаютъ къ концу объда какую-то закуску или прикуску. Толстой отказывается. Хозяинъ настаиваетъ, чтобы онъ попробовалъ предлагаемое, и говоритъ:

— Возьми, Толстой, ты увидишь, какъ это хорошо; тотчасъ отобьеть весь хмёль.



Александръ Львовичъ Нарышкинъ. Съ портрета, принадлежащаго Академіи Художествъ.

— Ахъ, Боже мой! воскликнулъ тотъ, перекрестясь: — да за что же я два часа трудился? Нътъ, слуга покорный, хочу оставаться при своемъ.

Толстой одно время, неизвъстно по какимъ причинамъ, наложилъ на себя эпитемію и мъсяцевъ шесть не бралъ въ ротъ ничего хмъльного. Въ это время совершались въ Москвъ проводы пріятеля, который отъъзжалъ надолго. Проводы эти продолжались старая москва.

недъли двъ. Что ни день, то прощальный объдъ или прощальный ужинъ. Всъ эти прощанія оставались, разумъется, не сухими. Толстой на нихъ присутствоваль, но не нарушаль объта, не смотря на всъ приманки и увъщанія пріятелей, не смотря, въроятно, и на собственное желаніе. Наконецъ, назначены окончательные проводы, за городомъ, въ селъ Всесвятскомъ. Дружно выпитъ прощальный кубокъ, отъъзжающій сълъ въ кибитку и пустился въ дальній путь. Гости отправились въ городъ. Толстой сълъ въ сани вмъстъ съ Денисомъ Давыдовымъ, который, надо замътить, не даваль объта трезвости. Ночь морозная и свътлая, глубокое молчаніе. Толстой вдругъ кричитъ кучеру: «Стой!» Сани остановились. Онъ обращается къ попутчику и говоритъ:

Голубчикъ, Денисъ, дохни на меня!

Относительно бъгства изъ ссылки Толстого находимъ много разноръчивыхъ разсказовъ. Г-жа Новосильцева <sup>58</sup>) говоритъ, что онъ во время кругосвътнаго морского путешествія поссорился съ командиромъ экипажа Крузенштерномъ и вздумаль возмущать противъ него команду. Крузенштернъ вынужденъ быль высадить его на какомъ-то необитаемомъ островъ, оставивъ, на всякій случай, ему немного провіанта.

Когда корабль удалился, Толстой сняль шляпу и поклонился командиру, стоявшему на корабль. Островь этоть оказался, однако, населеннымъ дикарями, среди которыхъ Толстой прожилъ довольно долго. Нъсколько лъть спустя, на его счастье, какой-то корабль замътилъ его мъстожительство и отвезъ его въ Европу.

Въ самый день своего возвращенія въ Петербургъ, Толстой узналъ, что Крузенштернъ даеть балъ и ему пришло въ голову сыграть довольно оригинальный фарсъ. Онъ переодълся, поъхаль къ врагу и сталъ въ дверяхъ залы. Увидя его, Крузенштернъ не върилъ глазамъ.

- Толстой, вы ли это? спросиль онь, наконець, подходя къ нему.
- Какъ видите! отвъчалъ незваный гость: —мнъ было такъ весело на островъ, куда вы меня высадили, что я совершенно помирился съ вами и прівхалъ даже васъ поблагодарить!

Вслъдствіе этого эпизода своей жизни онъ быль названъ «Американпемъ».

По другимъ свъдъніямъ этотъ разсказъ вполнъ опровергается <sup>59</sup>). Въ первыхъ годахъ парствованія императора Александра I было снаряжено морское кругосвътное плаваніе подъ начальствомъ Крузенштерна. Толстой, служившій тогда въ Преображенскомъ полку, испросилъ позволеніе участвовать въ этой экспедиціи. У Толстого,

по разсказамъ той же г-жи Новосильцевой, было несмътное число дуэлей.

Онъ быль разжалованъ одиннадцать разъ. Чужой жизнью онъ дорожилъ такъ же мало, какъ и своей. За одну дуэль или какую-то проказу, какъ разсказываетъ Вяземскій, онъ былъ посаженъ въ Выборгскую крѣпость. Спустя нѣсколько времени показалось ему, что срокъ его ареста миновалъ, и онъ началъ бомбардировать рапортами и письмами коменданта. Это, наконецъ, надобло послѣднему и онъ прислалъ ему выговоръ и строгое предписаніе не докучать начальству пустыми ходатайствами. Малограмотный писарь, переписывавній эту бумагу, гдѣ-то совершенно неумѣстно поставилъ вопросительный знакъ.

Толстой объими руками ухватился за этотъ неожиданный знакъ препинанія и снова принялся за перо. «Перечитывая, писалъ онъ коменданту, нъсколько разъ съ должнымъ вниманіемъ и съ покорностью предписаніе вашего превосходительства, отыскалъ я въ немъ вопросительный знакъ, на который вмъняю себъ въ непремънную обязанность отвътствовать». И тутъ же сталъ онъ снова излагать свои доводы, жалобы и требованія.

Толстой имъть свои погръшности, о которыхъ можно сожалъть, но нельзя не сказать, что онъ былъ человъкъ ума необыкновеннаго. Толстой умеръ въ подмосковномъ своемъ имъніи въ началъ сороковыхъ годовъ.

Возвращаясь опять къ роду Нарышкиныхъ, нельзя пройти молчаніемъ Екатерину Ивановну Нарышкину, дочь Ивана Львовича Нарышкина. Отецъ ея рано овдовъть и умеръ тридцати-четырехъ лътъ, оставивъ ее на попеченіе старшаго брата Александра Львовича.

По матери своей она происходила отъ Өомы Ивановича Нарышкина, дяди Кирилла Полуектовича. Семейство Нарышкиныхъ раздѣлилось уже въ XVI въкъ, и при Петръ Великомъ родство между отдѣльными вътвями было такъ отдаленно, что, не смотря на строгость въ то время церковныхъ правилъ, потомки разныхъ поколъній свободно могли вступать между собою въ бракъ. Бракъ царя Алексъя Михайловича возвысилъ весь захудалый родъ Нарышкиныхъ и самые отдаленные родственники попали ко двору, какъ родственники царицы.

Екатерина Ивановна воспитывалась въ дом'в дяди своего Александра Львовича, изв'встнаго своею надменностью и женатаго на графин'в Е. А. Апраксиной. Сестры его при двор'в Петра Великаго играли весьма важную роль и считались ч'ємъ-то въ род'в прин-

цессъ крови. Обрученіе Нарышкиной съ графомъ К. Гр. Разумовскимъ было очень парадно, въ большой придворной церкви. Самая свадьба происходила спустя три мѣсяца, 27-го октября. Въ этотъ день, какъ отмѣчено въ камеръ-фурьерскомъ журналѣ, знатнѣйшія обоего пола особы съѣхались ко двору его императорскаго величества въ галерею.

Потомъ обыкновенною церемоніею «изъ покоевъ его императорскаго величества чрезъ галерею невъста ведена съ литавры и трубы маршаломъ княземъ Трубецкимъ съ шаферами и другими кавалерами. Невъсту вель его императорское высочество, за нею слъдовали ея высочество государыня великая княгиня и другія чиновныя дамы въ церковь и, по обвънчаніи, такою же церемоніею пошли въ галерею и въ парадныя камеры, пока на приготовленные столы кушанья становили. И какъ поставили кушанья въ покояхъ на сторонъ его императорскаго высочества, подлъ малой комнатной церкви, въ трехъ покояхъ: въ первой половинъ два стола съ балдахинами, на восемьдесять персонъ; во второмъ покоъ два стола, на столько же персонъ; въ третьемъ поков на двадцать персонъ, — за столомъ, обыкновенно подъ балдахиномъ, посажена невъста подлъ ея матери, по правую сторону великая княгиня, по лъвуювдовствующая ландграфиня Гессенъ-Гомбургская; въ концъ стола. изъ высочайшей милости, изволила присутствовать сама императрица, подл'в нея, по правую и л'ввую сторону, сидъли господа послы.

«За другимъ столомъ, подъ балдахиномъ, женихъ; подъв его отцы и братья и прочіе знатные чужестранные министры. Во время столовъ, по свадебной церемоніи обыкновенно, маршалъ съ трубами и литаврами проводилъ ближнихъ дъвицъ и форшнейдера. Въ продолженіе стола играла итальянская музыка. По окончаніи стола. возвратились въ галерею и начались танцы и, нъсколько потанцовавъ, съ музыкою провожены до каретъ, и женихъ и невъста отвезены въ домъ ихъ. На другой день послъ свадьбы Екатерина Ивановна была объявлена статсъ-дамой и пожалована пребогатымъ портретомъ». Ек. Ив. Нарышкина приходилась императрицъ Елисаветъ внучатной сестрой. 30-го октября вся императорская фамилія пировала у нея въ домъ.

Великолъпный домъ Нарышкиной, гдъ впослъдствіи жилъ ея мужъ, Разумовскій, былъ построенъ на старинномъ Романовомъ дворъ; послъ смерти Ек. Ив. онъ, въ 1782 году, былъ перестроенъ по плану графа З. Г. Чернышева 60). Домъ этотъ понынъ не измънилъ своего внъшняго вида. Все пространство по объимъ сто-

ронамъ Вздвиженки, при соединеніи ея съ Москвою, на берегу Неглинной, принадлежало съ XVII и начала XVIII въка, Нарышкинымъ. Вздвиженка называлась въ то время Арбатскою улицею.

Родовыя вотчины Нарышкина были Петровское (Разумовское), подмосковное Троицкое, Лыково и Поливаново. Петровское, по разсказамъ Кокса <sup>61</sup>), путешествовавшаго, въ 1778 году, вмѣстѣ съ лордомъ Гербертомъ, походило скорѣе на городъ, чѣмъ на дачу. Оно состояло изъ 40 или 50 домовъ разной величины. У мужа Нарышкиной, графа Разумовскаго, находились здѣсь тѣлохранители, множество слугъ и оркестръ музыки.

Огромные Петровскіе пруды были выкопаны работниками-малороссами. Графъ жилъ окруженный блестящимъ военнымъ штатомъ: генералъ и флигель-адъютантами, ординарцами, почетными караулами, цълою толпою егерей, гайдуковъ, гусаровъ, скороходовъ, карликовъ и всякихъ другихъ тълохранителей. Огромный старинный садъ Петровскаго шелъ уступами къ большому озеру, живописно лежащему въ отлогихъ зеленыхъ берегахъ; длинныя тънистыя аллеи изъ столътнихъ деревъ еще по сейчасъ живо напоминаютъ былое великолъпіе барскаго времени.

Недалеко отъ Петровскаго-Разумовскаго есть группа исполинскихъ дубовъ, посаженныхъ, по преданію, рукою Петра Великаго. Существуетъ также преданіе, что въ Петровскомъ стоялъ нѣкогда охотничій домикъ Алексъя Михайловича. Въ память рожденія Петра. царемъ построена тамъ церковь во имя св. Петра и Павла; въ церкви хранится апостоль, пожертвованный императоромь Петромь І съ собственноручною его подписью. Петръ Великій очень любилъ это село и тамъ выстроилъ для себя лътній дворецъ и близь него нъсколько домиковъ; при немъ эта мъстность называлась сельпо Астрадово. Впоследствій мужть Нарышкиной, графъ К. Г. Разумовскій, отдаль его пятому своему сыну Льву Кирилловичу. Страсть къ постройкамъ и садоводству была въ семействъ Разумовскихъ наслъдственна и этотъ новый владълецъ еще больше украсилъ свое подмосковное имъніе. Екатерина II, отправляясь на коронацію въ Москву, остановилась въ этомъ подмосковномъ. Здёсь провела она нъсколько дней, посъщая изръдка городъ подъ строгимъ инкогнито. Здёсь увидёль ее Державинь, находившійся тогда простымь солдатомъ на караулъ при петровскомъ домъ. Симпатичная личность Разумовскаго очень подробно очерчена княземъ Вяземскимъ и А. А. Васильчиковымъ 62). Она настолько интересна, что нельзя не привести нъсколько краткихъ выдержекъ о ней.

Родился Разумовскій въ 1757 году; въ 1774 году онъ былъ зачисленъ въ блестящее посольство князя Н. В. Рѣпнина и вмѣстѣ съ нимъ отправился въ Константинополь. По возвращеніи съ Востока, онъ поступилъ въ Семеновскій полкъ. Въ это время въ полку онъ сдѣлался однимъ изъ первыхъ петербургскихъ щеголей и ловеласовъ, но среди свѣтскихъ успѣховъ своихъ онъ съумѣлъ сохранить свѣжесть и чистоту сердца.

И. И. Дмитріевъ разсказываетъ, что во время дежурствъ на петербургскихъ гауптвахтахъ, къ нему то-и-дъло приносили записочки на тонкой надушенной бумагъ, видимо писанныя женскими руками. Онъ спъшилъ отвъчать на нихъ на заготовленной заранъе, также красивой и щегольской бумагъ. Въ Семеновскомъ полку онъ дослужился до полковничьяго чина и только въ 1782 году поступилъ генералъ-адъютантомъ къ князю Потемкину. Отецъ самъ спъшилъ удалить сына изъ столицы. «Левъ—первыя руки мотъ, писалъ онъ къ другому своему сыну Андрею <sup>63</sup>) — и часто мнъ своими безпутными и неумъренными издержками не малую скуку наводилъ».

За Дунаемъ онъ забылъ свое столичное сибаритство и храбро дрался противъ турокъ и не прочь былъ покутить съ товарищами, которые его всъ безъ памяти любили. Сперва онъ командовалъ егерскимъ полкомъ, подъ начальствомъ Суворова, а потомъ былъ дежурнымъ генераломъ при князъ Н. В. Ръпнинъ. Въ 1791 г. онъ быль подъ Мачиномъ. За военные подвиги Разумовскій быль награжденъ орденомъ св. Владиміра 2-го класса. Въ 1796 году онъ подалъ по болъзни въ отставку и отправился заграницу. Пропутешествовавъ нъсколько лътъ, онъ окончательно поселился въ Москвъ. Отецъ отдълилъ ему вмъстъ съ громаднымъ малороссійскимъ имъніемъ Карловкою можайскія вотчины и Петровское-Разумовское. Въ 1800 году Левъ Кирилловичъ, по дъламъ и для свиданія съ родными, отправился въ Петербургъ. Едва успълъ онъ туда прі-въ Москву 64). Графъ Левъ Кирилловичъ, по словамъ князя Вяземскаго, «быль замёчательная и особенно сочувственная личность». Онъ не оставилъ по себъ слъдовъ ни на одномъ государственномъ поприщъ, но много въ памяти знавшихъ его. Онъ долго жилъ въ Москвъ, на Тверской, въ домъ, купленномъ имъ у Мятловыхъ (теперь принадлежить г. Шаблыкину—въ немъ помъщается англійскій клубъ) и забавляль Москву своими праздниками, спектаклями, концертами и балами. Онъ быль человъкъ высокообразованный: любиль книги, науки, художества, музыку, картины, ваяніе. Едва



Каменный мостъ въ Москвѣ въ началѣ XVIII столѣтія. Съ современной граворы Вликланда.

ли не у него перваго въ Москвъ былъ зимній садъ въ домъ. Это смъщеніе природы съ искусствомъ придавало еще новую прелесть и разнообразіе праздникамъ его.

Левъ Кирилловичъ былъ истинный типъ благороднаго барина; наружность его была настоящаго аристократа: онъ смотрёль, мыслиль, чувствоваль и дёйствоваль какь баринь; росту онь быль высокаго, лицо имълъ пріятное, поступью очень строенъ, въ обращеніи отличался необыкновенною в'єжливостью, простодушіемъ и рыцарскою честью. Онъ быль самый любезный говорунь и часто отпускаль живое, мъткое забавное слово. Онъ нъсколько картавиль, даже въчный насморкъ придаваль ръчи его особенно привлекательный діапазонъ. Всей Москв' изв'єстень быль обтянутый св'єтлой бълизны покрываломъ передокъ саней его, заложенныхъ парою красивыхъ коней, съ высокимъ гайдукомъ на запяткахъ. Всякому москвичу знакома была большая мъховая муфта 65) графа, которую онъ ловко и даже граціозно бросаль въ передней, входя въ комнаты. Разумовскаго въ обществъ тогда называли «Le Comte Léon». Разумовскій быль близокъ съ Карамзинымъ и въ тёсной связи съ масонами. Онъ былъ масономъ и глубоко върующимъ и ревностнымъ христіаниномъ.

Какъ уже было сказано выше, Разумовскій быль поклонникомъ прекраснаго пола.

Въ то время въ Москвъ жилъ князь Ал. Ник. Голицынъ, внукъ знаменитаго полтавскаго героя. Этотъ князь отличался крайнимъ самодурствомъ, за которое въ Москвъ его прозвали именемъ оперетки, бывшей въ то время въ большой модъ, «Cosa-rara» (ръдкая вещь).

Про Голицына разсказывали, что онъ отпускаль ежедневно кучерамъ своимъ по полудюжинъ шампанскаго, что онъ крупными ассигнаціями зажигалъ трубки гостей, что онъ горстями бросалъ на улицу извозчикамъ золото, чтобы они толиились у его подъъзда, и проч., и проч. Разумъется, что все его громадное состояніе—у него считалось 24,000 душъ—пошло прахомъ.

Голицынъ былъ женатъ на красавицѣ, княжнѣ М. Г. Вяземской, почти ребенкомъ выданной за самодура. Съумастедшая расточительность мужа приводила княгиню въ отчаяніе. Онъ, не читая, подписывалъ заемныя письма, въ которыхъ сумма прописана была не буквами, а цифрами, такъ что заимодавцы, по большей части иностранные, на досугѣ легко приписывали къ означенной суммѣ по нулю, а иногда по два, по три. Всѣ прочія дѣйствія и расходы его были въ такомъ же поэтическомъ и эпическомъ размѣрѣ.

Послъдніе годы жизни своей провель онъ въ Москвъ, получая приличное денежное содержаніе отъ племянниковъ своихъ, свътлъйшихъ князей Меншиковыхъ и князей Гагариныхъ. Вяземскій про него говорить, что онъ быль по-своему практическій мудрець, никогда не сожалъть онъ о прежней своей пышности, о прежнемъ своемъ высокомъ положеніи въ обществъ, а наслаждался по возможности жизнью, былъ всегда веселъ духомъ, а часто и на-веселъ.

Уже принадлежавши Екатерининскому времени, онъ еще братался съ молодежью и раздёлялъ часто ихъ невинныя и винныя проказы; въ старости онъ сохранялъ величавую, совершенно вельможную наружность. Ума онъ былъ далеко не блистательнаго, но такъ хорошо, плавно изъяснялся, особенно по-французски, что за изящнымъ складомъ рѣчи не скоро можно было убъдиться въ довольно ограниченномъ состояніи умственныхъ способностей его.

Графъ Разумовскій быль въ свойствё съ княземъ Голицынымъ и часто встрёчался съ его женой въ обществё. Нёжное его сердце не устояло при видё ея миловидности и того несчастнаго положенія, въ которомъ она находилась вслёдствіе самодурства мужа. Объ этомъ романё вскорё заговорила вся Москва. «Братъ Левъ—писалъ старикъ Разумовскій къ сыну Андрею въ 1799 году—роль Линдора играетъ». Съ обоюднаго и дружелюбнаго согласія состоялся разводъ. Графъ женился на княгинё. Бракъ этотъ въ свое время надёлалъ много шума.

Богатые и знатные родственники Голицына сильно возставали противъ этого брака; самъ же князь продолжалъ вести дружбу съ графомъ Разумовскимъ, часто объдывалъ у бывшей своей жены и неръдко съ нею даже показывался въ театръ. Бракъ котя офиціально не былъ признанъ, но сильные міра, какъ, напримъръ, главнокомандующій графъ Гудовичъ, племянникъ его гр. В. П. Кочубей, явно стали на сторону молодой графини, и московское общество стало принимать молодую, щеголеватую и любезную графиню и толпиться у нея на роскошныхъ пирахъ—зимою на Тверской, а лътомъ въ Петровскомъ. Только изръдка, тайкомъ, дълались намеки на не совсъмъ правильный бракъ, но и этимъ намекамъ скоро былъ положенъ конецъ.

Въ бытность императора Александра I, въ 1809 году, въ Москвъ на балъ у Гудовича, государь подошелъ къ графинъ и, громко назвавъ ее графинею, пригласилъ на полонезъ. Бракъ Разумовскаго былъ самый счастливый: 16 лътъ протекли у нихъ въ самой нъжной любви и согласіи.

Графиня М. Г. Разумовская пережила мужа сорока семью годами. Симпатичная ея личность памятна еще многимъ людямъ нашего высшаго общества. Графиня послъ кончины мужа предавалась искренней и глубокой грусти.

Для здоровья ея, сильно пострадавшаго отъ безутъшной печали, ее уговорили отправиться заграницу, и здъсь она перемънила траурную одежду на свътдую.

Заграницей много говорили о ея блестящихъ салонахъ въ Парижъ и на водахъ. По возвращени въ Россію, она опять заняла первое мъсто въ высшемъ обществъ. Графиня сперва поселилась на Большой Морской въ своемъ домъ (теперь Сазикова), затъмъ переъхала на Литейную, въ домъ Пашкова (домъ департамента Удъловъ).

Когда домъ былъ купленъ въ казну, императоръ Николай Павловичъ подарилъ графинъ всю мебель, находившуюся въ ея комнатахъ. Послъдніе годы графиня жила на Сергіевской, въ домъ графа Сумарокова (теперь Боткина). Царская фамилія особенно была милостива къ графинъ и удостоивала ея праздники своимъ присутствіемъ. Но при всей своей любви къ обществу графиня таила у себя священный уголокъ, хранилище преданій и памяти минувшаго.

Рядомъ съ ея салонами и большою залою было завътное, домашнее, сердечное для нея убъжище. Тамъ была молельня съ семейными образами, мраморнымъ бюстомъ Спасителя, работы знаменитаго итальянскаго художника, съ неугасающими лампадами и портретомъ покойнаго графа.

У графини была одна страсть—къ нарядамъ. Когда, въ 1835 году, провзжая черезъ Въну, она просила пріятеля своего, служившаго по таможнъ, облегчить ей затрудненія, ожидавшія ее въ провозътуалетныхъ пожитковъ—

- Да что же вы намърены провезти съ собою? спросилъ онъ.
- Бездёлицу, отвёчала она, триста платьевъ.

Къ характеристикъ ея добавляетъ А. А. Васильчиковъ, что графиня очень любила Парижъ и простодушно признавалась, что любитъ его за то, что женщины немолодыя носятъ тамъ туалеты нѣжныхъ, свѣтлыхъ оттънковъ.

— Ахъ, улица эта губить меня, шутя говорила она на другой день послъ прівзда своего, гуляя по Rue de la Paix.

Передъ коронаціей покойнаго государя графиня повхала въ Парижъ, чтобы заказать приличные туалеты для готовящихся торжествъ въ Москвъ. Графиня, нигдъ не останавливаясь (тогда

еще не вездъ были желъзныя дороги), однимъ духомъ доъхала до Парижа; ей было уже 84 года. Пріъхала она довольно поздно вечеромъ, а на другой день утромъ, какъ ни въ чемъ не бывало, гуляла по любимой своей «Rue de la Paix».

Въ то время въ Парижѣ находилась старая вѣнская пріятельница и ровесница графини, княгиня Грасальковичъ, рожденная княжна Эстергази, славившаяся тоже необыкновенною своею бодростью, не смотря на преклонныя лѣта. Узнавъ, что графиня однимъ духомъ доскакала до Парижа для заказа нарядовъ, княгиня съ завистью воскликнула: «Послѣ этого мнѣ остается только съѣздить на два дня въ Нью-Горкъ».

Графиня Разумовская скончалась въ 1865 году, 93-хъ лѣтъ отъ роду. Она тихо уснула на рукахъ своихъ преданныхъ приближенныхъ. Всѣ домашніе любили графиню безгранично. Она дѣлала много добра и милостей безъ малѣйшаго притязанія на огласку. Тѣло ея перевезено было въ Москву, въ Донской монастырь, и положено рядомъ съ мужемъ. Мало знакомыхъ сошлось помолиться вокругъ ея поздней могилы.

Великолъпное Петровское графини сильно пострадало во время двънадцатаго года. Впрочемъ, по уходъ непріятеля, за исключеніемъ повырубленныхъ тамъ деревьевъ, все было возобновлено въ прежнемъ видъ. Во время пребыванія императора Александра I, въ 1818 году, ему не удалось побывать въ Петровскомъ. Графиню тамъ посътили только король и принцъ прусскіе вмъстъ съ принцемъ мекленбургскимъ.

Этимъ посъщениемъ заключились навсегда веселые пиры въ живописномъ и гостепримномъ Петровскомъ. Графъ Левъ Кирилловичъ умеръ 21-го ноября 1818 года, а вскоръ послъ смерти его Петровское купилъ бывшій въ то время московскій градоначальникъ князь Долгоруковъ.

Послѣ него, въ 1829 году, это барское имѣніе пріобрѣлъ аптекарь Шульцъ; новый владѣлецъ съ этимъ имѣніемъ много не церемонился, частями повырубилъ тамъ вѣковой паркъ на дрова, и продалъ нѣсколько домовъ на свозъ. Отъ Шульца имѣніе было куплено въ казну, и здѣсь была устроена земледѣльческая академія.



## ГЛАВА ХІІ.

Тетка царицы Натальи Кирилловны. — Өеодоръ Полуектовичъ Нарышкинъ. — Авдотья Петровна Нарышкина. — Монахиня Деввора. — Народныя преданія о родинѣ царицы Натальи с. Киркино. — Прина Григорьевна и Наталья Александровна Нарышкины. — Борода Архипыча. — Послёдніе родичи царственной вѣтви Нарышкиных. — С. Кунцово. — Ал. Вас. Нарышкиных. — Подгородный домъ Нарышкиныхъ. — Церковь большого Вознесенія. — Могилы Скавронскихъ. — Первый полковой Преображенскій дворъ и дворы птенцовъ Петра. — Старѣйшій представитель рода Нарышкиныхъ.



НТЕРЕСНА СУДЬВА также еще одной Нарышкиной, тетки царицы Натальи Кирилловны, бывшей при ней ближней боярыней. Она была родомъ шотландка, родилась въ Москвъ, въ Нъмецкой слободъ, навываемой просто «Кокуемъ». Въ этой слободъ иноземцы жили совершенно особою отъ прочихъ москвичей жизнью, у нихъ были свои нравы, свои обычаи и въра. Вступать въ браки русскимъ съ «дъвками Нъмецкой слободы» въ то время считалось дъломъ неслыханнымъ, и вотъ въ такой неравный бракъ (mesalliance) вступилъ дядя царицы, Өедоръ Полуектовичъ Нарышкинъ; нареченная его невъста была Авдотъя Петровна Гамильтонъ 66.

Въ почтенномъ трудѣ А. А. Васильчикова «Родъ Нарышкиныхъ» она названа Анной. П. И. Мельниковъ предполагаетъ, что, въроятно, имя Авдотьи она получила уже впослѣдствіи, при переходѣ въ православную въру, въ честь знатной своей тетки. Объ этой Нарышкиной сохранилось нъсколько любопытныхъ письменныхъ извъстій и еще болъе любопытныхъ народныхъ преданій. По смерти своего мужа, рейтарскаго ротмистра Өедора Полуектовича Нарышкина, вмѣстѣ съ матерью своей иноземкой и съ тремя сыновьями: Василіемъ, Андреемъ и пятилѣтнимъ Семеномъ, «за многія вины», какъ сказано въ царской грамотѣ арзамасскому воеводѣ, была отправлена въ ссылку въ сельцо Лобачево, Алатырскаго уѣзда.

По преданію, обвинялась она въ пособничествъ тъмъ поступкамъ своей племянницы, въ которыхъ обвиняли мачиху царевна Софія, ея сестры и тетки. Незадолго до смерти своей, царь Өеодоръ Алексъевичъ освободилъ старшихъ сыновей Авдотьи Петровны, а младшій, Семенъ, остался при ней. Для надзора за Нарышкиной назначенъ былъ особый приставъ, Данило Чернцовъ.

По указу великаго государя «велёно ему быть у Өедоровской жены Нарышкина, у вдовы Овдотьи, и у матери ев, и у дётей, въ приставёхъ и держать во всякой осторожности, чтобы къ ней, Овдотьв, тайно никто не приходилъ и писемъ никакихъ не приносилъ, также бы и они ни съ къмъ тайно ничего не говорили и отъ себя писемъ и людей своихъ никуды не посылали. А на караулъ велъно съ нимъ, Данилой, быть алатырскимъ стръльцамъ десяти человъкамъ и стоять, перемънясь, помъсячно». Но сосланные не очень-то слушались Чернцова, такъ что онъ былъ вынужденъ жаловаться на ихъ поступки. «Вдова Овдотья, писалъ онъ въ Москву, и мать еъ, и дъти, и люди еъ, чинятся во всемъ не послушны, и его, Данила, она, Овдотья, била и бороду выдрала и жену его бранятъ, и безчестятъ, и безпрестанно бьютъ же».

У приставовъ при опальныхъ людяхъ всегда были несогласія съ находившимися подъ ихъ надзоромъ. Эти несогласія обыкновенно происходили изъ-за корыстныхъ цёлей. Бёднымъ приставамъ хотёлось поживиться на счеть богатыхъ ссыльныхъ людей, и вотъ отсюда и вытекали разныя дрязги и несогласія.

Нравы того времени были таковы, что выдранная борода пристава не представляла бы ничего особеннаго, но дёло кончилось тёмъ, что Нарышкина со всёмъ семействомъ и людьми изъ мъста своего заточенія неизвъстно куда скрылась. Данилу Чернцова за несмотрёніе выдрали батогами и сослали въ дальнія сибирскія мъста на государеву службу.

Авдотья Петровна Нарышкина скрылась въ сѣверной части Арзамасскаго уѣзда, въ лѣсу, близь Пустынскаго озера, въ пяти верстахъ отъ села Пустыни, и для того, чтобы живущіе вблизи раскольники не выдали ея тайнаго мѣста жительства, Нарышкина, какъ предполагаетъ П. И. Мельниковъ, сама назвалась раскольническою старицей Девворой <sup>67</sup>).

До сихъ поръ въ лѣсу, на берегу Пустынскаго озера, указывають мѣсто, гдѣ былъ построенъ небольшой, въ два этажа, деревянный домъ этой Девворы. Въ каждомъ этажѣ было, какъ разсказывають, по три покоя. Домъ стоялъ на лужайкѣ, внутри густой чащи столѣтнихъ деревьевъ, которыя совершенно закрывали его вѣтвями.

П. И. Мельниковъ посъщалъ это мъсто и видълъ тамъ сохранившіеся признаки былого жилья: погребныя ямы, заросшія бурьяномъ, нъсколько грядъ и позднъйшія ямы кладокопателей.

Нъсколько десятковъ лътъ тому назадъ здъсь рылись искатели кладовъ, и хотя сокровищъ не нашли, но отыскали желъзный таганъ, мъдную кострюлю, двъ серебряныя столовыя ложки и старообрядскую просфирную печать.

Мъсто, гдъ жила Нарышкина въ Пустынскомъ лъсу, донынъ зовется Царицынымъ или Девворинымъ мъстомъ. Раскольники уважають его, и на лужайкъ, гдъ стоялъ домъ, служатъ панихиду по инокинъ Девворъ. Они почитаютъ ее праведною.

Преданіе пов'єствуєть сл'тующее.

Во времена гоненій за старую въру, одна изъ царскихъ сродницъ, другіе говорять—сама царица, не восхотъла пріять Никоновыхъ новшествъ, и на Москвъ, при царскомъ дворъ живучи, претериъла многія мученія. Самъ патріархъ и многіе архіереи уговаривали ее покинуть старую въру и пріять новую, она ихъ не послушала и до того озлобила царя, что онъ послаль ее въ заточеніе.

Но изъ заточенія она успъла бъжать, постриглась въ инокини и была наречена Девворой. Поселилась матушка Деввора на Пустынскомъ озеръ со своими людьми, также не восхотъвшими пріять новаго ученія, и жила она въ своемъ домъ безвъстно много времени. Никуда она не выходила изъ дому, и только въ лътнюю пору, въ свътлыя ночи, приходила со своими домочадцами гулять по берегу озера.

Потомъ какъ-то провъдали про мъсто, гдъ скрывается мать Деввора, и прислано было отъ царя много ратныхъ людей для ея поимки. Такъ всъхъ ихъ тутъ и забрали, а потомъ, заковавъ въ желъзо, отвезли въ дальнее заточеніе.

Вообще на бёдную Наталью Кирилловну было наплетено не мало небылицъ. Такъ, князь Долгоруковъ, извъстный составитель родословной книги, приводитъ взятый имъ изъ напечатанной, въ 1827 году, въ «Историческомъ, политическомъ и статистическомъ журналѣ» разсказъ:

«Въ 25-ти верстахъ отъ города Михайлова стоитъ селеніе Киркино, коего жители большею частію дворяне (однодворцы); тамъ сохранился изустный разсказь, что царица Наталья родилась въ Киркинъ и что бояринъ Матвъевъ, проъзжая случайно черезъ это селеніе, увидъль плачущую дъвицу и полюбопытствовалъ спросить о причинъ ея слезъ. Услышавъ, что причиною печали была насильственная смерть ея дъвки, «самовольно удавившейся», добрый бояринъ взялъ ее къ себъ на воспитаніе. Въ этомъ селеніи и понынъ говорятъ: «еслибы не удавилась дъвка въ Киркинъ, не быть бы на свътъ Петру».

Село Киркино теперь принадлежитъ С. Н. Худекову; въ немъ построено одноклассное уъздное училище, названное «Нарышкинскимъ». Въ церковномъ архивъ села Киркина хранятся ръдкіе документы, относящіеся до рода Нарышкиныхъ, архивъ этотъ ревниво оберегается отъ археологовъ старымъ священникомъ.

Мъсто, гдъ скрывалась бъглая Авдотья Петровна Нарышкина съ дътьми, было черезъ нъсколько лътъ отыскано и арзамасскому воеводъ предписано было взять ее, посадить въ тюрьму и въ застънкъ произвести розыскъ.

Вскорѣ послѣ застѣнка, судьба ея нѣсколько улучшилась: два старшихъ ея сына были взяты въ Москву и сдѣланы комнатными стольниками царевича Петра, младшій же сынъ остался при матери. При вступленіи Петра Великаго на престолъ, въ первый же день состоялся вызовъ «думнаго дворянина Өеодоровой женѣ Полуектовича Нарышкина съ сыномъ (Симеономъ) велѣно быть на Москвѣ не мѣшкавъ».

Послъ этого Нарышкина опять появляется при дворъ, чтобы видъть избіеніе своихъ родичей во время стрълецкаго бунта.

Изъ женскаго поколѣнія Нарышкиныхъ, помимо Авдотьи Нарышкиной, извѣстна по своей набожности и принадлежности къ старой вѣрѣ и Ирина Григорьевна Нарышкина, бывшая замужемъ за княземъ Иваномъ Юрьевичемъ Трубецкимъ, этимъ послѣднимъ бояриномъ русскимъ, пережившимъ это званіе цѣлымъ полувѣкомъ. Князь былъ женатъ дважды. Нарышкина была его вторая жена; отъ нея онъ имѣлъ одну дочь, княжну Анастасію (родилась въ 1700 г., умерла 1755 г.), выданную сначала на 12-мъ году возраста за молдаванскаго господаря и русскаго сенатора, князя Дмитрія Константиновича Кантемира, потомъ по смерти его вышедшую за русскаго генералъ-фельдмаршала князя Людвига-Вильгельма Гессенъ-Гомбургскаго. Кромѣ дочери, князь имѣлъ, какъ мы выше уже говорили, еще побочнаго сына, прижитаго имъ въ Стокгольмѣ, извѣстнаго впослѣдствіи И. И. Бецкаго.

Въ исторіи рода Нарышкиныхъ извъстна также была Настасья Александровна Нарышкина, сынъ которой, Александръ Ивановичъ, былъ вельможа временъ Екатерины II; сынъ послѣдняго, Иванъ Александровичъ, былъ женать на Екатеринѣ Алек. Строгановой, сестрѣ барона, впослѣдствіи графа Гр. Ал. Строганова. Сынъ Ив. Алек. Нарышкина, какъ мы выше говорили, былъ убитъ Толстымъ, Американцемъ, на дуэли. Нарышкинъ жилъ въ Москвѣ на Пречистенкѣ, почти напротивъ дома бывшаго Всеволожскаго, остававшагося столько десятковъ лѣтъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ уцѣлѣлъ отъ пожара 1812 года.

Настасья Александровна Нарышкина извъстна дружбою царицы Прасковьи Өеодоровны, супруги царя Іоанна Алексъевича. По преданію, это была самая ярая противница всъхъ преобразованій Петра Великаго и руководительницей царицы Прасковьи во всъхъ ея благотвореніяхъ.

Въ родъ этой Нарышкиной сохранялась, какъ святая реликвія, борода извъстнаго юродиваго императрицы Анны Іоанновны Тимофея Архипыча; съ этой бородой было связано, по суевърному преданію, благосостояніе всей семьи Нарышкиныхъ и съ утратой ея долженъ прекратиться и родъ Нарышкиныхъ.

Дъйствительно, во время перевзда въ новый домъ борода исчезла и въ годъ исчезновенія ея было получено извъстіе, что у главы семьи Нарышкиныхъ, проживавшаго тогда заграницею, у единственнаго его сына Александра появились первые признаки того тяжкаго недуга, который свелъ его впослъдствіи преждевременно въ могилу; послъ смерти его эта вътвь Нарышкиныхъ дъйствительно пресъклась.

Родовымъ имѣніемъ царственной вѣтви Нарышкиныхъ были подмосковныя села Кунцово, Фили и Покровское, пожалованныя царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ своему тестю Нарышкину. Описывать Кунцово съ его столѣтними аллеями, бесѣдками и т. д. мы здѣсь не будемъ, отъ этого былого барскаго гнѣзда сохранилось теперь весьма немного, но скажемъ нѣсколько словъ о существующемъ тамъ «Чортовомъ мостѣ».

Къ числу преданій о немъ относится слёдующее: лётъ тридцать назадъ, въ одну изъ чудныхъ лётнихъ ночей, сюда пріёхала попировать компанія—представители лучшихъ интеллигентныхъ людей того времени въ Москве—здёсь были профессора, литераторы и актеры.

Бесъда на открытомъ воздухъ шумно и весело прошла до утра, и когда первые лучи солнца озолотили верхушки деревъ, пирующіе дали клятву по смерть въ этотъ день собираться въ Кунцово.

Каждый годъ сюда прівзжали гости, и каждый годъ число ихъ ръдъло. Нъсколько льть тому назадъ, сюда прівзжали только

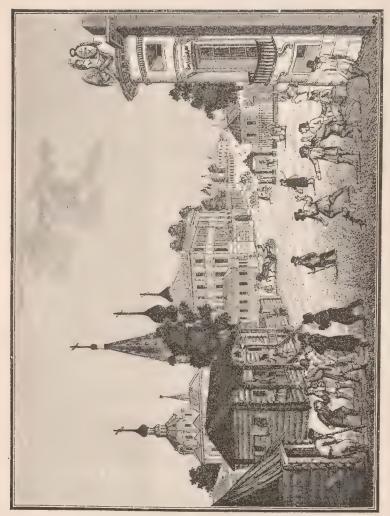

Московская улица въ концъ прошлаго столѣтія. Съ граворы того времени Дюрфельда.

двое—это были извъстный въ свое время докторъ и ученый П. Л. Пикулинъ и не менъе извъстный переводчикъ Шекспира Н. Х. Кетчеръ, теперь и эти оба покойники.

Въ Покровскомъ, въ церкви, сохранилось много историческихъ вещей, внесенныхъ въ даръ родичами Нарышкиныхъ. Изъ такихъ даровъ въ ризницъ хранятся: евангеліе, напечатанное въ Москвъ, въ 1689 году, аксамитныя ризы и полотенце, вышитое волотомъ и шелками, работы самой царицы Натальи Кирилловны.

Предъ запрестольными образами висять шесть большихъ серебряныхъ вызолоченыхъ лампадъ, съ надписью: «лѣта 7202 (1694) сія лампада построена въ новопостроенную каменную церковь Нерукотвореннаго Спасова Образа, что въ селѣ Покровскомъ, тщаніемъ и иждивеніемъ боярина Льва Кирилловича Нарышкина».

Эта церковная утварь была спасена въ 1812 году отъ непріятеля купцомъ Шуховымъ. Въ числѣ мѣстныхъ образовъ замѣчательны: св. Іоанна Предтечи и св. Алексія человѣка Божія, апостоловъ Петра и Павла — письма Карпа Золотарева, зоографа XVII вѣка, и св. мучениковъ Адріана и Наталіи.

По словамъ А. А. Мартынова, въ этихъ иконахъ представляется семейство царя Алексъя Михайловича со второю супругою его Наталіею Кирилловною Нарышкиной, съ сыновьями ея Іоанномъ и Петромъ. На образъ апостоловъ виднъется слъдующая знаменательная надпись: «Образъ камене, его же Христосъ нарече: Петре! ты еси Каменю въры, на немъ же созиждю церковь мою и врата адова не одолъютъ ю»; на хартіи у апостола Петра, изображеннаго съ крестомъ на рамъ и съ двумя ключами въ рукъ, начертано изъ его посланій: «Отложите убо всяку лесть и лицемъріе и зависть и всъ клеветы, яко новорожденніи младенцы словесное и нелестное млеко возлюбите, да въ немъ возрастете во спасеніе».

Другіе образа также напоминають фамилію Нарышкиныхъ. Всъ церкви въ подмосковныхъ селахъ, принадлежащихъ Нарышкинымъ, сходствуютъ по стилю—онъ итальянской архитектуры, во вкусъ Возрожденія (renaissance).

Этотъ вкусъ, надо полагать, былъ самый модный въ Москвъ въ концъ XVII въка. Зодчій этихъ церквей неизвъстень, но по всъмъ признакамъ несомнънно, что онъ былъ чужеземецъ.

Въ подмосковномъ селъ Троицкомъ (Лыково тожъ), принадлежавшемъ нъкогда родному брату матери Петра I, Ивану Кирилловичу Нарышкину, существуетъ храмъ, который также увъковъчиваетъ въ образахъ святыхъ имена Нарышкиныхъ.

Здёсь тотъ же соборъ святыхъ апостоловъ Петра и Павла, мученицы Наталіи, Льва Катанскаго, Мартиніана, Анны пророчицы, Евдокіи, Параскевы и проч. Въ этомъ храмѣ, на антиминсѣ, обозначено имя императора Петра I и сына его царевича Алексѣя Петровича; освящена церковь въ 1708 году Каллистомъ, архіенискомъ тверскимъ и кашинскимъ.

Съ церквами въ селахъ Троицкомъ и Покровскомъ на Филяхъ сходствуетъ также церковь при домъ графа Шереметева на Воздвиженкъ, принадлежавшая нъкогда тоже одному изъ Нарышкиныхъ.

Въ сооруженіяхъ церквей при своихъ домахъ и вотчинахъ въ XVII въкъ соревновали одинъ передъ другимъ всъ знатные московскіе бояре. Такіе храмы строились отдъльно на дворахъ, съ главами и со звономъ. Въ нихъ хранились и читались за литургіею фамильные синодики, которые служили родословною лътописью, сближавшею потомковъ съ предками. Примъру предковъ и своихъ современниковъ подражали и Нарышкины.

Такая церковь Нарышкиныхъ, по словамъ Ив. Снегирева, стояла у ихъ каменныхъ палатъ, на берегу Неглинной, въ Бъломъ городъ, тамъ, гдъ теперь домъ Горнаго правленія. Церковь была съ двумя престолами: во имя св. мученицы Ирины и во имя св. Параскевій Пятницы.

Въ этомъ храмъ были придълы во имя Знаменья и святителя Николая. Церковь эта впослъдствіи принадлежала племяннику Натальи Кирилловны, Александру Львовичу. Существуетъ преданіе, что какъ домъ, такъ и церковь эту выстроилъ Нарышкинымъ царь Алексъй Михайловичъ по близости своего дворда, соединившись съ Нарышкиными узами родства.

Во время нашествія французовь, въ 1812 году, вся церковная утварь и образа были отданы на сбереженіе извъстному купцу-антикварію Шухову, о которомъ упоминалось выше. Всъ эти церковныя драгоцънности были сохранены имъ въ цълости отъ непріятеля и впослъдствіи отданы Львомъ Кирилловичемъ Нарышкинымъ въ церковь Знаменія Пресвятой Богородицы: 1) большой мъстный образъ св. мученицы Ирины, стариннаго письма, въ серебряномъ окладъ, украшенномъ каменьями и жемчугомъ; 2) большой мъстный образъ Казанской Божіей Матери; превосходнаго письма, въ серебряной ризъ; 3) образъ Знаменія Пресвятой Богородицы. Эта икона находилась въ воротахъ дома и теперь обращена въ запрестольную. Мъсто, занимаемое иконою, видно въ воротахъ, существующихъ въ первобытномъ видъ. Всъ проходившіе мимо вороть

имъни обыкновеніе снимать шапку передъ образомъ; 4) большое запрестольное Евангеліе, въ большомъ, богатомъ, серебряномъ вызолоченомъ окладъ, съ финифтяными украшеніями.

Эта церковь за ветхостью была сломана въ 1842 году. Службы въ ней не было съ 1812 года. Трехъ-этажныя каменныя палаты Нарышкиныхъ цёлы по сейчасъ. Отецъ Натальи Кирилловны, бояринъ Кириллъ, ранёе жилъ въ домё, гдё теперь помёщается Арбатская часть.

Преданія о царицѣ Натальѣ Кирилловнѣ еще живы въ Рязанскомъ уѣздѣ, въ селеніи Алешни. Тамъ разсказываютъ, какъ бѣдная, молодая и прекрасная боярышня Наталья проживала у богатаго своего родича Нарышкина. М. Н. Макаровъ, извѣстный знатокъ русской старины, умершій въ пятидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, слышаль отъ старика, помѣщика села Желчина, А. П. Гагина, гдѣ была приходская церковь Алешни, какъ встарину, еще при его дѣдахъ, боярышнѣ Натальѣ Кирилловнѣ богатый ея родственникъ и его сосѣдъ Нарышкинъ поручалъ ключи хозяйскіе и присмотръ за домомъ; какъ бывало она въ черевичкахъ, на босую ногу, ходила на погребицу, выдавала еще на восходѣ солнца припасы домашніе, наглядывала за «подпольемъ», гдѣ хранились вина и наливки. Богатый родственникъ называль ее просто «племянинкою Кирилловною».

Тотъ же Гагинъ передавалъ Макарову, что Наталья Кирилловна съ самаго дётства чуждалась всёхъ сельскихъ игрищъ, и молодые сосёди, дворяне Коробьины, Худековы, Марковы, Ляпуновы, Остросаблины, Казначеевы, никогда ее въ свои хороводы не залучали. Зато храмъ Господень часто видёлъ Наталью, и многія молитвы она читала наизусть не хуже священника, отчего подруги ея, боярышни, и называли ее желчинскою черничкою. Макаровъ, въ 1821 году, видёлъ въ селё Желчинъ мъсто въ церкви, гдъ молилась будущая мать Петра Великаго.

При дворѣ императора Петра Великаго Нарышкины, какъ мы выше говорили, имѣли значеніе принцевъ крови. Такъ, при погребеніи Петра, двѣ Нарышкины, Марія и Анна Львовны, шли въ глубокомъ траурѣ за гробомъ императора передъ герцогомъ Голштинскимъ и великимъ княземъ Петромъ Алексѣевичемъ (Петромъ III), у нихъ были ассистенты и пажи несли ихъ шлейфы.

Въ павловское время, въ Москвъ, въ приходъ Николы въ Хамовникахъ, въ Соболевскомъ переулкъ, жилъ очень открыто и давалъ праздники сенаторъ Алексъй Васильевичъ Нарышкинъ. Этотъ вельможа принадлежалъ къ младшей линіи Нарышкиныхъ; отецъ его, коллежскій сов'ятникъ Василій Васильевичъ Нарышкинъ, былъ во времена Екатерины II начальникомъ Нерчинскихъ заводовъ; не смотря на то, что онъ былъ крестникомъ императрицы и им'ялъ знатную родню, въ 1777 году Екатерина лишила его не только должности, но и чиновъ.



Князь Н. Б. Юсуповъ. Съ гравированнаго портрета Валькера.

Про самодурство этого Нарышкина существують почти баснословные разсказы; въ бытность свою начальникомъ Нерчинскихъ заводовъ, онъ чудилъ немилосердно, кидалъ деньги горстями въ народъ и устраивалъ сказочныя празднества.

Въ то время, въ Нерчинскъ, имълъ серебро-плавильный заводъ одинъ изъ замъчательныхъ сибирскихъ богачей Михаилъ Си-

биряковъ. Разорившись на празднества, Нарышкинъ сталъ немилосердно эксилоатировать Сибирякова; послъдній сперва поддавался Нарышкину, но, наконецъ, ръшился разъ отказать ему, когда онъ потребовалъ отъ него пять тысячъ рублей въ долгъ безъ отдачи. Разсерженный Нарышкинъ собралъ бывшую въ его распоряженіи артиллерію и окружилъ солдатами домъ богача Сибирякова, угрожая, что онъ начнетъ стрълять изъ пушекъ, если Сибиряковъ не дастъ ему требуемыхъ имъ пяти тысячъ. Сибиряковъ, осажденный въ своемъ домъ пъхотою и угрожаемый артиллеріею Нарышкина, вышелъ на крыльцо и съ низкимъ поклономъ представилъ своему побъдителю на серебряномъ блюдъ требуемую отъ него сумму. Воинственный Нарышкинъ заключилъ съ нимъ миръ и, распустивъ свою команду, вошелъ въ домъ Сибирякова и пировалъ съ обобраннымъ хозяиномъ шумно и весело до поздней ночи.

Сынъ этого Нарышкина жилъ въ Москвъ необыкновенно пышно; онъ выъзжаль со двора въ богато вызолоченой каретъ, на шести лошадяхъ; передъ каретою шли скороходы въ золотыхъ кафтанахъ, въ чулкахъ и башмакахъ, не смотря ни на какую грязь; за стеклами его кареты стояли гусары въ богатыхъ голубыхъ венгеркахъ съ серебряными бляхами; пуговицы на кафтанъ Нарышкина, какъ и пряжки на башмакахъ, всъ были изъ брилліантовъ.

Какъ мы выше уже сказали, гдѣ стоитъ теперь Арбатская часть, тамъ жилъ отецъ Натальи Кирилловны и былъ внослѣдствіи подгородный домъ царицы Натальи; по всѣмъ даннымъ, вблизи этихъ Арбатскихъ мѣстъ стояли почти всѣ усадьбы родныхъ или близкихъ людей царицы Натальи, а по ней и сына ея Петра Великаго. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, напримѣръ, церковъ св. Өеодора Студійскаго, что у Никитскихъ воротъ или попрежнему у Смоленскихъ воротъ, основанная въ 1626 году патріархомъ Филаретомъ Никитичемъ на своей землѣ во имя Смоленскія Божія Матери.

Вторымъ свидътельствомъ можно принять то, что императоръ Петръ, сочетавшись бракомъ съ императрицею Екатериною I, помъстилъ по близости на своихъ Романовскихъ или Нарышкинскихъ мъстахъ всъхъ ея родственниковъ. Такимъ образомъ, тутъ отведены были дворы и выстроены покои для Ефимовскихъ или Скавронскихъ; послъдніе даже и погребались у церкви Большого Вознесенія, называемой «Старымъ».

Такъ, у старой теплой церкви, сломанной въ концъ тридцатыхъ годовъ, между многими надгробными камнями, лежала четверо-

угольная каменная плита, очень богато отдівланная, на которой видна была слідующая надпись: «1729 года, апреля 14, представися раба Божія благов'єрные великіе государыни императрицы Екатерины Алекс'євны сестра ея родная Крестина Самойлова дочь Скавронскихъ, а тезоименитство ея іюля 24 дня; а житія ея было 42 года, а прежде ея того же года, декабря 25 представися супругъ ея Симонъ Леонтьевъ, сынъ Гендриковъ, поживе 56 л'єтъ; да 1731 года, февраля въ 6-й день, представися дщерь ихъ Агафья Симонова дочь, жена Григорья Петрова Соловова, поживе 16 л'єтъ и погребена противъ сей таблицы на семъ месте». Надпись эта въ свое время была густо позолочена. Кругомъ надписи орнаменты въ вид'є лавровъ съ княжескою короною; два парящіе ангела держать ее.

Подл'в этой намогильной плиты видн'влась еще другая, значительно, впрочемь, попорченая; изъ надписи прочесть можно было только сл'вдующее: «Во в'вчное житіе прейде отъ сего св'єта ноября въ 4-й день... Екатерины Алекс'вевны, сіятельн'в шій граф'ь Өеодоръ Самойловичъ Скавронскій». Эти могилы возбудили въ свое время много толковъ въ Москв'в. Покойный М. П. Погодинъ тщательно изсл'єдоваль ихъ и нашель на одномъ изъ камней гербъ Скавронскихъ съ одноглавымъ орломъ; а на другомъ камн'в, на могил'в дочери, «особливую фигуру».

Знатокъ московской старины, Макаровъ, въ то время въ «Молвѣ» помѣстилъ замѣтку, въ которой, между прочимъ, сообщалъ, что ему, какъ прихожанину церкви Стараго Вознесенія, давно было извѣстно о родовомъ при оной кладбищѣ Скавронскихъ и что Большая Никитская слобода, гдѣ сооружена эта церковь, называлась Царицыною улицею и всегда принадлежала къ удѣльнымъ доходамъ царицъ. Рядомъ съ церковью Вознесенья былъ домъ секретаря святителя Димитрія Ростовскаго Ксенофонта Өеоктистова. Өеоктистовъ былъ похороненъ тоже у Вознесенья. Камень съ могилы его снятъ въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Домъ Өеоктистова былъ цѣлъ въ царствованіе Екатерины ІІ. Потомки Өеоктистова здравствуютъ по сейчасъ; нѣкогда родичи послѣдняго жили въ Рязанскомъ уѣздѣ.

Наконець, въ дополненіе сказаннаго о возможной и точной принадлежности арбатскаго частнаго дома царицѣ Натальѣ Кирилловнѣ, прибавимъ еще, что юный Петръ, не удаляясь отъ родного ему мѣста, учредилъ тутъ же свой полковой Преображенскій дворъ; онъ стоялъ въ Гранатномъ переулкѣ (4-го квартала за № 334) <sup>68</sup>). Сюда, въ свой полковой дворъ, изъ Преображенскаго

Села ко двору матери своей приводилъ Петръ своихъ воиновъ, готовыхъ, вышколенныхъ Лефортомъ или Гордономъ. Царь дивилъ этими воинами и друзей, и старыхъ бояръ русскихъ, не одобрявшихъ забавы юнаго монарха. Въ Павловское время, по словамъ старожиловъ, у воротъ этого двора, гдѣ было положено начало нашей гвардіи, стояла будка, а въ будкѣ часовой инвалидъ-гвардеецъ, полусолдатъ. Бывало, онъ сиживалъ тутъ, скорняжничая, а иногда починивая какую нибудь обувь. Такъ тутъ шла его послѣдняя служба до смѣны на вѣчный караулъ—въ небеса!

Недалеко отъ этихъ мъстъ стояли дома птенцовъ Петровыхъ здъсь были палаты воина-вельможи Бутурлина, сенатора Писарева, математика Брюса и царедворца Толстого.

Нарышкины своимъ богатствомъ обязаны браку Натальи Кирилловны съ царемъ Алексъемъ Михайловичемъ. Первымъ богачемъ Этой фамиліи былъ отецъ царицы, бояринъ Кириллъ Полуектовичъ (1623—1691). Онъ владълъ въ пяти пожалованныхъ ему вотчинахъ до 88,000 крестьянъ.

Два его сына, убитые мятежными стрѣльцами, не оставили послѣ себя дѣтей, двое младшихъ дѣтей, также умерли бездѣтными, слѣдовательно все его богатство перешло оставшемуся въживыхъ единственному его сыну Льву Кирилловичу, за вычетомъ незначительной части его племянницѣ Наталъѣ Мартиміановнѣ, вышедшей замужъ за князя В. П. Голицына. По смерти Льва Кирилловича, имѣніе его перешло къ двумъ его сыновьямъ — Александру и Ивану, у послѣдняго была одна дочь, вышедшая замужъ, какъ мы выше говорили, за Разумовскаго.

Отъ нея въ родъ послъднято и перешло 44,000 душъ крестьянъ, т. е. половина всъхъ недвижимыхъ имъній, принадлежавшихъ Кириллу Полуектовичу, въ числъ которыхъ были большія пензенскія вотчины.

Другая половина стариннаго нарышкинскаго имѣнія, какъ говорить Карновичь, раздѣлилась между двумя сыновьями Александра Львовича: оберъ-шенкомъ Алекс. Александровичемъ и извѣстнымъ во времена Екатерины II оберъ-шталмейстеромъ Львомъ Александровичемъ.

Послѣдній изъ нихъ значительно увеличилъ свое родовое состояніе женитьбой на Закревской — племянницѣ гр. Разумовской. По богатству своему онъ считался наравнѣ съ графомъ А. С. Строгановымъ и о немъ, какъ и о Строгановѣ, говорила Екатерина II, что онъ дѣлаетъ все, чтобъ разориться, но никакъ не можетъ достигнуть этого.



Залъ Московскаго Дворянскаго собранія, украшенный для прієма императрицы Екатерины ІІ. Сърисунка съ натуры Тишбейна (Подлиникъ въ Императорскомъ Эрмитажѣ).



Жена брата этого Нарышкина хотѣла передать свое большое состояніе графамъ Румянцевымъ, но Нарышкины выиграли процессь и богатство перешло къ сыновьямъ Льва Александровича — Александру и Дмитрію. Изъ нихъ послѣдній былъ женатъ, какъмы выше говорили, на Маріи Антоновнѣ Четвертинской; послѣднему императоръ Александръ I пожаловалъ общирныя земли въ Тамбовской губерніи. Сынъ его оберъ-гофмаршалъ Эмануилъ Дмитріевичъ, родившійся въ 1815 году, извѣстный своею благотворительностью, считается старѣйшимъ представителемъ царской линіи Нарышкиныхъ.





## ГЛАВА ХІІІ.

Князь Ник. Бор. Юсуповъ.—Богатства рода Юсуповыхъ.—Князь Григорій Юсуповъ.—Село Архангельское. —Князь Голицынъ, вельможа екатерининскихъ временъ.—Театръ. — Богатство оранжерей. — Разсчетливость князей Юсуповыхъ. — Директорство. — Земельное богатство Юсупова. — Анекдоты изъ жизни Юсупова. —Т. В. Юсупова. — Князь Б. Н. Юсуповъ. —Родовой домъ князей Юсуповыхъ въ Москвъ. —Трудовая жизнь князя Б. Н. Ю упова. — Графиня де-Шево.

ДНИМЪ ИЗЪ ПОСЛЪДНИХЪ вельможъ блестящаго въка Екатерины II былъ также въ Москвъ князъ Николай Борисовичъ Юсуповъ. Князъ жилъ въ древнемъ своемъ боярскомъ домъ, подаренномъ за службу прапрадъду его, князю Григорію Дмитріевичу, императоромъ Петромъ II.

Домъ этотъ стоитъ въ Харитоньевскомъ переулкъ и замъчателенъ какъ старый памятникъ зодчества XVII въка. Здъсь дъдъ его угощалъ вънценосную дщерь Петра Великаго императрицу Елисавету во время ея пріъзда въ Москву.

Богатства Юсуповыхъ издавна славятся своею колоссальностью. Начало этого богатства идеть современъ

императрицы Анны Іоанновны, хотя и до этого времени Юсуповы были очень богаты. Родоначальникъ ихъ, Юсуфъ, былъ владътельный султанъ Ногайской орды. Сыновья его прибыли въ Москву въ 1563 году и были пожалованы царемъ богатыми селами и деревнями въ Романовскомъ округѣ (Романовско-Борисоглъбскій уъздъ, Ярославской губерніи). Поселенные тамъ казаки и татары были

подчинены имъ. Впослъдствіи одному изъ сыновей Юсуфа были даны еще нъкоторыя дворцовыя села. Царь Өеодоръ Ивановичъ также неоднократно жаловалъ Иль-Мурзу землями. Лже-Дмитрій и Тушинскій воръ пожаловали Романовскимъ посадомъ (уъздный городъ Романовъ, Ярославской губерніи) его сына Сеюша.

При вступленіи на престоль, парь Михаиль Өеодоровичь оставиль всё эти земли за нимь. Потомки Юсуфа были магометанами еще при пар' Алекс'є Михайловичі. При этомь государ' первый приняль христіанство правнукь Юсуфа, Абдуль-Мурза; онъ при крещеніи получиль имя Дмитрія Сеюшевича Юсупово-Княжево.

Новокрещенный князь скоро подпаль царской опаль по слъдующему случаю: онъ вздумаль у себя на объдъ поподчивать гусемь патріарха Іоакима; день оказался постный, и князя за это нарушеніе уставовь церкви оть имени царя наказали батогами и отняли у него все имъніе; но вскоръ царь простиль виновнаго и возвратиль отобранное.

По поводу этого случая существуеть слъдующій анекдоть. Однажды правнукъ Дмитрія Сеюшевича быль дежурнымъ камеръюнкеромъ во время объда у Екатерины Великой. На столь быль поланъ гусь.

- Умъ̀ете ли вы, князь, разръзать гуся? спросила Екатерина Юсупова.
- О, гусь долженъ быть очень памятенъ моей фамиліи! отвъчаль князь:—мой предокъ съълъ одного въ Великую пятницу и зато былъ лишенъ нъсколькихъ тысячъ крестьянъ, пожалованныхъ ему при въъздъ въ Россію.
- Я отняла бы у него все имъніе, потому что оно дано ему съ тъмъ условіемъ, чтобы онъ не ълъ скоромнаго въ постные дни, замътила шутливо по поводу этого разсказа императрица.

У князя Дмитрія Юсупова было три сына, и по смерти его все богатство было разд'ялено на три части. Собственно богатству Юсуповыхъ положилъ начало одинъ изъ сыновей посл'ядняго, князь Григорій Дмитріевичъ. Потомки другихъ двухъ сыновей не богатъли, а дробились и приходили въ упадокъ.

Князь Григорій Дмитріевичь Юсуповъ быль однимъ изъ боевыхъ генераловъ временъ Петра Великаго— его умъ, неустращимость и отвага доставили ему расположеніе императора.

Въ 1717 году князь быль назначенъ, въ числё другихъ лицъ, изслёдовать злоупотребленія князя Кольцова-Масальскаго по соляному сбору въ Бахмутъ. Въ 1719 году онъ быль генералъ-маіоромъ, а въ 1722 году сенаторомъ. Екатерина I произвела его въ генералъ-поручики, а Петръ II назначилъ его подполковникомъ преображенскаго полка и первымъ членомъ военной коллегіи. Ему же былъ порученъ розыскъ надъ Соловьевымъ, переводившимъ въ заграничные банки милліоны, принадлежавшіе кн. Меншикову.

Онъ же производилъ слъдствіе о казенныхъ вещахъ, утаенныхъ оберъ-камергеромъ княземъ Ив. Долгорукимъ. Вдобавокъ къ этому, какъ говоритъ Карновичъ, онъ занимался чрезвычайно прибыльною въ то время провіантскою и интендантскою частью, а также строилъ суда. Петра П подарилъ ему въ Москвъ общирный домъ въ приходъ Трехъ Святителей, а въ 1729 году пожаловалъ ему въ въчное потомственное владъніе многія изъ отчисленныхъ въ казну деревень князя Меншикова, а также отписанное у князя Прозоровскаго имъніе съ подгородною слободою.

Испанскій посоль Дюкь де-Лиріа такъ карактеризуеть князя Юсупова: «Князь Юсуповъ татарскаго происхожденія (брать его еще и понынѣ магометанинъ), человѣкъ вполнѣ благовоспитанный, очень хорошо служившій, достаточно знакомый съ военнымъ дѣломъ, онъ былъ весь покрытъ ранами; князь любилъ иностранцевъ и былъ очень привязанъ къ Петру II, однимъ словомъ, принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые всегда идутъ прямою дорогою». Одна страсть омрачала его—страсть къ вину.

Онъ умеръ 2-го сентября 1730 года, на 56 году отъ рожденія, въ Москвѣ, въ началѣ царствованія Анны Іоанновны, погребенъ въ Богоявленскомъ монастырѣ <sup>63</sup>) (въ Китаѣ-Городѣ), въ нижней церкви Казанской Богородицы. Надгробная его надпись начинается такъ: «Внуши, кто преходитъ, семо, много научитъ тебя камень сей. Погребенъ здѣ генералъ-аншефъ и пр., и пр.». Юсуповъ оставилъ трехъ сыновей, изъ числа которыхъ двое вскорѣ умерли, и единственный оставшійся сынъ Борисъ Григорьевичъ получилъ все его громадное богатство. Князъ Борисъ былъ воспитанъ, по повелѣнію Петра Великаго, во Франціи. Онъ пользовался особеннымъ расположеніемъ Бирона.

При императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ Юсуповъ былъ президентомъ комерцъ-коллегіи, главнымъ директоромъ Ладожскаго канала и девять лѣтъ управлялъ кадетскимъ сухопутнымъ Шляхетнымъ корпусомъ.

Во время управленія этимъ корпусомъ, онъ первый въ столицѣ завель, для собственнаго удовольствія и для развлеченія немногихъ сановниковъ, задержанныхъ противъ воли дѣлами службы на берегахъ Невы, театральныя представленія. Дворъ въ то время пребывалъ въ Москвѣ; актеры-кадеты разыгрывали въ корпусѣ

лучшія трагедіи, какъ русскія, сочиняемыя въ то время Сумароковымъ, такъ и французскія въ переводахъ.

Репертуаръ французскихъ состоятъ по преимуществу изъ пьесъ Вольтера, представляемыхъ въ искаженномъ видъ обръ возвратился изъ Москвы, государыня пожелала видътъ представленіе и въ 1750 году, по иниціативъ Юсупова, состоялось первое публичное представленіе русской трагедіи сочиненія Сумарокова «Хоревъ» и въ томъ же году, 29 сентября, императрица изустнымъ своимъ указомъ повелъла Третьяковскому и Ломоносову сочинить по трагедіи. Ломоносовъ черезъ мъсяцъ составилъ трагедію «Тамиру и Селимъ». Что же касается Третьяковскаго, то онъ тоже черезъ два мъсяца доставилъ трагедію «Деидамію», «катастрофъ» которой «было веденіе царицы на жертву богинъ Діанъ». Трагедія, однако, не удостоилась даже печатанія при академіи.

Но возвращаемся опять къ Борису Юсупову. Императрица Елисавета, довольная управленіемъ его Шляхетнымъ корпусомъ, пожаловала ему въ вѣчное потомственное владѣніе въ Полтавской губерніи, въ селѣ Ряшкахъ, казенную суконную фабрику со всѣми станами, инструментами и мастеровыми и съ приписнымъ къ ней селомъ, съ тѣмъ, чтобы онъ выписалъ въ это имѣніе голландскихъ овецъ и привелъ фабрику въ лучшее устройство.

Князь обязался ежегодно въ казну поставлять сперва 17,000 аршинъ сукна всякихъ цвътовъ, а потомъ ставилъ 20 и 30 тысячъ аршинъ.

Сынъ этого князя, Николай Борисовичь, какъ мы уже выше сказали, былъ одинъ изъ самыхъ извъстныхъ вельможъ, когда либо жившихъ въ Москвъ. При немъ его подмосковное имъне село Архангельское обогатилось всевозможными художественными вещами.

Имъ былъ разбить тамъ большой садъ съ фонтанами и огромными оранжереями, вмъщавшими болъе двухъ тысячъ померанцовыхъ деревъ.

Одно изъ такихъ деревъ было имъ куплено у Разумовскаго за 3,000 рублей; подобнаго ему не было въ Россіи и только два такихъ, находившихся въ версальской оранжерев, были ему подъпару. По преданію, этому дереву было уже тогда 400 лътъ.

Село Архангельское, Уполозы тожъ, расположено на высокомъ берегу рѣки Москвы. Архангельское было родовой вотчиной князя Дмитрія Михайловича Голицына, одного изъ образованныхъ людей Петровскаго времени.

При императрицъ Аннъ Іоанновнъ князь былъ сосланъ въ Шлиссельбургъ, гдъ и умеръ. Во время опалы князь жилъ въ этомъ имѣніи; здѣсь у него, по словамъ И. Е. Забѣлина, была собрана изящная библіотека и музей, которые своимъ богатствомъ уступали въ то время только библіотекѣ и музею графа Брюса. Большая часть рукописей изъ Архангельскаго перешла потомъ въ собраніе графа Толстого и теперь принадлежитъ Императорской публичной библіотекѣ; но лучшія были расхищены при описи имѣнія—ими попользовался, какъ говоритъ Татищевъ, даже герцогъ курляндскій Биронъ.

Во времена Голицыныхъ Архангельское напоминало старинное деревенское житье бояръ по незатъйливости и простотъ. Дворъ князя состоялъ изъ трехъ небольшихъ свътлицъ, собственно восьми-аршинныхъ избъ, соединенныхъ сънями. Внутреннее убранство ихъ было просто. Въ переднихъ углахъ иконы, у стъны лавки, печки изъ желтыхъ изразцовъ; въ одной свътлицъ было два окна, въ другой четыре, въ третьей пять; въ окнахъ стекла были еще по старинному въ свинцовыхъ переплетахъ или рамахъ; столы дубовые, четыре кожаныхъ стула, еловая кровать съ периною и подушкою, въ пестрядиныхъ и выбойчатыхъ наволокахъ и т. п.

При свётлицахъ была баня, а на дворё, огороженномъ рёшетчатымъ заборомъ, разныя службы — поварня, погребъ, ледники, амбары и пр. Невдалекъ отъ дома стояла каменная церковь во имя Архангела Михаила, основанная отцомъ князя, бояриномъ Михаиломъ Андреевичемъ Голицынымъ. Но что не соотвътствовало незатъйливому простому боярскому быту тогда здъсь, — это двъ оранжереи, весьма необыкновенныя по тому времени; здъсь зимовали заморскія деревья: лаврусъ, нуксъ малабарика, миртусъ, купресусъ и другія.

Противъ оранжерей былъ расположенъ садъ, длиною 61 саж., шириною 52 саж., въ немъ были посажены: самбукусъ, каштаны, шелковицы, серенгіи (2 шт.), грецкихъ орѣховъ 14, божія деревья, маленькая лилія и т. п.; на грядахъ росли: гвоздика, катезеръ, лихнисъ халцедоника, касатики (iris) синіе и желтые, калуферъ, исопъ и пр.

Противъ хоромъ былъ заведенъ садъ, въ длину на 190 саж., въ ширину на 150 саж., съ прешпективными дорогами, по которымъ были посажены клены и липы штамбовыя. Послъдній изъ Голицыныхъ, который владътъ Архангельскимъ, былъ Николай Александровичъ, женатый на М. А. Олсуфьевой. Эта Голицына и продала Архангельское за 100,000 рублей князю Юсупову.

По покупкъ имънія, князь вырубиль много лъсу и принялся за капитальную стройку усадьбы. Домъ быль выведенъ въ прекрасномъ итальянскомъ вкусъ, соединенъ колоннадами, съ двумя па-

вильонами, въ которыхъ, какъ и въ семнадцати комнатахъ дома, еще пятьдесятъ лътъ тому назадъ, было расположено 236 картинъ, состоявшихъ изъ оригиналовъ: Веласкеза, Рафаэля Менгса, Перуджини, Давида, Ричи, Гвидо-Рени, Тіеполо и другихъ. Особенное вниманіе изъ этихъ картинъ заслуживала картина Дойяна— «Тріумфъ Метелла»; изъ мраморовъ Архангельскаго замъчательна группа Кановы «Амуръ и Психея» и ръзда Козловскаго прекрасная статуя «Купидонъ», къ несчастію поврежденная при перевозкъ въ 1812 г. Картинную галерею Юсуповъ собиралъ тридцать лътъ.

Но лучшая красота Архангельскаго это домашній театръ, построенный по рисунку знаменитаго Гонзаго для 400 зрителей; двѣнадцать перемѣнъ декорацій этого театра были писаны кистью того же Гонзаго. У Юсупова былъ еще другой театръ въ Москвѣ, на Большой Никитской улицѣ, который прежде принадлежалъ Позднякову и на которомъ давались французскія представленія во время пребыванія французовъ въ Москвѣ, въ 1812 году.

Библіотека Юсупова состояла болье чыть изъ 30,000 томовь, въ числы которыхъ были рыдчайшіе эльзевиры и Библія, отпечатанная въ 1462 году. Въ саду быль еще домъ, называемый «Капризъ». Разсказывали по поводу постройки этого дома, что, когда еще Архангельское принадлежало Голицынымъ, мужъ и жена поссорились, княгиня но захотыла жить въ одномъ домы съ мужемъ и велыла выстроить для себя особый домъ, который и назвала «Капризомъ». Особенность этого дома была та, что онъ стоялъ на небольшой возвышенности, но для входа въ него ныть крылецъ со ступенями, а только отлогая дорожка, идущая покатостью къ самому порогу дверей.

Князь Юсуповъ очень любилъ старыя бронзы, мраморы и всякія дорогія вещи; онъ въ свое время собираль ихъ такое количество, что другого такого богатаго собранія рѣдкихъ античныхъ вещей трудно было найти въ Россіи, — по его милости разбогатѣли въ Москвѣ мѣнялы и старьевщики: Шуховъ, Лухмановъ и Волковъ. Князь Николай Борисовичъ, по своему времени, получилъ блестящее образованіе—онъ въ царствованіе Екатерины былъ посланникомъ въ Туринѣ. Въ университетѣ этого города князь получилъ свое образованіе и былъ товарищемъ Альфіери.

Императоръ Павелъ, при своемъ коронованіи, пожаловалъ ему звъзду Андрея Первозваннаго. При Александръ I онъ былъ долго министромъ удъловъ, при императоръ Николаъ — начальникомъ кремлевской экспедиціи и подъ его въдъніемъ перестраивался Малый Николаевскій кремлевскій дворецъ.

Онъ имъть всъ россійскіе ордена, портреть государя, алмазный шифръ, и когда уже нечъмъ было его болъе наградить, то ему была пожалована одна жемчужная эполета.

Князь Юсуповъ былъ очень богать, любилъ роскошь, умълъ блеснуть когда нужно и, будучи очень даже щедръ, былъ иногда и очень разсчетливъ; графиня Разумовская, въ одномъ письмъ къ мужу, описываетъ праздникъ въ Архангельскомъ у Юсупова, данный императору Александру I и королю прусскому Фридриху-Вильгельму III. «Вечеръ былъ превосходный, но праздникъ—самый плачевный. Все разсказывать было бы слишкомъ долго, но вотъ тебъ одна подробность, по которой можешь судить объ остальномъ. Вообрази, послъ закуски, поъхали кататься по ужаснымъ дорогамъ и сырымъ некрасивымъ мъстамъ. Послъ получасовой прогудки подъвзжаемъ къ театру. Всв ожидаютъ сюрприза, и точно, сюрпризъ былъ полный, перемънили три раза декораціи и весь спектакль готовъ. Всъ закусили себъ губы, начиная съ государя. Въ продолжение всего вечера была страшная неурядица. Августвишія гости не знали ръшительно, что имъ было дълать и куда дъваться. Хорошее понятіе будеть им'єть король прусскій о московскихь вельможахъ. Скаредность во всемъ была невообразимая».

Всѣ Юсуповы не отличались расточительностью и старались болѣе собирать богатства. Такъ, выдавая невѣстъ изъ своего рода, Юсуповы не давали много въ приданое.

По завъщанію, напримъръ, княгини Анны Никитичны, умершей въ 1735 году, дочери ея къ выдачъ назначено было въ годъ только 300 руб., изъ хозяйственныхъ статей: 100 ведеръ вина, 9 быковъ и 60 барановъ. При выдачъ замужъ княжны Евдокіи Борисовны за герцога курляндскаго Петра Бирона дано было въ приданое только 15,000 руб. съ обязательствомъ со стороны отца невъсты снабдить будущую герцогиню алмазнымъ уборомъ и другими снарядами съ означеніемъ цъны каждой вещи. Княжна-невъста была ослъпительной красоты и прожила въ замужествъ за Бирономъ недолго.

Послъ смерти ея Биронъ прислалъ на память Юсупову ея парадную постель и всю мебель изъ ея спальни; обивка мебели была голубая атласная съ серебромъ.

Интересенъ также свадебный договоръ князя Дмитрія Борисовича Юсупова съ окольничьимъ Актинфовымъ, который обязался, въ случаѣ, если не выдастъ за князя свою дочь къ назначенному сроку, уплатить ему 4,000 руб. неустойки—сумма весьма значительная для половины XVII столѣтія.



Патріаршая церковь въ Москв'я. Съ литографія Врея, начала нынёшняго столётія.

Село Архангельское не разъ было удостоено прівздомъ высочайшихъ особъ; императрица Марія Өеодоровна гащивала по нъсколько дней, и въ саду есть намятники изъ мрамора съ надписями, когда и кто изъ высочайшихъ особъ тамъ бывалъ. Очень понятно, что, принимая царственныхъ ссобъ, Юсуповъ давалъ и праздники великолъпные.

Последній изътакихъпраздниковъданъбыль Юсуповымъимператору Николаю после его коронованія. Здёсь были почти всё иностранные послы и всё удивлялись роскоши этого барскаго имёнія. Праздникъ вышелъ самый роскошный и великолепный. Въ этотъ день въ Архангельскомъ былъ обёдъ, спектакль и балъ съ иллюминаціей всего сада и фейерверкомъ.

Князь Николай Борисовичь быль другомь Вольтера и живаль у него въ Фернейскомъ замкъ; въ молодости своей онъ много путешествоваль и быль принять у всёхь тогдашнихь властителей Европы. Юсуповъ виделъ въ полномъ блеске дворъ Людовика XVI и его жены Маріи-Антуанеты; Юсуповъ не разъ былъ въ Берлинъ у стараго короля Фридриха Великаго, представлялся въ Вънъ императору Іосифу-ІІ и у англійскаго и испанскаго королей; Юсуповъ, по словамъ его современниковъ, былъ самый привътливый и милый человъкъ, безъ всякой напыщенности или гордости; съ дамами онъ былъ изысканно въжливъ. Благово разсказываетъ, что когда въ знакомомъ домъ ему, бывало, приходилось встрътиться на лъстницъ съ какою нибудь дамой, знаетъ ли онъ ее или нътъ, всегда низко поклонится и посторонится, чтобы дать ей пройти. Когда у себя явтомъ, въ Архангельскомъ, онъ гуляль въ саду, туда тогда допускались всё желающіе гулять, и онъ при встрёче непремънно раскланяется съ дамами, а ежели встрътить хотя по имени ему извъстныхъ, подойдеть и скажеть привътливое слово.

Пушкинъ Юсупова воспъть въ прелестной своей одъ «Къ вельможъ». Князь Николай Борисовичъ управляль театрами съ 1791 по 1799 годъ и, какъ и его отецъ, положившій начало русскому драматическому театру въ Петербургъ, онъ на этомъ поприщъ сдълалъ тоже для искусства много; у князя была въ Петербургъ собственная итальянская опера-буффъ, доставлявшая удовольствіе всему двору.

По словамъ біографа Николая Борисовича, онъ любилъ театръ, ученыхъ художниковъ и даже въ старости приносилъ дань удивленія прекрасному полу! Нельзя сказать, чтобы и въ молодыхъ лътахъ Юсуповъ бъгалъ отъ прекраснаго пола; по разсказамъ знавшихъ его, онъ былъ большой «ферлакуръ», какъ тогда называли волокитъ; въ деревенскомъ его домъ была одна комната, гдъ нахо-

дилось собраніе трехсоть портретовь всёхь красавиць, благорасположеніемь которыхь онь пользовался.

Въ спальнъ его висъта картина съ мисологическимъ сюжетомъ, на которой онъ былъ представленъ Аполлономъ, а Венерой была изображена особа, которая болъ извъстна была въ то время подъ именемъ Минервы. Императоръ Павелъ зналъ про эту картину и, при восшествіи своемъ на престолъ, приказалъ Юсупову убрать ее.

Князь Юсуповъ подъ старость вздумаль было пуститься въ дѣла и завель у себя зеркальный заводъ; въ то время всѣ зеркала были больше привозныя и стояли въ большой цѣнѣ. Это предпріятіе князю не удалось и онъ потерпѣлъ большіе убытки.

Последніе годы своей жизни князь Юсуповь безвывздно проживаль въ Москве и пользовался большимъ уваженіемъ и любовью за свою чисто аристократическую обходительность со всёми. Одно только немного вредило князю, это — пристрастіе къ женскому полу.

Князь Н. Б. Юсуповъ былъ женатъ на родной племянницѣ князя Потемкина, Татьянѣ Васильевнѣ Энгельгардтъ, бывшей ранѣе замужемъ за своимъ дальнимъ родственникомъ Потемкинымъ. Жена Юсупову принесла колоссальное богатство.

Супруги Юсуповы не знали счету ни своихъ милліоновъ, ни своихъ имѣній. Когда у князя спрашивали:

- Что, князь, имъете вы имъніе въ такой-то губерніи и увздъ? Онъ отвъчаль:
- Не знаю, надо справиться въ памятной книжкъ.

Ему приносили памятную книжку, въ которой по губерніямъ и уъздамъ были записаны всъ его имънія, онъ справлялся и почти всегда оказывалось, что у него тамъ было имъніе.

Князь Юсуповъ въ старости былъ очень моложавъ и любилъ трунить надъ своими сверстниками-стариками. Такъ разъ, когда онъ пенялъ графу Аркадію Маркову по поводу старости его, тоть на это отвътилъ ему, что онъ однихъ съ нимъ лътъ.

- Помилуй, продолжаль князь,—ты быль уже на службь, а я находился еще въ школь.
- Да чёмъ же я виновать, возразиль Марковъ,—что родители твои такъ поздно начали тебя грамотъ учить.

Князь Юсуповъ быль друженъ съ извъстнымъ графомъ Сенъ-Жерменомъ и просилъ у него дать ему рецептъ долгоденствія. Графъ всей тайны ему не открылъ, но сказалъ, что одно изъ важныхъ средствъ есть воздержаніе отъ питія не только хмѣльного, но и всякаго.

Князь Юсуповъ, не смотря на свою галантность съ женщинами, въ бытность свою директоромъ театра, умълъ быть, когда надо, строгимъ съ подчиненными ему актрисами. Однажды какаято иввица итальянской оперы по капризу сказалась больной; Юсуповъ приказалъ, подъ видомъ участія къ ней, не выпускать ее изъ дому и къ ней никого не впускать, кромъ врача. Этотъ деликатный аресть такъ напугаль капризную артистку, что мнимую бользнь у нея какъ рукой сняло. Князь Юсуповъ, какъ мы говорили, быль женать на вдовъ Потемкиной. Въ жизни этой богачки, какъ упоминаетъ Карновичъ, представлялось одно замъчательное обстоятельство: прівхавшая при Екатеринв Великой въ Петербургъ сильно чудившая герцогиня Кингстонъ, графиня Вортъ, такъ полюбила молодую еще въ то время Татьяну Васильевну Энгельгарить, что хотёла взять ее съ собою въ Англію и передать ей все свое несмътное состояніе. Герцогиня прітхала въ Петербургъ на собственной великолъпной яхтъ, имъвшей садъ и убранной картинами и статуями; при ней, кромъ многочисленной прислуги, находился оркестръ музыки. Татьяна Васильевна не согласилась на предложение герцогини и, овдовъвъ, вышла, въ 1795 г., за Юсупова. Супруги внослъдствіи не очень поладили и жили не вмъсть, хотя не были въ ссоръ. Князь умеръ ранъе жены, послъдняя умерла послъ него, спустя лъть десять. У нихъ быль одинъ сынъ. Замъчательно, что въ этой линіи Юсуповыхъ, какъ и въ младшей линіи графовъ Шереметевыхъ, постоянно въ живыхъ оставался одинъ только наследникъ. Теперь, кажется, это изменилось — у Шереметевыхъ есть нъсколько, а у Юсуповыхъ ни одного.

Татьяна Васильевна Юсупова тоже не отличалась расточительностью и жила очень скромно; она сама управляла всёми своими имёніями. И изъ какой-то бережливости княгиня рёдко мёняла свои туалеты. Она долго носила одно и то же платье, почти до совершеннаго износа. Однажды, уже подъ старость, пришла ей въ голову слёдующая мысль: «да если мнё держаться того порядка, то женской прислугё моей немного пожитковъ останется по смерти моей». И съ самаго этого часа произошель неожиданный и крутой перевороть въ ея туалетныхъ привычкахъ. Она часто заказывала и надёвала новыя платья изъ дорогихъ матерій. Всё домашніе и знакомые дивились этой перемёнё, поздравляли ее съ щегольствомъ ея и съ тёмъ, что она какъ будто помолодёла. Она, такъ сказать, наряжалась къ смерти и хотёла въ пользу своей прислуги пополнить и обогатить свое духовное завёщаніе. У ней была только одна дорого стоившая страсть—это собирать драго-



Паркъ въ селв Архангельскомъ. Съ рисунка, сдёланняю съ натури Раухомъ (изъ собрана П. Я. Дашкова).



цѣнные камни. Княгиня купила знаменитый брилліантъ «Полярная звѣзда» за 300,000 рублей, а также діадему бывшей королевы неаполитанской Каролины, жены Мюрата, и еще знаменитую жемчужину въ Москвѣ у грека Зосимы за 200,000 рублей, подъ названіемъ «Пелегрину» или странницу, нѣкогда принадлежавшую королю испанскому Филиппу П. Затѣмъ Юсупова много тратила денегъ на свое собраніе античныхъ рѣзныхъ камней (сатео и intaglio).

Единственный сынъ Татьяны Васильевны, Борисъ Николаевичь, извъстенъ какъ человъкъ весьма дъятельный и заботливый въ выполнении своихъ обязанностей. По разсказамъ его современниковъ, онъ умиралъ на службъ и за хозяйственными дълами своихъ общирныхъ имъній, и за день до своей смерти занимался дълами службы. По словамъ его біографа: «счастье открывало ему блестящее поприще».

Онъ былъ крестникомъ императора Павла, и еще въ дътствъ получилъ Мальтійскій орденъ, а отъ отца къ нему перешло потомственное командорство ордена св. Іоанна Іерусалимскаго. По выдержаніи экзамена при комитетъ испытаній въ с.-петербургскомъ педагогическомъ институтъ, онъ поспъшилъ вступить въ гражданскую службу.

Какъ уже мы сказали, трудолюбивая дъятельность была отличительною чертою его характера. Князь, владъя въ семнадцати губерніяхъ имъніями, каждый годъ обозръваль обширныя свои имънія. Даже такія страшныя вещи, какъ, напримъръ, холера, не удерживали его отъ хозяйственныхъ заботъ; и въ то время, когда послъдняя свиръпствовала въ Малороссіи, онъ не побоялся прітъхать въ свое село Ракитное, гдъ въ особенности губительно дъйствовала эта эпидемія; не опасаясь заразы, князь всюду ходиль по селу.

Въ домашней жизни князь чуждался роскоши; все утро его было посвящено служебнымъ и хозяйственнымъ дъламъ.

Но въ часъ объда онъ всегда былъ радъ встрътить у себя своихъ пріятелей и знакомыхъ: онъ не дълалъ разбора и различія по чинамъ, и однажды приглашенные имъ получали къ нему доступъ навсегда.

Въ разговоръ князь быль шутливъ и остроуменъ и умълъ ловко подмътить странности своихъ знакомыхъ. Вечеромъ князь всегда былъ въ театръ, любовь къ которому унаслъдовалъ отъ отца, долгое время управлявшаго театрами; князь, впрочемъ, любилъ только бывать въ русскихъ спектакляхъ.

Князь превосходно играль на скрипкъ и имъль ръдкое собраніе итальянскихъ скрипокъ. Борисъ Николаевичъ не любилъ своего Архангельскаго и никогда не живаль въ немъ подолгу; одно время онъ началъ многое оттуда вывозить въ свой петербургскій домъ, но императоръ Николай Павловичъ, помнившій его Архангельское, велёлъ сказать князю, чтобы онъ Архангельскаго своего не опустошалъ.

Князь никогда не даваль празднествь въ этомъ имѣніи, и, пріъзжая въ Москву, обыкновенно останавливался въ своемъ древнемъ боярскомъ домъ, подаренномъ, какъ мы выше говорили, его прадъду императоромъ Петромъ II.

Домъ этотъ въ Земляномъ городъ, въ Большомъ Харитоньевскомъ переулкъ, представлялъ ръдкій памятникъ зодчества конца XVII въка; прежде онъ принадлежалъ Алексъю Волкову. Каменныя двухъ-этажныя палаты Юсуповыхъ съ пристройками къ восточной сторонъ стояли на пространномъ дворъ; къ западной ихъ сторонъ примыкало одно-этажное каменное зданіе, позади каменная кладовая, далье шель садь, который до 1812 года быль гораздо обширнъе, и въ немъ былъ прудъ. По словамъ А. А. Мартынова, первая палата о двухъ ярусахъ, съ крутою желъзною крышею на четыре ската, или епанчею, отличается толщиною ствиь, складенныхъ изъ 18 фунтовыхъ кирпичей съ желёзными связями. Прочность и безопасность была однимъ изъ первыхъ условій зданія. Наверху входная дверь сохранила отчасти свой прежній стиль: она съ ломанною перемычкою, въ видъ полу-осмиугольника и съ сандрикомъ вверху, въ тимпанъ образъ св. благовърныхъ князей Бориса и Глъба. Это напоминаетъ завътный благочестивый обычай русскихъ молиться предъ входомъ въ домъ и при выходъ изъ него. Здёсь были боярская гостиная, столовая и спальня; къ западной сторонъ — покой со сводомъ, объ одномъ окошкъ на съверъ, повидимому, служилъ моленною. Въ нижнемъ этажъ, подъ сводами, то же раздъленіе; подъ нимъ-подвалы, гдъ хранились бочки съ выписными фряжскими заморскими винами и съ русскими ставлеными и сыпучими медами, ягодными квасами и проч. Пристроенная на востокъ двухъ-этажная палата, которая прежде составляла одинъ покой, теперь раздёлена на нёсколько комнатъ.

Здѣсь князь Борисъ Григорьевичъ угощалъ державную дщерь Петра Великаго, любившую вѣрнаго слугу своего отца. Надъ палатою возвышается теремъ съ двумя окнами, гдѣ, по преданію, была церковь; изъ него въ стѣнѣ виденъ закладенный такой же тайникъ,

какой находится въ Грановитой палатъ. Домъ этотъ въ роду Юсуповыхъ находится около двухсоть льть; въ этоть домь, по большимъ праздникамъ, сбиралась съ хлъбомъ-солью, по древнему заведенному обычаю, тысячная толпа крестьянъ для принесенія поздравленій. Сюда же были принесены на рукахъ, тъми же крестьянами, смертные останки князя Юсупова для погребенія въ подмосковное село Спасское. Князья Юсуповы погребаются въ особой каменной палаткъ, пристроенной къ церкви; на гробницъ Бориса Николаевича выръзана слъдующая надпись, написанная самимъ умершимъ: «Здъсь лежить русскій дворянинь князь Борись, княжь Николаевь, сынь Юсуновъ, родился 1794 года, іюля 9-го, скончался 1849 года, октября 25-го», внизу написана по-французски любимая его поговорка: «L'honneur avant tout». Въ основаніи видны золотой кресть и якорь; на первомъ надпись: «Въра въ Бога», на второмъ-«Надежда въ Бога». Князь Борисъ Николаевичъ былъ женать два раза: первая его жена была княгиня Н. П. Щербатова (умерла 17-го октября 1820 года); вторая—Зинаида Ивановна Нарышкина, родилась въ 1810 году; во второмъ бракъ за иностранцемъ, графомъ де-Шево. Отъ перваго брака сынъ, князь Николай Борисовичъ, родился 12-го октября 1817 года. Графиня де-Шево и князь Николай Борисовичъ-здравствують по сейчасъ. Князь считается послъднимъ въ родъ-сыновей у него нътъ-есть только дочери.





## ГЛАВА XIV.

Матвъй Гагаринъ.— Губернаторство его въ Сибири.— Роскошныя палаты князя Гагарина въ Москвъ.— Судъ и казнь князя Гагарина.— Загородный домъ.— Гагаринскіе пруды.— Дача Студенецъ.— Графъ Закревскій.— Домъ князя Б. И. Гагарина.— Князь Г. П. Гагаринъ.— Мужъ Лопухиной.— Княгиня П. Ю. Гагарина.— Домашніе спектакли.— Актрисы Семенова и Жоржъ.— Домашніе спектакли въ павловское время. — С. Мароино. — Театралы александровскаго времени. — Награды театраловъ въ старое время.— Театраль Сибилевъ.— О. Ф. Кокопкинъ.— Анекдоты про Кокошкина.—Французскіе любительскіе спектакли. — Загородные дома вельможъ въ Екатерининское время.

ОВОРЯ о дом'в Юсуповыхъ, нельзя пройти молчаніемъ московскаго дома князя Матв'вя Петровича Гагарина, въ Петровское время московскаго губернатора и сибирскаго; дом'ь этотъ, искаженный только въ своемъ вид'ь, ц'влъ по сейчасъ: стоитъ онъ на Тверской улиц'ъ и разбитъ на мелкія квартиры и магазины.

И. Снегиревъ говоритъ: когда еще въ Бъломъ городъ въ царствованіе Петра Великаго, между уютными каменными домами бояръ, стояли не только деревянные хоромы, но даже избы горожанъ, тогда князъ М. И. Гагаринъ воздвигъ великолъпныя палаты, на образецъ венеціанскихъ, въроятно по проекту одного изъ иностранныхъ архитекторовъ, которые вмъстъ съ

русскими строителями украшали столицу произведеніями церковнаго и гражданскаго зодчествъ. Мы еще помнимъ первобытный наружный видъ этихъ палатъ и можемъ навърное сказать, что онъ составляли украшеніе Царской или Тверской улицы.

Великолѣпіе внѣшности его палатъ соотвѣтствовало и роскошному внутреннему убранству. Разнаго рода дорогое дерево, мраморъ, хрусталь, бронза, серебро и золото употреблены были на украшеніе покоевъ, гдѣ зеркальные потолки отражали въ себѣ блескъ люстръ, канделябръ, въ висячихъ большихъ хрустальныхъ сосудахъ плавали живыя рыбы, разноцвѣтные наборные полы представляли узорчатые ковры. Одни оклады образовъ, находившихся въ спальнѣ его, осыпанные брилліантами, стоили, по оцѣнкѣ тогдашнихъ ювелировъ, болѣе 130,000 рублей.

Гдѣ стояли эти каменныя палаты, въ 1657 г. былъ дворъ князя Ивана Дашкова; по отъъздѣ своемъ въ Сибирь, князь отдалъ этотъ домъ своему сыну Алексѣю, женатому на дочери вице-канцлера Шафирова. Молодой Гагаринъ, большой кутила, долго путешествовалъ по Европѣ, живя тамъ какъ владѣтельный князь. Послѣ смерти своего отда, казненнаго Петромъ Великимъ, онъ былъ разжалованъ царемъ въ простые матросы и служилъ при адмиралтействѣ.

Причину казни князя Гагарина современники толкують не одинаково. Бергхольцъ говорить, что онъ быль повѣшенъ за расхищеніе царской казны, но въ то время Меншиковъ, Брюсъ и Апраксинъ тоже крали, но ихъ не вѣшали. Страленбергъ утверждаетъ, что до царя дошли слухи о намѣреніи Гагарина сдѣлаться въ Сибири независимымъ отъ Россіи владѣтелемъ. Это подтверждается запискою нѣкоторыхъ дворянъ, составленною въ 1730 году, въ то время, когда шли въ Москвѣ толки о формѣ правленія при вновь избранной императрицѣ Аннѣ: «Не видѣли ли мы, сказано въ запискѣ, какъ при самовластномъ, но молодомъ монархѣ, велику власть имѣющіе, Мазепа дѣйствительно, а Гагаринъ намѣреніемъ подданство отложити дерзнули».

Бергхольцъ разсказываеть, что Гагаринъ не котѣль признаваться въ своихъ проступкахъ и потому нѣсколько разъ былъ наказываемъ кнутомъ. Когда князь Гагаринъ былъ уже приговоренъ къ висѣлицѣ и казнь должна была совершиться, царь за день передъ тѣмъ словесно приказывалъ увѣрить его, что не только даруетъ ему жизнь, но и все прошлое предастъ забвенію, если онъ признается въ своихъ, ясно доказанныхъ преступленіяхъ. Но, не смотря на то, что многіе свидѣтели и въ томъ числѣ родной его сынъ на очныхъ ставкахъ убѣждали въ нихъ болѣе, нежели сколько было нужно, виновный не признался ни въ чемъ. Тогда, въ самый день отъѣзда царя въ Ригу, онъ былъ повѣшенъ передъ окнами юстицъ-коллегіи, въ присутствіи государя и всѣхъ своихъ знатныхъ родственниковъ. Черезъ нѣсколько дней висѣлица была пе-

ренесена въ другое мъсто, на Большую площадь. Бергхольцъ пишетъ, что онъ слышалъ, будто для большаго устрашенія тъло будетъ повъшено въ третій разъ по ту сторону ръки и затъмъ отошлется въ Сибирь.

Гдъ видълъ Бергхольцъ висъвшимъ тъло несчастнаго князя, тамъ стояло много шестовъ съ воткнутыми на нихъ головами; лицо преступника было закрыто платкомъ, одежда состояла изъ камзола и исподняго платья коричневаго цвъта, сверхъ котораго надъта бълая рубашка; на ногахъ у него маленькіе круглые русскіе сапоги. Росту князъ Гагаринъ былъ очень небольшого.

Когда князь быль губернаторомъ всей Сибири, то дѣлалъ очень много добра сосланнымъ туда плѣннымъ шведамъ, для которыхъ въ первые три года своего управленія истратилъ будто бы до 15,000 рублей собственныхъ денегъ.

Князь Гагаринъ удивлялъ царскою пышностью въ Сибири. У него за столомъ подавали кушанья на пятидесяти серебряныхъ блюдахъ, самъ же онъ ълъ только на золотыхъ тарелкахъ. Колеса его кареты были также серебряныя и лошади подкованы серебряными и золотыми подковами. Гагаринъ прежде пользовался большимъ довъріемъ императора и потому сталъ почти самовластно управлять обширною и богатою страною.

Въ числъ сокровищъ князя находился драгоцънный рубинъ, привезенный ему изъ Китая; впослъдствіи этотъ рубинъ достался, въ видъ подарка князя, Меншикову и отъ него перешелъ къ императрицъ Екатеринъ І. Сынъ Гагарина, путешествовавшій заграницей, до того сорилъ деньгами, что иностранцы считали молодого князя за какого-то набоба.

Когда происходило слъдствіе надъ отцомъ, то и у сына спрашивали: «Какъ онъ поъхаль за море, что съ нимъ было отъ отца его отправлено денегъ, и золота, и товаровъ, а также черезъ векселя; въ бытность за моремъ, сколько денегъ и товаровъ, и золотыхъ, и прочихъ вещей черезъ него получалъ, и что всей суммы въ ту его бытность за моремъ издержано».

Петръ, узнавъ о злоупотребленіяхъ въ Сибири Гагарина, вызвалъ его въ Петербургъ подъ тѣмъ предлогомъ, что назначаетъ его участвовать въ судѣ надъ царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ, а самъ, между тѣмъ, отправилъ для развѣдки о дѣйствіяхъ губернатора одного полковника, а слѣдомъ за нимъ—и своего денщика Егора Пашкова.

Первый изъ этихъ ревизоровъ, подкупленный въ Петербургъ на сторону Гагарина княземъ Меншиковымъ, скрылъ всъ губер-



Домъ князя Юсупова. Съ рисунка, приложеннаго къ «Русской Старинъ», изд. Мартиновымъ.

наторскія злоупотребленія и за это поплатился своєю головою. Пашковъ же разсказалъ Петру всю правду объ ужасномъ лихоимствъ князя.

Послѣ слѣдствія признано было, что Гагаринъ утаилъ на Вяткѣ отъ отпуска за море хлѣба въ 1716 году и нѣкоторое количество его роздалъ иноземцамъ за алмазныя вещи; бралъ себѣ казенныя деньги, получалъ взятки отъ откупщиковъ и даже грабилъ купеческіе караваны. Князъ послѣ пытки, какъ мы уже говорили, былъ повѣшенъ.

Великоль́пныя палаты Гагарина въ царствованіе Екатерины II принадлежали внуку казненнаго, князю Матвь́ю Алексь́евичу; а когда линія этихъ князей Гагариныхъ пресъклась въ 1804 году, за смертью внуки казненнаго, графини Матюшкиной, то, въ 1805 году, владъла ими мать графа Платона Зубова,—потомъ переходили онъ въ руки купцовъ Часовникова, Крашенинникова и Дубицкаго, и затъмъ къ Д. А. Олсуфьеву.

Домъ Гагарина въ въкъ Петра Великаго представлялъ не малую диковинку не только на Тверской улицъ, но и по всей Москвъ; построенъ онъ былъ по образцу венеціанскихъ дворцовъ. Четырехъ-этажныя палаты эти выходили фасадомъ на улицу, образуя порталъ съ двумя павильонами; въ уступахъ между ними на аркахъ устроена была открытая терраса съ баллюстрадою.

Въ бель-этажъ у портала и въ павильонахъ висъли балконы изъ бълаго камня, украшеннаго вычурною ръзьбою. Наличники и сандрики надъ окнами состояли изъ орнаментовъ, искусно высъченныхъ изъ бълаго же камня. Надъ подъъздными воротами видно было клеймо, увънчанное княжескою короною и запечатлънное слъдующею надписью: «Боже, во имя Твое спаси».

Въ этихъ воротахъ съ стръ́льчатымъ сводомъ на правой сторонъ парадная лъстница вела въ верхніе этажи зданія. Глубокіе подвалы изъ бълаго камня занимали низъ всего зданія, сложеннаго изъ тяжеловъснаго кирпича и бълаго камня съ частыми желъзными связями. Съ лицевой стороны фасада этого дома разными владъльцами его было сдълано много рельефныхъ украшеній во вкусъ архитектуры XVII въка и заимствованныхъ изъ флорентинскихъ городскихъ домовъ.

Изъ бель-этажа на улицу, по объ стороны воротъ, были красивыя каменныя крыльца съ оборотами, съ фигурами, баллюстрадами, изсъченными изъ бълаго камня. На заднемъ фасадъ дома на дворъ находился изъ того же второго этажа длинный балконъ съ балясомъ и художественными орнаментами.

Объ этомъ домъ извъстный нашъ зодчій прошлаго стольтія В. И. Бажановъ отзывался съ восторженной похвалой. Въ настоящее время домъ передъланъ для жилья, внизу его трактиръ и лавки. По словамъ А. А. Мартынова, домъ этотъ совершенно былъ передъланъ и утратилъ свой первобытный характеръ въ 1852 году.



Домъ князя Гагарина на Тверской улицѣ. Съ рисунка, приложеннаго къ «Русской Старинѣ», изд. Мартыновымъ.

Загородный домъ Гагариныхъ быль за Трехгорною заставой, что теперь называется Студенець, а въ то время онъ назывался «Гагаринскіе пруды». Впослёдствіи эта дача перешла къ графу Өедору Андреевичу Толстому и уже отъ него къ единственной его дочери, графинъ А. Ө. Закревской.

Мужъ графини тогда былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ. Слово «загородный домъ» тогда состарѣлось для москвичей, его на-

чали замѣнять словомъ «дача». Вотъ отчего переименованное «Трехгорное» въ «Закревскаго дачу» стало привлекать всѣхъ москвичей въ это имѣніе. Графъ гостепріимно открылъ для всѣхъ двери, и всѣ другія загородныя гульбища были брошены, опустѣли.

Новый владълецъ прекрасно изукрасилъ свою дачу. Отъ большихъ воротъ до главнаго дома надъ самою ръкой шла прямая, широкая и длинная аллея для экипажей съ двумя боковыми узкими, для пъшеходовъ, аллеями. Съ объихъ сторонъ этихъ аллей было по три обрыва четыреугольныхъ, равной величины, раздъленныхъ между собою вновь прокопанными канавами, тогда еще съ чистою проточною водой, и соединенныхъ деревянными мостиками. Каждый изъ этихъ островковъ былъ посвященъ памяти одного изъ героевъ, подъ начальствомъ которыхъ Закревскій находился: Каменскаго, Барклая, Волконскаго и другихъ. На каждомъ посреди деревьевъ находилися или храмикъ, или памятникъ названнымъ полководцамъ.

Необыкновенная новаго рода правильность, напоминающая чтото фронтовое, и самая чистота, въ которой все это было содержимо, какъ бы заимствованы были у аракчеевскихъ военныхъ поселеній. Но недолго эта дача была въ мод'є у москвичей,—вскор'є она была продана и теперь подъ названіемъ «Студенецъ» принадлежить обществу садоводства.

Существоваль въ Москвъ нъкогда еще другой, не менъе историческій,—гагаринскій домъ, съ большимъ садомъ, прудами и со всъми затъями прошлаго барскаго житья. Въ этомъ домъ, передъ 1812 годомъ, помъщался англійскій клубъ, а теперь въ немъ находится Екатерининская больница. Построенъ онъ былъ въ 1716 году бригадиромъ княземъ Богданомъ Ивановичемъ Гагаринымъ. Домъ этотъ въ родъ Гагариныхъ былъ болъе ста лътъ; купленъ онъ въ казну въ 1833 году.

Одинъ изъ рода этихъ Гагариныхъ, князь Гавріилъ Петровичъ, служилъ при императрицѣ Екатеринѣ П сенаторомъ. Императоръ Павелъ I произвелъ его въ кавалеры ордена св. апостола Андрея Первозваннаго.

Впослъдствіи онъ быль министромь коммерціи и издаль «Банкротскій уставь»; онъ извъстенъ также какъ духовный писатель; эпитафія, написанная имъ для своего намогильнаго памятника, одно время была въ большой модъ и повторялась на всъхъ кладбишахъ на монументахъ зажиточныхъ людей. Вотъ она:

> Прохожій, ты идешь, но ляжешь такъ, какъ я, Постой и отдохни на камий у меня;

Вагляни, что сдёлалось со тварью горделивой, Гдё дёлся человёкъ? И прахъ заросъ врапивой! Сорви-жъ былиночку и вспомни обо мнё! Я дома, ты въ гостяхъ—подумай о себё!

Сынъ этого князя—мужъ извъстной красавицы въ Павловское время, урожденной Лопухиной, издалъ сочиненія отца, подъ заглавіємъ: «Забавы уединенія моего въ селъ Богословскомъ».

Въ началъ нынъшняго столътія въ Москвъ была извъстна княгиня Прасковья Юрьевна Гагарина, урожденная княжна Трубецкая, бывшая впослъдствіи за вторымъ мужемъ Кологривовымъ. Эта княгиня слыла въ тогдашнемъ московскомъ обществъ какъ очень эмансипированная женщина; у ногъ ея лежали нашъ историкъ Карамзинъ и поэтъ того времени князъ Ив. Мих. Долгорукій, посвятившій ей нъсколько стихотвореній.

Особенно извъстно одно подъ названіемъ «Параши». Изъ-за любви къ Гагариной застрълился тогда одинъ молодой человъкъ <sup>72</sup>).

Странная судьба была этой княгини Гагариной: родная племянница фельдмаршала Румянцева-Задунайскаго, она вышла за молодого полковника Фед. Серг. Гагарина, погибшаго при штурм'в Варшавы; неут'вшная молодая вдова, мать н'всколькихъ малол'втнихъ д'втей, была взята въ пл'внъ и въ темниц'в родила меньшую дочь. Она была освобождена вм'вст'в съ другими пл'внницами посл'в взятія Праги Суворовымъ. Долго она отвергала всякія ут'вшенія, въ серьг'в носила землю съ могилы мужа своего, но вм'вст'в съ твердостью им'вла она необычайныя, можно сказать, невиданныя живость и веселость характера; разъ предавшись удовольствіямъ св'єта, она не переставала имъ сл'ёдовать.

Сбросивъ иго старинныхъ предразсудковъ и повиновеніе законамъ приличія, она стала пользоваться излишнею свободой. Въ то время не знали словъ: эмансипированная, нигилистка и т. д., и назвали Гагарину просто бойкой барыней. Подъ конецъ, когда Прасковья Юрьевна стала терять свои прелести, явился обожатель—Петръ Алек. Кологривовъ, отставной полковникъ, служившій при Павлъ въ Кавалергардскомъ полку, и княгиня, чтобы отвязаться отъ преслъдованій влюбленнаго, вышла за него замужъ.

Въ домъ Гагариной быль театръ, на которомъ неръдко шли итальянскія оперы—примадонною въ послъднихъ была сама хозяйка дома. Княгиня также играла и на театръ Шаховскихъ подъ Новинскимъ, гдъ появлялась въ роляхъ репертуара французской актрисы Жоржъ.

Въ тъ времена въ высшемъ обществъ въ большой модъ были драматические спектакли, и не только считали обязанностью смо-

тръть драматических актрисъ Семенову и прівзжавшую тогда въ Москву знаменитую французскую актрису Жоржъ, но и у себя на дому устраивали благородные спектакли и, въ подражаніе имъ, по-являлись въ роляхъ этихъ артистокъ.

Двѣ эти артистки, Семенова и Жоржъ, въ Москвѣ производили въ то время необыкновенный фуроръ.

Говорили тогда, что Жоржъ имъла годового содержанія въ Петербургъ 60,000 р. и, считая съ царскими подарками, двумя бенефисами въ Москвъ, она получала до 100,000 р. въ годъ.

Мамзель Жоржъ прівхала въ первый разъ въ Москву какъ разъ ко дню бенефиса знаменитой Семеновой и послала ей 50 р., прося себъ ложу въ 3-мъ ярусъ. Черезъ недёлю шель бенефисъ Жоржъ, и Семенова съ своей стороны посылаетъ ей 200 р. и тоже проситъ ложу 3-го яруса, но гордая артистка отвъчаетъ слъдующей запиской: «Милостивая государыня! Если вы препроводили ко мнъ ваши 200 руб. для того, чтобы судить о моемъ талантъ, то я не нахожу словъ, какъ васъ благодарить и прилагаю къ вашимъ деньгамъ еще 250 руб. для раздачи бъднымъ людямъ. Но если вы посылаете деньги эти мнъ въ подарокъ то извольте знать, что въ Парижъ я имъю у себя двъсти тысячъ франковъ».

Дѣвица Жоржъ не отличалась строгостью нрава; она была привезена въ Москву молодымъ гвардейскимъ офицеромъ Бенкендорфомъ. Изъ Петербурга до первой станціи ее сопровождалъ большой кортежъ поклонниковъ артистки, всю дорогу и на станціи вино лилось рѣкой, многіе кавалеры не стояли на ногахъ; когда же пришлось ѣхать дальше, компанія подхватила Жоржъ на руки и снесла ее въ сани при крикахъ: «Vive le celèbre talent, vive la beauté».

Князь Вяземскій въ своихъ мемуарахъ разсказываетъ, какъ онъ, очарованный величіемъ ея красоты и не менёе величественною игрою художницы, отправлялся къ ней лично за билетомъ на ея бенефисъ. Она жила на Тверской, у француженки мадамъ Шеню, которая содержала и отдавала комнаты въ наймы съ объдомъ въ то время, когда въ Москвъ не имълось ни отелей, ни ресторановъ.

Вяземскій говорить: «Взобравшись на лъстницу и прикоснувшись къ замку дверей, за которыми таился мой кумиръ, я чувствовалъ, какъ сердце мое прытче застучало и кровь сильнъе закипъла. Вхожу въ святилище и вижу предъ собою высокую женщину въ зеленомъ, увядшемъ и нъсколько засаленномъ капотъ; рукава ея высоко засучены, въ рукъ держитъ она не классическій мельпоменовскій кинжалъ, а просто большой кухонный ножъ, которымъ скоблитъ деревянный столъ: это была моя Федра и Семирамида. Нисколько не смущаясь моимъ посъщеніемъ врасплохъ и удивленіемъ, которое должно было выражать мое лицо,



В. Л. Пушкинъ. Съ ръдкато гравированнаго портрета Галактіонова.

сказала она мит. «Воть въ какомъ порядкъ содержатся у васъ въ Москвъ помъщенія для прітажихъ, я сама должна заботиться о чистотъ мебели своей».

О красоть Жоржъ даеть намъ понятіе другой ся современникъ Ф. Ф. Вигель, видъвшій се въ Москвъ. По словамъ его: «Голова ся могла служить моделью скоръе ваятелю, чъмъ живописцу; въ ней старая москва.

виденъ былъ типъ прежней греческой женской красоты, которую находимъ мы только въ сохранившихся бюстахъ на древнихъ моделяхъ и барельефахъ и которой форма какъ будто разбита или потеряна. Самая толщина ея была пріятна; болѣе всего въ ней очаровательнымъ казался ея голосъ, нѣжный, чистый и внятный; она говорила стихи нараспѣвъ, въ игрѣ ея было не столько нѣжности, сколько жара; вездѣ, гдѣ нужно было выразить благородный гнѣвъ или глубокое отчаяніе, она была неподражаема».

Тоть же Вяземскій приводить разсказь вь своихъ воспоминаніяхъ: «Лѣтъ черезъ тридцать въ Парижѣ захотѣлось мнѣ подвергнуть испытанію мои прежнія юношескія ощущенія и сочувствія. Я отправился къ дѣвицѣ Жоржъ; увидя ее, я внутренно ахнулъ и почти пожалѣлъ о зеленомъ измятомъ капотѣ и кухонномъ ножѣ: предо мною предстала какая-то старая баба-яга, плотно оштукатуренная бѣлилами и румянами и... можно ли было, глядя на эту безобразную маску, угадать въ ней ту, которая какъ будто еще не такъ давно двойнымъ могуществомъ искусства и красоты оковывала благоговѣйное вниманіе многихъ тысячъ зрителей, поражала ихъ, волновала, приводила въ умиленіе, трепетъ, ужасъ и восторгъ».

Въ Павловское время въ Москвъ особенно вошла въ моду страсть къ благороднымъ спектаклямъ. Эта страсть преимущественно процебтала въ высшемъ обществъ. Такихъ «партикулярныхъ спектаклей» на недълъ давалось по нъскольку. Тогдашній московскій главнокомандующій, князь Долгорукій, нашелъ нужнымъ даже испросить у государя на нихъ разръшеніе. Государь на его просьбу отвътиль слъдующимъ: «Что запрещать ихъ не находить надобности, но находить однакожъ нужнымъ, чтобъ не были играны пьесы безъ цензуры и неигранныя еще въ большихъ театрахъ, и чтобы для сохраненія надлежащаго порядка въ такихъ частныхъ собраніяхъ, а равно и для наблюденія за исполненіемъ предыдущихъ пунктовъ предписуемаго, быть всегда частному приставу, который за то и отвъчать долженъ».

По отзывамъ современниковъ, особенно блистательны были домашніе спектакли въ имѣніи «Мареинѣ», деревнѣ графа Ив. Петр. Салтыкова.

Въ живописномъ имѣніи этомъ стоялъ на горѣ, надъ широкимъ прудомъ съ островами, превосходный трехъ-этажный домъ въ стилѣ Возрожденія (видъ этой барской усадьбы былъ отлитографированъ въ сороковыхъ годахъ архитекторомъ П. Буренинымъ, отцомъ извъстнаго нашего критика В. П. Буренина). Два флигеля, одинаковой вышины, построенныя въ одну линію, соединялись съ нимъ гале-

реями и террасами и такимъ образомъ получался огромный фасадъ. Съ одной стороны былъ длинный, правильно распланированный садъ съ безконечными прямыми липовыми аллеями, а съ другой—примыкала къ нему прекрасная густая роща, идущая внизъ по скату горы до самаго пруда или озера. Пріемнымъ комнатамъ нижняго этажа служило украшеніемъ многочисленное собраніе старинныхъ фамильныхъ портретовъ; большая же часть верхняго, подъ именемъ «Оружейной», обращена была въ хранилище не только воинскихъ досибховъ, принадлежавшихъ предкамъ, взятымъ на войнѣ съ пруссаками <sup>73</sup>), но и всякой домашней утвари, даже платья ихъ и посуды, серебряной и фарфоровой, вышедшей изъ употребленія.

Театральныя представленія давались здісь въ большой фамильной залів, а также еще въ небольшомъ деревянномъ театрів, построенномъ въ саду и на открытомъ воздухів, въ двухъ верстахъ отъ господскаго дома, среди прекрасной рощи, названной Дарьиной. Здівсь поляна, состоящая изъ двухъ противоположно идущихъ отлогостей, образовала природный театръ; сцена заключалась въ правильномъ продолговатомъ полукружіи. Самъ Карамзинъ прібзжалъ сюда для постановки спектаклей и для этого театра написаль пьесу подъ названіемъ: «Только для Мареина».

Въ числъ свътскихъ любителей, князей Бълосельскаго и Козловскаго <sup>74</sup>), графа Чернышева и другихъ, игралъ также Василій Львовичъ Пушкинъ, являясь въ роли Оросмана въ «Заиръ». По отзывамъ современниковъ, этотъ актеръ-литераторъ отличался весьма неказистою внѣшностью, имълъ въ тридцать лътъ рыхлое, толстъющее туловище на жидкихъ ногахъ, косой животъ, кривой носъ, лице треугольникомъ, ротъ и подбородокъ à la Charles Quint и притомъ очень рѣдкіе волосы и былъ почти безъ зубовъ. Не смотря на такую невзрачность, внѣшность его не имъла ничего отвратительнаго, а скоръе была только забавной.

Въ числѣ актеровъ, какъ самъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, подвизался и извъстный Фил. Фил. Вигель, распѣвая слѣдующіе куплеты въ роли бурмистра въ пьесѣ «Только для Мареина»:

«Будемъ жить, друзья, съ женами, Какъ живали встарину, Худо быть намъ ихъ рабами, Воля портитъ лишь жену» и т. д.

На это отвъчаль ему другой герой пьесы Карамзина—вахмистръ:

«Нашъ бурмистръ несетъ пустое, Не указъ намъ старина, Воля—дёло золотое» и проч. Въ числъ актрисъ-любительницъ играли: вышеупомянутая княгиня П. Ю. Гагарина, П. И. Мятлева, старшая дочь хозяйки дома, графини Салтыковой, вдовы долго начальствовавшаго въ столицъ графа Салтыкова,—послъдняя игрою напоминала извъстную въ то время актрису Вальвиль, затъмъ княжна Хилкова, которая тоже пъла и играла, какъ настоящая актриса.

На этомъ домашнемъ театрѣ шли и оперы—такъ извѣстная въ то время опера «Паезіэло», «La servante-maitresse», русскіе: «Два охотника» и излюбленный въ то время «Мельникъ»—Аблесимова.

Мареино съ незапамятныхъ временъ принадлежало роду Салтыковыхъ: сюда изъ Москвы бѣжалъ отъ чумы, въ 1771 г., графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ, побѣдитель Фридриха II, и здѣсь съ того времени, потерявъ довѣренность императрицы Екатерины II, жилъ онъ не болѣе года въ опалѣ; по словамъ его біографа,—душевнан скорбъ прекратила жизнь его. Графъ Салтыковъ былъ очень любимъ солдатами и отличался неустрашимостью и храбростью на войнѣ; во время битвы онъ выказывалъ необыкновенное хладнокровіе: когда ядра летали мимо его, онъ постегивалъ хлыстикомъ вслѣдъ за ними и шутилъ. У него было необыкновенно доброе сердце. Въ разговорахъ онъ отличался шутливостью.

Порошинъ въ своихъ воспоминаніяхъ разсказываетъ, что однажды въ присутствіи государыни, когда придворные, хвалясь ловкостью, дѣлали изъ пальцевъ своихъ разныя фигуры, фельдмаршалъ Салтыковъ правою ногою вертѣлъ въ одну сторону, а правою рукою въ другую, въ одно время. Сынъ фельдмаршала, Иванъ Петровичъ, отдалъ Мареино въ приданое своей дочери, когда она вышла замужъ за графа Григ. Влад. Орлова; отъ него оно поступило къ графамъ Панинымъ и отъ нихъ уже къ графу Мусину-Пушкину.

Въ описываемую эпоху въ Москвъ было множество театраловъ. По признанію одного изъ такихъ театраловъ, поэта Вяземскаго,— привычка къ театру—родъ запоя. «Въ извъстный часъ послъ объда заноетъ какой-то червь въ груди; дома не сидится, покидаешь чтеніе самой занимательной книги, отвлекаешься отъ пріятнаго и увлекательнаго разговора и отправляешься въ театръ, чтобы въ креслахъ своихъ смотръть на посредственныхъ актеровъ и слушать скучную драму». Московская труппа въ тъ годы была такъ себъ; большихъ талантовъ и въ особенности образованныхъ актеровъ тогда не было. Репертуаръ, вообще весь русскій репертуаръ, былъ слабъ и скуденъ. «Насъ, между прочимъ», продолжаетъ Вяземскій, «забавляло смотръть, какъ нъкоторые изъ актеровъ на сценъ, въ

самомъ пылу дъйствія или любовнаго объясненія, однимъ глазомъ на минуту не смигнутъ съ директорской ложи, чтобы видъть: доволенъ ли ихъ игрою Аполлонъ Александровичъ Майковъ, тогдашній директоръ театра».

Влестящую тогдашнюю московскую молодежь привлекалъ въ особенности балетъ, пламенно воспътый Денисомъ Давыдовымъ въ



Ө. Ө. Кокошкинъ.Съ дитографированнаго портрета.

лицѣ красавицы Ивановой и удостоенный похвальнымъ отзывомъ въ «Евгеніи Онѣгинѣ». Тогда собственно настоящаго нынѣшняго балета не было, а давался разнохарактерный дивертисментъ, — въ немъ являлись въ разнообразныхъ пляскахъ красивыя, граціозныя и талантливыя танцовщицы.

Первое мъсто тогда занимала Иванова и затъмъ живая, увлекательная, черноглазая и густо-черноволосая цыганочка Новикова. Изъ мужского персонала на московскомъ театръ первое мъсто въ пляскъ и пъніи занималь молодой Лобановъ; въ роли цыгана, съ черною бородою и въ ярко-красномъ архалукъ, онъ приводилъ, въ извъстномъ тогда «Семикъ», въ восторгъ всю публику отъ райка до креселъ своими эксцентрическими и неистовыми «колънцами». Со славою Лобанова соперничалъ еще военный писарь Лебедевъ, не принадлежавшій московскому театру, но со стороны, участвовавшій въ «Семикъ», какъ пъсенникъ. Голосомъ своимъ онъ звонко заливался; руки его, вооруженныя ложками, фейерверочно вертъли ихъ; ноги его такъ прытко изворачивались въ присядку, и все тъло его такъ изгибалось и трепетало, что онъ былъ живой и превосходный образецъ бъснующагося.

Выше уже мы разсказали про случай съ нимъ, бывшій во время пріъзда императора Александра I, прекратившій его театральную карьеру навсегда.

Нравы театраловъ въ старое время въ Москвъ были жестокіе, и Боже избави, если какая нибудь актриса имъ не нравилась: ее зашикають и засвищуть, не смотря на существовавшіе въ то время строгіе порядки относительно зр'єдищь. По поводу такого неистоваго протеста театраловъ, М. А. Дмитріевъ приводить въ своихъ «Мелочахъ» слъдующій случай. Какую-то актрису публика не выносила и при появленіи ея шикала, шум'єла и топала; это дошло до Петербурга, приказано было всвхъ посадить подъ арестъ: кого на гауптвахту, кого просто въ полицію. Посадили человікь двадцать, въ томъ числъ графа Потемкина; между ними еще попадся нъкто Сибилевъ, человъкъ за интьдесять лътъ, самый смирный, толстый, съ краснымъ лицомъ; последній являлся безмолено на бульварахъ и имътъ привычку, бывая въ театрахъ, ходить по ложамъ всъхъ знакомыхъ, что въ то время было не принято въ свътъ. Князъ Ник. Бор. Юсуповъ, о которомъ мы выше говорили, любилъ его. потому что надъ нимъ можно было посмънться. Онъ называль его, по круглой его фигуръ и по краснотъ лица, арбузомъ, а по охотъ его лазить по ложамъ-«ложелазъ», что было темъ сметине, что напоминало ловеласа, на котораго совствить не похожъ былъ Сибилевъ. Повельніе было исполнено, но вся Москва раскричалась, лица были извъстныя. Изъ Петербурга тотчасъ вельно было всъхъ выпустить.

Мало этого: государь самъ прійхалъ въ Москву посгладить впечатлініе. На вечерів у князя Голицына онъ изъявиль желаніе играть въ карты съ графинею Потемкиной, мужъ которой быль посаженъ подъ арестъ, и быль съ ней очень любезенъ; выигравъ у нея пять рублей и получая отъ нея деньги, сказалъ ей очень благосклонно, что сохранить эту бумажку на память. Графиня отвъчала ему, что она съ своей стороны не имъетъ нужды въ напоминани, чтобы помнить о его величествъ. Государь отвъчалъ: «А вы все еще на меня сердитесь за мужа? Забудемте это съ объихъ сторонъ». Между тъмъ въ Москвъ вышла каррикатура, представляющая лица



Графъ А. А. Закревскій. Съ литографированнаго портрета.

всёхъ посаженныхъ подъ арестъ, и впереди ихъ—смиренный Сибилевъ, съ надписью: Le chef de la conjuration.

Въ числѣ большихъ театраловъ въ Москвѣ былъ нѣкто  $\Theta$ . Сокошкинъ. Онъ самъ игралъ въ благородныхъ спектакляхъ и былъ хорошимъ актеромъ—всѣ роли его были обдуманы, всѣ шаги разочтены, искусства у него было очень много, но натура иногда скрывалась за искусствомъ. Во время его директорства въ театрѣ, онъ пригласиль лучшихъ актеровъ; ему много былъ обязанъ московскій театръ; имъ былъ вызванъ Щепкинъ на московскую сцену; имъ были приняты: трагикъ Максинъ, Афанасьевъ, Лавровъ, пѣвецъ Бантышевъ, Ленскій, Рязанцевъ, актриса Львова-Синецкая; въ балетъ при немъ была выписана изъ Парижа Ришаръ и г-жа Гюллень. Театральное училище тоже представляло для него главную заботу. Экзамены училища дѣлались публично въ театрѣ, изъ училища при немъ вышли: Живокини, Сабуровъ, Над. Репина, Сабурова, Карпакова, Богданова и другіе.

Въ домъ Кокошкина собирались литераторы и люди высшаго общества; для усвоенія воспитанниками манеръ хорошаго тона у него давались вечера, въ которыхъ по приглашенію принимали участіе и взрослые воспитанники училища. Изъ литераторовъ у него бывали: Мерзляковъ, Загоскинъ, Давыдовъ, Раичъ, оба Дмитріева, Погодинъ, Шевыревъ, Полежаевъ, А. И. Писаревъ; послѣдній началъ свое водевильное поприще подъ руководствомъ Кокошкина. Имъ же были поощрены въ первыхъ своихъ литературныхъ трудахъ Н. Ф. Павловъ, С. Т. Аксаковъ и Ө. Ө. Кони.

Самъ Кокошкинъ написалъ комедію въ стихахъ «Воспитаніе или вотъ приданое», перевель нѣсколько французскихъ мелодрамъ, въ числѣ которыхъ «Жизнь игрока» 73). Затѣмъ передѣлалъ оперетку «Романъ на одинъ часъ; чертенокъ розоваго цвѣта на одинъ часъ въ отпуску», также перевелъ «Мизантропа» Мольера, который въ первый разъ былъ исполненъ въ 1814 году на благородномъ спектакъв. Въ этой же пьесѣ, въ 1815 году, декабря 15-го, въ первый разъ появиласъ на сценѣ, непринадлежа еще къ театру, М. Д. Львова-Синецкая въ роли Прелестиной (т. е. Селименѣ). Когда Кокошкинъ управлялъ театрами, артисты приходили къ нему какъ къ другу. Онъ жилъ на Вздвиженкѣ, въ угольномъ домѣ, противъ церкви Бориса и Глѣба. Онъ часто по цѣлымъ ночамъ просиживалъ на сценѣ за постановкою пьесъ, боясь поручить ихъ режиссеру или кому нибудь непосвященному въ таинства сцены.

Какъ русскій баринъ, Кокошкинъ жилъ пышно, открыто, привлекая къ себѣ хлѣбосольствомъ, привязывая радушіемъ. Старики-актеры долго помнили его блистательные и очаровательные праздники, которые онъ давалъ въ селѣ Бедринѣ, гдѣ великолѣпіе природы смѣшивалось съ роскошью вымысла, гдѣ плавучіе острова Бедринскаго озера, воспѣтаго А. И. Писаревымъ, оглашались пѣснями наядъ, игра натуры прикрашивалась игрою искусства, гдѣ простой холмъ надъ заливомъ переносилъ васъ въ древнюю Элладу, гдѣ звучалъ мечъ Ахиллеса и сожигался троянскій флотъ, и гдѣ

тяжелый александрійскій стихъ смёнялся веселыми пёснями колонистовъ, не театральныхъ, а дёйствительныхъ, поселенныхъ Кокошкинымъ близь Бедрина.

Отказавшись отъ театра, онъ пустился въ спекуляцію и сдълался фабрикантомъ—въ то время это было въ модѣ—и картофельная мука, патока, глиняная посуда, новыя печи, сальныя свъчи, все было перепродаваемо новымъ фабрикантомъ и, кажется, не безъвыгодъ для другихъ.

Кокошкинъ былъ два раза женатъ: въ первый разъ на дочери сенатора, И. П. Архаровой, и во второй разъ на актрисъ; отъ послъдняго брака онъ имълъ дътей. За два года до своей смерти онъ былъ разбитъ параличемъ и влачилъ жизнь страдальческую. Онъ умеръ въ Москвъ въ сентябръ 1838 года.

Про Кокошкина ходило множество анекдотовъ; говорили, что онъ никогда не читалъ Шекспира потому, что былъ отчаянный классикъ. По разсказамъ молодыхъ дебютантовъ и актеровъ, онъ училъ ихъ самъ съ голоса, какъ учатъ птицъ, и потому нъкоторые изъ нихъ играли немножко нарасиъвъ, подражая голосу учителя. Кокошкинъ очень любилъ чтеніе вслухъ и декламацію.

Про него Ал. Ив. Писаревъ говорилъ, что онъ любилъ литературу, какъ средство громко читать. Голосъ у него былъ звучный, интонація обдуманная; особенностью его голоса была необыкновенная гибкость. Когда онъ игралъ на сценъ, то были слышны даже его тихіе тоны.

Онъ требоваль отъ актеровъ, чтобы они попадали въ октаву, или, правильнъе, въ тонъ. Но игръ Кокошкина очень вредила какая-то необыкновенная торжественность на сценъ. Внъшность Кокошкина была оригинальная: онъ быль очень небольшого роста, въ рыжемъ парикъ, съ большой головой и нарумянеными щеками. Носиль онъ длинные чулки въ башмакахъ съ пряжками и атласную culotte courte чернаго, а иногда розоваго цвъта. Онъ казался олицетвореніемъ важности, навоса и самодовольствія. И. И. Дмитріевъ, когда былъ министромъ юстиціи, предложилъ ему мъсто московскаго губернскаго прокурора, но предварительно вахотълъ посовътоваться о немъ съ его тестемъ, Ив. Петр. Архаровымъ. «Охъ, мой отецъ, сказалъ тотъ: велика твоя милость, да малый-то къ театру больно привязанъ!» Дмитріевъ не посмотръль на это, думая, что театръ не помъщаетъ дълу, и сдълалъ его прокуроромъ. Однако, последствія оправдали заключеніе тестя. Кокошкинъ не показалъ стойкости на этомъ важномъ мъстъ и недолго занималъ его. Назначая его на мъсто прокурора, Дмитріевъ

говориль, что переводчикь, передавшій върно и хорошо характерь Альцеста, должень быть самь человъкъ добросовъстный и правдивый.

У Кокошкина была привычка всёмъ говорить: «мой милый!» Объ этомъ упоминаетъ Аксаковъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Однажды Кокошкинъ спорилъ съ Писаревымъ, кто лучше: Расинъ или Шиллеръ? Писаревъ спросилъ его: «Да читали ли вы Шиллера? Вы прочтите».—«Не читалъ, милый, отвёчалъ Кокошкинъ:—и читатъ не хочу! Я ужъ внаю, что Расинъ лучше!» Потомъ взглянувши умилительно на Писарева, прибавилъ: «Эхъ, милый, Александръ Иванычъ! Когда я тебя въ чемъ нибудь обманывалъ? Повъръ же ты мнъ на слово, что Расинъ лучше!» Этотъ анекдотъ былъ всёмъ извёстенъ.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія Москва насчитывала болѣе двадцати домашнихъ театровъ, гдѣ играли крѣпостные люди и сами господа, любители. Изъ такихъ театровъ, какъ мы выше упоминали, первыми были: два театра графа Шереметева, въ Кусковѣ и Останкинѣ, графа Орлова—подъ Донскимъ, Бутурлина и Мамонова—въ Лефортовѣ, на Расгуляѣ—у Мусина-Пушкина, въ Петровскомъ—у Разумовскаго, у Голицына, у Пашкова—на Моховой, въ Люблинѣ, Перовѣ, Рожественѣ, Архангельскомъ; въ Апраксинскомъ Ольговѣ, помимо этого загороднаго, былъ еще театръ на Знаменкѣ, у графа.

Послёдній театръ въ то время быль лучшій въ Москве, съ ложами въ три яруса; на немъ играли всё знаменитости, посёщавшія Москву; здёсь давалась итальянская опера, на любительскихъ же спектакляхъ тутъ игрывали лучшіе тогдашніе любители: Кокошкинь, Яковлевь, Гедеоновъ. Въ женскомъ персоналё появлялась и сама хозяйка дома. Послёдняя, по словамъ Благово, никогда не знала своей роли и, подойдя къ суфлеру, спрашивала его: «Сомтепт?» П. Араповъ говоритъ, что въ его время залы княгини З. А. Волконской исключительно оглашались итальянскою музыкою, а театры С. С. Апраксина и Ө. Ө. Кокошкина предпочтительно принадлежали трагедіи и высокой комедіи.

Пьесы на барскихъ любительскихъ театрахъ преимущественно исполнялись на французскомъ языкъ, не смотря на то, что эту моду къ иноземному языку осмъяли наши лучшіе тогдашніе драматурги— Княжнинъ и Фонъ-Визинъ, первый въ роли Фирюлина, въ «Несчастіи отъ кареты», второй—въ «Бригадиръ», въ лицъ глупаго бригадирскаго сынка, котораго душа, какъ говорилъ послъдній, принадлежала французской коронъ.

Позднѣе И. А. Крыловъ еще злѣе вывелъ тогдашнюю столичную и провинціальную галломанію въ своихъ двухъ комедіяхъ— «Урокъ дочкамъ» и «Модная лавка». Вслѣдъ за нимъ пробовалъ также смѣяться въ своей комедіи и графъ Растопчинъ надъ французскимъ языкомъ и полу-русскимъ воспитаніемъ значительной части дворянскаго сословія. Что же касается до барскихъ театровъ, то ихъ предалъ полному осмѣянію князъ Шаховской въ своей комедіи «Полубарскія затѣи». Послѣ этой пьесы столичные и деревенскіе меломаны какъ-то совсѣмъ попріутихли и новыхъ домашнихъ оркестровъ, труппъ и балетовъ уже не учреждали.





## ГЛАВА ХУ.

Дъвичье поле. — Дома вельможъ. — Древнехранилище Погодина. — Лубочныя картины. — Гулянья на Дъвичьемъ полъ въ Екатерининское время. — Случай съ полковникомъ Врандтомъ. — Народный театръ. — Домъ Макарова, итенца Петра Великаго. — Внукъ Макарова. — «Журналъ для милыхъ». — Сотрудницы его. — Позднъйшая журнальная дъятельность Макарова. — Его разсказы о прежнемъ бытъ помъщиковъ. — Пути сообщенія въ старое время, заставы и проч. — Домъ князя Никиты Трубецкого. — Характеристика этого вельможи. — Домъ Н. П. Архарова. — Московскій Сартинъ. — Сенаторъ Иванъ Архаровъ, братъ оберъ-полиціймейстера. — Архаровскій полкъ. — Розыски. — Анекдоты и разсказы про Архарова.



ЕКАТЕРИНИНСКОЕ время у многихъ нашихъ баръ были загородные дома въ отдаленныхъ частяхъ Москвы, вошедшихъ впослъдствіи въ составъ города. По близости отъ Кремля, встарину, наши вельможи избирали себъ мъста большею частью на Дъвичьемъ полъ, около Хамовниковъ, у Крымскаго брода.

Дѣвичье поле изстари славилось своими народными гуляньями. Цари Михаилъ Өеодоровичъ, Алексѣй Михаиловичъ, Өедоръ Алексѣевичъ, отправляясь сюда на богомолье 28-го іюля, имѣли обыкновеніе отсюда встрѣчать крестный ходъ и для того пріѣзжали сюда иногда еще наканунѣ праздника, останавливаясь въ шатрахъ, раскинутыхъ на полѣ, бы-

вали въ монастыръ у малой вечерни, у всенощной, а въ самый праздникъ и у ранней и у поздней объдни и, наконецъ, кушали въ шатрахъ.

Можно вообразить, сколько тогда бывало шатровъ на полѣ и сколько народа, если уже сами цари имѣли обыкновеніе здѣсь проводить праздникъ. Дѣвичье поле, по преданію, получило свое названіе оттого, что сюда на поле дѣвицы гоняли коровъ. Болѣе древнее преданіе гласить, что названіе это восходитъ къ временамъ татарскаго ига, когда москвичи сюда приводили дѣвиць въ дань монголамъ и при отдачѣ ихъ подносили еще на головахъ посламъ молоко и медъ въ серебряныхъ чашахъ.

На Дъвичьемъ полъ стоитъ огромное зданіе «Новодъвичьяго монастыря», строителемъ котораго называютъ фрязина Алевиза, который, въ началъ XVI столътія, кромъ этого монастыря построилъ многія каменныя церкви.

Въ этомъ монастыръ проживалъ у своей сестры отрекавшійся оть престола Борисъ Годуновъ. Здёсь умоляло его духовенство и бояре принять державу. Этоть монастырь, какъ и Вознесенскій, долгое время служилъ царскою усыпальницею. Въ немъ погребены царевны, дочери царя Алексъя Михаиловича—Софія и Екатерина; дочь царя Іоанна IV—Анна, затыть первая супруга Петра Великаго Евдокія Өеодоровна, урожденная Лопухина. Въ «Древней Виеліоникъ» сказано, что тъло царевны было сперва погребено въ Софіевской церкви и уже впосл'ядствіи было перенесено въ соборъ. Каменные гробы почившихъ царицъ стоятъ на помостъ храма, надъ ними устроены изъ кирпича надгробницы, покрытыя суконными и бархатными покровами. Въ этомъ монастыръ послъ заговора Щегловитаго въ 1689 году, заключена была сестра императора Петра I, царевна и соправительница Софія «за изв'єстныя подъискательства». Но не взирая на бдительность стражи, царевна чуть-чуть не бъжала изъ монастыря; черезъ цять лъть Софія опять успъла раздуть пламя мятежа въ стръльцахъ, посягая на жизнь царя. Но бунть быль во-время усмирень царемь и крамольные стръльцы повъшены передъ окнами кельи царевны съ челобитными въ рукахъ, въ которыхъ умоляли ее принять престолъ. Въ этомъ монастыръ провела царевна послъдніе дни свои, до конца не оставляя властолюбивыхъ своихъ замысловъ.

Въ 1808 году умерла въ Новодъвичьемъ монастыръ столътняя старица, которая помнила царевну и указывала ея келью. Въ монастыръ была игуменья Елпидиеорія, изъ фамиліи Кропотовыхъ, у которой сохранялся портретъ царевны Софьи. Императоръ Павелъ навъщалъ эту игуменью и жаловалъ наградами. По разсказамъ, она также была послъдней самовидицей жизни царевны въ монастыръ.

Близь Троицкой дороги, не добзжая села Рахманова, было село Сафрино, нъкогда принадлежавшее графинъ Ягужинской. Прежде это была собственность царевны Софьи, точно такъ же, какъ и село Сафрино, при берегахъ Москвы-ръки по зимней рязанской дорогъ. Тутъ были богатые плодовые сады, разведенные самою Софьею, а домъ Ягужинскихъ былъ нъкогда дворцомъ ея. Впослъдствии онъ былъ перестроенъ.

Лътъ шестъдесятъ тому назадъ помнили еще его: онъ былъ съ чистыми сънями, расположенными посрединъ двухъ большихъ связей, изъ коихъ каждая раздълялась на двъ свътлицы.

Въ Сафринъ свътлълъ чистыми водами прудъ опальной царевны, богатый рыбою и обсаженный вербами, на которыхъ долго виднълись литеры, означавшія имена царевны и друзей ея. Въ литерахъ этихъ угадывали имена князя Василія Голицына, Семена Кропотова, Ждана Кондырева, Алмаза Иванова, Соковнина и другихъ.

Народная молва передавала, что Сафрино прежде называлось Софьинымъ же, но что при пожалованіи его въ пом'єстье имя Софьино изм'єнено для какихъ-то причинъ.

Извъстный знатокъ московской старины А. А. Мартыновъ отвергаетъ всъ эти преданія, а предполагаетъ, что село Сафрино принадлежало нъкогда роду дворянъ Сафариныхъ.

Лътъ сто тому назадъ ходила молва <sup>76</sup>), что подъ мостомъ при деревнъ Голыгиной (на Троицкой же дорогъ) въ каждую полночь жаловались и плакались души Хованскихъ, казненныхъ по домогательству, будто бы, царевны Софьи въ селъ Воздвиженскомъ и потомъ затоптанныхъ въ гати подъ Голыгиной; что долго тъни несчастныхъ сына и отца Хованскихъ выходили на Голыгинскую гать, останавливали проъзжихъ и прохожихъ и требовали свидътельствъ по суду Божію на князя Василія Голицына, и Хитрова. Говаривали, что одинъ изъ Хованскихъ, кланяясь прохожимъ, снималъ свою отрубленную голову, какъ шапку. Черезъ нъсколько лътъ послъ того, тъни Хованскихъ были замънены подъ Голыгинскою гатью стономъ лъшаго, но теперь нътъ, кажется, уже и лъшаго.

На Дъвичьемъ полъ нъкогда стоялъ деревянный домъ, знакомый каждому изъ москвичей; здъсь проживалъ со своими рукописями, автографами и въковыми хартіями профессоръ Погодинъ. Имъ занесено на страницы издававшагося имъ «Москвитянина» слъдующее преданіе о Дъвичьемъ полъ въ день 1-го декабря, чтимое посейчасъ въ обители ежегоднымъ торжественнымъ всенощнымъ бдъніемъ съ акаеистомъ, въ свидътельство истины этого происшествія.

Въ морозную декабрьскую ночь очередной дьячокъ спалъ глубокимъ сномъ въ сторожкъ у переднихъ воротъ монастыря. Вдругъ чудится ему, что кто-то стучитъ въ окно и велитъ идти благовъстить къ заутрени.

Онъ просыпается, выходить на дворъ, посмотрёль на небо: нъть, еще слишкомъ рано; идеть старикъ досыпать въ сторожку.



И. П. Архаровъ. Съ портрета, принадлежащаго А. А. Васильчикову.

Лишь только закрыль глаза, опять будто кто-то толкаеть его въ бокъ: пора къ заутрени. Очнулся — вышель въ другой разъ; смотрить опять на небо — нъть, все еще рано. Ворча, опять уходить старикъ спать. — «Ступай благовъстить», въ третій разъ раздается у него въ ушахъ, когда онъ едва уснулъ.

Дьячокъ вскочилъ испуганный; досада его взяла.—«Ударю въ колоколъ», подумалъ онъ,—«не стану смотръть на звъзды; нужды нъть, что рано: пускай посердится батько».

Вышель изъ сторожки и идеть онь ствною и видить чрезъ зубцы, что по монастырю ходять взадъ и внередь какіе-то люди съ фонарями и свъчами, что къ паперти подъбхало много пошевней тройками. Видить что-то недоброе. Въжить на колокольню и звонить во всв колокола, что ни есть мочи. Раздается громъ на все поле. Всв въ монастыръ просыпаются и бъгуть со всъхъ сторонъ къ церкви узнать, что за тревога, и видять—въ заднія ворота скачеть вонь изъ монастыря что есть духу троекъ двадцать къ Москвъръкъ. Слышить звонь и царь Петръ Алексъевичъ, пировавшій въ то время на Пречистенкъ. — «Скоръе сани», кричитъ Петръ, — «пошлите за солдатами». Думаетъ царь: «Въ Дъвичьемъ монастыръ живеть заключенная его сестра—опять нъть ли какого стрълецкаго заговора».

Прискакаль царь съ свитой къ монастырю, стучится въ ворота, не отпирають.—«Ломай ворота», командуеть Петръ,—приносять ломы, заступы, топоры, быють, ломають, кто-то усийль перелёзть черезъ стёну и растолковать испугавшемуся причту, что прійхаль царь. Ворота отперли.—«Что у васъ тутъ дёется?» спрашиваеть государь.— И всё въ одинъ голосъ начинають разсказывать, что къ нимъ прійзжали воры, всё замки церковные сбиты, двери выломаны, образа, ризы, дорогія вещи собраны были уже въ вороха и вынесены на паперть, но дьячокъ зазвонилъ тревогу и воры, не усибвъ покласть добра на воза, испуганные ускакали.

Петръ обощель, все осмотръль и обходя замътиль, что вездъ на полу, по снъгу накапано было множество воску.— «Перехватать завтра всъхъ», говорить онъ, — «кто попадется въ кафтанъ, залитомъ воскомъ на рынкахъ, площадяхъ, по улицамъ и привесть ко мнъ». Приказъ исполненъ и на другой день собрано было къ нему со всей Москвы множество народа, закапаннаго воскомъ, въ которомъ по лицамъ легко уже было зоркому взгляду царя отличить виноватыхъ отъ невинныхъ. Такимъ образомъ грабители были пойманы.

Разсказъ этотъ Погодинъ слышалъ отъ старика монастырскаго священника.

Въ домъ профессора М. П. Погодина было собраніе русскихъ древностей въ полномъ объемъ: здъсь были древнъйшія иконы — живописныя, литыя, ръзныя, изъ кости, изъ камня, дерева, шитыя; кресты, ръдчайшія старопечатныя славяно-церковныя книги, рукописи, монеты, различная утварь, оружіе, грамоты и судебныя





Видъ Яузскаго моста въ Моска Съ граворы Дел



въ, въ концъ прошлаго столътія. абарта 1797 года.

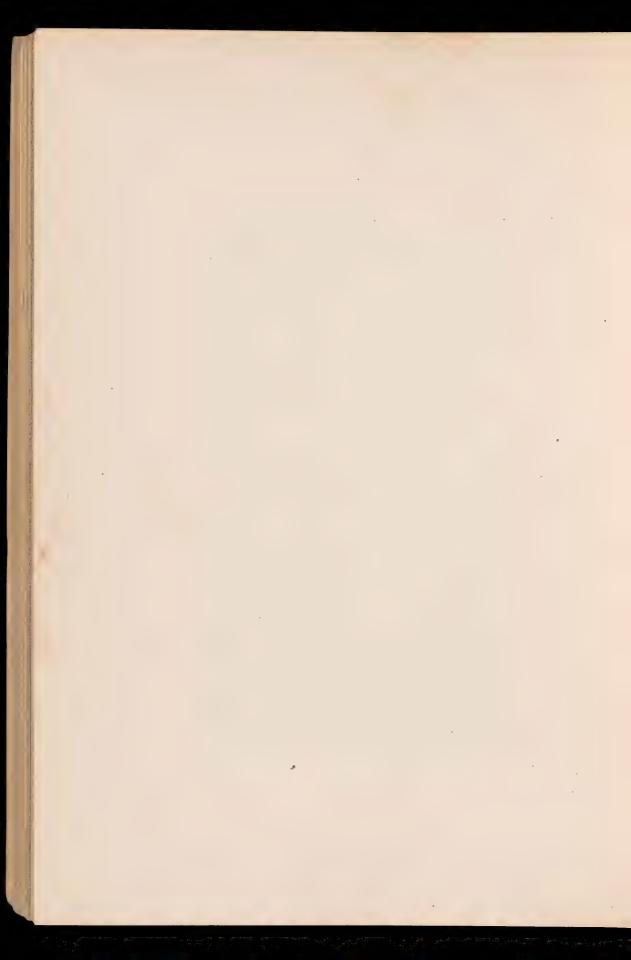

дъла древности, автографы, эстампы, лубочныя картины, курганныя вещи, первыя изданія и проч.

Много десятковъ лѣтъ тому назадъ Москва была богата такими музеями и имѣла многія частныя собранія. Такъ, П. О. Карабановъ собраль превосходную коллекцію, какъ бы служившую дополненіемъ къ древностямъ и рѣдкостямъ Оружейной Палаты—въ нее вошли собранія: А. В. Олсуфьева, П. П. Бекетова и О. В. Каржавина. Въ числѣ его рѣдкостей у него было единственное собраніе русскихъ портретовъ и монетъ царскаго періода; послѣднихъ также было весьма значительно и у А. Д. Черткова, гг. Раковыхъ и С. Г. Строганова, профессора Буазе, графа Мусина-Пушкина, Бекетова, князя В. Д. Голицына, грека Зосимы, Шестынина, Нечаева, Головина, Макарова, Писарева, Шпревица (преимущественно восточная монета, описанная Френомъ). Собиратели монетъ для продажи были: гг. Лухмановъ, Шуховъ, Шульгинъ, Бардинъ, Волковъ.

Вольшая часть такихъ нумизматическихъ сокровищъ уничтожена и вовсе теперь не существуетъ. Такъ, собранія профессора Буазе и Мусина-Пушкина сгоръли въ 1812 году въ Москвъ, изъ послъдней коллекціи цълы посейчасъ только двъ монеты, — тогда единственный Ярославлевъ рубль, въ слиткъ, поднесенный владъльцемъ Академіи Наукъ, да гривна золотая, поднесенная имъ Александру I, хранящіяся, кажется, теперь въ Императорскомъ Эрмитажъ.

Изъ торговцевъ монетами былъ знаменитъ торговавшій прежде въ Москвъ, а потомъ въ двадцатыхъ годахъ въ Петербургъ, по Перинной линіи, Е. С. Петровъ.

Для примъра, какъ цѣнились тогда русскія монеты, приведемъ цѣны изъ имѣющейся у насъ рукописной тетрадки нумизмата 1830 года. Такъ, напримъръ, серебряная полуполтина царя Алексѣя Михаиловича была куплена за 125 рублей. Золотой, съ надписью «Россійскій рублевикъ», 1710 года за 400 рублей; мѣдныя платы, привезенныя П. П. Свиньинымъ изъ Екатеринбурга, были проданы графу Ө. А. Толстому по 150 руб. за штуку. Маленькая серебряная монета Владиміра была куплена у нумизмата Келлера за 400 рублей собирателемъ С. Еремъевымъ; монета эта была найдена въ 1823 году въ Ростовскомъ уѣздъ. Послъдній также купилъ пятикопъечникъ 1723 года съ изображеніемъ всадника за 500 руб.

Съ этимъ пятикопъечникомъ случилась неожиданная исторія: желая сдълать его доступнымъ всъмъ собирателямъ, Еремъевъ отдаль его граверу, снять съ него снимокъ на мъди. Въ то самое старая москва.

время, когда граверъ несъ къ владъльцу доску, пятикопъечникъ быль имъ потерянъ. Тщетны были всв поиски: доска Еремъевымъ была пожертвована въ Московское историческое общество, гдъ, къ трудамъ его, и былъ приложенъ снимокъ съ этого пятикопъечника. Также весъма дорого цънился въ тридцатыхъ годахъ четвертакъ Іоанна Антоновича, считавшійся величайшею ръдкостью; за него было заплачено въ то время 800 рублей ассигнаціями.

Собранія по части древней русской иконописи были: Г. Т. Молотиникова, И. В. Стр'єлкова, графа С. Г. Строганова (къ нему поступило впосл'єдствій бывшее Папуринское), А. А. Рахманова, С. Н. Тихомірова. Изъ древнихъ рукописей богатъйшая была у И. Н. Царскаго, князя М. А. Оболенскаго, И. А. Гусева (впосл'єдствій перешедшая къ К. Т. Солдатенкову), А. И. Лобанова, Г. И. Романова. Старопечатныхъ книгъ много было у И. Н. Царскаго, А. А. Рахманова, В. М. Ундольскаго. Огромное и единственное въ Европ'є прежде Голицынское собраніе рисунковъ и эстамповъ перев'йшихъ мастеровъ было у князя И. А. Долгорукова; собраніе драгоц'єнныхъ эстамповъ у Н. Д. Иванчино-Писарева (посл'єдній купилъ также вначительную часть коллекцій Власова), зат'ємъ Д. А. Ровинскаго, Маковскаго, Новосильцева. Посл'єдніе собиратели не брезгали и лубочными московскими картинами.

По московскимъ преданіямъ, рѣзчики лубочныхъ картинъ жили прежде у Успенія въ печатникахъ. Знаменитая московская лубочная печатница Ахметьева, основанная въ половинѣ XVIII вѣка, существовала около ста лѣтъ у Спаса въ Спасской, за Сухаревой башней, переходя отъ одного хозяина къ другому. Говорять, что Ахметьевъ получилъ свое заведеніе въ приданое за своею невѣстою. У него работали въ печатницѣ на двадцати станахъ. При старикѣ доски вырѣзались въ заведеніи. Подлинники или «истинники» буквально переносились рѣзчиками съ одной доски на другую и отличались вѣрностію копировки. Когда же вступила въ управленіе Ахметьевскою печатницею Татьяна Аванасьевна, то истинники раздавались по деревнямъ и тамъ уже правильная рѣзьба на деревѣ обратилась въ кустарное грубое ремесло. Рѣзчики начали своевольно отступать отъ истинниковъ и вмѣсто русскаго народнаго платья появились на «персонахъ» наряды нѣмецкіе.

Вмъсть съ изуродованіемъ персонъ начали портить и тексты народныхъ сказокъ. Всъ отпечатанные листы изъ Ахметьевской печатни отдавались по деревнямъ. Раскраска преимущественно производилась четырьмя главными цвътами: краснымъ, желтымъ, синимъ и голубымъ.



Новодъвичій монастырь и Дъвичье поле въ началѣ XVIII столѣтія. Съ старинеой граворы.

Но никто въ Москвъ лучше не умълъ раскрашивать картинъ, какъ извъстная старушка Өедосья Семеновна съ сыномъ. Старыя лубочныя картины теперь очень ръдки. Средоточіемъ продажи лубочныхъ изданій всегда была Москва; продавались они встарину у Спасскаго моста, близь стараго бастіона; около нихъ всегда толпилась масса народа. Здъсь сидъли наши народные слъщы, распъвавшіе Лазаря и Алексъя Божьяго человъка. Отъ Спасскаго моста они перешли къ оградъ Казанскаго собора. Здъсь засталъ ихъ 1812 годъ. Послъ этого ихъ согнали къ Холщевому ряду, и послъ вытъснили въ Квасной рядъ. Временныя выставки лубочныхъ произведеній бывали на Смоленскомъ рынкъ и у Сухаревой башни по воскресеньямъ.

Во время пожара 1812 года погибло много народныхъ источниковъ, драгоцънныхъ по изобрътению и по тексту. И теперь уже не встрътишься ни съ «Ершомъ», ни съ «Бовою», ни съ «Аникою», ни съ «Мышами, погребающими кота» или съ «Веселою масляницею».

Въ царствованіе Екатерины II, лётомъ, въ каждый праздникъ и каждое воскресенье, на Дѣвичьемъ полё было общественное многолюдное гулянье людей высшаго круга. Особенно здѣсь торжественно праздновался день 13-го мая. На полё щеголи Екатерининскихъ временъ имѣли обычай ѣздить верхомъ для прогулокъ. «Подъ-Дѣвичье» считалось за самое лучшее и блистательнѣйшее гулянье.

Жихаревъ разсказываетъ, что въ его время въ 1803 году на такихъ гуляньяхъ въ Москвъ обращала вниманіе карета какого-то Павлова, голубая съ позолоченными колесами и рессорами, соловыя лошади съ широкими проточинами и съ гривами по колѣна, въ бархатной пунцовой, съ золотымъ наборомъ сбрув. Коренныя, какъ львы, развязаны на позолоченыхъ цѣпяхъ, а подручная безпрестанно на курбетахъ. Изъ кавалькадъ лучшія были графа Орловачесменскаго, графа П. И. Салтыкова, Поливанова и другихъ. Гулянье подъ Дѣвичьимъ особенно многолюдно было о Пасхъ. Тогда каретъ и кавалькадъ счета не было. По случаю гулянья подъ Дѣвичьимъ, во всѣхъ барскихъ домахъ, находящихся на Пречистенкъ, назначаемы были большіе вечера и балы. На Дѣвичьемъ назначались въ то время тоже парады для войскъ.

На одномъ изъ такихъ плацъ-парадовъ, еще въ Павловское время, вскорѣ послѣ пріѣзда императора въ Москву для коронаціи, произошелъ слѣдующій случай. Въ послѣдній годъ царствованія императрицы былъ выпущенъ изъ конной гвардіи поручикъ Брандтъ премьеръ-маїоромъ въ Астраханскій гренадерскій, впослѣдствіи Архаров-

скій, полкъ. Брандтъ былъ молодой человѣкъ, вспыльчиваго характера. Вечеромъ онъ получилъ записку, содержавшую приказъ отъ экзерцирмейстера полковника Н., чтобы на другой день въ 8 часовъ представить полкъ на Дѣвичьемъ полѣ; Брандтъ дошелъ до Зубова, остановился и ожидалъ, чтобы на Спасской башнѣ ударило 8 часовъ.

Едва пробило, какъ Брандтъ вступилъ на плацъ-парадъ, гдъ уже экзерцирмейстеръ прохаживался. Брандтъ подошелъ къ нему съ рапортомъ. «Ты опоздалъ», сказалъ полковникъ.— «По запискъ вашей, отвъчалъ Брандтъ, — я привелъ полкъ въ 8 часовъ».— «Неправда, я приказалъ быть въ 7 часовъ».— «Записка ваша при мнъ».— «Покажи». Брандтъ подалъ. Прочитавъ записку, экзерцирмейстеръ разорвалъ ее въ куски. Это взорвало Брандта. «Зачъмъ ты ее изорвалъ, сказалъ онъ; — грамотъ не знаешь, вмъсто 7 написалъ 8 и теперь меня обвинить хочешь!».— «Тише, молодецъ!» и въ запальчивости своей экзерцирмейстеръ произнесъ неприличное слово насчетъ прежняго, при Екатеринъ, порядка вещей. Но онъ не успътъ еще договорить, какъ пощечина была уже на щекъ его. По командъ дошло это происшествіе до государя. Брандтъ былъ разжалованъ въ солдаты и во все время коронаціи оставался рядовымъ въ Архаровскомъ полку.

За двъ недъли до отъъзда императора въ Петербургъ пріъзжаетъ въ полкъ фельдъегерь, съ повельніемъ представить императору рядового Брандта. Брандть введенъ быль въ кабинетъ императора, сталъ у дверей во фронтъ и твердымъ голосомъ произнесъ: «Здравія желаю вашему императорскому величеству!» Государь подошелъ къ нему и сказалъ: «У Царя небеснаго нътъ правосудія безъ милосердія и у царя земного быть не должно. Вы поступили противъ субординаціи, я вынужденъ былъ васъ наказать, но вы, какъ благородный человъкъ, защищали вашу императрицу. Поцълуемтесь, г. полковникъ».

На Дѣвичьемъ подѣ въ 1769, 70 и 71 годахъ былъ открытъ первый казенный народный театръ; въ немъ давались представленія безплатно по воскреснымъ, праздничнымъ и викторіальнымъ днямъ. На содержаніе театра, на наемъ комедіантовъ и музыкантовъ опредѣлено было отпускать на каждый годъ по 300 рублей изъ подлежащихъ до московской полиціи доходовъ.

Содержать этоть театръ и давать представленія обязался уволенный отъ дёлъ бывшей московской гофъ-интендантской конторы канцеляристь Илья Скорняковъ и это обязательство исполняль три года вълётнее время, начиная съ недёли послё Святой и до осени, до Покрова дня. Представленія были: «комедіянскія-увеселительныя» интермедіи и курьезныя шпрынгъ-мейстерскія дѣйствія. Представленія начинались въ 3 часа и оканчивались въ 6 часовъ; «позывку» же для собиранія народа музыкантамъ на трубахъ или волторнахъ было приказано начинать въ началѣ перваго часа. Съ появленіемъ въ Москвѣ моровой язвы, спектакли на Дѣвичьемъ полѣ прекратились и, какъ видно изъ дѣла московской управы благочинія 1769 года, за № 4,115, болѣе уже не возобновлялись.

Въ Екатерининское время Дъвичье поле отъ слободы до монастыря не было такъ широко какъ нынче; въ его поймахъ стояли не фабрики, не сады господскіе, но огороды монастырскіе и рощи.

Гулъ колоколовъ съ церквей московскихъ сладко пѣлъ по этимъ рощамъ; но сладокъ ли онъ былъ для заключенныхъ вмѣстѣ съ царевной Софьей въ оградѣ монастырской? На Остоженкъ, подлъ церкви Успенія, почти на Буйвищъ (кладбищъ), жилъ Козьма Макаровъ, старшій письмоводитель канцеляріи Петра. Свѣтлый домикъ Макарова прямо смотрѣлъ на Дѣвичій монастырь, и говорили въ то время, что самъ хозяинъ долженъ былъ смотрѣтъ только на поле къ монастырю. Императоръ нерѣдко бывалъ въ этомъ домикъ, онъ грустилъ здѣсь и говорилъ о строптивой сестрѣ своей Софъѣ. Хозяинъ этого домика погребенъ въ церкви Успенія; надъ нимъ долго стоялъ его родовой образъ св. Харлампія. Эта икона и посейчасъ находится въ названномъ храмѣ.

Брать этого Макарова по отцу Алексъй Васильевичь, быль любимымь кабинеть-секретаремь Петра I; Гельбигь говорить, что царь будто взяль его къ себъ и составиль его счастье за то, что онь быль очень толковый мальчикъ и занимался у него списываніемь секретныхъ бумагь. Макаровъ быль неграмотень и копироваль механически. Извъстіе это неправдободобно: какъ же, въ такомъ случав, Макаровъ могь прочесть несчастному Шафирову смертный приговоръ и потомъ объявить ему помилованіе? Макаровъ быль женать на дочери дьяка московскаго военнаго приказа Ив. Петр. Топильскаго—онъ сговоренъ быль въ Москвъ, но свадьба его состоялась въ Петербургъ.

Изъ имѣющейся у насъ рукописи видно, что по указу Топильскій, со всею своею свитою, прибыль въ Петербургъ, и 6-го февраля 1715 г. происходилъ въ Исаакіевской церкви, по церковному обычаю, обрядъ бракосочетанія, который совершалъ іерей Алексъй, прозваніемъ Грачъ, въ присутствіи царя и многихъ знатныхъ особъ, и потомъ всъ пошли въ домъ его величества, гдѣ новобрачные были посажены подъ устроенными двумя балдахинами.

Послѣ публичнаго стола новобрачныхъ всѣ гости проводили до дома Макарова. На другой день «въ домъ новобрачныхъ пріѣзжалъ государь, подчивалъ венгерскимъ и самъ, по своей высокой милости, про ихъ здоровье изволилъ выпить рюмку. Послѣ кушаньевъ забавлялись музыкою и танцованіемъ разныхъ персонъ перемѣняемыхъ, въ удовольствованіи всякихъ конфектовъ и деликатныхъ закусокъ и напитковъ». На бракосочетаніи были: отцомь самъ государь и матерью—царица и свѣт. кн. Меншикова, братья Ад. Ад. Вейде и князь Василій Володимировичъ (?), сестры: княгиня Настасья Петровна и Мареа Андреевна (?), маршалкъ князь Ягужинскій, форшнейдеръ Мешукобъ (?), ближняя дѣвица, вдова



Новод'євичій монастырь въ XVIII стол'єтіи. Съ старинной гравюры.

да-Балкова (де-Балкъ), шафера: Игнатій Мухановъ, Прокопій Мурзинъ, Иванъ Кочетовъ, Семенъ Алабердѣевъ, Ермолай Скворцовъ, Никита Витгофъ, Иванъ Синявинъ».

Голиковъ говорить, что Макарова Петръ, какъ уже упомянуто выше, замътилъ еще мальчикомъ, въ бытность свою въ Вологдъ, опредълилъ сперва къ себъ писцомъ и затъмъ уже произвелъ въ кабинетъ-секретари и съ тъхъ поръ онъ неотлучно состоялъ при царъ и сопутствовалъ Петру даже во всъхъ заграничныхъ его путешествіяхъ; Макаровъ пользовался большою довъренностью царя и хранилъ у себя значительныя казенныя суммы; онъ приводилъ въ исполненіе тайные приказы государя, неизвъстные даже Прави-

тельствующему Сенату, и напоминаль послёднему о его обязанностяхь, для чего и быль оставлень въ Москвъ въ 1723 году.

Макаровъ пользовался большою довъренностью и императрицы Екатерины I и даже, по словамъ Бантышъ-Каменскаго, вспомоществоваль ей въ полученіи престола. На сдёланный ему вопросъ почетнъйшимъ духовенствомъ и всъмъ генералитетомъ: оставилъ ли покойный императоръ духовное завъщаніе или нътъ? отвъчаль, что незадолго до последней своей поездки въ Москву государь уничтожиль духовную, прежде имъ написанную, и намъревался составить другую съ этою мыслью, не разъ выраженною вслухъ, «что если народъ, возведенный имъ на высочайщую степень славы и могущества, въ состояніи забыть его благодівнія, то не желаеть онъ посрамить последней воли своей; буде же россіяне умеють цънить подъятые имъ труды для благоденствія ихъ, ему не нужно излагать на бумагъ намъреній, торжественно уже объявленныхъ». Өеофанъ Прокоповичъ и Меншиковъ подтвердили слова Макарова. не смотря на голоса нъкоторыхъ противниковъ этой ръчи. Макаровъ быль произведенъ императрицей Екатериной въ генералъмајоры и на другой годъ сдъланъ тайнымъ совътникомъ.

Сверхъ того онъ получилъ нѣсколько деревень. Въ концѣ царствованія Екатерины Макаровъ покинуль свою придворную службу. При вступленіи на престолъ Петра II онъ былъ назначенъ президентомъ камеръ-коллегіи. При императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ онъ все еще состоялъ въ этой должности. Онъ умеръ въ 1750 году, въ кругу своего семейства. Дочь его отъ второго брака была замужемъ за генералъ-аншефомъ княземъ Мих. Ник. Волконскимъ.

Внукъ этого Макарова, Михаилъ Николаевичъ Макаровъ, извъстенъ своими многочисленными литературными трудами. Онъ принадлежалъ, какъ и его однофамилецъ, издатель «Московскаго Меркурія», къ числу ревностныхъ карамзинистовъ; свою литературную дъятельность онъ началъ семнадцати лътъ—изданіемъ «Журнала для милыхъ» (1804). Макаровъ, какъ самъ позднъе сознавался, въ первый разъ встрътилъ Карамзина въ типографіи и тотчасъ же поднесъ ему билетъ на «Журналъ для милыхъ». Карамзинъ поблагодарилъ его и сказалъ: «въ первый разъ еще вижу дътей журналистами». Онъ зналъ уже журналъ Макарова: содержаніе журнала была пустота съ сентиментальностью и какое-то жалкое и безсильное поползновеніе къ непристойности.

«Съверный Въстникъ» Мартынова, по выходъ первой книги, далъ совътъ, чтобъ «милыя и въ руки не брали этого журнала». Юный Макаровъ началъ издавать его съ помощью одного сту-

дента славяно-греко-латинской академіи И. В. Смирнова; цёлью его было не одно угожденіе милымъ, но опроверженіе обвиненій Шишкова, направленныхъ противъ Карамзина, однако во всемъ журналъ и подозръвать нельзя такого героическаго предпріятія! Полемика была поручена сотрудницамъ, извъстнымъ только однимъ издателямъ.

По словамъ М. А. Дмитріева, сотрудницами его были двъ кроатки, по обстоятельствамъ прівхавшія въ Москву-очень юныя дъвицы: княгиня Елизавета Трубеска и сестра ея А. Безнино. Онъ



А. В. Макаровъ. Съ портрета неизвъстнаго художника.

учились по-русски у того же студента Смирнова. Имъ-то ввърена была критика. Журналъ не могъ, однако, продолжаться. Тогда издатели уговорили одну изъ сотрудницъ издавать другой, отъ своего имени. Она не задумалась и немедленно объявила въ газетахъ о новомъ журналъ «Амуръ» и перевела свою фамилію порусски, т. е. виъсто кн. Трубеска подписывалась подъ программой княжна Елизавета Трубецкая. Княжна такого имени и фамиліи была изв'єстна въ Москв'є въ большомъ св'єть; можно себ'є представить, сколько хлопоть стоило это бъдному Макарову. Журналъ не состоялся и объ кроатки отъбхали ни съ чъмъ заграницу.

41

Въ 1811 году Макаровъ издавалъ въ Москвъ «Журналъ драматическій», ежемъсячно небольшими книжками: вышло всего 11 книжекъ. Въ журналъ помъщались пьесы драматическія, театральные разборы, стихотворенія и пр.; въ немъ борьба съ послъдователями Шишкова была въ полномъ разгаръ. Позднъе Макаровъ писалъ небольшія статьи о преданіяхъ старины рязанской и московской, а также и библіографическія извъстія о старыхъ книгахъ: въ «Наблюдателъ», «Дамскомъ Журналъ», «Молвъ», «Репертуаръ», «Отечественныхъ Запискахъ» и «Московитянинъ».

Особенно интересны его разсказы о жизни недостаточныхъ помъщиковъ, осуждавшихъ себя на въчное житье въ подмосковныхъ и другихъ имъніяхъ. По словамъ его, жилыя постройки ихъ большею частію состояли изъ двухъ деревянныхъ связей, раздъленныхъ сънями, которыя, однакожъ, впослъдствіи обращались иногда въ пріемную комнату, съни же прирубались съ боковъ; все это было крыто соломенными снониками, иногда тростникомъ.

У нъкоторыхъ господъ бывали небольшіе домики, выстроенные хотя и прочно, но безъ законовъ симметріи — кое-какъ; на этихъ домикахъ, вчастую на переднемъ фасъ, между ужасными проствиками, бывало только четыре окна, а надъ крышею торчала одна безобразно-широкая и кривая труба, размалевываемая только для прібзда гостей или для праздника известью. Печи въ этихъ зданіяхъ, худо складенныя и послѣ ихъ топки неумъло закрываемыя, очень часто производили угаръ и потому неръдко случалось видъть хозяевъ съ обвязанными головами. Съ этой стороны зимняя жизнь нашихъ помъщиковъ бывала для нихъ не радостна. Нъкоторыя изъ такихъ печей собраны были еще изъ самыхъ старинныхъ изразцовъ, на иныхъ изъ нихъ изображались и такія эмблемы, какъ напримъръ: «Купидо обуздываетъ льва, или его же льва, онъ же, Купидо, сочиняеть агнцемъ» и проч. На другихъ кафляхъ рисовались голландскіе рыбаки на ловл'є сельдей. Такіе, наприм'єръ, въ деревенскомъ дом' Макаровыхъ сберегались отъ прад'еда, который, какъ мы выше говорили, служилъ при Петръ и имъть случай доставать ихъ прямо изъ Голландіи. Отъ такой выписки кафлей изъ Голландіи и вст наши печи приняли на Руси названіе голландскихъ.

Печи дълались на одинъ фасонъ, колонками, которыми обыкновенно убирались самыя богатъйшія наши печи во впадинахъ и лежанкахъ. Заслонки на этихъ печахъ навъшивались обыкновенно латунныя, со многими отверстіями, но теплыхъ душниковъ проводить не умъли и при затопкъ печи дымъ изъ душника для помъщика быль дёломъ обыкновеннымъ. Туть суетились за глиной, за мякиннымъ хлёбомъ, мазали печь и портили все до-нельзя.

Стъны помъщичьихъ домовъ украшались картинками нъмецкой гравировки, всего чаще миоологическими, въ числъ которыхъ бывало всегда нъсколько одинаковыхъ, напримъръ амуры. Вмъсто офортовъ бълъли ящики съ чучелами бълокъ, хорьковъ, щеглятъ, снигирей и проч.

Передъ домами густо росли березки, ивнякъ; старики увѣряли, что густо насаженныя деревья служатъ лучшею защитою строенія отъ бурь и зимнихъ мятелей. Въ большихъ комнатахъ, какъ, напримѣръ, залы и гостиныя, у богатыхъ помѣщиковъ печей совсѣмъ не было: по зимамъ въ нихъ не жили.

Путешествіе по дорогамъ какого нибудь пом'єщика тянулось большой вереницей и экипажей десять считалось очень малой свитой.

На заставахъ всюду были караулы полицейскихъ чиновниковъ—этотъ обычай былъ повсемъстный въ Европъ. Каждый долженъ былъ при протздъ записываться, но никто въ то время не записывался своимъ именемъ, а говорилъ имя, какое ему взбредетъ на умъ. Эта свобода на заставахъ перешла къ намъ съ заставъ заграничныхъ; тамъ, по словамъ Карамзина, чего-чего не говаривалъ протважающій. Шлагбаумовъ не было, вмъсто нихъ стояли на полуизломанныхъ колесахъ рогатки, охранявшіяся наемными полицейскими нижними чинами, десятниками.

Въ караульнъ сидълъ въ худомъ колпакъ и въ позатасканномъ халатъ, нъкогда бъломъ, какой нибудь отставной прапорщикъ.

Богатые и знатные помъщики ъхали цълымъ караваномъ; при томъ состояніи дорогъ, въ какомъ онъ были въ то время, при ъздъ по ухабамъ, пескамъ и бревенчатой мостовой, поъздка, напримъръ, изъ Петербурга въ Москву выходила настоящимъ путешествіемъ, затруднительнымъ и тяжелымъ.

Знатный баринъ, трогаясь въ путь, впередъ отправлялъ поваровъ съ цѣлой походной кухней и провизіей. Съ нимъ отправлялся дворецкій съ винами, столовымъ бѣльемъ и серебромъ. Еще раньше отправлялся обойщикъ съ коврами, занавѣсками, постелями и бѣльемъ. Въ городахъ доставали квартиру для ночлега или у знакомыхъ, или у зажиточныхъ купцовъ.

Въ деревняхъ выбирали почище избу и отдёлывали коврами и занавъсками. Потомъ уже отправлялись господа съ шутами и кормилицами, съ дътьми и няньками, гувернерами и гувернантками и ъхали такъ дней 7 или 8 до Москвы. Какъ въ Екатерининское время, такъ и въ Павловское — путешествовать безъ конвойныхъ

было небезопасно — тогда еще слухи не умолкали о разныхъ Верещагиныхъ, Рощиныхъ, Дубровиныхъ и другихъ дорожныхъ удальцахъ, которые шутить не любили.

Въ числѣ барской свиты въ тѣ времена непремѣнно находились казаки и гусары изъ собственныхъ дворовыхъ людей, а также и изъ настоящихъ солдатъ, выпрошенныхъ на-слово въ отпускъ у разныхъ начальниковъ московскихъ сводныхъ батальоновъ. Вся такая стража прицѣпляла къ себѣ разнаго рода оружіе — сабли, шпаги, пищали, кинжалы.

Дорога была всюду несносная, то по выбитымъ деревяннымъ бревенчатымъ мостовымъ, то по камнямъ, ямамъ и пескамъ. Первое порядочное сообщеніе между Москвою и Петербургомъ основалось только въ 1820 году.

Въ этомъ году князь Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ, долго жившій заграницей, составилъ компанію съ своими друзьями на акціяхъ въ 75,000 руб. асс. и завелъ дилижансы, которые тогда назывались почтовыми колясками. Въ это же время казна стала прокладывать и шоссейную дорогу. Предпріятіе Воронцова встрътило полное сочувствіе публики, и 1 сентября 1820 г. изъ Большой Морской, изъ отдъленія конторы дилижансовъ, отправился первый такой поъздъ въ Москву, состоявшій изъ семи пассажировъ разнаго званія, мужчинъ и женщинъ.

При этомъ отправленіи присутствовали: министръ почтъ князь А. Н. Голицынъ, К. Я. Булгаковъ и множество любопытныхъ, которые смотръли на дилижансы, какъ на чудо. Немедленно послъ перваго отправленія подписались на второе восемь пассажировъ, и число ихъ безпрестанно умножалось. Даже знатныя особы брали дилижансы. Ъздить въ нихъ было въ модъ.

Въ первыя десять лътъ между Москвою и Петербургомъ проъхало въ дилижансахъ 33,603 человъка; во второе десятилътіе, не смотря на соперничество многихъ возникшихъ частныхъ заведеній,—до 50,000 человъкъ. Въ третье десятилътіе, когда уже открыты были отправленія казенныхъ почтовыхъ каретъ и брикъ, число пассажировъ стало уменьшаться.

Въ теченіе тридцати лъть, съ 1 сентября 1820 года по 1 сентября 1850 года, первоначальное въ Россіи заведеніе дилижансовъ собрало за мъста 3.810,534 р. 22 к. сер. Послъ этого общество передало акціи, стоившія сначала каждая 1,000 р. ассигн., за 600 р. сер. за штуку своему управляющему Ө. Д. Серапину.

Возвращаясь къ загороднымъ домамъ нашихъ вельможъ, стоявшимъ въ XVIII столътіи вблизи Дъвичьяго поля, мы находимъ на углу нынъшней Мало-Царицынской улицы домъ князя Никиты Юрьевича Трубецкого, извъстнаго генералъ-прокурора въ царствованіе императрицы Елисаветы и не менъе извъстнаго сановника, ненавидимаго петербургскою чернью. Трубецкой быль, по разсказамъ современниковъ, человъкъ непостоянный, подобострастный, коварный, жестоко обращавшійся съ подсудимыми и собственноручно бивавшій ихъ. Жестокосердіе его доходило до того, что онъ, въ комиссіи для суда надъ Остерманомъ и Минихомъ, подалъ голосъ о колесованіи и четвертованіи ихъ живыми. Онъ безъ вины гналъ зятя своего графа Головкина и засудилъ его, въ чемъ на смертномъ одръ каялся вдовъ изгнанника. Трубецкой былъ судьей тоже канцлера графа Бестужева.

Когда онъ допрашивалъ лично фельдмаршала Миниха и, однажды, укоряя его въ большой тратъ людей при осадъ Данцига, спросиль: чёмъ можешь ты въ томъ оправдаться?—«Продолжайте, отвъчаль Минихъ, -- читайте мнъ и другіе вопросные пункты, я на все вдругъ отвъчу». По прочтеніи ихъ онъ произнесъ свое оправданіе съ уб'єдительнымъ и сильнымъ краснор вчіемъ, ссылаясь на понесенія, хранящіяся въ военной коллегіи. — «Во всемъ этомъ, говорилъ покоритель Данцига-буду отвъчать передъ судомъ Всевышняго. Тамъ, конечно, оправдание мое будеть лучше принято». Въ одномъ только, по словамъ фельдмаршала, онъ долженъ былъ упрекать себя, что не подвергь заслуженному наказанію Трубецкого, когда последній, состоя въ должности генераль-кригсь-комиссара во время турецкой войны, быль обвинень въ растратв казенныхъ денегъ. — «Этого, заключилъ свои объясненія съ Трубецкимъ Минихъ,—я себъ не прощу и это моя единственная вина». Минихъ, видя явныя натяжки и недоброжелательство къ нему Трубецкого, наконецъ объявилъ ему, чтобы онъ самъ составилъ къ его подписи отвътные пункты, какіе пожелаетъ. Трубецкой также пристрастно допрашиваль и Гросса, воснитателя дътей графа Остермана, родного брата Генриха Гросса, бывшаго потомъ министромъ во Франціи, въ Пруссіи, Польшт и Англіи. Несчастный Гроссъ, не чувствовавшій за собою никакой вины, со страха лишилъ себя жизни насильственнымъ образомъ. При Трубецкомъ Правительствующій Сенать, котораго власть была уменьшена въ предшествовавшія царствованія Верховнымъ тайнымъ совътомъ и Высокимъ кабинетомъ, снова былъ возведенъ на прежнюю степень, какъ быль при Петръ: сенаторамъ предоставлено право доносить безъ всякаго пристрастія о происходящемъ вредѣ въ государствъ и о беззаконникахъ, имъ извъстныхъ.

Трубецкимъ былъ составленъ высочайше утвержденный докладъ: «о запрещени отсъкать правую руку преступникамъ, осужденнымъ на въчную работу, чтобы они могли быть способны къ оной и не получали напрасно пропитанія». Князь Н. Ю. Трубецкой былъ сынъ боярина Юр. Юр., родного брата фельдмаршала Петра II, Ив. Юр.; родился онъ въ 1700 году, вступилъ на службу въ Преображенскій полкъ въ 1722 г. Въ 1730 г. былъ генералъмаюромъ и кавалергардскимъ поручикомъ и въ 1731 г. былъ сдъланъ премьеръ-маюромъ Преображенскаго полка. Въ ужасный въкъ Бирона онъ былъ кригсъ-комиссаромъ и къ дълу несчастнаго Волынскаго хотя и былъ прикосновененъ, но вышелъ сухъ. Въ 1740 г. онъ былъ назначенъ сибирскимъ губернаторомъ, но съумълъ кстати отказаться отъ дальней поъздки.

Въ царствование императрицы Елисаветы Трубецкой былъ награжденъ орденомъ св. Андрея Первозваннаго и получилъ богатыя деревни въ Лифляндіи и почти все время царствованія этой царицы исправляль многотрудную должность оберь-прокурора. Императорь Петръ III очень любилъ Трубецкого и пожаловалъ его полковникомъ Преображенского полка. Онъ быль однимъ изъ членовъ Совъта, собиравшагося ежедневно въ комнатахъ государя подъ собственнымъ его предсъдательствомъ, о дълахъ государственныхъ. Болотовъ и княгиня Дашкова разсказывають, что когда Петръ III, при вступленіи на престоль, успъль уже вмъсто прежнихъ темно-зеленыхъ мундировъ одъть гвардію въ новую форму, узкую и неудобную, но отличавшуюся щегольствомъ и пестротою, и когда вев придворныя лица, въ угоду императору, успъли преобразиться въ военныхъ людей, нъкоторые изъ нихъ представляли очень забавныя фигуры; въ числъ такихъ явился и князь Трубецкой, до этого времени извъстный за дряхлаго, умирающаго подагрика съ опухшими ногами. Трубецкой быль низенькій, толстый старикъ.

При вступленіи императрицы Екатерины II на престоль, онь быль лишень званія полковника Преображенскаго полка. Это званіе до Петра III принадлежало однимъ царственнымъ особамъ. Екатерина, по вступленіи на престоль, объявила при этомъ ему, что желаеть служить съ нимъ въ одномъ полку и увѣрена, что онъ уступить ей начальство. Трубецкой былъ переименованъ въ полковники, а 9-го іюня 1763 года уволенъ отъ всѣхъ должностей съ полнымъ пенсіономъ и единовременнымъ награжденіемъ въ 50,000 руб. и съ повелѣніемъ давать ему, не въ примъръ другимъ, пристойный караулъ, когда будетъ находиться въ столицахъ. Трубецкой былъ очень друженъ съ княземъ Антіохомъ Кантемиромъ.



Домашній спектакль въ барскомъ домѣ въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Съ гравюры того времени.

Россійскій Ювеналъ посвятиль ему свою седьмую сатиру. Мнѣніе Кантемира о Трубецкомъ, какъ друга, крайне пристрастно.

Послёдніе годы своей жизни князь Трубецкой жиль въ Москвъ, умерь въ 1768 году и похоронень въ Чудовомъ монастыръ. Князь Трубецкой быль женать два раза—первая его жена была графина Анастасія Гаврил. Головкина, а вторая Анна Даниловна Хераскова, урожденная княгиня Друцкая; извъстный писатель Мих. Матв. Херасковъ приходился ему пасынкомъ.

Отъ обоихъ браковъ онъ имълъ семь сыновей и трехъ дочерей. Одна изъ его дочерей княгиня Елена была за княземъ Ал. Ал. Вяземскимъ, знаменитымъ генералъ-прокуроромъ, въ царствованіе императрицы Екатерины П. Князь Ник. Трубецкой былъ одинъ изъ богатъйшихъ людей своего времени какъ самъ по себъ, такъ и но женитьбъ на графинъ Головкиной.

Впоследствій къ этой фамиліи присоединились еще богатства графовъ Румянцевыхъ, вследствіе женитьбы князя Юр. Ник. на графинъ Дарьъ Алексъевнъ Румянцевой. Эти богатства въ концъ концовъ раздълились между многочисленными представителями фамиліи князей Трубецкихъ.

Въ приходъ Іоанна Предтечи, что у Дъвичьяго поля, на Большой улицъ стоялъ большой домъ генералъ-поручика Николая Петровича Архарова. Имя этого генерала нъкогда гремъло славой хорошаго сыщика въ дълахъ полицейскихъ и слъдственныхъ.

П. Бартеневъ говоритъ, что сохранилось преданіе, будто начальникъ парижской полиціи при Людовикъ XV, Сартинъ, написалъ къ Архарову письмо, въ которомъ выражалъ удивленіе его талантливости въ открытіи преступленій и въ быстротъ слъдствій. Архаровъ съ 15-лътняго возраста началъ службу рядовымъ въ Преображенскомъ полку. Въ 1761 году онъ получилъ первый офицерскій чинъ и, вскоръ по восшествіи на престоль Екатерины П, вступилъ въ полицію.

Простое обращеніе съ народомъ и особенно умѣніе красно и въ то же время понятливо говорить съ нимъ облегчало Архарову его трудную должность. Служебнымъ своимъ возвышеніемъ Архаровъ обязанъ Орловымъ, съ которыми былъ близко знакомъ. По словамъ Хмырова, онъ, въ 1772 г., переведенъ изъ преображенскихъ капитанъ-поручиковъ въ полицію съ чиномъ арміи полковника. Когда въ Москвъ открылась чума и вспыхнулъ мятежъ въ 1771 году, Архаровъ способствовалъ вмъстъ съ гр. Гр. Орловымъ успокоенію столицы и былъ оставленъ въ ней оберъ-полиціймейстеромъ (первый московскій оберъ-полиціймейстеръ былъ Грековъ);

вскоръ Архаровъ былъ переименованъ въ московскіе губернаторы. Особенную дъятельность въ Москвъ онъ обнаружилъ въ 1774 и 1775 годахъ, когда тамъ производилось следствіе надъ пугачевскимъ бунтомъ и потомъ торжествовалось общее замирение государства. Фамилія Архарова сдёдалась изв'єстною по всей Россійской имперіи и его даръ проницательности до сихъ поръ еще живеть въ московскихъ преданіяхъ. Архаровъ зналь до малъйшихъ подробностей все, что дёлалось въ городё; съ изумительною быстротою отыскивалъ всевозможныя пропажи, умель читать въ чертахъ и выраженіяхъ лица приводимыхъ къ нему людей, неръдко по одному этому безошибочно ръшалъ: правъ или виновать подозрѣваемый и съ помощью самыхъ оригинальныхъ средствъ обнаруживалъ самыя сокровенныя преступленія. Архаровъ имътъ помощникомъ Шварца, одно имя котораго держало въ страхъ всю Москву. Мъсто дъйствій Архарова было въ Москвъ Рязанское подворье, помъщавшееся на Мясницкой улицъ, въ началъ ея отъ Лубянской площади; въ домъ этомъ теперь находится духовная консисторія. Тамъ въ большомъ дом'в содержали людей, состоявшихъ подъ следствіемъ, секли, пытали и проч.

Въ немъ же, въ 1792 г., держали и, какъ говорятъ, тоже пытали знаменитаго Новикова. Екатерина II впослъдствіи вызвала Архарова изъ Москвы и поручила ему сначала такъ называемыя водяныя комуникаціи, въ управленіи коими надлежало имътъ часто дъло съ простымъ народомъ, со всъми барочниками и перевозчиками; потомъ назначила его намъстникомъ новгородскимъ и тверскимъ.

Особенно онъ отличился въ шведскую войну (1788—1780) быстрою доставкою ополченій изъ мелкопом'єстныхъ дворянъ и причетниковъ.

Въ важнъйшихъ полицейскихъ случаяхъ Екатерина неръдко призывала его во дворецъ, напр., когда пропалъ изъ придворной церкви образъ Толгской Богоматери въ богатомъ серебряномъ окладъ съ драгоцънными камнями, цънимый около 8,000 рублей, которымъ императрица Анна Іоанновна благословляла Елисавету Петровну, а послъдняя Екатерину П при бракосочетании. Образъ находился въ Зимнемъ дворцъ съ 1764 года и въ покражъ его подозръвали одного изъ церковныхъ истопниковъ. Онъ былъ найденъ Архаровымъ на второй денъ послъ покражи безъ оклада, у вала, близъ Семеновскаго полка; впослъдствіи въ воровствъ его подозръвали гвардейскихъ солдатъ.

Въ другой разъ, когда онъ занималъ еще должность московскаго оберъ-полиціймейстера, въ Петербургѣ приключилась значительная покража серебряной утвари.

По розысканіямъ возникло подозрѣніе, что похищенныя вещи направлены въ Москву, о чемъ немедленно и былъ увѣдомленъ Архаровъ. Но онъ отвѣчалъ, что серебро не было вовсе привезено въ Москву и находится въ Петербургѣ, въ подвалѣ подлѣ дома оберъ-полиціймейстера; тамъ оно и найдено.

Въ запискахъ Храповицкаго находимъ слъдующія отмътки объ Архаровъ, сказанныя государыней; такъ, въ одномъ мъстъ читаемъ: «Похвалена расторопность Архарова, и что онъ хорошъ въ губерніи, но негоденъ при дворъ». Въ другомъ мъстъ: «Увидя пріъхавшаго Архарова: «с'est un intriguant de plus. Онъ годъ и 8 мъсящевъ здъсь не былъ. П est mieux là qu'ici».

Въ разсказахъ московскихъ старожиловъ нѣкогда пользовался недоброй славой такъ называемый суровый Архаровскій полкъ и въ строю его считалось восемь батальоновъ. Имя архаровца служитъ въ народѣ какъ синонимъ плута.

При восшествіи на престоль императорь Павель даль Архарову, вмѣстѣ съ званіемъ московскаго военнаго губернатора, этотъ полкъ, назначивъ его шефомъ; помѣстили полкъ въ Екатерининскомъ дворцѣ, и онъ составлялъ тогда московскую полицейскую стражу.

Но еще ранве этого въ Москвъ были полицейские драгуны, сформированные въ 1750 году, когда на дорогъ изъ Москвы въ Петербургъ появилось много разбойниковъ. Объ полныя роты этихъ драгунъ состояли при полиціи въ самой чертъ города, остальныя роты были распредълены по окрестностямъ.

Также и во время бывшаго пугачевскаго бунта, когда личная безопасность составляла одинь изъ труднъйшихъ вопросовъ для городского управленія, быль призванъ еще въ Москву полкъ егерей; послъдніе были одъты въ свътло-зеленые мундиры, на головъ родъ картуза съ круглой тульей, съ лъвой стороны къ правой огибало тулью перо или султанъ, придержанный кокардой, а длинный круглый козырекъ былъ у нихъ обложенъ мъдью.

На третій день, при вступленіи на престоль императора Павла, Архаровь быль назначень вторымь петербургскимь губернаторомь. Архаровь, въ первый день царствованія Павла, вмѣстѣ съ гр. Растопчинымъ явился въ домъ гр. Орлова-Чесменскаго, котораго немедленно привель къ присягѣ и за это получиль Андреевскую ленту, снятую государемъ съ собственнаго плеча. Въ день коронованія Павла Архарову дано двё тысячи душъ, но вслёдъ затёмъ онъ лишился губернаторства и былъ высланъ въ свое тамбовское имёніе, гдё прожиль три года вмёстё съ своимъ братомъ.

По разсказамъ Н. Греча, Архаровъ палъ вмѣстѣ съ полиціймейстеромъ Чулковымъ вотъ по какому случаю. Вслѣдствіе его распоряженій, въ Петербургѣ непомѣрно вздорожало сѣно. На общее ихъ паденіе была сдѣлана каррикатура: Архаровъ былъ представленъ лежащимъ въ гробу, выкрашенномъ новою краскою полицейскихъ будокъ, черною съ бѣлою полосою; вокругъ него стояли свѣчи въ новомодныхъ уличныхъ фонаряхъ, у ногъ стоялъ Чулковъ и утиралъ глаза сѣномъ.

Въ 1800 году Архаровъ получилъ позволеніе жить въ Москвъ. Домъ его отличался радушіемъ и гостепріимствомъ. Помимо бывшихъ его сослуживцевъ, полицейскихъ чиновниковъ, его посъщали многіе и изъ тогдашняго высшаго общества.

Князь Вяземскій въ своихъ воспоминаніяхъ приводить случай съ Сумароковымъ, бывшій будто еще во время его службы въ Москвъ. Въ какой-то годовой праздникъ пріъхаль къ Архарову съ поздравленіемъ Сумароковъ и привезъ новые стихи свои, напечатанные на особыхъ листкахъ. Раздавъ по экземпляру хозяину и гостямъ-знакомымъ, спросилъ онъ объ имени одного изъ посттителей, ему неизвъстнаго. Узнавъ, что онъ чиновникъ полицейскій и довъренный человъкъ у хозяина дома, онъ и ему подарилъ экземплярь. Общій разговорь коснулся драматической литературы, каждый высказываль свое мнёніе, новый знакомець Сумарокова изложилъ и свое, которое, по несчастію, не сходилось съ его мнъніемъ. Съ живостью вставъ съ мъста, подходить онъ къ нему и говорить: «Прошу покорнъйше отдать мнъ мои стихи, этоть подарокъ не по васъ, а завтра для праздника пришлю вамъ возъ съна или куль муки». Жихаревъ говоритъ 71), что Архаровъ, живя на покож, читалъ иностранныя газеты и постоянно следиль за всеми политическими происшествіями въ Европъ; онъ еще въ 1805 году предсказываль неизбъжную войну нашу съ французами.

Н. П. Архаровъ имътъ внёшность крайне антипатичную, какую-то отталкивающую отъ него каждаго. Женатъ онъ не былъ; умеръ онъ въ 1814 г. въ тамбовскомъ своемъ имъніи, въ богатомъ селъ Разсказовъ, и похороненъ въ Трегуляевомъ монастыръ, подъ, Тамбовомъ. Архаровъ имътъ побочную дочку отъ француженки, которой и передалъ часть своего наслъдства.

Одинъ изъ воспитанниковъ Архарова былъ извъстенъ какъ литераторъ и издатель; у Архарова былъ братъ, Иванъ Петровичъ участвовавшій въ морейской экспедиціи и помогавшій графу А. Г. Орлову въ увозѣ изъ Ливорно извѣстной самозванки Таракановой. Иванъ Петровичь Архаровъ быль совершенная противоположность своего брата, быль всѣми любимъ и уважаемъ за свою честность и открытый характеръ; у него было двѣ дочери, старшая была замужемъ за графомъ Соллогубомъ, отцомъ извѣстнаго писателя; вторая, Александра Ивановна, была замужемъ за А. В. Васильчиковымъ. Послѣдняя передавала Бартеневу живо сохранившійся въ ея памяти ихъ быстрый отъѣздъ изъ Москвы, во время немилости Павла, и когда, въ числѣ выражавшихъ къ нимъ участіе особъ, пріѣхалъ и Карамзинъ съ большою пачкою книгъ, чтобы изгнанникамъ было чѣмъ разгонять скуку въ ихъ ссылкѣ. У Ивана Петровича было прекрасное подмосковное село Иславское, въ которомъ онъ давалъ большіе праздники, куда съѣзжались погостить всѣ сосѣди и москвичи.

Графъ Соллогубъ, въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ: «Я видѣлъ впослѣдствіи пространные сады села Иславскаго, развалины деревни, флигеля для пріѣзжавшихъ и самый помѣщичій домъ, сохранившій легендарное значеніе». Иславское впослѣдствіи перешло въ родъ Васильчиковыхъ. Какъ уже мы говорили, Иванъ Петровичъ былъ человѣкъ строгой честности, добрый, простой, откровенный.

О немъ сохранились слъдующие два анекдота. Встрътивъ на старости товарища юности, много десятковъ лътъ имъ не виданнаго, онъ, всплеснувъ руками, покачалъ головой и воскликнулъ невольно: «Скажи мнъ, другъ любезный, такъ ли я тебъ гадокъ, какъ ты мнъ?» Онъ имълъ слабость притворяться, что хорошо знаеть французскій языкь, хотя не зналь его вовсе. Прівзжаеть къ нему однажды старый пріятель съ двумя рослыми сыновьями, для образованія коихъ денегъ не щадиль. «Я, говорить онъ, Иванъ Петровичъ къ тебъ съ просьбою: проэкзаменуй-ка моихъ парней во французскомъ языкъ. Ты въдь дока»... Иванъ Петровичъ подумаль, что молодыхъ людей кстати спросить объ ихъ удовольствіяхъ, и сообразилъ фразу: «Messieurs, comment vous divertissez vous?», но брякнулъ: «Messieurs, quoique vous averti» 78). Юноши остолбенъли. Отецъ сталъ бранить ихъ за то, что они ничего не знають, даже такой бездёлицы, что онъ обмануть и деньги его пропали, но Иванъ Петровичъ утвшилъ его заявленіемъ, что самъ виновать, обратившись къ молодымъ людямъ съ вопросомъ, еще слишкомъ мудренымъ для ихъ лътъ.



## ГЛАВА XVI.

Домъ графа Кириллы Разумовскаго.—Влескъ русскаго двора въ XVIII въвъ. — Франты и модистки стараго времени. — Академія Наукъ при Разумовскомъ. — Жизнь стараго вельможи.— Отставка гетмана.— Разсказы про его жену.— Показаніе Мировича.—Служба въ сенатъ и житье въ столицъ.— Пропажа 20 тысячъ душъ. — Нъсколько анекдотовъ. — Карета Разумовскаго. — Домъ графа на Воздвиженкъ.— А. К. Разумовскій.— Роскошь Разумовскаго дома, сады, пруды, оранжереи и другія ботаническій диковинки. — Характеръ Алексъя Разумовскаго. — Разумовскій какъ министръ народнаго просвъщенія. — Дъти графа. — Ихъ странности. — Иллюминатъ Перренъ. — Несчастная судьба графа Кирилла.



А ДЪВИЧЬЕМЪ полъ, въ приходъ Знаменія Богородицы, стоялъ загородный дворъ графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго; этотъ дворъ, какъ и Гороховскій дворъ родного брата его, стоявшій на наемной землъ Спасо-Андроніева монастыря, былъ пожалованъ императрицей Елисаветой Петровной, во время ея пребыванія въ Москвъ въ 1744 году. Кириллъ Разумовскій, при пышномъ дворъ Елисаветы, былъ настоящій вельможа, не столько по почестямъ и знакамъ отличія, сколько по собственному достоинству и тонкому врожденному умѣнію

держать себя. Отсутствіе геніальных способностей въ немъ вознаграждалось, какъ говоритъ Гельбигъ, страстною любовью къ отчизнъ, правдивостью и благотворительностью, качествами, которыми онъ обладалъ въ высшей степени и благодаря которымъ онъ заслуживалъ всеобщее уваженіе.

Императрица Екатерина II про него говорить: «Онъ былъ хорошъ собою, оригинальнаго ума, очень пріятенъ въ обращеніи и умомъ несравненно превосходилъ брата своего, который также былъ красавець, но былъ гораздо великодушнъе и благотворительнъе его». «Я не знаю другой семьи», продолжаетъ Екатерина, «которая, будучи въ такой отивнной милости при дворъ, была бы такъ всъми любима, какъ эти два брата». Кириллъ Разумовскій былъ хорошо образованъ для своего времени, онъ отлично говорилъ по-французски и по-нъмецки. Обучался онъ въ Страсбургъ и въ Берлинъ у извъстнаго Леонарда Эйлера, бывшаго профессоромъ 14 лътъ при петербургской академіи.

Кириллъ Разумовскій съ молодыхъ лѣтъ пустился въ вихрь свѣта: онъ ежедневно находился въ обществѣ государыни, то при дворѣ, то у брата своего. Имя его, по словамъ Васильчикова, безпрестанно встрѣчается въ камеръ-фурьерскихъ журналахъ: то онъ дежурнымъ, то форшнейдеромъ, то онъ принимаетъ участіе въ «Кадрильи великой княгини», состоящей изъ 34-хъ персонъ, и т. д.

Блескъ двора Елисаветы былъ изумительный, щегольство и кокетство дамъ тогда было въ большомъ ходу при дворъ и всъ дамы только и думали о томъ, какъ бы перещеголять одна другую. Елисавета сама подавала примъръ щегольства; такъ, во время пожара въ Москвъ, въ 1753 году, у нея сгоръло четыре тысячи платьевъ а послъ смерти ен Петръ III нашелъ въ гардеробъ ен слишкомъ 15,000 платьевъ, частью одинъ разъ надъванныхъ, частью совершенно не ношенныхъ; два сундука шелковыхъ чулокъ; лентъ, башмаковъ и туфлей до нъсколькихъ тысячъ, болъе сотни неразръзанныхъ французскихъ матерій и проч.

Даже французы, привыкшіе къ блеску своего Версальскаго двора, не могли надивиться роскоши нашего двора. Но не одна Елисавета любила, чтобы вокругъ нея все сверкало и блистало— чрезвычайная пышность двора была и въ предшествовавшее царствованіе.

Извъстна любовь Анны Іоанновны къ роскоши и блеску, требовавшей отъ вельможъ и придворныхъ громадныхъ расходовъ, и для того, чтобы быть на хорошемъ счету у императрицы, чтобъ не затеряться въ раззолоченной толиъ, наполнявшей дворцовые аппартаменты, человъкъ, необладавшій милліонами, неминуемо долженъ былъ продавать ежегодно не одну сотню «душекъ», по нъжному выраженію извъстнаго маіора Данилова.

Придворные чины, по словамъ Миниха-сына, не могли лучшаго сдълать императрицъ уваженія, какъ если въ дни ея рожденія, тезоименитства и коронаціи пріъдуть въ новыхъ платьяхъ во дворецъ. Манштейнъ въ своихъ запискахъ пишетъ: «Придворный,



(y) Ullus (SINUS Rasumows) y

I. S. Maj. Parvae Russiae ad utranque Rapan Borysthenis Copiurumque trans Cataractas

Dux, Gamerarus, W. F. S. Sinus, Angelorus forur sum Praelectus, Imp. Mad. Scient Petropolit. Pra. . .

Dux, Gamerarus, W. S. F. Sinus, Angelorus forur sum Praelectus, Imp. Mad. Scient Petropolit. Pra. . . .

## ГРАФЪ КИРИЛЛЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ РАЗУМОВСКІЙ.

Съ гравюры Шмидта, сдъланной съ портрета, писаннаго въ 1758 г. Токе.

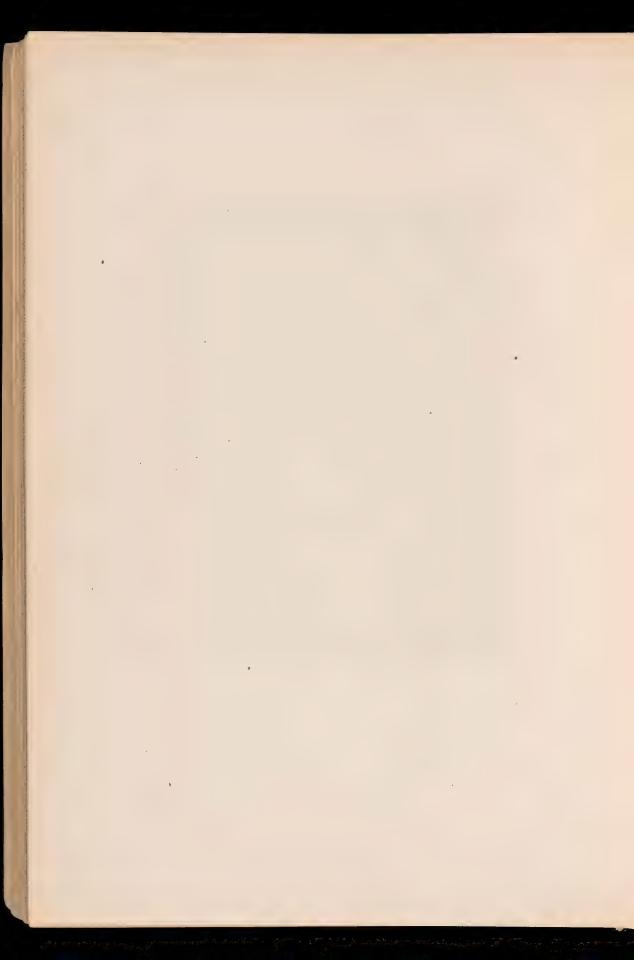

тратившій на свой туалеть въ годъ не болѣе 2,000 или 3,000 руб, былъ почти незамѣтенъ». Къ русскимъ можно было очень хорошо примѣнить сказанное однимъ саксонскимъ офицеромъ польскому королю о его вельможахъ: «Государь, надобно расширить и возвысить городскія ворота для того, чтобы могли проходить въ нихъ дворяне, несущіе на спинахъ своихъ цѣлыя деревни». Словомъ, всѣ, имѣвшіе честь служить при дворѣ, разорялись окончательно, чтобъ только быть замѣченными. Портнымъ же и моднымъ торговцамъ достаточно было прожить два года въ столицѣ, чтобъ составить себѣ большое состояніе.

Въ Екатерининскія времена покупки модныхъ вещей совершались, по большей части, въ Гостиномъ дворѣ, а не въ магазинахъ на Кузнецкомъ мосту, какъ теперь. На Ильинкѣ, около лавокъ, въ зимнее время бывали самыя модныя гулянья всей московской аристократіи, и тогдашніе волокиты назначалитамъсвиданія. На это купцы неоднократно жаловались царицѣ, говоря, «что петиметры и амурщики только галантонятъ» и мѣшаютъ имъ продавать.

Прівзды въ магазины нашихъ баръ въ тѣ времена отличались необыкновенною торжественностью. Большія, высокія кареты съ гранеными стеклами, запряженныя цугомъ крупныхъ породистыхъ голландскихъ лошадей всѣхъ мастей, съ кокардами на головахъ, кучера въ пудрѣ, гусары, егеря сзади и на запяткахъ, съ скороходами, бѣжавшими впереди экипажа; берлины, съ боковыми крыльцами, широкія сани съ полостями изъ тигровыхъ шкуръ, возницы, форейторы въ треуголкахъ съ косами, вооруженные длинными бичами; чинные и важные поклоны, привѣты рукой, реверансы и всякія другія учтивости по этикету того времени—все это представляло довольно театральную картину на улицахъ Москвы.

Но помимо гостинаго двора существовали и лавки, куда ъздили наши аристократки. Такъ, въ Екатерининскія времена была модистка Виль; здъсь продавались тогда модныя «шельмовки» (шубки безъ рукавовъ), маньки (муфточки), чепцы рожки, сороки, чепцы «королевино вставанье», а-la-грекъ подкольный женскій кафтанъ, распашныя «куръ-форме» и «фурро-форме», башмачки «стерлядки», «улиточка» и проч. Разные бантики, кружева, въ Екатерининское время, цвъты, гирлянды для наколокъ и на дамскія платья модницы покупали у тте Кампіони; «уборщикъ и волосочесъ» Бергуанъ рекомендовалъ всъмъ плъпшивымъ помаду для отращиванія волосъ изъ духовъ «Вздохи Амура», онъ же дълалъ изобрътенную имъ новую накладку для дамскихъ головокъ, въ

видѣ башенъ съ висячими садами а là Семирамидъ. Другой парикмахеръ изъ Парижа, Мюльетъ, рекомендовалъ для мужчинъ парики изъ тонкихъ бѣлыхъ нитокъ, которые такъ легки и нокойны, что вѣсятъ только девять лотовъ; одѣвая ихъ, не надо помадить толстымъ слоемъ сала и обсыпать мукою; голландецъ Шумахеръ, въ Китаѣ-городѣ, на Өомовскомъ подворъѣ, продавалъ полотна и кисеи; портной Жуковъ публиковалъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 1777 года, что онъ имѣетъ плисовые кафтаны, на разныхъ мѣхахъ винчуры, и новаго фасона чинчиры.

Возвращаемся къ молодому франту и моднику Кириллъ Разумовскому. Черезъ годъ по возвращении изъ-за границы онъ быль назначень президентомъ Академіи Наукъ. Назначеніе 22-хъ-лътняго молодого человъка было мотивировано слъдующимъ аргументомъ: «въ разсужденіи усмотрѣнной въ немъ особливой способности и пріобрътеннаго въ наукахъ искусства». Дъла въ тъ времена шли не особенно блистательно, назначенный для поправленія ихъ, Разумовскій тоже ихъ не поправиль. Въ университетъ и гимназіи при Академіи учениковъ совсёмъ почти не было. Для набора лучшихъ учениковъ въ Москву посылали извъстнаго В. К. Третьяковскаго. Такіе набранные студенты изъ семинарій кутили, дрались между собою и грубили начальнику. Но вскоръ дъла поправились и въ числъ студентовъ явились извъстные: Барсовъ, Румовскій и Поповскій. Кириллъ Разумовскій, всл'ядствіе именного изустнаго указа императрицы, предписаль, дабы при Академіи переводили и печатали книги гражданскія различнаго содержанія, въ которыхъ польза и забота соединена была бы съ пристойнымъ къ свътскому житію нравоученіемъ». Въ годъ назначенія президентомъ Разумовскаго состоялась и свадьба его съ Нарышкиной. Описаніе этой пышной свадьбы мы привели уже выше, говоря о родъ Нарышкиныхъ. Спустя четыре года, графъ былъ назначенъ гетманомъ Малороссіи, — но, какъ онъ самъ сознавался, послёднимъ фактически онъ никогда не былъ, —послъдній гетманъ Малороссіи. по словамъ его, былъ Иванъ Мазепа. Но графъ гетманъ въ своемъ Глуховъ жилъ царькомъ. Въ универсалахъ своихъ употреблялъ старинную формулу: «Мы», «нашимъ», «намъ», «того ради приказуемъ». «данъ въ Глуховъ и т. д.». При немъ находились тълохранители, большая конная команда. Эта команда была одёта въ зеленые гусарскіе мундиры и занимала караулы при дворцѣ. Глуховскій дворъ былъ копіей петербургскаго двора въ миніатюръ: во дворцъ быль полный придворный штать: капеллань, капельмейстерь, сотникъ, конютій и проч. При дворъ находились казаки «бобровники», стръльцы и пташники, обязанность которыхъ была ловить на гетмана бобровъ и стрълять всякую дичину къ столу.

Въ торжественные дни бывали выходы въ церковь и молебны съ пушечною пальбою. Во дворцѣ давались банкеты съ музыкой и бывала даже французская комедія.



Графъ Алексъй Кирилловичъ Разумовскій. Съ портрета, приложевнаго къ соч. Васильчикова «Семейство Разумовскихъ».

Особенно пышенъ былъ столъ у Разумовскаго; самыя утонченныя блюда приготовляли у него французскіе повара, выписанные имъ изъ Парижа. Графъ очень любилъ полакомиться, но не забывалъ бѣдныхъ и дѣлился со всякимъ своимъ пожиткомъ. Сущестарая москва.

ствуеть множество анекдотовь про его лукулловскіе об'єды, гд'є за пышной трапезой сид'єли званые и незваные и не только 'єли за столомъ, но и уносили кушанья въ карманахъ.

Существуетъ преданіе, что пристрастіємъ ко всему французскому и введеніемъ французскаго языка во всеобщее употребленіе Россія обязана Кириллу Григорьевичу Разумовскому и другу его Ив. Ив. Шувалову. Въ ихъ время весь дворъ бредилъ французами и подражалъ и преклонялся всему, что къ намъ приходило изъ Парижа. Этимъ подражаніемъ, кажется, по сейчасъ страдаетъ русское общество. По смерти императрицы Елисаветы, галоману-гетману пришлось учиться прусской экзерциціи. Императоръ Петръ III, вступивъ на престоль, сталъ заставлять всёхъ изнёженныхъ царедворцевъ Елисаветы ежедневно выдёлывать передъ дворцомъ новое прусское ученіе, введенное имъ въ войска. Новому правилу вынужденъ былъ подчиняться и Разумовскій; чтобъ не быть предметомъ насмѣшекъ государя, Разумовскій взялъ къ себѣ молодого офицера и каждый день бралъ у него уроки военнаго артикула съ эспантономъ въ рукахъ.

Какъ гетманъ ни трудился, а все-таки ему приходилось глотать насмъшки и выговоры. Императоръ поклонялся всему прусскому и хвастался предъ гетманомъ тъмъ, что Фридрихъ произвелъ его въ генералъ-мајоры прусской службы.

— Вы можете съ лихвой отомстить ему, отвъчаль Разумовскій:— произведите его въ русскіе фельдмаршалы.

Кириялъ Разумовскій управляль полномочно Малороссіей, желаль преемственности гетманства, и отправиль къ Екатреинъ просьбу объ этомъ. Государыня, недовольная гетманомъ, была возмущена такимъ прошеніемъ и отозвала его въ Петербургъ.

По пріёздё въ столицу, Разумовскій явился тотчась же во дворець. Пріємь гетману быль сдёлань самый холодный и глубоко оскорбиль его. Одинь лишь Тепловь, его бывшій приближенный, долго интриговавшій противь него, встрётиль его съ распростертыми объятіями. Графь Гр. Орловь, видёвшій эту встрічу, сказаль: «и лобза его же предаде». Государыня, ревнивая къ своей власти, запретила Разумовскому являться ко двору. Въ городів, какть говорить А. Васильчиковь 73), приписывали эту немилость интригамь Гр. Орлова и говорили, что гетманомъ будеть назначень послідній. Государыня справедливо сильно гнівалась на Разумовскаго.

Ходили невъроятные слухи про его жену; говорили, что когда она ъхала въ Петербургъ, то брала на станціяхъ по сту лошадей и не платила прогоновъ. Сопутствовали ей два гренадера и сер-

жантъ и, будто бы, били ямщиковъ до смерти и такъ озорничали во все время пути. Разумовскій, въ ноябръ 1764 года, подалъ прошеніе объ увольненіи его отъ должности гетмана. Отставку его давно ждали, а вмъстъ съ ней возвратились и милости къ нему царицы. Онъ былъ пожалованъ въ генералъ-фельдмаршалы и ему пожизненно было даровано гетманское содержаніе и данъ городъ Гадячъ съ селами и домъ въ Батуринъ. Гетманъ опять сталъ желанный гость императрицы во дворцъ и во всъхъ ея путешествіяхъ.

Но вскоръ, какъ говорить преданіе, ожидала его немилость. По дълу извъстнаго Мировича, когда судьи, въ числъ которыхъ былъ и Разумовскій, спросили его, кто подалъ ему мысль предпринять такое ужасное дъло? послъдній отвътиль: «Господинъ гетманъ, графъ Разумовскій!» Всъ судьи, а также и Разумовскій, были крайне изумлены. Оказалось, что Мировичъ клопоталь объ имъніи, несправедливо отъ него отнятомъ, и не разъ просилъ объ этомъ гетмана. Разумовскій же отвъчалъ ему, что мертваго съ погоста не возять и добавилъ: «Ты молодой человъкъ, самъ прокладывай себъ дорогу, старайся подражать другимъ, старайся схватить фортуну за чубъ и будешь такимъ же паномъ, какъ и другіе». Эти слова гетмана и дали Мировичу преступную мысль на возведеніе принца Іоанна на престолъ. Хотя бездоказательно, все-таки имя Разумовскаго было замъшано въ дълъ Мировича и онъ счелъ нужнымъ удалиться на время отъ двора и отправился заграницу.

Вернувшись изъ-заграницы, графъ поселился въ Петербургъ. Живя въ столицъ, графъ засъдалъ въ сенатъ и былъ членомъ совъта при дворъ, въ числъ семи. Его мъткія остроты и колкія ръчи тогда ходили по городу. «Что у васъ новаго въ совътъ?» спрашивали его. «Все по старому», отвъчалъ Разумовскій: «одинъ Панинъ (Ник. Ив.) думаетъ, другой (Петръ Ив.) кричитъ, одинъ Чернышевъ (графъ Зах. Григ.) предлагаетъ, другой (графъ Ив. Гр.) труситъ; а прочіе хоть и говорятъ, да того хуже».

По смерти своей жены и брата, Разумовскій сталь часто посъщать Москву. Здъсь графъ уже не жиль въ своихъ палатахъ на Дъвичьемъ полъ, а поселился на Вздвиженкъ въ великолъпномъ домъ, который выстроилъ онъ въ три года, на мъстъ прежде бывшихъ жениныхъ хоромъ, по плану графа З. Г. Чернышева: домъ этотъ и по сейчасъ не измънилъ своего вида, принадлежитъ онъ теперь графу Шереметеву, въ родъ котораго онъ перешелъ въ 1800 году. Изъ описи церквей московскихъ 1789 года видно, что при домъ графа Разумовскаго находилась церковь Знаменія Богородицы и въ ней придълы Сергія Чудотворца и Варлама Хутынскаго, съ главами и звономъ. Домъ графа былъ одинъ изъ великолъпныхъ въ Москвъ; онъ кишълъ слугами въ золотыхъ нарядныхъ ливреяхъ; въ немъ ежедневно давались праздники, столъ графа былъ накрытъ для всъхъ, а сердечное и благородное обхожденіе графа привлекало и привязывало къ нему всъхъ. Подъ старость онъ являлся на свои объды и балы въ ночномъ колпакъ и шлафрокъ съ нашитою на немъ Андреевскою звъздою. Въ послъдній проъздъ Потемкина черезъ Москву (1791 г.), какъ говоритъ Васильчиковъ, онъ заъхалъ къ Разумовскому.

На другой день гетманъ отдалъ ему визить. Великолѣпный князь Тавриды приняль его, по обыкновенію, не одѣтый и не умытый въ шлафрокъ. Въ разговоръ, между прочимъ, князь попросилъ у гостя дать въ честь его балъ. Разумовскій согласился и на другой девь созвалъ всю Москву и принялъ Потемкина, къ крайней досадъ послъдняго, въ ночномъ колпакъ и шлафрокъ.

Про жизнь фельдмаршала въ то время ходило не мало странныхъ толковъ, и въ Москвъ говорили, что онъ самый худой хозяинъ «да и разума уже сталъ не очень пылкаго», управляющіе обкрадывали его самымъ немилосерднымъ образомъ.

Такъ, въ числѣ странныхъ московскихъ происшествій, въ 1795 году, случился слѣдующій почти невозможный казусъ: у Разумовскаго, между четвертою и пятою ревизією, пропало ровно двадцать тысячъ душъ крестьянъ. Похищеніе было сдѣлано такъ искусно, что найти концовъ не было возможности, крестьяне пропали не въ одномъ мѣстѣ, а понемногу въ разныхъ мѣстахъ.

Тогда обвиняли въ этой хитрой пропажѣ главнаго управителя и одну графиню, къ прелестямъ которой графъ былъ неравнодушенъ. Подъ конецъ своей жизни графъ не ѣздилъ уже въ Москву, а проживалъ въ Батуринѣ; тамъ онъ замѣтно сталъ прихварывать, страдалъ одышкой и имѣлъ раны на ногѣ. Графъ было собрадся ѣхатъ заграницу, сынъ его Андрей выслалъ ему для заграничнаго вояжа карету изъ Лондона, которая обошлась ему въ 18,000 руб.—
карета оказалась слишкомъ грузною и графъ не рѣшился въ ней путешествовать. За четыре мѣсяца до смерти онъ ѣздилъ въ ней осматриватъ строющуюся церковь—это была его послъдняя прогулка. Кириллъ Разумовскій скончался 9-го января 1803 года. Почти два года гетманъ никуда не выходилъ, большую часть дня дремалъ въ креслахъ, спрашивалъ: какова погода, ругалъ доктора и въ пику ему обращался за совътами къ разнымъ знахаркамъ.

Особеннымъ его расположеніемъ пользовалась одна старая баба, которая натирала ему ноги чеснокомъ и коровьимъ пометомъ. Она

также по утрамъ хватала его зубами за колъни и нашептывала какія-то слова. Старый его пріятель, графъ И. В. Завадовскій, видъвши его въ это время, вотъ что писалъ о немъ къ графу А. Г. Воронцову: «Я разстался съ нимъ, какъ съ ночнымъ картежникомъ и съ дневнымъ билліардщикомъ. Видъ его поразилъ меня до слезъ: водятъ подъ руки, голова преклонилась долу, изсохъ какъ сухарь: духъ только не утратилъ пріятной веселости».

Не смотря на удручающіе недуги, старикъ съ увлеченіемъ предавался своей страсти къ постройкамъ. Такъ, въ селъ Яготинъ онъ выстроилъ церковь и перенесъ изъ Кіева свой домъ, выстроенный изъ дубовыхъ брусьевъ.

А. Васильчиковъ говорить: семейное преданіе гласить, что съ графа стали требовать за тоть домъ какую-то постойную повинность. Разгнъванный Разумовскій, живо помнившій прежнее свое положеніе въ Малороссіи, велёль въ 24 часа разобрать домъ и перенести изъ Кіева въ Яготинъ. Домъ этотъ состояль изъ главнаго корпуса и шести павильоновъ, изъ которыхъ каждый равнялся большому дому. Съ каждой стороны дома были еще большія каменныя службы. Въ другомъ своемъ имъніи—Баклашъ, онъ выстроилъ домъ въ подражаніе сельскихъ домовъ въ окрестностяхъ Рима. Въ Почепъ—еще другой великолъпный каменный и церковь.

Домъ былъ построенъ по плану де-ла-Мота, съ огромными залами для баловъ и концертовъ и библіотекою въ 5,000 томовъ. Вокругъ него, по красивымъ берегамъ Судогости, былъ разведенъ садъ въ голландскомъ вкусъ. Графъ жилъ въ Батуринъ, въ огромномъ деревянномъ домъ. Послъдній находился на мъстъ, которое теперь называется Городкомъ. Преданіе говоритъ: многія постройки въ Батуринъ, какъ и церковь, ему не пришлось достроить, и послъ его смерти все это начало разрушаться. Домъ свой на Вадвиженкъ, какъ мы выше говорили, Кириллъ Разумовскій продаль шурину своего сына Алексъя графу Шереметеву за 400,000 руб.; домъ этотъ ранъе торговалъ Безбородко, но съ него требовали 450,000 руб. безъ мебели, и дъло разошлось.

Къ продажѣ этого дома склонилъ отца старшій сынъ Алексѣй Кирилловичъ; домъ приходился ему на часть и для него онъ казался слишкомъ великъ. Шереметевъ купилъ его съ частью мебели. Въ немъ, по словамъ А. Васильчикова, парадная гостиная осталась въ полномъ убранствъ, изъ комнатъ же графа Кирилла Григорьевича вынесена была только подвижная мебель. Люстры, зеркала и даже въ церкви утварь, ризы и проч. остались за Шереметевымъ.

Не мало времени потребовалось для вывоза серебра, библіотекъ, картинъ, оружейныхъ и проч., такъ какъ рядомъ со скарбомъ отца тутъ же хранилось все имущество сына.

Продавъ старинныя палаты отца, сынъ Разумовскаго, Алексъй Кириллычъ, сталъ себъ строить богатыя деревянныя палаты изъ дубовыхъ брусьевъ, считая каменныя нездоровыми, на мъстъ пожалованнаго императрицею Елисаветою дядъ его, графу Алексъю Григорьевичу, «Гороховаго двора», въ тогдашней шестнадцатой части города, нынъшней Басманной.

Домъ этотъ занималъ цёлый кварталъ, одинъ садъ этого большого дома имёлъ въ окружности болёе 3<sup>1</sup>/2 версть и занималъ 43
десятины земли; теперь часть его принадлежитъ училищу семинаріи, а въ домѣ помѣщается малолѣтнее отдѣленіе Воспитательнаго дома; на всемъ пространствѣ его были устроены боскеты,
цвѣтники, всевозможныя прихотливыя аллеи изъ искусственно
подстриженныхъ деревъ; широкія дорожки въ немъ начинались
отъ дома, высоко насыпанныя и утрамбованыя, и мало-по-малу
всѣ дѣлались уже и уже и наконецъ превращалась въ тропинку,
которая приводила къ природному озеру, или на лужайку, усѣянную дикими цвѣтами, или къ холмику, покрытому непроницаемымъ кустарникомъ, или вела къ крутому берегу рѣки Яузы.

Берега этой ръки не были обдъланы, безъ всякихъ сходовъ или лъстницъ, овраги въ саду тоже оставались дикими оврагами и только въ трудныхъ мъстахъ кое-гдъ были проложены мостики и сдъланы тропинки. Другой берегъ тоже входилъ въ составъ сада и представлялъ такой же дикій видъ съ въковыми деревьями, растущими кущами.

Графъ Разумовскій устроилъ такой садъ, чтобы среди шумной Бълокаменной имъть такое мъсто, которое прелестью неискусственной природы заставляло бы его забывать, что онъ находится въ городъ. Въ саду было четыре пруда, въ которыхъ много водилось хорошей рыбы.

Графъ былъ большой любитель растеній и лучшіе тогдашніе европейскіе садовники были имъ выписаны для этого сада и для его имѣнія села Горенки, въ оранжереяхъ котораго были собраны рѣдчайшія ботаническія коллекціи. Извъстные ботаники: Таушеръ, Лондесъ, Гельмъ изъѣздили Сибирь, Уралъ и Кавказъ для пополненія этихъ богатѣйшихъ собраній. Садовникъ графа, извъстный Шпренгель, развель петербургскій ботаническій садъ.

Въ оранжереяхъ графа было болъ 500 огромныхъ померанцевъ; оранжереи эти тянулись на версту, а садъ былъ расположенъ на

двухъ верстахъ. Въ теплицахъ графа были вырощены до тъхъ поръ неизвъстныя растенія изъ породы вискустовъ, названныя въ честь графа Rasoumoskia, и другой новый видъ—Personaterhi, названный Rasoumovia. Домъ графа былъ деревянный, двухъ-этажный, на каменномъ фундаментъ, выстроенъ былъ полуоваломъ и украшенъ всъмъ, что только можетъ придумать зодчество, соединяя пышность съ простотою. На этотъ домъ, какъ графъ признавался, онъ истратилъ болъе милліона рублей.

Внутреннее его убранство отличалось пышностью, красотой и большимъ вкусомъ. Залы блистали бронзою и зеркалами, многія комнаты были обиты богатъйшими гобеленами.

Картины лучшихъ мастеровъ, какъ старыхъ, такъ и новыхъ, вмѣстѣ съ весьма интересными портретами, между прочими Нарышкинскими, украшали стѣны. Подоконники въ гостиныхъ сдѣланы изъ лапись-лазури. Сервизы столовые и чайные были севрскіе и саксонскіе; особенно былъ замѣчателенъ одинъ столовый, заказанный императрицей Екатериной въ Дрезденѣ, обвитый георгіевскими лентами.

Домъ со всёмъ убранствомъ, по словамъ иностранцевъ, стоилъ около четырехъ милліоновъ рублей. Какъ говоритъ де-Местръ, каталогъ библіотеки однихъ изданій XV вёка составлялъ довольно большой толстый томъ. Извёстны два каталога библіотеки этой, составленные профессоромъ Геймомъ.

На землѣ Разумовскаго стояла около дома церковь Вознесенія, что на Гороховомъ полѣ, считавшаяся въ то время домовою. Въ этой церкви снаружи подъ карнизомъ были изображены св. Апостолы; храмъ внутри украшенъ былъ богато. Построенъ онъ былъ въ 1793 году Разумовскимъ. Церковь эта, по преданіямъ, была только возобновлена, создана же еще во времена Михаила Өеодоровича. Въ день Вознесенія здѣсь бывало народное гулянье, болѣе же богатая публика въ этотъ день гуляла въ Дворцовомъ саду.

Графъ А. К. Разумовскій, какъ говорять его современники, быль «гордыни непомърной». Высокомъріе его породило въ Москвъ слухъ, будто онъ считаль себя царской крови. Этого слуха, впрочемъ, и самъ графъ не отвергалъ, а вдобавокъ разсказываль какую-то невъроятную нелъпицу. Гордый со всъми, графъ быль суровь и въ кругу своего семейства. Разумовскій быль масономъ и принадлежаль къ ложъ Саріtulum Petropolitanum; занимаясь масонствомъ и ботаникой, онъ жиль очень уединенно въ Москвъ, прячась отъ общества въ своемъ глухомъ саду или, какъ говоритъ Вигель, «среди царской роскоши со своими растеніями».

Графъ былъ женатъ на графинъ Варваръ Петровнъ Переметевой; онъ служилъ при дворъ, сперва камеръ-юнкеромъ, потомъ камергеромъ, затъмъ, въ 1778 году, вышелъ въ отставку, жилъ въ Москвъ и занимался отдълкою дома въ выдъленномъ ему отцомъ селъ Горенкахъ. Въ 1784 году онъ разошелся съ женою; простая, безхарактерная и кое-какъ воспитанная графиня Варвара Петровна давно уже надоъла вспыльчивому вольтерьянцу-мужу своею набожностью, суевъріемъ и совершенною безпомощностью.

·Послѣ рожденія младшаго сына своего, Кирилла, графиня должна была покинуть дѣтей и выѣхать изъ дома Разумовскаго. Графиня очень боялась мужа и съ разбитымъ сердцемъ оставила нѣжно

любимыхъ дътей.

По словамъ А. Васильчикова, графиня купила себѣ въ Москвѣ, на углу Маросейки и Лубянской площади, мѣсто и выстроила тамъ домъ по образцу флигеля, существовавшаго при домѣ ея свекра. Послѣ изгнанія жены, графъ удалился отъ свѣта и сталъ рѣдко видѣться не только съ знакомыми, но даже съ самыми близкими родственниками.

Въ 1807 году Разумовскій быль назначень попечителемь Московскаго университета и его округа. По полученіи м'єста, одной изъ главныхъ заботь его было—переведеніе университета въ бол'є

пространное и удобное помъщение.

Старымъ университетскимъ строеніемъ, купленнымъ Екатериною въ 1785 году у князя Барятинскаго, онъ былъ недоволенъ и котълъ перевести университетъ въ Екатерининскій или Головинскій дворецъ, въ Лефортовъ. Отдача дворца подъ университетъ не состоялась.

Въ 1809 году Александръ I посътилъ Москву и подробно осмотрълъ университетъ. Посъщение императоромъ университета и выгодное впечатлъние, произведенное на государя Разумовскимъ, обратило на него высочайшее внимание. Гордый, угрюмый, желчный и раздражительный у себя въ кабинетъ, Разумовский, при случаъ, умълъ блеснуть, въ обществъ. Его несомнънныя познания, утонченная свътскость показались императору достаточными для того, чтобы сдълать его достойнымъ преемникомъ стараго Завадовскаго. Вигель говоритъ: «Можетъ быть, Линней и былъ бы хорошимъ министромъ просвъщения, но между ученымъ и только что любителемъ науки—великая разница».

Воспитанный заграницей и начиненный французской литературой, онъ считаль себя русскимъ Монморанси. Онъ никакой памяти по себъ не оставилъ въ министерствъ. Заслугой на мини-

стерскомъ поприщѣ Разумовскаго было основаніе Царскосельскаго лицея, на экзаменѣ котораго впервые раздались публично стихи Пушкина. Существуетъ извѣстіе, что послѣ этого экзамена у Разумовскаго былъ торжественный обѣдъ, на который былъ приглашенъ и отецъ поэта. Обращаясь къ отцу Пушкина, Разумовскій сказалъ ему:



Спасо-Евфиміевъ монастырь въ Суздалѣ. . Съ рисунка, приложеннаго къ «Русской Старинѣ», изд. Мартыновымъ.

— Я бы желаль однакожь образовать сына вашего въ прозъ.

— Оставьте его поэтомъ, пророчески и съ необыкновеннымъ жаромъ возразилъ Державинъ $^{80}$ ).

старая москва.

При Разумовскомъ надзоръ за типографіями, книгопродавцами, журналами, книгами и газетами былъ крайне строгъ, и ему между тогдашнихъ невинныхъ литературныхъ произведеній стали представляться мысли, никогда не приходившія на умъ писателямъ. Строгости эти дошли до того, что онъ вмѣстѣ съ министромъ полиціи, Вязмитиновымъ, нашелъ неприличными сужденія журналовъ о театрахъ и актерахъ, такъ какъ первые Императорскіе, а вторые находятся на царской службѣ, и безусловно запретилъ критическія статьи объ игрѣ актеровъ и рецензіи о самихъ пьесахъ...

Въ 1816 г. Разумовскій вышель въ отставку и перебхаль въМоскву.

Н. И. Гречъ въ своихъ запискахъ говоритъ: «Разумовскаго подсидъть директоръ лицея Е. А. Энгельгардтъ. Онъ будто невзначай попался навстръчу Александру I въ Царскомъ Селъ, и на вопросъ государя, что дълаетъ, отвъчалъ, что огорченъ выговоромъ министра. Государь полюбопытствовалъ узнать за что, Энгельгардтъ отвъчалъ: Въ декабръ прошлаго года представлялъ я министру о необходимости сдълатъ торги на постройку лътнихъ панталонъ воспитанникамъ и не получилъ никакого отвъта. Въ январъ повторилъ представленіе—и тутъ отвъта не было. Въ мартъ третъе представленіе—и новый отказъ. Вотъ наступилъ май и я сшилъ панталоны безъ торговъ. Въ октябръ, наконецъ, получилъ я разръшеніе на торги, но тогда донесъ, что панталоны уже сшиты и изношены. Министръ сдълатъ миъ строжайшій выговоръ за ослушаніе предъ начальствомъ и за неисполненіе приказаній». Черезъ недълю Разумовскій былъ отставленъ.

Въ 1818 году весь дворъ посътиль графа въ роскошныхъ его хоромахъ на Гороховомъ полъ и осматривалъ его ботаническія сокровища. Въ Отечественную войну, въ бытность французовъ въ Москвъ, его домъ нисколько не пострадалъ; въ немъ жилъ Мюратъ, и строгій караулъ охранялъ всъ диковинки этого барскаго жилъя.

Графъ тяготился своими пышными палатами, требующими большого ремонта, и онъ два раза просилъ императора купить его въ казну. Цѣну онъ за него назначалъ 850,000 руб., изъ которыхъ только 50,000 руб. желалъ получить наличными деньгами, остальные же 800,000 руб. просилъ засчитать за долги, состоящіе за нимъ въ разныхъ казенныхъ мѣстахъ. Хотя домъ лично былъ изъвъстенъ императору, но покупка его въ казну тогда не состоялась. Графъ, въ мартѣ 1822 года, внезапно и серьезно заболѣлъ въ своемъ имѣніи Поченѣ и 5-го апрѣля скончался; старый вольтерьянецъ передъ смертью покаялся и прильнулъ устами къ поданному ему дочерью Распятію.

Характеръ графа въ послъдніе годы быль невыносимымъ. Всъ его боялись, весь домъ дрожалъ при вспышкахъ его гнъва. Съ крестьянами своими онъ быль суровъ; каждую его прихоть приходилось исполнять немедленно и во что бы то ни стало. Такъ весною графъ изъ Почена вдругъ всёмъ домомъ поднялся въ Бакланъ, чтобы тамъ слушать соловьевъ. Это было во время разлитія ръкъ, и нъсколько тысячъ крестьянъ строили дамбы и насыпи для его провзда. Съ дътьми своими графъ не ладилъ; младшій, Кириллъ, съумасшедшій, томился въ каземать; со старшимъ сыномъ Петромъ онъ нъсколько лътъ какъ прервадъ всякія сношенія. Онъ воспитывался заграницей и по образованію быль совсёмь французь; началь онъ службу въ Измайловскомъ полку и дослужился до чина генералъ-мајора. Петръ Алексвевичъ отличался самою широкою расточительностью; не смотря на хорошее содержаніе, получаемое отъ отца, матери и богача-дяди, графа Шереметева, онъ не выходилъ изъ неоплатныхъ долговъ. Это обстоятельство и подвинуло Шереметева на неравный бракъ, надълавшій столько шуму въ объихъ столицахъ.

Разумовскій своихъ родныхъ никогда не посёщаль, а окружиль себя самымъ неподходящимъ обществомъ. Чтобы отвлечь его отъ разныхъ знакомствъ, отецъ перевелъ его на службу въ Одессу, гдъ тогда губернаторомъ былъ герцогъ Ришелье. Здъсь онъ повелъ жизнь еще безнадежнъе, окруживъ себя разными проходимцами и темными лицами, и дълалъ долги направо и налъво. На Молдаванкъ, подъ Одессой, онъ выстроилъ себъ съ безвкусными затъями дачу и подъ всъмъ строеніемъ, подъ домомъ, устроилъ лабиринтъ, многочисленныя извилины котораго были ему одному лишь извъстны. Здъсь онъ скрывался отъ докучныхъ кредиторовъ и незваныхъ гостей.

Онъ продалъ послъ отца свой роскошный домъ въ Москвъ своимъ заимодавцамъ за очень скромную сумму. Всъ еще дорогія вещи и цънныя картины, гобелены, бронза, фарфоръ также за безцънокъ попались въ руки московскихъ продавцовъ—Лухманову, Волкову, Бардину, Родіонову и др.

Долго эти многотысячные предметы роскоши былого великолъпія рода Разумовскихъ продавались иностранцамъ нашими купцами-антикваріями. Графъ Петръ умеръ въ 1835 году въ Одессъ не въ блестящемъ положеніи. Съ нимъ окончился родъ Разумовскихъ въ Россіи.

Другой его брать, графъ Кириллъ Алексъевичъ, по словамъ А. А. Васильчикова, изъ книги котораго — «Семейство Ра-

зумовскихъ» — намъ не разъ приходится брать свъдънія о Разумовскихъ, былъ несравненно даровитъе своего брата; умный и живой, онъ уже въ дътствъ удивлялъ всъхъ своими необыкновенными способностями. Къ несчастію, онъ попалъ въ руки гувернера, который чрезвычайно возбудилъ его пылкое воображеніе. По словамъ современниковъ, въ то время трудно было устоять молодому человъку; тогда между молодыми и зажиточными людьми былъ въ большой модъ развратъ, и молодой человъкъ, который не могъ представить очевиднаго доказательства своей развращенности, былъ принимаемъ дурно или вовсе не принимаемъ въ обществъ своихъ сотоварищей и долженъ былъ ограничиться знакомствомъ съ одними пожилыми лицами, которые также, впрочемъ, въ тъ времена тянулись за молодыми людьми.

Кто не развратенъ быль на дёлё, хвасталь развратомъ и наклепываль на себя такіе грёхи, какимъ никогда и причастенъ быть не могь; всему этому виною были французскіе наставники. Разумовскій пятнадцати лётъ вёриль въ духовъ, въ привидёнія и т. п. странности.

Почти отрокомъ онъ былъ сдѣланъ камергеромъ и очутился въ Петербургѣ, на полной свободѣ, среди искушеній роскошной столицы. Вокругъ него образовалась толпа льстецовъ и нахлѣбниковъ. Про его роскошную и безпутную жизнь скоро узналъ отецъ — и между ними произошло крупное столкновеніе, послѣ котораго у молодого графа явились первые признаки умопомѣшательства. Разумовскій былъ отправленъ заграницу; тамъ онъ сошелся съ иллюминатами.

Про иллюминатовъ-алхимиковъ въ то время въ обществъ существовало слъдующее мнъніе: они, подъ предлогомъ обогащенія другихъ, наживали сами, разоряя въ конецъ своихъ адептовъ.

Иллюминаты для своихъ цёлей употребляли многіе непозволительные способы: они прибъгали къ разнымъ одуряющимъ куреніямъ, напиткамъ и заклинаніямъ духовъ для того, чтобы успѣшнѣе дѣйствовать на слабоуміе ввѣрившихся имъ людей; они умѣли привлекать къ себѣ молодыхъ людей обольщеніемъ разврата, а стариковъ—возбужденіемъ страстей и средствами къ тайному ихъ удовлетворенію.

Въ Москвъ, въ первыхъ годахъ нынѣшняго столътія, главой иллюминатовъ былъ французъ Перренъ, мужчина лътъ сорока, ловкій, вкрадчивый, мастеръ говорить и выдававшій себя за великодушнаго героя, щедраго и сострадательнаго, готоваго на всякое добро, на дълъ же это былъ лицемъръ перваго сорта, развратив-

тий не одно доброе семейство и погубившій многихъ молодыхъ людей изъ лучшихъ фамилій. Онъ жилъ на Мясницкой, въ дом'в Леванюва, но только для вида, настоящая же его квартира была за Москвою-ръкою, въ Кожевникахъ, въ дом'в Мартынова, куда собирались къ нему аденты обоего пола; что тутъ происходило — было покрыто зав'теой. Перренъ, впрочемъ, не бол'ве двухъ или трехъ л'тъ могъ продолжать свои операціи въ Москв'в; его обличилъ одинъ богатый ревнивецъ-мужъ, сл'трившій за своею женой. Вс'ть его штуки были открыты и Перренъ былъ обвиненъ въ по-кровительств'в разврата и шулерств'ть и былъ высланъ со своими юными помощниками и помощницами заграницу.

Возвращаясь опять къ молодому Разумовскому, мы видимъ, что онъ заграницей коротко сошелся съ такими иллюминатами и, вдобавокъ, пріобрълъ страсть къ вину и сталъ пить запоемъ. Пьянство окончательно расшатало его умственныя способности.

По возвращеніи въ Россію, графъ сталъ производить разныя безчинства, на пути, гдѣ проѣзжалъ, дѣлалъ станціоннымъ смотрителямъ угрозы, одного чуть не закололъ кинжаломъ, другого ранилъ въ грудь, камердинера своего ранилъ тоже ножомъ, выстрѣлилъ въ коляскѣ изъ пистолета въ ямщика, сидѣвшаго на козлахъ.

Въ нъкоторыхъ мъстахъ пробъжалъ съ пъснями и крикомъ; въ городъ Зарайскъ разогналъ всъхъ изъ дома, гдъ остановился; одного полицейскаго офицера едва не закололъ, а другого чуть не застрълилъ. Такіе странные поступки дошли до государя, и императоръ приказалъ заключить его въ Шлиссельбургскую кръпость. Пензенскому губернатору Вигелю приказано было арестовать его; арестовать его оказалось не легко, ходили слухи, что, по возвращении изъ-за границы, онъ привезъ какія-то бумаги, которыя скрываетъ въ своей постели, спитъ всегда подъ кръпкимъ замкомъ, съ заряженными пистолетами и имъетъ при себъ ядъ.

Въ сентябръ 1806 года графъ былъ взятъ въ своемъ имъніи Ершовъ и отвезенъ въ Шлиссельбургскую кръпость; книги, бумаги и его аптечка были доставлены въ министерство внутреннихъ дълъ. Въ бумагахъ и книгахъ ничего не было найдено особеннаго, только въ аптекъ нашли доктора: «болъ ядовъ, чъмъ нужно для отравленія цълаго полка, и не довольно лекарствъ, чтобы вылечить одного человъка отъ лихорадки».

Графъ имѣлъ большое пристрастіе къ лекарствамъ и принималъ ихъ ежечасно здоровый и больной. Позднъе изъ Шлиссельбурга графъ былъ отправленъ въ суздальскій Спасо-Евфиміевъ

монастырь, который издавна быль русскою Бастиліею, въ которую административными мърами ссылали преступниковъ или провинившихся особаго разряда.

Здёсь его видёль поэть князь П. А. Вяземскій; по словамъ его, это быль молодой человёкь, прекрасной, но нёсколько суровой наружности: лицо смуглое, глаза очень выразительные, но выраженіе ихъ имёло что-то странное и тревожное, волосы черные и густые. Одёть онь быль въ какой-то калать, обитый мерлушкою; на рукѣ пальцы были обвиты толстою проволокою, вмѣсто колець.

Когда приступили къ завтраку, графъ съ примътнымъ удовольствіемъ и съ жадностью бросился на рюмку водки. По разсказамъ монаховъ, графъ былъ тихъ и молчаливъ, но по временамъ на него находило бъщенство; тогда онъ кричалъ: «вотъ я тебъ задамъ». Онъ съ большимъ трудомъ перемънялъ бълье, иногда игрывалъ на гитаръ. 16 лътъ провелъ онъ въ монастыръ; послъ смерти отца онъ былъ своими родными опекунами переведенъ въ Харьковъ, гдъ уже его съумасшествіе перешло въ тихій идіотизмъ: онъ разсуждалъ какъ ребенокъ и писалъ огромнымъ почеркомъ между двумя строками.

Онъ умеръ въ Харьковъ въ 1829 году, и гдъ похороненъ — неизвъстно. Такимъ несчастнымъ безумцемъ кончилъ свою жизнь блестящій аристократъ и наслъдникъ несмътнаго богатства.





## ГЛАВА XVII.

Слободскій дворець.— Лефортовское пепелище.— Графъ А. П. Бестужевъ-Рюминъ.—Домъ Безбородко.— А. Л. Кологривовъ.—Историческія свъдънія о московской полиціи.— Оберъ-полиціймейстеръ А. С. Пульгинъ 1-й.—Домъ фельдмаршала графа Каменскаго.—Разскавъ графини Блудовой.—Графини Каменская.— Фельдмаршаль М. Ө. Каменскій.—Эвсцентрячность графа.—Убійство фельдмаршала.—Дъти графа Каменскаго.— Блистательнан военная карьера сына фельдмаршала.—Всеобщая страсть къ нюханію табаку.— Первыя московскія табачным и другія лавки.— Романическая страсть Каменскаго.— Графиня А. А. Орлова-Чесменская.—Тамественное предсказаніе юродиваго.— Графъ Закревскій.— Сергій Каменскій, страсть его къ театру.—Крыпостные артисты и спектакли.—Домъ прапорщицы Блудовой.— Молодой Блудовъ и его друзья.— Арзамасское Общество.—Члены общества и ихъ прозвица.— «Шубное пръніе».—Таинственное избраніе въ члены дяди поэта Пушкина.— Дъти графа Блудова.



ОВОРЯ о пышномъ дом'в Разумовскаго, нельзя пройти молчаніемъ и другого такого же историческаго дома, считавшагося по богатству и внутреннему украшенію первымъ въ Москвъ.

Домъ этотъ извъстенъ былъ подъ именемъ Слободскаго дворца. Названіе это онъ получилъ отъ Нъмецкой слободы, въ которой онъ находился. Исторія этого зданія восходить ко временамъ императора Петра—ненесомнънно, что вблизи была усадьба сподвижника царя, Франца Яковлевича Лефорта. Затъмъ, въ этой мъстности были еще небольшіе загородные дворцы Анны Ивановны, такъ называемый «Желтый», и императрицы Елизаветы Петровны—«Марлинскій».

Въ Елисаветинское время эта мѣстность принадлежала государственному канцлеру графу Алексъю Петровичу Бестужеву-Рюмину, одному изъ богатѣйшихъ вельможъ своего времени. Домъ канплера былъ построенъ въ 1753 г. по самому точному образцу существующаго его дома въ Петербургъ: всъ комнаты были здъсь расположены точно такъ, какъ въ петербургскомъ домъ. Это было сдълано для того, чтобы не отставать отъ своихъ привычекъ.

По словамъ современниковъ, у канцлера роскошь въ палатахъ была изумительная; такъ, въ загородномъ его домъ даже веревки, которыми придерживались роскошныя ткани его палатокъ, были шелковыя, а находившійся при домъ погребъ былъ такъ значителенъ, что отъ продажи его, послъ смерти канцлера, графамъ Орловымъ составился, какъ говоритъ князъ Щербатовъ, «знатный капиталъ».

У Бестужева одной серебряной посуды было болъе двадцати пудовъ. Не смотря на такое богатство, канцлеръ то-и-дъло жаловался на свои недостатки и просилъ у императрицы «дабы ея императорское величество ему, бъдному, милостыню подать изволила», или писалъ царицъ, что у него нътъ ни ножей, ни вилокъ и проситъ себъ придворнаго сервиза, присовокупляя, что онъ заложилъ за 10,000 рублей табакерку, подаренную ему королемъ шведскимъ, такъ какъ ему не съ чъмъ было дотащиться до Петербурга.

Въ Москвъ у Бестужева былъ не одинъ домъ; одинъ изъ его домовъ находился еще въ приходъ Бориса и Глъба, что у Арбатскихъ воротъ. Въ этой церкви былъ поставленъ его портретъ, какъ возобновителя древняго храма; онъ выстроилъ этотъ храмъ въ 1764 г.

Безстужевъ впалъ въ немилость императрицы въ 1758 году. Преданный интересамъ австрійскаго двора, онъ поселиль въ императрицъ непріязнь къ Фридриху Великому и вовлекъ Россію въ разорительную войну, стоившую государству болье трехъ соть тысячь народа и тридцати милліоновь рублей. Во время опасной болёзни Елисаветы, онъ написаль къ своему другу Апраксину, успъшно тогда воевавшему въ Пруссіи, чтобы тотъ со всёмъ войскомъ немедленно возвратился въ Россію. Победитель Фридриха, Апраксинъ, къ удивленію всей Европы, немедленно двинулся въ отечество. Императрица выздоровъла, и справедливо негодуя на Бестужева, лишила его чиновъ и предала суду, который приговориль его къ смертной казни. Елисавета помиловала Бестужева и, назвавъ его въ манифестъ «бездъльникомъ», состарившимся въ злоденніяхъ, сослала Бестужева въ его подмосковную «Геротово», гдъ онъ жилъ въ курной избъ, носиль крестьянское платье, читаль божественныя книги и сочиняль разные назидательные трактаты. Петръ ІП вызваль изъ ссылки своего личнаго врага, Екатерина II возвратила ему все, чего онъ былъ

лишенъ и за старостью лѣть уволила его въ отставку съ пенсіею въ двадцать тысячъ рублей въ годъ, сверхъ жалованья по чину.

Въ отставкъ Бестужевъ не былъ празднымъ: онъ переводилъ книги, выбивалъ золотыя и серебряныя медали съ разными эмблематическими воспоминаніями и предвъщаніями, составлялъ медикаменты и проч. Бестужевъ былъ образованнъйшій человъкъ своего времени, отличался трудолюбіемъ, но имълъ капитальные недостатки: былъ гордъ, мстителенъ, неблагодаренъ, велъ жизнъ невоздержную, хотя вмъстъ съ тъмъ и отличался набожностью.

Онъ умеръ въ 1766 году, оставивъ одного сына, графа Андрея, не одареннаго талантами отца; послъдній велъ жизнь безпутную, праздную и умеръ спустя два года послъ отца, не оставивъ потомства.

Московскій домъ Бестужева, тотъ который находился на рѣкѣ Яузѣ, противъ Екатерининскаго дворца и возлѣ дворца именуемаго Лефортовскимъ, Екатерина II купила у его наслѣдниковъ и 3-го іюля 1787 года, наканунѣ своего выѣзда изъ Москвы, подарила графу Безбородко.

Безбородко въ письмъ къ своей матери въ день полученія дома описываль этотъ случай такъ: «Подаривъ домъ, государыня повельла оный починкою исправить, надстроить и перестроить по данному отъ меня плану на счетъ казенный, отъ Екатерининскаго новаго здъсь дворца. Такимъ образомъ, по милости ея величества, буду я имъть въ Москвъ одинъ изъ лучшихъ домовъ и въ самой здоровой части города».

По всёмъ даннымъ, императрица наградила этимъ подаркомъ Безбородко за то, что онъ сопутствовалъ ей въ Крымъ.

По словамъ польскаго короля Станислава Понятовскаго, осматривавшаго домъ Безбородко, «во всей Европъ не найдется другого подобнаго ему по пышности и убранству. Особенно прекрасны бронза, ковры и стулья; послъдніе и покойны, и чрезвычайно богаты. Это зданіе цънятъ въ 700,000 руб. Графъ Безбородко, который самъ показывалъ королю всъ комнаты, сказалъ, что онъ построилъ этотъ замокъ въ девять лътъ (?). Петербургскій его домъ, который богаче драгоцънными картинами, не можетъ равняться съ московскимъ въ великольніи убранства. Многіе путешественники, имъвшіе случай видъть Сенъ-Клу въ то время, когда онъ вполнъ отдъланъ былъ для французской короны, утверждаютъ, что въ украшеніи Безбородкинскаго домаболье пышности и вкуса. Золотая ръзьба на стульяхъ работана въ Вънъ, а лучшая бронза куплена у французскихъ эми-

грантовъ. Въ объденномъ залъ находится парадный буфетъ, котораго уступы установлены множествомъ прекрасныхъ сосудовъ, золотыхъ, серебряныхъ, коралловыхъ и т. д. Обои чрезвычайно богаты; нъкоторые изъ нихъ выписаны, другіе дъланы въ Россіи-Китайская мебель прекрасна».

Гельбигъ разсказываетъ, что въ бытность императора Павла въ домъ Безбородко, однажды онъ стоялъ съ канцлеромъ у окна комнаты, изъ которой можно было обозръвать прелестный садъ.

Государь, который на все смотрълъ съ военной точки зрънія, выразилъ мысль, что это могъ бы быть превосходный плацъ для ученія. Это было сказано безъ намъренія и желанія. Но когда государь, проснувшись рано, подошелъ къ окну, то нашелъ садъ обращеннымъ въ плацъ-парадъ.

Безбородко во время ночи приказалъ гладко вырубить деревья и кусты. Императору такъ понравилось это, что онъ за дорогую цъну купилъ его домъ.

По покупкъ дома, императоръ приказалъ быстро произвести въ немъ разныя постройки. Послъдними занимались денно и нощно со свъчами 1,600 человъкъ. Павелъ І велълъ два длинныхъ деревянныхъ дворца, желтый и марлинскій, обратить въ дворцовыя службы <sup>81</sup>). Такъ какъ по близости его не было церкви, то императоръ приказалъ архитектору Миллеру пристроить къ нему деревянную, во имя Михаила Архангела и всъхъ безплотныхъ силъ. Также приказано было гофмейстеру, князю С. С. Гагарину: «сдълать въ Лефортовскомъ дворцъ конюшни и кухню, и соединить съ дворцомъ крытымъ корридоромъ, и плацъ-дармъ предъ домомъ исправить во всемъ по плану. Деньги для постройки брать изъ почтовыхъ доходовъ, пропадавшихъ до того безъ всякой пользы».

Прежній домъ князя Безбородко такимъ образомъ съ окружающими его зданіями былъ наименованъ Слободскимъ дворцомъ.

Съ именемъ этого дворца связаны многія историческія преданія. Два императора, Павелъ и Александръ I, посъщая Москву, имъли въ немъ пребываніе. Въ достопамятный годъ отечественной войны императоръ Александръ I, прибывъ въ Москву, объявилъ здъсь извъстное воззваніе къ столицъ. Въ этомъ дворцъ московское купечество въ присутствіи самого государя, одушевляемое чувствомъ патріотизма, не выходя изъ залы, открыло добровольную подписку. Всеобщее усердіе превзошло ожиданія монарха; всякій наперерывъ вырывалъ другъ у друга перо и въ нъсколько минутъ собрано было до милліона рублей.

Государь видёль неподдёльныя чувства, видёль въ каждомъ новаго Минина и не могь болёе быть въ залё,—слезы блеснули въ его глазахъ, онъ закрылся платкомъ и вышелъ въ другую комнату.

Въ томъ же году, спустя какой нибудь мѣсяцъ, этого дворца уже не существовало: онъ сгорѣлъ вмѣстѣ съ Москвою. Теперь на его мѣстѣ стоитъ техническое училище Воспитательнаго дома.

Дворцовый или государевъ садъ при Слободскомъ дворцъразведенъ въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны; этотъ садъ былъ когда-то моднъйшимъ гуляньемъ москвичей въ день Вознесенія и въ Троицынъ день. Въ этомъ саду есть нъсколько деревьевъ, посаженныхъ рукою Петра Великаго. Здъсь государь любилъ отдыхать на простой дерновой скамейкъ. Чтобы это мъсто сохранить на въчныя времена, императрица Елисавета и приказала здъсь устроить садъ.

Изъ барскихъ домовъ поступившихъ въ казну, извъстенъ на Тверскомъ бульваръ домъ московскаго оберъ-полиціймейстера; домъ этотъ нъкогда принадлежалъ Кологривовымъ.

Изъ семьи богатыхъ помъщиковъ Кологривовыхъ проживало въ Москвъ нъсколько. Такъ, въ двадцатыхъ годахъ былъ извъстенъ очень состоятельный помъщикъ чудакъ, театралъ и собачей, А. А. Кологривовъ, сынъ Екатерининскаго бригадира; по разсказамъ, онъ наъзжалъ по зимамъ въ Москву и Петербургъ со всъмъ своимъ деревенскимъ штатомъ, состоящимъ изъ доморощенныхъ актеровъ, музыкантовъ, пъвчихъ и собакъ. Всъ эти артисты были подстрижены на одинъ ладъ и окрашены черной краской. Когда Кологривова спрашивали, зачъмъ онъ возитъ за собой всю эту ораву, то онъ отвъчалъ:

— У меня на сценъ, какъ я приду посмотръть, всъ актеры и пъвчіе раскланиваются и я имъ раскланиваюсь; къ вамъ же придешь въ театръ, никто меня и не замътитъ и не раскланяется.

Когда его же спрашивали, зачёмъ у него на псарнё до 500 штукъ собакъ?—онъ отвёчалъ:

— Вы этого не поймете: какъ тявкнувши мои псы разбредутся по кустамъ, да поднимуть лай, такъ что твои пъвчіе.

О другомъ Кологривовъ, такомъ же чудакъ и эксцентрикъ, упоминаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ графъ Соллогубъ. Кологривовъ былъ родной братъ по матери извъстному министру духовныхъ дълъ императора Александра I, князю Александру Николаевичу Голицыну. Кологривовъ хотя и дослужился до званія оберъ-церемоніймейстера, но дурачился какъ школьникъ.

У него была особенная страсть къ уличнымъ маскарадамъ; послъдняя доходила до того, что онъ наряжался нищенкой-чухонкой и мелъ тротуары. Завидъвъ знакомаго, онъ тотчасъ кидался къ нему, требовалъ милостыни и въ случаъ отказа бранился по-чухонски и даже грозилъ метлою.

Тогда только его узнавали и начинали хохотать. Онъ доходилъ до того, что вмъстъ съ нищими становился на паперти церкви и заводилъ изъ-за гроша съ ними ссоры.

Сварливую чухонку даже разъ отвели на съъзжую, гдъ она сбросила свой нарядъ и передъ ней извинились.

Однажды къ извъстной набожностью и благотворительностью Татьянъ Борисовнъ Потемкиной приходять двъ монахини, прося слезно подаянія на монастырь. Растроганная Потемкина идеть за деньгами, но вернувшись—остолбенъла отъ ужаса. Монашенки неистово плясали въ присядку. То были Кологривовъ и другой съ нимъ еще проказникъ.

Существуетъ еще разсказъ. Какъ-то на одномъ кавалерійскомъ парадѣ вдругъ передъ развернутымъ фронтомъ пронеслась маршъмаршемъ неожиданная кавалькада. Впереди скакала во весь опоръ необыкновенно толстая дама въ зеленой амазонкѣ и шляпѣ съ перьями. Рядомъ съ ней на рысяхъ разсыпался въ любезностяхъ отчаянный щеголь. За ними еще слѣдовала небольшая свита. Неумѣстный маскарадъ былъ тотчасъ же остановленъ. Дамою нарядился тучный князь Ө. С. Голицынъ; любезнымъ кавалеромъ былъ Кологривовъ. Шалунамъ былъ объявленъ выговоръ, но карьера ихъ не пострадала.

Но часто шутки Кологривова не обходились и безъ послъдствій. Такъ, разъ, сидя во французскомъ театръ, онъ замътилъ какого-то зрителя, который, какъ ему показалось, ничего въ представленіи не понималъ. Кологривовъ вошелъ съ нимъ въ разговоръ и спросилъ: понимаетъ ли онъ по-французски. Незнакомецъ отвъчалъ «нътъ».

- Такъ не угодно ли, чтобъ я объяснилъ вамъ, что происходитъ на сценъ.
  - Сдълайте одолжение.

Кологривовъ сталъ объяснять и понесъ страшную чушь. Сосъди даже въ ложахъ фыркали отъ смъха.

Вдругъ незнающій французскаго языка спросилъ по-французски:
— А теперь объясните мнѣ, зачѣмъ вы говорите такой вздоръ?
Кологривовъ сконфузился.

- Я не думаль, я не зналь!
- Вы не знали, что я одной рукой могу васъ поднять за шивороть и бросить въ ложу къ этимъ дамамъ, съ которыми вы перемигивались?

- Извините!
- Знаете вы, кто я? Я Лукинъ.

Кологривовъ обмеръ.

Лукинъ былъ силачъ легендарный. Подвиги его богатырства невъроятны и по сейчасъ разсказы о немъ живы въ морскомъ въдомствъ, къ которому онъ принадлежалъ. Вотъ на кого наткнулся Кологривовъ. Лукинъ всталъ.

— Встаньте, сказаль онь, -- идите за мной!

Они пошли къ буфету. Лукинъ заказалъ два стакана пунша; пуншъ подали, Лукинъ подалъ стаканъ Кологривову.

- Пейте!
- Не могу, не пью.
- Это не мое дъло. Пейте!

Кологривовъ, захлебываясь, выпиль стаканъ; Лукинъ залпомъ опорожнилъ свой и снова скомандовалъ два стакана пунша. Кологривовъ отнъкивался и просилъ пощады; оба стакана были выпиты, а потомъ еще и еще; на каждаго пришлось по восьми; только Лукинъ, какъ ни въ чемъ не бывало, возвратился на свое кресло, а Кологривова мертвецки пьянаго отвезли домой.

Графъ Соллогубъ разсказываетъ, что одинъ случай положилъ конецъ мистификаціямъ и шуткамъ Кологривова. На одномъ большомъ обѣдѣ, въ то время, когда садились за столъ, изъ-подъ одного дипломата выдернули стулъ. Дипломатъ растянулся, но тотчасъ же вскочилъ на ноги и громко сказалъ: «Я надѣюсь, что негодяй, позволившій со мной дерзость, объявитъ свое имя». На эти слова отвѣта не воспослѣдовало. Впрочемъ, отвѣтъ былъ немыслимъ и по званію обиженнаго, и по непростительному свойству поступка.

Кологривова любили не только какъ забавника, но и какъ человъка. Ума онъ былъ блестящаго и, еслибъ не страсть къ шутовству, онъ могъ бы сдёлать завидную карьеру.

Какъ мы выше сказали, домъ Кологривовыхъ былъ купленъ для оберъ-полиціймейстера.

Начальное учрежденіе московской полиціи Карамзинъ относить къ 1505 г. Въ то время, когда установлены были рёшетки по улидамъ, которыя видёлъ Герберштейнъ, въ Москвъ не было полиціи, а въ каждой части, на которыя дёлился городъ, было свое особое управленіе.

Оно состояло изъ объёзжихъ головъ, бояръ съ подъячими, изъ ръшеточныхъ приказчиковъ и изъ сторожей. Ръшеточные приказчики были начальники сторожей; сторожа были сами обыватели, отправлявшие общественную земскую повинность натурою. Наказъ того времени говорить, что бояринь съ подъячими и съ ръшеточными приказчиками должны тадить по городу непрестанно день и ночь, а сторожа, разставленные въ опредъленныхъ мъстахъ, должны день и ночь непрестанно ходить каждый по своей улицъ и по своему переулку, подчиняясь непосредственно особымъ десятскимъ, выбраннымъ изъ среды ихъ, и ръшеточнымъ приказчикамъ.

Сторожа смотръли, чтобы «бою, грабежу, корчмы и табаку, и никакого воровства и разврата не было, и чтобы воры нигдъ не зажгли, не подложили бы огню, не накинули ни со двора, ни съ улицы». Мъры осторожнаго обращения съ огнемъ были самыя строгія; такъ, запрещалось сидъть поздно съ огнемъ, печи и мыльни запечатывались до новаго указа; что же касается до печенія хлъба, варенія пищи, то дозволено то и другое только въ поварняхъ, или у кого ихъ нъть—въ печахъ, построенныхъ въ землъ, въ огородахъ за дворомъ, защищая ихъ кръпко отъ вътру.

Исключеніе дёлалось въ пользу черныхъ сотень людей, больныхъ и родильницъ. Людямъ черной сотни дозволено топить свои печи въ ненастные дни дважды въ недёлю, по воскресеньямъ и четвергамъ. Стрёльцы и стрёлецкій приказъ въ 1686 году служили исполнительною полицейскою властью.

Любопытны изв'єстія, какъ при набожномъ цар'є Михаил'є Өеодорович'є въ ночное время караулили въ Кремл'є сторожа:

Когда наступалъ девятый часъ вечера, или по тогдашнему восьмой часъ ночи, тогда начинаетъ стрълецкая стръла перекликаться. Ворота Кремля затворялись зимою въ 8 часовъ вечера и отпирались всегда послъ заутрени. Близъ собора Успенскаго часовой стражъ начиналъ первый протяжно и громко нараспъвъ возглащатъ: «Пресвятая Богородица, спаси насъ!» За нимъ второй возглащаетъ: «Святые московскіе чудотворцы, молите Бога о насъ!» Потомъ третій: «Святый Николай чудотворецъ, моли Бога о насъ!» Четвертый: «Вси святые, молите Бога о насъ!! Пятый: «Славенъ городъ Москва». Щестой: «Славенъ городъ Кіевъ». Седьмой: «Славенъ городъ Суздаль»... и такъ поименуютъ: Ростовъ, Ярославль, Смоленскъ и проч. Первый снова восклицаетъ: «Пресвятая Богородица, спаси насъ!» Послъ этого какъ этотъ стражъ, такъ и другіе, чтобы не спать и не дремать, до благовъста къ заутрени поютъ вполголоса разныя духовныя молитвы.

Самый памятный въ числъ полицейскихъ чиновниковъ былъ еще встарину на Москвъ «земскій ярыжка». Одъть онъ былъ въ красный и зеленый кафтанъ, на груди у него нашивались двъ

буквы З и Я, т. е. «земскій ярыжка». Когда государь выбажаль изъ города или шествоваль въ крестномъ ходѣ, тогда изъ нихъ нѣсколько человѣкъ съ метлами и лопатами шли впереди всѣхъ, очищая дорогу. Кромѣ того, гдѣ происходили шумъ или драка, они всякаго могли брать и отводить къ суду безпрекословно.

Первый оберъ-полиціймейстеръ въ Москвъ при императоръ Петръ былъ Грековъ, какъ мы выше уже говорили.

Въ 1729 году въ Москвъ учреждается полицейскій драгунскій эскадронъ и Москва дълится на 12 командъ, центральнымъ пунк томъ которыхъ назначается «съъзжій дворъ». Такихъ съъзжихъ дворовъ было двънадцать и въ каждомъ было два офицера, два урядника и шесть солдатъ съ барабанщикомъ. Рогаточные караулы изъ жителей въ то время оставались попрежнему.

При Петрѣ III получиль званіе генераль-полиціймейстера Дивовъ, но скоро это званіе уничтожено и въ Москвѣ съ восшествіемъ Екатерины II возстановленъ опять оберъ-полиціймейстеръ и введенъ слѣдующій штатъ полиціи: 1 оберъ-полиціймейстеръ, 1 надворный совѣтникъ, 1 ассесоръ и 1 секретаръ съ канцелярскими чинами. Для посылокъ при московской полиціи находилось двадцать человѣкъ конныхъ драгунъ.

Изъ числа начальниковъ полиціи въ въкъ Екатерины быль Архаровъ, о которомъ выше мы говорили, и затъмъ такимъ же дъятельнымъ и энергичнымъ былъ въ царствованіе Александра I А. С. Шульгинъ 1-й. Онъ занималъ мъсто оберъ-полиціймейстера десять лътъ. Онъ оставилъ послъ себя хорошую память очень во многомъ и сдълалъ по своему въдомству множество полезныхъ преобразованій и учредилъ такіе порядки по управленію, изъ которыхъ многіе остаются безъ измъненія до сего времени. Главнъйшее же преобразованіе въ Москвъ онъ сдълалъ въ пожарной командъ.

Пожарныхъ сигналовъ на каланчахъ при немъ тогда еще не было, а при пожарныхъ командахъ всегда было по нъсколько казаковъ съ осъдланными лошадьми, которые въ случат пожара давали знать о томъ въ сосъднія части. Но, не смотря на это, пожарные являлись на пожары съ изумительною скоростью. Лошади подъ обозомъ были превосходныя, самый обозъ и сбруя въ блестящемъ щегольскомъ видъ. Команда въ соотвътственной времени одеждъ, безъ металлическихъ шлемовъ.

Наборъ пожарныхъ лошадей тогда подкръплялъ не то законъ, не то обычай отбирать у всъхъ лошадей за неосторожную ъзду по улицамъ и отдавать въ пожарную команду безъ судебнаго на то опредёленія. Это правило при нёкоторыхъ случаяхъ влекло за собою вопіющую и притёснительную несправедливость.

Шульгинъ на пожарахъ отличался молодецкою неустрашимостью и мастерскими распоряженіями. Изъ толны то-и-дѣло слышались восклицанія: «воть отецъ, воть такъ молодецъ», и пр. Шульгинъ пользовался почти всеобщею любовью, и особенно купечества, не смотря на то, что всѣ его боялись, потому что могучая рука его, сжатая въ кулакъ и распростертая, была для многихъ грозна и тяжела.

Шульгинъ жилъ самымъ широкимъ бариномъ, очень роскошно. Кухня его была образцомъ порядка и опрятности. Онъ по утрамъ самъ ходилъ на кухню и осматривалъ припасы, приготовленные для того дня и разложенные на столахъ подъ хрустальными колпаками. Посуда, столы, стъны, полы, одежда поваровъ, они сами и все прочее отличалось безукоризненною, щегольскою чистотою и блескомъ; малъйшая пылинка не могла укрыться отъ зоркаго его взгляда.

Эта чистота и блескъ проявлялись во всемъ житейскомъ быту Шульгина и на всемъ, что хоть нѣсколько подлежало непосредственному его вліянію. Онъ очень любилъ хорошо покушать и угостить своихъ пріятелей хорошимъ обѣдомъ.

Злые языки въ то время разсказывали, что фельдегерь, который схватилъ Коцебу, извъстнаго драматическаго писателя, на границъ и отвезъ его въ Сибирь и былъ этотъ Шульгинъ. Коцебу называеть его по фамиліи только Ш. и говоритъ, что онъ отличался курьезною способностью пить и ъсть на каждой станціи при перемънъ лошадей — безъ разбору и порядка, все, что можно было отыскать: медъ и паюсную икру въ одно и то же время.

Шульгинъ не имътъ своего состоянія, но за женою получить въ приданое значительный капиталь. Должность оберъ-полиціймейстера въ то время не имъта высокаго оклада. Шульгинъ былъ отличный хозяинъ и примърный во всемъ распорядитель; средства, которыя доставляла ему должность, были очень достаточны и даже съ избыткомъ для роскошной его жизни, но, къ несчастію, онъ перешелъ въ этомъ границы умъренности и разсчета и забылъ, что всему бываетъ конецъ, слъдовательно и доходамъ, приносимымъ какою либо должностью, и самой службъ.

Для удовлетворенія своихъ роскошныхъ затій и предпріятій онъ пользовался значительнымъ кредитомъ и выстроилъ на Тверской улиці домъ, принадлежащій теперь Шевалдышеву, въ которомъ поміщается его гостинница. Домъ строился подъ личнымъ



Городскіе сторожа въ Москвѣ въ XVII столѣтіи. Сь рисунка Панова.

его надзоромъ, при чемъ употреблялись самые лучине и дорогіе матеріалы, построенъ онъ былъ самымъ великолѣпнымъ образомъ, а обмеблированъ такъ, что въ то время въ Москвѣ трудно было отыскать другой подобный домъ.

Во время службы Шульгина въ Москвъ про него ходило множество разсказовъ. Такъ, при переводъ К. Я. Булгакова изъ московскихъ почтъ-директоровъ въ петербургскіе, онъ говорилъ брату его Александру: «Вотъ мы и братца вашего лишились. Все это комплотъ противъ Москвы. Того гляди и меня вызовутъ. Ну ужъ если не нравится Москва, такъ скажи прямо: я берусь выжечь ее не по-французски и не по-Ростопчински, а по-своему, такъ что послъ меня не отстроятъ ее во сто лътъ». Онъ же говорилъ: «Французы ужасные болтуны и очень многословны. Напримъръ, говорятъ они: Команъ ву порте ву? Къ чему это два ву? Не простъе ли сказать: Команъ порте? И такъ каждый пойметъ». Когда онъ былъ въ Москвъ оберъ-полиціймейстеромъ, то военнымъ губернаторомъ былъ въ ней князъ Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ. Шульгинъ не ладилъ съ губернаторомъ и не скрывалъ этого ни отъ кого.

Годицынъ, цъня его неутомимую дъятельность и труды, не обращалъ на эти личности вниманія и каждый разъ ходатайствоваль о наградахъ ему.

Въ 1824 г. Шульгинъ былъ переведенъ изъ Москвы въ Петербургъ. По отъёздѣ своемъ въ Петербургъ, онъ отправилъ все свое имущество съ особымъ обозомъ. Неподалеку отъ Новгорода встрѣтилъ этотъ обозъ графъ Аракчеевъ и обратилъ вниманіе на длинный рядъ разныхъ блестящихъ экипажей и походныхъ фуръ, множество превосходныхъ и цѣнныхъ верховыхъ и упряжныхъ лошадей и щегольски одётую въ форменное платье прислугу.

Остановясь и подозвавь къ себъ одного служителя, онъ спросилъ: «Кому все это принадлежитъ»? На отвътъ же его, что с.-петербургскому оберъ-полиціймейстеру Шульгину, онъ сказалъ: «Скажи ему, что всего этого никогда не было и нътъ у самого Аракчеева».

Вслъдъ за событіемъ 14-го декабря 1825 года, Шульгинъ былъ уволенъ отъ своей должности и переъхалъ въ Москву. Онъ сперва поселился въ своемъ домъ; средства его къ жизни ограничились однимъ пенсіономъ, явились долги, и въ концъ концовъ всъ его вещи были проданы, какъ и домъ, съ аукціона.

Купцы въ первое время, по старой памяти, его нѣсколько разъ выручали изъ бѣды, но подъ конецъ отъ него отказались. Шульгинъ съ горя сталъ придерживаться чарочки.

Изъ бывшаго своего великолъпнаго палаццо онъ перевхалъ въ убогій домишко въ три окна на Арбатъ и здъсь прохожіе неръдко видъли какъ на дворъ, въ ветхомъ замасленномъ халатъ, онъ кололь дрова или самъ рубилъ капусту.

Подъ конецъ его жизни, въ его безвыходное положеніе вошелъ князь Д. В. Голицынъ и, припомня о немъ одно хорошее, забывъ обо всемъ дурномъ, сдёлался его благодётелемъ, платилъ за квартиру и снабжалъ его пищею. Въ такомъ положеніи Шульгина и застала смерть около 1832 года.

Въ концѣ царствованія Екатерины, императора Павла и въ первые годы Александра I славился, по разсказамъ современниковъ, домъ графа Каменскаго на Зубовскомъ бульварѣ 82). Домъ этого любимца Павла былъ типомъ московскаго барскаго дома прошлаго вѣка. По словамъ Ег. Ковалевскаго 83) и графини А. Д. Блудовой 84), въ этомъ домѣ, со всѣми утонченностями западной роскоши и свѣтскости, сливались и всѣ русскіе и татарскіе древніе обычаи.

Домъ Каменскаго наполняли мамы, няни, калмычки, карлицы, турчанки, т. е. взятыя въ плънъ турецкія дѣвушки, подаренныя по возвращеніи изъ арміи нашихъ военныхъ знакомымъ дамамъ, крещеныя ими въ православную въру и кое-какъ воспитанныя.

Въ этомъ домъ сохранялась вся русская уродливая жизнь со строгостью нравовъ и суевъріемъ.

На домашнемъ театръ играли комедіи Вольтера и Мариво, и въ важныхъ семейныхъ торжествахъ, какъ напримъръ при свадьбахъ, сънныя дъвушки пъли русскія обрядовыя пъсни, какъ въ до-Петровской Руси. Влудова разсказываетъ, что когда дочь фельдмаршала выходила замужъ, горничныя дъвушки и приживалки пъли свадебныя пъсни ежедневно во все время между помолвкой и свадьбой, такъ что наконецъ графининъ попугай выучился напъву и нъкоторымъ словамъ такъ твердо, что продолжалъ пъть ихъ, когда невъста давно была замужемъ уже за вторымъ мужемъ.

Хозяйка дома, графиня Анна Павловна Каменская, урожденная княгиня Щербатова, была одна изъ первыхъ красавицъ своего времени, благородная душой, добрая сердцемъ, мягкая нравомъ; объ ней вся Москва говорида, какъ объ ангелъ во плоти.

Въ замужествъ она не была счастлива: мужъ ея много заставиль ее страдать; у него была извъстная всъмъ, нагло выставленная связь съ простою злою женщиной, къ которой онъ уъзжалъ безпрестанно въ деревню на цълые мъсяцы, когда не былъ въ Петербургъ или въ арміи, оставляя жену одну въ Москвъ; но она никогда не заслужила ни малъйшаго упрека, никогда злословье не касалось ея.

Графъ Мих. Өедөт. Каменскій быль сынь мундшенка, служившаго при дворъ Петра Великаго; онъ родился въ 1738 году, обучался въ сухопутномъ кадетскомъ корпусъ и четырнадцати лътъ началъ военную службу капраломъ, а на двадцать девятомъ году уже имъль чинъ бригадира.

Характера Каменскій быль очень крутого. Существуєть преданіе, что онъ подвергаль тѣлесному наказанію своихъ сыновей, когда тѣ были уже въ генеральскихъ чинахъ. Каменскій быль небольшого роста, сухощавый, широкій въ плечахъ: лицо у него было круглое, пріятное, брови густыя, въ разговорѣ нетерпѣливъ и страненъ, иногда очень ласковъ.

Самымъ выдающимся его достоинствомъ была храбрость. Порошинъ разсказываетъ, что Фридрихъ Великій, говоря объ немъ въ 1765 году съ своимъ генераломъ Таденцинымъ, называлъ его «молодымъ канадцемъ, довольно образованнымъ».

Суворовъ, отзываясь о Каменскомъ, говорилъ: «что онъ зналъ тактику». Сегюръ въ своихъ запискахъ называетъ его вспыльчивымъ и жестокимъ, но отдаетъ полную справедливость ему какъ полководцу, который никогда не боялся смерти. Державинъ привътствовалъ его побъды въ 1806 году во время войны съ Франціей и называлъ его «булатомъ, обдержаннымъ въ бояхъ, оставшимся мечемъ Екатерины, камнемъ и именемъ, и духомъ». Каменскій въ своей молодости два года служилъ во Франціи для пріобрътенія опытности въ военномъ искусствъ. Онъ прославился при Екатеринъ въ объихъ войнахъ съ турками, но никогда не былъ любимъ за свой крутой и вмъстъ вспыльчивый нравъ и за жестокость.

Въ 1783 году онъ назначенъ былъ генералъ-губернаторомъ рязанскимъ и тамбовскимъ. Разсказываютъ, что когда онъ былъ губернаторомъ, то частенько прибёгалъ къ крутымъ мёрамъ съ виновными безъ разбору. Такъ, однажды впустили къ нему съ просьбою какую-то барыню въ ту минуту, какъ онъ хлопоталъ около любимой суки и щенковъ ея клалъ въ полу своего сюртука; взбёшенный за нарушеніе такого занятія онъ сталъ кидать въ бёдную просительницу щенятъ.

Державинъ упоминаетъ про него, что въ бытность его тамбовскимъ намъстникомъ, онъ заботился о народномъ образованіи и заводилъ первоначальныя школы, которыхъ тогда еще не было въ томъ краъ. Онъ покровительствовалъ также поэту Богдановичу и издалъ въ Москвъ въ 1778 году первую книгу поэмы его «Душенька».

Его упрекали современники за то, что онъ, подражая Суворову, часто оригинальничаль и юродствоваль. Такъ, живя въ своемъ орловскомъ имѣніи с. Сабуровѣ, онъ носилъ всегда куртку на заячьемъ мѣху, покрытую голубою тафтою, съ завязками, желтыя мундирныя штаны изъ сукна, ботфорты, а иногда коты и кожаный картузъ; волосы сзади связывалъ веревочкою въ видѣ пучка, ѣздилъ въ длинныхъ дрожкахъ цугомъ съ двумя форейторами; лакей сидѣлъ на козлахъ; онъ имѣлъ приказаніе не оборачиваться назадъ, но смотрѣть на дорогу.

Послъднее обстоятельство, какъ увидимъ ниже, и было гибельно для графа. Каменскій, какъ и многіе богачи-вельможи того времени, былъ тоже не разборчивъ въ своей связи и подпалъ подъ вліяніе грубой, необразованной и некрасивой женщины; съ нею проводилъ онъ все время въ деревнъ.

Фельдмаршаль жиль въ своихъ комнатахъ совершенно одинъ; въ кабинетъ его никто не впускался кромъ камердинера; у дверей этой комнаты были привязаны на цъпи огромныя двъ меделянскія собаки, знавшія только графа и камердинера.

Въ Москву же, въ семейство онъ прівзжаль на короткое время и являлся въ немъ безграничнымъ деспотомъ, грозою всъхъ домашнихъ. Любовная связь съ упомянутой женщиной погубила Каменскаго.

Богатство и власть, которою надёляль ее фельдмаршаль въ своемь имёніи, не удовлетворяли его любовницу. Ей захотёлось выйдти замужь, и предметомь своей любви она избрала полицейскаго чиновника, а средствомь къ достиженію цёли — убійство. Об'єщаніемь наградь и надеждой на безнаказанность, она уговорила одного молодого парня изъ дворовыхъ, не любившихъ вообще своего крутого пом'єщика, разрубить ему черепъ топоромъ въ л'єсу, черезъ который онъ бажаль часто; кучеръ быль соучастникомъ или, по крайней м'єр'є, не защитиль барина, и оба приговорены были къ наказанію, но сама виновница кроваваго преступленія осталась въ сторон'є, благодаря протекціи полицейскаго, за котораго она вышла замужъ. Убійца, однимъ ударомъ топора, разс'єкъ фельдмаршалу черепъ и половину языка.

Преступленіе совершилось 12-го августа 1809 года; смерть вождя трогательно описаль поэть Жуковскій. По дёлу обь убійствѣ Каменскаго пошло въ Сибирь и отдано въ солдаты около 300 человѣкъ. По разсказу же графа Делагарда <sup>85</sup>), подробности смерти графа совсѣмъ другія: убійцами Каменскаго были два молодыхѣ крѣпостныхъ человѣка, которымъ онъ далъ музыкальное образованіе въ

Лейпцигѣ. По возвращеніи ихъ къ помѣщику, онъ съ ними обращался жестоко, и одного изъ нихъ за маловажный проступокъ высъкъ. Это и вызвало жажду мести. Ночью они проникли въ спальню графа и убили его топоромъ, упрекая его за то, что онъ вздумалъ извлечь ихъ изъ той среды, въ которой они родились. Убивъ своего барина, они явились въ городъ и повинились въ преступленіи.

Въ бывшемъ имѣніи графа Каменскато, с. Сабуровѣ, въ Орловской губерніи, сохранился другой разсказъ о смерти графа Каменскаго — онъ намъ любезно доставленъ теперешнимъ владъльцемъ этого имънія Г. А. Спечинскимъ: «По покупкъ имънія въ 1871 г.», какъ передаеть намъ последній, — «я еще засталь въ живыхъ старика-сторожа, который разсказаль мнъ, какъ убили фельдмаршала. Воть его слова: «Каменскій быль очень строгій пом'вщикь, вмъстъ съ тъмъ крайне недовърчивый, и его бурмистры и приказчики у него держались недолго. Года два до смерти онъ довърился молодому малому, конторщику, который пользовался его большимъ довъріемъ. Дошло дъло до того, что Каменскій наконець убъдился, что этотъ конторщикъ даже отпускаетъ людей на волю и выдаетъ имъ фальшивыя вольныя за его подписомъ, а ему показываеть, что послёдніе находятся въ бёгахъ. Узнавъ объ этомъ, Каменскій не уволиль конторщика оть дёль, а сталь его преслёдовать наказаніями, объщая еще сослать въ Сибирь. Конторщикъ этого не выдержаль, бъжаль и скрылся въ Сабуровскомъ лъсу, котораго тогда было до 800 десятинъ въ одномъ мъстъ.

«Однажды лътомъ Каменскій поъхаль въ этотъ льсь, чтобъ назначить мёсто для вырубки, нарою, въ дрогахъ; одёть онъ быль въ формъ, въ треугольной шлянъ. Чтобы вътхать въ лъсъ, надо было подняться на очень крутую гору, по узкой дорогъ; налъво оть дороги лежаль обрывь, поросшій кустарникомь, а еще ниже ръка Цонъ. Въ этихъ-то кустахъ и подкараулилъ его конторщикъ и, подойдя сзади, ударилъ его топоромъ такъ сильно, что разсъкъ шляпу и голову пополамъ. Каменскаго похоронили 15 августа въ церкви с. Сабурова и послали курьера съ извъстіемъ къ императору Александру І. Власти стали искать преступника, кучеръ не быль вь заговоръ и прямо указаль на убійцу. Государь приказаль найти во что бы то ни стало убійцу. Была приведена цёлая дивизія, которая оцібнила лісь и простояла бивуакомь до половины октября, но убійца не находился; его искали все въ лёсу, а онъ жилъ въ заливъ Цона, ниже лъса, въ тростникъ; но когда пошли морозы, то онъ долже тамъ сидъть не могъ и больной вышелъ и отдался властямь уже полумертвый; его приказано было наказать кнутомъ на мъстъ преступленія, что и было исполнено. Наказанія онъ не вынесь и умерь. На мъстъ, гдъ быль убить Каменскій, быль положенъ большой камень, болъе 300 пудовъ; этотъ камень лежать покойно до зимы 1889 года, но этою зимою крестьяне ухитрились расколоть его на четыре части и продать въ городъ Орель».



Графъ М. Ө. Каменскій. Съ гравированнаго портрета Осипова.

Настоящей любовницы, по словамь того же старожила, у Каменскаго не было, а была кръпостная его труппа актрисъ, которая и составляла его гаремъ; помъщался послъдній въ третьемъ этажъ каменнаго зданія и носилъ названіе «гульбицы».

Помимо трехъ дётей, дочери и двухъ сыновей, у фельдмаршала Каменскаго отъ любовницы остался незаконный сынъ, носившій, впрочемъ, фамилію тоже Каменскаго; онъ въ молодости выказалъ замъчательныя военныя способности; онъ служилъ у своего брата и позднъе отличился въ 1812 году, но за какой-то проступокъ былъ сосланъ въ одну изъ кръпостей, гдъ случайно и утонулъ, купаясь.

Самый даровитый и блистательный члень семьи Каменскихъ, молодой главнокомандующій графъ Николай Михайловичъ, тоже погибъ въ молодыхъ годахъ насильственною смертью. Николай Кашенскій отличался блистательными военными способностями, такъ сказать наслъдственными, хотя не наслъдоваль отъ отца ни его крутого нрава, ни его привычекъ.

Онъ былъ красавецъ собою, съ добрымъ сердцемъ, немного вспыльчивый, очень ласковый съ нижними чинами и особенно строгъ и гордъ съ равными генералами; въ сраженіяхъ отличался личною храбростью, легко теритът нужду съ солдатами, довольствуясь очень немногимъ, но единственно что любилъ — это покойную и широкую одежду.

Когда молодой Каменскій явился къ Суворову въ армію, на поля Италіи, то Суворовъ, зная нелюбовь его отца къ нему, былъ крайне удивленъ. Свиданіе фельдмаршала съ Каменскимъ было очень трогательно. «Какъ! воскликнулъ великодушный Суворовъ, бросившись обнимать его,—сынъ друга моего будетъ со мною пожинать лавры, какъ я нъкогда съ отцомъ его!» Прочитавъ письмо бывшаго сослуживца, фельдмаршалъ не могъ удержаться отъ слезъ и произнесъ: «Когда ты къ батюшкъ будешь писать, то принеси ко мнъ письмо, я принишу».

Въ тотъ день была объдня; Суворовъ, по обыкновенію, пъль на клиросъ; вдругъ, отъ земныхъ поклоновъ, подбъжалъ къ Каменскому съ вопросомъ:

- Поетъ ли твой батюшка?
- Поетъ, отвъчалъ Каменскій.
- Знаю, возразилъ Суворовъ, но онъ поеть безъ ноть, а я по нотамъ.

И съ этими словами побъжалъ къ пъвчимъ.

Подъ командой Суворова Каменскій отличался своєю неустрашимостью: особенно онъ выказалъ свою храбрость при атакъ непріятеля во время перехода черезъ Чортовъ мостъ. «Юный сынъ вашъ, писалъ Суворовъ къ отцу Каменскаго,—старый генералъ». Командуя Мушкатерскимъ полкомъ, Каменскій жилъ роскошно; отъ отца онъ не получалъ никакого дохода.

Открытая жизнь заставила его растратить казенныя суммы. На него быль сдёланъ доносъ императору Павлу и назначено строгое слъдствіе. Каменскій оть горя занемогь; преданные ему офицеры его полка собрали часть затраченныхъ денегъ и, какъ полкъ былъ расположенъ въ разныхъ мъстахъ, то искусно и передали суммы по батальонамъ. Солдаты не принесли жалобы на своего любимаго командира; нашелся только одинъ изъ нихъ, и то въ нетрезвомъ видъ, который нажаловался инспектору на Каменскаго.

Слъдствіе шло какъ разъ во время вступленія императора Александра I на престоль. Каменскій, не смъя обратиться за помощью къ суровому своему отцу, чистосердечно принесъ свою виновность молодому императору и получиль прощеніе отъ монарха.

Отецъ Каменскаго держалъ въ такомъ страхѣ своихъ сыновей, что послѣдніе, бывши уже въ генеральскихъ чинахъ, не смѣли при немъ ни курить, ни нюхать табакъ, и трубки, и табакерки прятали отъ отца.

Кстати сказать о мод'в, вышедшей тогда въ высшемъ обществ'в, къ нюханію табаку. Въ екатерининскія времена почти вс'в нюхали табакъ, даже молодыя д'ввицы; почтенные люди любили тогда щеголять своими богатыми табакерками, а у знатныхъ баръ были ц'влыя коллекціи прекрасныхъ золотыхъ, съ эмалью и брилліантами, табакерокъ, которыя раскладывались въ гостиныхъ по столамъ.

Влагово въ своихъ воспоминаніяхъ разсказываетъ про свою бабушку, Татищеву, которая имѣла слѣдующую странность: позвонитъ, бывало, человѣка, дастъ ему грошъ и скажетъ:—«Пошли взять у будочника мнѣ табаку». Немного погодя и несутъ ей на серебряномъ подносѣ табакъ отъ будочника въ прегрязнѣйшей бумагѣ, и она, не брезгая, сама развернетъ и насыпаетъ этотъ зеленый и противный табакъ въ свои дорогія золотыя табакерки. Такія покупки у тогдашнихъ баръ не считались странными. Курить же табакъ въ то время было предосудительно; мужчины курили его въ своихъ кабинетахъ, при запертыхъ дверяхъ, и ежели это случалось при дамахъ, то испрашивалось дозволеніе.

Куренье замѣтнымъ образомъ стало входить въ моду послѣ 1812 года, и въ особенности въ 1820 году, когда стали привозить изъ заграницы сигарки; на первыя такія, гамбургскія, смотрѣли какъ на диковинку. Русскія сигары, какъ и табакъ курительный и нюхательный, стали первые фабриковать саратовскіе колонисты-нѣмцы.

Первый сарептскій магазинъ нѣмецкихъ колонистовъ былъ открытъ гдѣ-то за Покровкой. Извѣстность онъ пріобрѣлъ также своими медовыми коврижками и пряниками. На первой недѣлѣ старая москва.

47 Великаго поста, считалось обязательнымъ для каждаго барскаго семейства ъздить въ этотъ магазинъ, и цълая нить каретъ, бывало, тянулась по Покровкъ въ эти дни.

Иностранный же табакъ, какъ и шерсть, и полотна (ручныя), чулки, батисть, носовые платки и голландскій сыръ, московскіе баре покупали на Ильинкъ, за Гостинымъ дворомъ, въ нюренбергскихъ лавкахъ.

Возвращаемся опять къ сыну фельдмаршала Каменскаго. Военную славу онъ стяжалъ главнымъ образомъ во время финляндской войны, когда былъ главнокомандующимъ арміею.

Послѣднія побѣды Каменскаго были уже за Балканами, во время нашихъ войнъ съ турками. Безнадежная любовь къ дочери ключницы-нѣмки свела героя въ преждевременную могилу. Познакомился онъ съ нею въ домѣ князей Щербатовыхъ,—здѣсь онъ ежедневно видѣлся съ красавицей; это замѣтили родные, и выдали ее замужъ за другого жениха, молодого офицера Кисленскаго. Горе и отчаяніе Каменскаго было велико. Мать, чтобы заставить его забыть ее, выбрала ему въ Москвѣ знатную и богатую невѣсту, добрую, съ нѣжнымъ сердцемъ, съ пламеннымъ воображеніемъ, но не очень красивую собою, графиню Анну Алексѣевну Орлову-Чесменскую.

Графини страстно полюбила ловкаго, статнаго молодого генерала, военная слава котораго уже гремѣла; но сознаніе своей непривлекательности и неотступная мысль о корыстолюбивыхъ планахъ своихъ жениховъ, которую, какъ говорятъ, въ ней поселяль ея домашній совѣтникъ, незаконный сынъ ея отца, заставили преодолѣть ея романическую любовь къ Каменскому: Орлова отказала ему.

Отказъ былъ неожиданъ. Графъ увхалъ въ армію. Графиня А. Д. Блудова въ своихъ восноминаніяхъ говорить: «Орлова отказала Каменскому, но по смерти его не могла утвишться и, отказавшись навсегда отъ замужества, посвятила всю жизнь свою на двла богоугодныя и на украшеніе обителей иноческихъ и перквей».

Пожертвованія графини Орловой на церкви равнялись  $7^4/2$  милліонамъ рублей; только изъ одного отчета 1848 года о дѣйствіяхъ Вологодскаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія мы узнаемъ, что графиня въ своей духовной назначила слѣдующіе капиталы: 340 монастырямъ съ пустынями по 5,000 руб. сер. каждому; 48 каеедральнымъ соборамъ по 3,000 руб. сер.; 49 попечительствамъ духовнаго званія по 6,000 руб. сер.; всего 2.308,000 руб. сер.

Графиня Блудова воть что разсказываеть о Каменскомъ. Когда онъ, разстроенный, прощаясь съ матерью, садился въ коляску, чтобы вхать въ армію, къ экипажу подошель юродивый и протянуль къ нему руку съ платкомъ, говоря: «на, возьми на счастіе! Добрый путь!» Каменскій зналь юродиваго, бывавшаго часто въ ихъ домѣ, улыбнулся ему привѣтливо и взяль платокъ. Но ему не вѣрилось въ счастье: онъ взяль платокъ, чтобы не обидѣть юродиваго, но туть же машинально передаль его своему адъютанту, а этотъ адъютантъ былъ Закревскій. Домашніе Каменскихъ, разсказывая про этотъ случай, замѣчали, что ихъ любимый графъ передаль свое счастье Закревскому и уже не возвратился живымъ въ отчій домъ.

Графъ Каменскій быль назначень императоромь Александромь на Волынь, но по совъту врачей его повезли въ Одессу; дорогою онъ совсъмъ лишился слуха и памяти, бредилъ, кашлялъ и почти потерялъ разсудокъ. Онъ скончался 4-го мая 1811 года, на 34 году. Когда вскрыли его тъло, то открыли слъды отравы. Его привезли въ Орловскую губернію, въ родовое ихъ село Сабурово и похоронили подлъ отца; но мать просила, чтобы сердце было отдано ей: оно хранилось въ приходской церкви ея дома въ Москвъ, въ Троицъ Зубовъ, пока она была въ живыхъ, а послъ ея смерти, по ея просьбъ, похоронено съ нею на кладбищъ въ Дъвичьемъ монастыръ, гдъ она указала себъ могилу, возлъ друга своего, Катерины Блудовой.

Графиня А. А. Орлова умерла болѣе 30 лѣтъ спустя послѣ смерти Каменскаго, но еще въ послѣдніе годы своей жизни передавала своей старой подругѣ, г-жѣ Герардъ объ отвергнутомъ ею женихѣ со всею горячностью, со всѣмъ увлеченіемъ любви двадцатилѣтней дѣвушки.

Тъло Каменскаго, какъ мы говорили, было предано землъ подлъ праха отца, умершаго за два года передъ тъмъ отъ руки убійцы; церковь, въ которой надъ двумя героями поставлены простые бълые камни, безъ надписей, уже въ сороковыхъ годахъ нынъшняго столътія представляла развалину. Село было уже не въ роду Каменскихъ и теперь, если не ошибаемся, трудно уже найти мъсто, гдъ покоятся останки побъдителя при Козлуджи и завоевателя Финляндіи.

Старшій сынъ фельдмаршала Сергвй отличался только всёми недостатками отца: онъ служиль также въ арміи, дослужился до генеральскаго чина и былъ георгіевскимъ кавалеромъ и изв'єстенъ своими неум'єлыми и б'єдственными распоряженіями при осад'є Рущука; Сергвй Каменскій, подобно отцу, жилъ дурно съ женой, отъ которой им'єль двухъ дочерей, умершихъ д'євицами.

Проживалъ графъ до старости въ своемъ Сабуровъ въ Орловской губерніи и славился своими странностями и кръпостнымъ театромъ. Онъ хотълъ купить актера Щенкина, и подъ конецъ жизни растратилъ на свой театръ все огромное состояніе своего отца. Послъ смерти первой жены, урожденной Ефимовой, онъ женился на своей любовницъ, молоденькой красавицъ, вдовъ Кириловой, отъ которой имълъ многихъ незаконныхъ и законныхъ дътей. Одинъ изъ его сыновей, Андрей, красавецъ собой, по способностямъ очень напоминалъ своего несчастнаго дядю; онъ умеръ въ молодыхъ годахъ въ деревнъ отъ разстройства ума. Другія его дъти, кажется, поселились въ Смоленской губерніи и затерялись въ неизвъстности.

Что же касается до отца, то, по своимъ странностямъ, онъ выходилъ изъ ряда обыкновенныхъ людей. Вотъ нъсколько интересныхъ разсказовъ, сохранившихся о немъ въ Орловской губерніи и въ запискахъ его современниковъ.

Театръ Каменскаго находился въ городъ Орлъ, на Соборной площади, зданіе было одноэтажное, деревянное, съ колоннами, внутренность театра была недурная, съ двумя ярусами ложъ, райкомъ и партеромъ съ нумерованными креслами; для самого графа была особенная ложа; въ этой ложъ передъ мъстомъ графа на столъ лежала книга, въ которую онъ собственноручно вписывалъ замъченныя имъ неисправности или ошибки артистовъ; на сценъ, сзади отъ этого мъста, висъло нъсколько плетокъ и послъ каждаго акта онъ ходилъ за кулисы и тамъ дълалъ свои разсчеты съ виновными артистами, крики которыхъ иногда долетали до слуха эрителей.

Графъ требоваль отъ актеровъ, чтобы роль была заучена слово въ слово, чтобы они говорили безъ суфлера и бъда тому была, кто запнется или не знаетъ роли. Что же касается до игры актера или актрисы, то на это графъ мало обращалъ вниманія.

Къ ложѣ графа примыкала галерея, гдѣ обыкновенно сидѣли такъ называемыя пансіонерки, дворовыя дѣвушки, готовившіяся въ актрисы или танцовщицы. Для послѣднихъ было обязательно посѣщеніе театра. Каменскій требоваль, чтобы на другой день каждая изъ нихъ продекламировала какой нибудь монологъ изъ представленной пьесы или протанцовала бы вчерашнее «па». Графъ иногда садился въ первомъ ряду креселъ и смотрѣлъ на спектакль; во второмъ ряду тотчасъ же за нимъ сидѣла его мать и съ нею двѣ его дочери, а позади матери въ третьемъ ряду—любовница графа, съ огромнымъ портретомъ его на груди: если послѣдняя чѣмъ нибудь навлекала на себя неудовольствіе графа, то портреть этоть отъ нея отбирался и на мѣсто его давался другой точно такъ же

отдъланный, но на которомъ лица не было видно, но виднълась одна спина; портретъ этотъ въшался ей тоже на спину, и въ такомъ видъ, на соблазнъ всъмъ, она должна была показываться всюду.

Кром'й этого наказанія, назначалось и другое бол'йе жестокое: въ квартиру къ ней ставилась см'йна дворовыхъ людей подъ коман-



Графъ Н. М. Каменскій. Съ гравированнаго портрета Кинингера.

дою урядника, которая каждыя четверь часа входила къ ней и говорила ей: «грёшно, Акулина Васильевна, разсердили батюшку графа, молитесь» и бёдная женщина должна была сейчасъ же класть земные поклоны; такъ что ей приходилось не спать и по ночамъ безпрестанно класть поклоны.

Въ антрактахъ публикъ въ креслахъ разносили моченыя яблоки и груши, изръдка пастилу, но чаще всего вареный превкусный медъ.

Публика въ театръ собиралась во множествъ, но не изъ высшаго круга, которая только пріъзжала изръдка ради смъха, и неръдко у Каменскаго во время представленія бывали скандалы. Такъ, въ собраніи И. А. Вахрамъева, въ гор. Ярославлъ, по сообщенію А. Титова, имъется стихотвореніе, въ которомъ описанъ одинъ изъ такихъ крупныхъ скандаловъ: во время спектакля одинъ полковникъ кинулъ на сцену бъднымъ артистамъ 100 рублей; Каменскій вскипълъ гнъвомъ и кинулся съ бранью на полковникъ. Полковникъ сначала все молчалъ и притворился, будто оробълъ, но когда графъ, поощренный его молчаніемъ, накинулся на него еще храбръе,—тутъ полковникъ уже не выдержалъ и въ свою очередь напалъ на Каменскаго, требуя отъ него тотчасъ удовлетворенія на палашахъ или стръляться на пистолетахъ.

Не ожидавшій такого исхода, Каменскій сильно перетрусиль и уже при всёхъ, по приказу полковника, сталь просить у него извиненія, стоя въ слезахъ на колёняхъ.

Билеты для входа графъ продавалъ и раздавалъ самъ лично, сидя у кассы съ своимъ георгіевскимъ крестомъ на шев. Шалуны того времени платили графу за мъста мъдными деньгами, которыя пересчитывать Каменскому иногда приходилось по получасу и дольше.

При театръ во время спектаклей назначался караулъ отъ полка; въ послъднемъ дъйствіи пьесы графъ требовалъ въ свою ложу караульнаго офицера и вручалъ ему пять пятирублевыхъ синенькихъ ассигнацій, а иногда одну 25-ти-рублевую бъленькую ассигнацію, всегда истертыя и разорванныя и весьма часто между ними были и фальшивыя.

Такія продълки графа, какъ говорить Жиркевичъ въ своихъ запискахъ, стоили ему за три года около одной тысячи рублей ассигнаціями, такъ какъ негодныя для размѣна падали на него, а графъ тутъ же при дачѣ отрекался отъ нихъ.

Прислуга при театрѣ была въ ливрейныхъ фракахъ съ красными, синими и бѣлыми воротниками. О дняхъ спектаклей извѣщалось печатными афишами. Репертуаръ пьесъ, даваемыхъ на театрѣ, былъ самый разнообразный, пьесы часто мѣнялись и ставились иногда болѣе чѣмъ роскошно; такъ въ «Калифѣ Багдадскомъ» бархату, шелку, турецкихъ шалей и страусовыхъ перьевъ было болѣе чѣмъ на тридцать тысячъ рублей.

Главные артисты труппы были более чемъ каррикатурны, игра ихъ вызывала одинъ смехъ и была ниже всякой посредственности. Въ числе чудачествъ графа были и ежедневные его вечерне приказы, въ которыхъ онъ повышалъ и производилъ своихъ лакеевъ изъ одного ливрейнаго фрака въ другой, обозначавшій по цвету разрядъ и степень должности; также въ ежедневномъ приказе возвещалось по дому, какъ водится въ полкахъ, о безпорядкахъ, замеченныхъ имъ въ течене дня — напримеръ: делалось замечане графине за допущене ею того, что при входе ея въ лакейскую люди или не встали съ своихъ местъ, или не оказали должную ей почтительность.

День Каменскаго былъ распредёленъ въ слёдующемъ порядкё: утромъ въ 5 часовъ онъ дёлалъ визиты до 7 часовъ, потомъ ототправлялся въ свою театральную контору, гдё начиналъ раздавать и продавать билеты, записывая собственноручно въ книгу за билеты деньги и имена тёхъ, кому дарилъ билеты.

Въ 9 часовъ онъ закрываль контору и отправлялся за кулисы и тамъ до 2 присутствоваль при репетиціяхъ. Въ два часа шелъ гулять пъшкомъ по городу, постоянно по одному и тому же направленію до извъстнаго мъста, не дълая ни шагу болъе, ни шагу менъе, и возвращался домой объдать.

За об'єдомъ у него бывало мало приглашенныхъ; за столомъ блюдъ было нескончаемое количество, прислуги при стол'є толнилась ц'єлая орда, больше ссорившаяся и ругавшаяся громко между собою, ч'ємъ служившая; сервировка была чрезвычайво грязная: скатерти потертыя, грязныя, салфетки тоже такія же, въ дырьяхъ; стаканы, рюмки разные, часто съ отбитыми краями.

За объдомъ онъ занималъ гостей разсказами о своемъ театръ, но очень не любилъ, когда ему напоминали его боевую жизнь и его брата. Во всъхъ его комнатахъ царствовала полная грязь и безпорядокъ. Въ передней валялся лакейскій хламъ и сидъло постоянно 17 лакеевъ и вязало чулки и невода. Каждый изъ лакеевъ обязанъ былъ подавать графу кто трубку, кто платокъ, воду и т. п. Зала была огромная: саженей 12 въ длину и саженей 7 въ ширину, уставленная кругомъ простыми стульями, выкрашенными сажею и покрытыми черной юфтью. На потолкъ висъли три великолъпныя хрустальныя люстры, въ одномъ углу залы стояли два турецкихъ знамени и восемь бунчуковъ и при нихъ часовой, одътый испанцемъ съ тромбономъ, мънявшійся чрезъ каждые два часа.

За залой шли три большихъ гостиныхъ, вет устланныя богатыми персидскими коврами, съ большими, въ простънкахъ оконъ,

венеціанскими зеркалами и съ портретами, писанными масляными красками, которыми стѣны были увѣшаны отъ потолка почти до самаго пола. Въ первой гостиной, по словамъ Жиркевича, висѣли картины актеровъ всѣхъ націй, во второй—графа и его родни, а въ третьей—его крѣпостныхъ актеровъ; вся мебель въ этихъ комнатахъ была изъ корельской березы, покрытая шелковою матеріею. Во второй гостиной, подъ портретами отца и брата, лежали подъ стеклянными колпаками всѣ ихъ военныя регаліи; напротивъ этихъ портретовъ къ стѣнѣ стояли большіе часы, купленные имъ у извѣстнаго московскаго антрепенера Медокса за 8,000 руб., игравшіе, когда часовая стрѣлка показывала 11 минутъ 3-го пополудни «со святыми упокой» и въ 4 часа тоже пополудни извѣстный польскій «Славься, славься, храбрый Россъ». Первый бой обозначалъ, что въ этотъ часъ найдено тѣло убитаго фельдмаршала, а другой бой — моментъ рожденія на свѣтъ самого графа.

Послѣ обѣда графъ водилъ своихъ гостей въ первую гостиную, гдѣ былъ накрытъ столъ со всевозможными сладостями. Но едва било пять часовъ, графъ покидалъ всѣхъ и отправлялся въ свой театръ, подготовляя самъ все къ спектаклю, который начинался въ 6¹/2 часовъ.

Графъ былъ строгъ только со своими артистами, которыхъ и держалъ подъ карауломъ, какъ въ карантинъ; съ другими же своими кръпостными людьми былъ добръ и помогалъ имъ всъмъ, какъ и нищимъ, которымъ два раза въ недълю подавалъ милостыню мъдными деньгами.

Графъ Каменскій имѣлъ болѣе семи тысячъ душъ крестьянъ, но когда онъ умеръ, то буквально нечѣмъ было похоронить его; отъ огромнаго его состоянія ничего не осталось, все оно пошло на театръ. Всѣ имѣнія графа скупилъ генералъ Красовскій. Исторической усадьбой покойнаго графа теперь владѣетъ Гр. Ал. Спечинскій.

Рядомъ съ роскошнымъ домомъ фельдмаршала Каменскаго въ Москвъ ютился небольшой домъ пріятельницы жены фельдмаршала, прапорщицы Катерины Ермолаевны Блудовой. Калитка изъ сада послъдней приходилась прямо въ садъ Каменскихъ, такъ что хозяйкъ дома не нужно было дълать для этого неизбъжныхъ въ то время выъздовъ и пріятельницы видались каждый день; этикетъ того времени не дозволилъ бы женъ фельдмаршала показаться пъшкомъ на улицъ, да и суровый фельдмаршалъ не позволилъ бы такихъ ежедневныхъ свиданій.

Не смотря на неважный чинъ—прапорщицы, родъ Блудовыхъ считался однимъ изъ древнтишихъ. По фамильнымъ преданіямъ,

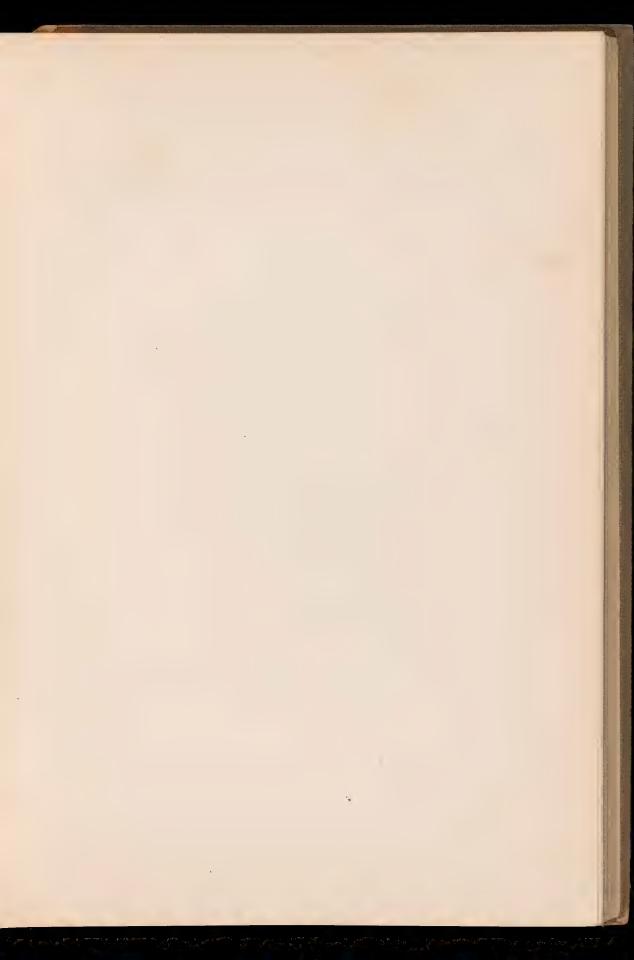



Видъ Московскаго Кремля со сто

Съ грави



роны Каменнаго моста, въ 1799 году.

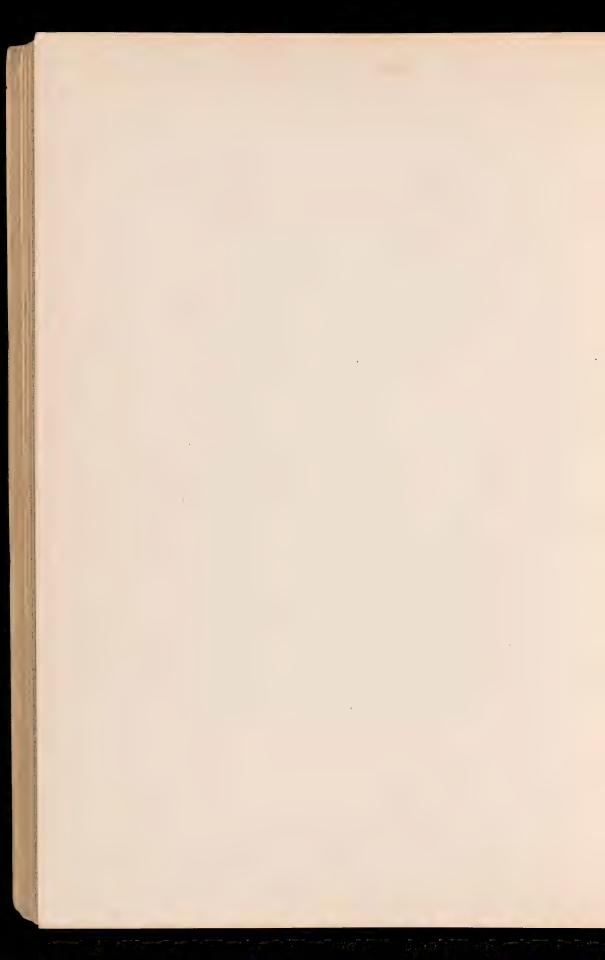

Блудовы ведуть родь свой оть Ивещея, въ св. крещеніи Іоны Блудта, бывшаго воеводою въ Кіевъ въ 981 году и умертвившаго великаго князя Ярополка; впослъдствіи онъ кровію своею смыть преступленіе, служа върно великому князю Ярославу, и сложиль голову въ битвъ съ королемъ польскимъ Болеславомъ Храбрымъ.

Существуетъ преданіе, что по дорогѣ въ Смоленскъ лежитъ извъстное пространство земли подъ названіемъ: «Ступня Өеолора Блудова»; эта богатырская ступня чуть не покрыла всей Вязьмы. Мъстность эту московскіе князья, за большія службы, пожаловали предкамъ Блудовыхъ. На этой ступнъ откармливалъ Блудовъ стада своихъ коней, и на ней давалъ отпоръ полчищамъ польскимъ и литовскимъ. Долго владъль этою землею Оедоръ Блудовъ, да вдругъ замирился князь Иванъ Васильевичъ съ княземъ Александромъ Литовскимъ и отдалъ ему, со многими землями, и ступню Өедора Блудова. Заплакалъ горько Өедоръ о своей ступнъ и молвилъ челомъ грозному московскому царю: «Кровь отцевъ моихъ залила ступню нашу на Вязьм'в, такъ не владъть ступнею моей литвину, не отдамъ моей крови, умру на ней»... И московскій царь не отдалъ ступни Блудова литовцамъ. Въ Вязьмъ теперь про эту славную ступню уже не помнять и мъсто это теперь — ровное поле! Мы не переходимъ отъ преданій къ исторической генеалогіи этого рода семьи Блудовыхъ, которая, принадлежа къ коренному русскому дворянству, жила изъ рода въ родъ въ провинціи, вдали отъ двора, близко къ народу, знала его, помогала въ бъдъ и нуждахъ не по одному своекорыстному разсчету, а по сочувствію къ той средъ, въ которой постоянно находилась.

Блудова была родомъ Тишина изъ новгородскихъ дворянъ; красоты она была необыкновенной, а также и очень умная; овдовъла она въ очень молодыхъ годахъ; мужъ ея, казанскій помъщикъ, умеръ очень молодымъ человъкомъ, простудившись въ отъвжемъ полъ — онъ былъ страстный псовый охотникъ, разстроившій свое состояніе охотой и частію картежной игрой.

Послѣ него осталось двое дѣтей: дочь и сынъ. Первая вышла замужъ за костромского помѣщик и Писемскаго, а второй впослѣдствіи былъ государственный дѣятель графъ Дмитрій Николаевичъ Блудовъ, состоявшій на службѣ болѣе шестидесяти лѣтъ. Мать Блудова очень любила своего сына и ничего не щадила для его образованія; лучшіе учителя, профессора университета давали ему уроки.

Память его поражала учителей, какъ впослѣдствіи его знакомыхь; французскимъ языкомъ онъ владѣлъ какъ русскимъ, и кромѣ того зналъ нѣмецкій, итальянскій и отчасти древніе языки; постарая москва.

48

англійски онъ выучился бывши уже совътникомъ посольства въ Лондонъ, безъ пособія учителя, при помощи лексикона и романовъ Вальтера Скотта.

Страсть къ театру была господствующею въ немъ въ молодости. Онъ могъ прочесть наизусть цёлыя тирады, почти цёлыя трагедіи Озерова и Расина. Счастливая его память сохранила ему эту способность до глубокой старости. По бабкъ Блудовъ приходился двоюроднымъ племянникомъ Державина, по матери—двоюроднымъ братомъ Озерова. Записанный дядей Державинымъ, подобно другимъ столбовымъ дворянамъ, чуть не съ пеленокъ въ Измайловскій гвардейскій полкъ, онъ въ Павловское время былъ уволенъ. Шестнадцати лѣтъ, въ 1800 году, поступилъ онъ юнкеромъ въ московскій архивъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ и черезъ полгода былъ, благодаря необыкновеннымъ способностямъ, произведенъ въ переводчики, а на другой годъ въ коллежскіе ассесоры.

Въ архивъ Блудовъ сошелся и сблизился съ братьями Андреемъ и Алекс. Тургеневыми, съ Дашковымъ, Вигелемъ; послъдній въ своихъ запискахъ о Блудовъ отзывается съ какимъ-то увлеченіемъ, вовсе ему не свойственнымъ. По его словамъ, Блудовъ своимъ блестящимъ умомъ сдълалъ на него впечатлъніе необыкновенное. Слушая его, онъ постоянно находился подъ магическимъ вліяніемъ его слова. Впослъдствіи Блудовъ былъ въ тъсной дружбъ съ Карамзинымъ и Жуковскимъ. Съ послъднимъ онъ сошелся съ раннихъ лътъ; ихъ свелъ его товарищъ но службъ Дашковъ, который съ Жуковскимъ воспитывался въ благородномъ пансіонъ—любовь къ театру и поэзіи связала его съ Жуковскимъ на всю жизнь.

Едва ли не первое стихотворное произведеніе Блудова, какъ говорить Е. Ковалевскій, написано имъ обще съ Жуковскимъ; это пъсня «Объясненіе портного въ любви», и вотъ что послужило къ ней поводомъ: между архивными товарищами Блудова былъ нъкто Л., сынъ портного; что этотъ Л. былъ влюбленъ, это вещь весьма обыкновенная, но онъ былъ влюбленный дикаго свойства и сильно надоъдалъ товарищамъ и особенно Блудову своею любовью. Вся пъсня состояла въ примъненіи разныхъ предметовъ портняжескаго мастерства къ объясненію любви; тутъ были стихи въ родъ слъдующихъ:

Нагръто сердце, какъ утюгъ!

или

О ты, которая пришила Меня къ себѣ любви иглой, Какъ самый крѣпкій шовъ двойной. Кончалась ибсня словами:

Умретъ несчастный твой портной.

По какому-то странному случаю, пъсня эта, конечно, не предназначенная для печати, попала въ старинныя пъсни, но еще страннъе, что авторомъ ея названъ самъ несчастный Л—у, осмъянный въ ней.

Блудовъ имѣлъ большое вліяніе на Жуковскаго; онъ убѣдиль его, какъ увѣряеть М. Дмитріевъ въ своихъ «Мелочахъ», Грееву элегію «Сельское кладбище» перевесть не четырехстопными ямбами, а шестистопными.

Князь Вяземскій разсказываеть, что у графа Блудова была задорная собачонка, которая кидалась на каждаго, кто входиль въ кабинеть его. Когда, бывало, придешь къ нему, первыя минуты свиданія, вм'єсто обм'єна обычныхъ прив'єтствій, проходили въ отступленіи гостя на н'єсколько шаговъ и въ б'єготн'є хозяина по комнат'є, чтобы отогнать и усмирить негостепріимную собачонку.

Поэть Жуковскій не любиль этихь эволюцій и уговариваль графа держать собачку на привязи. Какъ-то долго не видать было его. Блудовъ пишеть ему записочку и пеняеть за продолжительное отсутствіе. Жуковскій отвъчаеть, что заказанное имъ платье еще не готово и что безъ этой одежды съ принадлежностями онъ явиться не можеть. При письмъ собственноручный рисунокъ: Жуковскій одъть рыцаремъ въ шишакъ и съ забраломъ, весь въ латахъ и съ большимъ копьемъ въ рукъ. Все это, чтобы защищать себя оть нападеній кусающагося врага.

Князь Вяземскій говорить про Блудова, что онъ имѣлъ авторское дарованіе, но до сорока лъть и долье не могь рышиться ничего написать. Онъ же упоминаеть о немъ: «какъ въ литературной сферъ Блудовъ рожденъ не производителемъ, а критикомъ, такъ и въ государственной онъ рожденъ для оппозиціи». Слабая сторона его характера была раздражительность и вспыльчивость, въ минуту гнъва онъ никого не щадиль, но когда проходиль гнъвь, онь уже все забываль и съ ласковою улыбкою спѣшиль заговаривать съ обруганнымъ. Влудовъ считался острякомъ въ свое время и попасться къ нему на язычокъ многіе побаивались. Когда на мъсто государственнаго секретаря Сперанскаго былъ назначенъ Шишковъ, человъкъ не глупый и почтенный, но вовсе по лънности неспособный ни къ какимъ дёламъ, движимый теплымъ чувствомъ любви къ отечеству, онъ написалъ нъсколько манифестовъ; лучшимъ изъ нихъ было извъстіе о потеръ Москвы. Блудовъ сказалъ, что для возбужденія краснорічія должно было сгоріть Москві.

Когда вышло первое иллюстрированное изданіе новыхъ басенъ Крылова, Блудовъ говорилъ, что басни вышли «съ свиньею и съ виньетками». Строгій и нъсколько изысканный вкусъ Блудова не допускалъ появленія хавроньи въ поэзіи.

Когда графъ Хвостовъ въ своихъ стихахъ сказалъ: «Суворовъ миъ родня и я стихи плету», Блудовъ замътилъ: «Полная біографія въ нъсколькихъ словахъ; тутъ въ одномъ стихъ все, чъмъ онъ гордиться можетъ и стыдиться долженъ». Когда Шатобріанъ про друга Блудова, Александра Тургенева, написалъ: «графъ Тургеневъ, бывшій министръ народнаго просвъщенія въ Россіи, человъкъ всякаго рода познаній», Блудовъ, прочитавъ эти строки, сказалъ: «Угораздился же Шатобріанъ выразить въ нъсколькихъ словахъ три неправды и три нельпости: Тургеневъ не графъ, не бывалъ никогда министромъ просвъщенія и далеко не всевъдущъ».

Въ Арзамасскомъ ученомъ обществъ, въ этомъ обществъ, посвященномъ шуткамъ и пародіямъ, Блудовъ носилъ прозвище «Кассандры». Блудова и Жуковскаго можно назвать основателями этого общества; кромъ нихъ здъсь были все передовые люди того времени. Поводомъ къ основанію общества арзамасцевъ послужила статья Блудова «Видъніе въ Арзамасъ, изданіе общества ученыхъ людей». Также далъ мысль объ Арзамасъ Блудову еще и слъдующій случай.

Въ то время отправлялся въ Арзамасъ воспитанникъ петербургской Академіи, живописецъ Ступинъ, съ тёмъ, чтобы основать тамъ школу живописи. По поводу этого трунили надъ Ступинымъ, говоря, что онъ хочетъ грубую арзамасскую живопись возвести въ искусство и образовать академію. Это и повело къ шуточному названію общества—«Арзамасская академія» и арзамасское ученое общество. Въ уставъ этого общества, написанномъ въ шуточномъ тонъ Блудовымъ и Жуковскимъ, между прочимъ, сказано было: «По примъру всъхъ другихъ обществъ, каждому нововступившему члену «Арзамаса» надлежало было читать похвальную ръчь своему покойному предшественнику, но всъ члены новаго «Арзамаса» безсмертны, и такъ за неимънемъ собственныхъ готовыхъ покойниковъ, ново-арзамасцы положили брать на прокатъ покойниковъ между халдеями «Бесъды» и «Академіи».

Протоколы составлялись Блудовымъ и большею частью Жуковскимъ; послъдній имълъ необыкновенную способность противопоставлять самыя разнородныя слова, риемы и цълыя фразы одни другимъ такимъ образомъ, что ръчь его, повидимому правильная и

плавная, составляла совершенную безсмыслицу и самую забавную галиматью. Карамзинъ объ арзамасцахъ писалъ изъ Петербурга къ своей женъ: «Здъсь изъ мужчинъ, всъхъ для меня любезнъе арзамасцы: вотъ истинная русская академія, составленная изъ людей умныхъ и съ талантомъ! Жаль, что они все въ Москвъ, а не въ Арзамасъ». Въ слъдующемъ письмъ: «Сказать правду, здъсь не знаю я ничего умнъе арзамасцевъ, съ ними бы жить и умереть».

Члены этого общества были молодые интеллигентные люди, богатые надеждами, но не карманомъ. За исключеніемъ двухъ, трехъ, это все были бёдняки. Блудовъ и Жуковскій, какъ говоритъ графиня А. Д. Блудова въ своихъ воспоминаніяхъ, часто подъ конецъ мъсяца, когда ихъ финансы приходили къ концу, хлебали одни щи, которые варилъ себё Гаврила, слуга и дядъка Блудова.

Собранія арзамасцевь бывали большею частію у Блудова и Уварова; віз началів вечера читалось какое нибудь серьезное сочиненіе; разбиралось, критиковалось и затімь предлагался веселый ужинь, на которомь арзамасскій гусь и веселые куплеты, эпиграммы, а за неимінемь ихь обычная кантата Дашкова, пітая всёми вмість, составляли обычную неизбіжную принадлежность ужина.

Изъ нъсколькихъ эпиграммъ, написанныхъ Блудовымъ, вотъ одна:

Хотите-ль, господа, между пѣвцами Узнать Карамзина отъявленныхъ враговъ! Вотъ комикъ Шаховской съ плачевными стихами И вотъ блѣднѣющій надъ риемами Шишковъ: Они умомъ равны: обоихъ зависть мучитъ; Но одного сушитъ она, другого пучитъ.

Шишковъ быль худъ; Шаховской толсть и неповоротливъ.

Воейковъ, описывая многихъ арзамасцевъ въ своемъ «Парнасскомъ адресъ-календаръ», про Блудова говоритъ: «Д. Н. Блудовъ, государственный секретарь бога Вкуса, при отдъленіи хорошихъ сочиненій отъ безсмысленныхъ и клейменіи сихъ послъднихъ печатью отверженія, находятся на теплыхъ водахъ для излеченія отъ простудной лихорадки, которую получилъ онъ на Липецкихъ водахъ» (намекъ на комедію Шаховского).

«Липецкія воды» Шаховского въ свое время надёлали много толковъ въ литературныхъ кружкахъ. Князь въ этой комедіи осмъялъ Жуковскаго, хотя и невпопадъ; этимъ онъ раздражилъ всъхъ почитателей Жуковскаго и Карамзина и лучшихъ литераторовъ того времени. Въ печати явилось много эпиграммъ и пародій на Шаховского и помѣщено было письмо съ Липецкихъ водъ,

въ которомъ, подъ видомъ посттителей водъ, были выведены вст дъйствующія лица изъ комедіи князя Шаховского.

Даже пріемы въ члены Арзамасскаго общества одно время не обходились безъ намековъ на литературные труды князя Шаховского. Такъ, во время пріема Вас. Льв. Пушкина въ члены Общества, его въ одной изъ пріемныхъ комнатъ С. С. Уварова положили на диванъ и навалили на него шубы всёхъ прочихъ членовъ.

Это намекало на шутливую поэму князя Шаховского «Восхищенныя шубы» и значило, что новопринимаемый долженъ вытерпёть, какъ первое испытаніе, «шубное прёніе», т. е. «прёть» подъ этими «шубами». Второе испытаніе состояло въ томъ, что, лежа подъ ними, онъ долженъ былъ выслушать чтеніе цёлой французской трагедіи какого-то француза, петербургскаго автора, которую и читалъ самъ авторъ.

Потомъ, съ завязанными глазами, водили его съ лъстницы на лъстницу и приводили въ комнату, которая была передъ самымъ кабинетомъ. Кабинетъ, въ которомъ было засъданіе и гдъ были собраны члены, былъ ярко освъщенъ, а эта комната оставалась темною и отдълялась отъ него аркою, съ оранжевою огневою занавъскою. Здъсъ развязывали ему глаза—и ему представлялось посрединъ чучело, огромное, безобразное, висъвшее на въшалкъ для платъя, покрытое простынею.

В. А. Пушкину объяснили, что это чудовище означаеть дурной вкусъ; подали ему лукъ и стрёлы и велёли поразить чудовище. Пушкинъ, какъ мы выше говорили, былъ человёкъ очень тучный, съ большимъ подбородкомъ, подагрикъ и вёчно страдающій одышкой; онъ натянулъ лукъ, пустилъ стрёлу и упалъ, потому что за простыней былъ скрытъ мальчикъ, который, въ ту же минуту, выстрёлилъ въ него изъ пистолета холостымъ зарядомъ и повалилъ чучело! Потомъ Пушкина ввели за занавёску и дали ему въ руку эмблему Арзамаса, мерзлаго арзамасскаго гуся, котораго онъ долженъ былъ держать въ рукахъ во все время, пока ему говорили длинную привётственную рёчь.

Наконецъ, ему поднесли серебряную лохань и рукомойникъ умыть руки и лицо, объясняя, что это прообразуеть «Липецкія воды, комедію князя Шаховского». Общій титулъ членовъ Арзамасскаго общества было: ихъ превосходительства геніи Арзамаса. Этотъ Пушкинъ носилъ въ Обществъ кличку «Вотъ». Случилось однажды, что онъ, отправляясь изъ Москвы, написалъ эпиграмму на станціоннаго смотрителя, а его женъ мадригалъ. И то, и другое онъ прислалъ въ общество — общество напло стихи плохими

и Пушкинъ былъ разжалованъ изъ имени «Вотъ» въ «Вотрушку!» Пушкинъ очень этимъ огорчился и прислалъ другое стихотвореніе, начинавшееся такъ:

Что дёлать! видно мнё кибитка не Парнасъ! Но строгъ, несправедливъ ученый Арзамасъ! Я оскорбилъ вашъ слухъ; вы оскорбили друга! и проч.

Общество, по разсмотръніи, посланіе нашло хорошимъ и Пушкину было возвращено прежнее «Вотъ» и съ прибавленіемъ «я васъ», т. е. «Вотъ я васъ»—Виргиліево «Quos ego». В. Л. Пушкинъ быль отъ этого въ восхищеніи.

Такъ забавлялись въ старые годы люди въ большихъ чинахъ, въ важныхъ должностяхъ и не молодые. Никто въ то время не считалъ предосудительнымъ быть веселымъ и шутливымъ.

Съ отъёздомъ графа Блудова, въ 1818 году, совётникомъ посольства въ Лондонъ, общество совсёмъ перестало собираться, и только изрёдка члены его подписывались своими шутливыми именами въ письмахъ другъ къ другу или подъ своими литературными статьями.

Мы здъсь не касаемся государственной дъятельности графа Блудова и не перечисляемъ всъхъ важныхъ должностей, которыя онъ занималъ въ теченіе своей многольтней службы.

У графа Блудова было трое дётей: старшая дочь, камерт-фрейлина графиня Антуанета Дмитріевна, изв'єстная всему Петербургу своєю набожностью, благотворительностью и ярымъ славянофильствомъ (графиня написала воспоминанія, частію уже напечатанныя); графъ Вадимъ и графъ Андрей, долго бывшій посланникомъ. Графъ Влудовъ-отецъ скончался 19-го февраля 1864 года.





## ГЛАВА XVIII.

Кузнецкій мостъ. — Прежній «Неглинный верхъ». — Церковь Флора и Лавра. — Графъ Ив. Лар. Воронцовъ. — Первыя лавочки на Кузнецкомъ мосту. — Исторія моста. — Штаты шутовъ, карликовъ и пр. — Родъ Воронцовыхъ-Дашковыхъ. — Помѣщица Бекетова. — Платонъ Петровичъ Бекетовъ. — Его книжная лавка, типографія и издательская дѣятельность. — Дача Бекетова. — Домъ ближняго боярина Мусина-Пушкина. — Графъ Платонъ, ссылка его въ Соловецкій монастырь. — Его страшная тюрьма. — Графъ Валентинъ Мусинъ-Пушкинъ. — Сынъ графа, одинъ изъ первыхъ богачей своего времени. — Графы Брюсы. — Арбатъ. — Многочисленные ремесленники двора тишайшаго царя. — Цёрковь Вормса и Глѣба. — Церковь Николы Явленнаго.



АМЫЙ излюбленный и модный пунктъ Москвы—«Кузнецкій мостъ», древній народъ московскій звалъ «Неглиннымъ верхомъ». Съ него, прощаясь съ Москвою и ея златоглавымъ Кремлемъ, въ послъдній разъ сматривалъ путникъ, отправляясь въ дальніе лъсные пути, въ Кострому, въ Вологду.

Позднѣе Неглинный верхъ сталъ у москвичей прозываться «Кузнецкой горой»; здѣсь, по преданію, ютился длинный рядъ кузницъ и убогихъ избъ кузнецовъ, съ ихъ задворками, огородами и т. д.

Гора красою не обладала, вся краса этой горы заключалась только въ монастыряхъ: Рождественскомъ, Дъвичьемъ и въ убогомъ Варсанофьевскомъ, памятномъ

многими минувшими дёлами, и въ томъ числё вторичнымъ погребеніемъ «страдальцевъ» Годуновыхъ.

Тамъ было опальное кладбище. Здёсь нёкоторое время покоился прахъ Бориса Годунова. Тёло Годунова, которое сперва было погребено съ почестью въ Архангельскомъ соборё, гдё стоять теперь

въ южномъ придѣлѣ три гробницы: царя Іоанна Грознаго, сыно вей его: царя Өеодора и царевича Іоанна, умершаго отъ руки отца въ 1562 году.

Борисъ Годуновъ былъ положенъ близь друга и благодътеля своего Өеодора Іоанновича; его тъло Лжедмитріемъ было вырыто въ 1606 году изъ собора и выброшено сквозь нарочно сдъланное от-



Торговая лавка въ Москвѣ въ XVII столѣтіи. Съ гравюры того временя (Изъ «Путешествія Олеарія»).

верстіе, котораго слъды видны и теперь въ Предтеченской церкви, пристроенной къ юго-востоку собора.

По сказанію современниковъ самозванца, мощи св. царевича Димитрія, тотчасъ по перенесеніи ихъ изъ Углича, хотъли положить на томъ самомъ мъстъ, гдъ была могила Годунова, для чего даже была выкопана яма и выложена камнемъ; но постъ происпедшихъ чудесъ они оставлены снаружи и яма заложена.

СТАРАЯ МОСКВА.

По словамъ тѣхъ же современниковъ, тѣло Бориса Годунова, а также и тѣла жены и сына его Өеодора отвезены были безъ всякихъ почестей въ одинъ изъ убогихъ Варсанофьевскихъ монастырей и безъ молитвы и послѣднихъ напутствій зарыты въ землю.

Трупъ и самого преемника Годуновыхъ, Лжедмитрія, впослѣдствіи обнаженный, обруганный отвезенъ былъ тоже въ Убогій домъ, гдѣ теперь Покровскій монастырь, въ Москвѣ. По преданію, обезображенный трупъ московскаго лже-царя везли въ навозной телѣгѣ, конные стрѣльцы и толпа народа провожали его съ проклятіями и ругательствами.

Телъта съ трупомъ не прошла въ ворота Убогаго дома; мертвеца стащили съ телъти и бросили въ яму, гдъ хоронили воровъ, разбойниковъ, казненныхъ, замученныхъ въ застънкахъ и умершихъ въ опалъ.

Въ то время, когда везли самозванца, стояла ужасная буря, не смотря на то, что это было въ маб мъсяцъ (1606 года). Такая же буря была и въ день встръчи самозванца въ Кремлъ.

Въ теченіе семи дней, пока трупъ самозванца лежаль въ Убогомъ домѣ, стояли такіе морозы, что поля покрылись снѣгомъ и сады всѣ вымерзли. Народное суевѣріе приписало все это волшебству самозванца, ропотъ въ народѣ былъ страшный и власти присудили трупъ Лжедимитрія отвезти въ подмосковное село Котлы, тамъ сжечь его и пепломъ выстрѣлить изъ пушки въ ту сторону, откуда пришелъ самозванецъ.

Возвращаемся опять къ Кузнецкому мосту. Какъ бы въ противоположность монастырямъ: Дъвичьему, Варсанофьевскому и Рождественскому, стояла въ Кузнечномъ приходъ несуществующая теперь церковь Флора и Лавра <sup>86</sup>), близь нея грозно высился съ своими башнями дворъ «Пушечный»; на этотъ дворъ взжали смотръть цари, какъ лились ихъ пушки.

Таковъ былъ Кузнецкій мость въ древности, при благовърныхъ царяхъ.

Своей красотой и постройками Кузнецкій мость обязань поселившемуся здёсь русскому боярину графу Ивану Ларіоновичу Воронцову; тогда кузнецы здёсь замолкли и вся Кузнецкая слобода поступила въ его же власть.

Графъ на Кузнецкой горѣ сразу построилъ шесть каменныхъ домовъ, на воротахъ которыхъ въ Екатерининское время значились №№ 403, 414, 415, 416, 480 и 481. Воронцовъ при своихъ домахъ разбилъ англійскіе и французскіе сады, накопалъ пруды, поста-

вилъ оранжереи и прочія усадебныя постройки; за графомъ потянулись и другіе бояре, жившіе тогда на Москв'в, и къ домамъ Воронцова быстро выстроились дома: Бибиковыхъ, Боборыкиныхъ, князей Барятинскихъ, графа Бутурлина, Волынскаго, пять домовъ князей Голицыныхъ, четыре дома князей Долгорукихъ и еще многихъ другихъ.

Незамътно, вскоръ, въ боярскихъ домахъ открылись двъ нъмецкія лавочки съ разными уборами и туалетными принадлежностями, къ которымъ вскоръ примкнулъ рядъ еврейскихъ лавочекъ, но ихъ вскоръ выселили изъ этой мъстности.

Впослѣдствіи, уже во время французской революціи, здѣсь открылось и нѣсколько французскихъ модныхъ лавокъ съ разнымъ заграничнымъ товаромъ. Теперь говорятъ: «ѣхать на Кузнецкій мостъ покупать товары», а въ екатерининскія времена говорили: «ѣхать во французскія лавки».

Кузнецкій мость теперь самый аристократическій пункть Москвы; здёсь съ утра и до вечера снують пёшеходы и экипажи, здёсь лучшіе иностранные магазины и книжныя лавки. Еще въ нынёшнемъ столётіи на Кузнецкомъ мосту происходили веселые эпизоды карательнаго полицейскаго правосудія—и въ такіе часы сюда стекались толпы народа, чтобъ посмотрёть, какъ нарядныя барышни въ шляпкахъ и шелковыхъ платьяхъ и франты въ цимерманахъ на головахъ съ метлами въ рукахъ мели тротуары—такими полицейскими исправительными мёрами въ то время наказывали нарушителей и нарушительницъ общественнаго благочинія, а также и поклонниковъ алкоголя.

На Кузнецкомъ мосту, встарину, дъйствительно существовалъ мостъ деревянный, но въ царствованіе Елисаветы Петровны былъ выстроенъ каменный, «подъ смотрѣніемъ архитектуры гезеля Семена Яковлева»; мостъ этотъ, по словамъ старожиловъ, былъ преплохой, его сломали гораздо позже нашествія французовъ.

Встарину въ Москвъ и всъ мосты были деревянные, изъ плотовъ, которые въ весеннее и осеннее время, при большой водъ, разметывались и разбирались. Первый въ Москвъ каменный мостъ на Москвъ-ръкъ былъ начатъ при царъ Михаилъ Өеодоровичъ. Въ его царствованіе, въ 1643 году, былъ вызванъ изъ Страсбурга палатный мастеръ Анце Яковсенъ, по прозванію Яганъ Кристлеръ, съ дядею своимъ Иваномъ Яковлевымъ Кристлеромъ, для постройки чрезъ Москву-ръку каменнаго неподвижнаго моста.

Строеніе моста продолжалось бол'є сорока л'єть и окончилось въ 1687 году, когда, какъ мы уже выше говорили, любимець царевны Софы, князь Василій Васильевичь Голицынь украшаль Москву многими памятниками водчества. Постройку, по преданію, окончиль какой-то неизв'єстный монахь. Сооруженіе моста обошлось правительству чрезвычайно дорого, такъ что посл'є этого народная мудрость ввела поговорку: «дороже каменнаго моста».

Что же касается до первыхъ каменныхъ домовъ или палатъ въ Москвъ, то первую такую поставилъ себъ въ 1419 году митрополитъ Іона; примъру его послъдовали въ 1470 году гость (купецъ) Тараканъ и въ 1485 бояринъ Василій Образецъ и голова Владиміровъ. Встарину въ Москвъ при великихъ князьяхъ дворы были до того огромные, что дълились какъ удълы и даже два князя владъли однимъ дворомъ.

Велики были и дворы архіерейскіе, и монастырскія подворья въ столицѣ. Кругомъ дворы огораживались заборомъ, иногда острымъ тыномъ или заметомъ, иные дѣлали каменныя или кирпичныя ограды, иногда тамъ, гдѣ на дворѣ вся постройка была деревянная. Въ ограду вело двое и трое, иногда и болѣе воротъ, и между ними одни были главныя, имѣвшія у русскихъ нѣкотораго рода символическое значеніе; они украшались съ особенною заботливостью, и дѣлались иногда въ видѣ отдѣльнаго проѣздного строенія.

У самыхъ воротъ строилась караульная избушка, называемая воротнею. При царъ Алексъъ Михаиловичъ, въ 1681 году, прикавано было въ Кремлъ, въ Китай-городъ и Бъломъ городъ строитъ исключительно одни каменныя строенія и для этого выдавали изъ приказа Большого дворца хозяевамъ на постройку кирпичъ по полтора рубля за тысячу, съ разсрочкою на десять лътъ, а тъмъ, которые не имъли средствъ сооружать каменныя постройки, приказано дълать вокругъ дворовъ по крайней мъръ каменныя ограды.

Форма деревянныхъ домовъ встарину была четвероугольная; особенность русскаго двора была та, что дома строились рядомъ съ воротами, а посрединъ отъ главныхъ воротъ пролегала къ жилью дорога. Вмъсто того, чтобы строитъ большой домъ или дълать къ нему пристройки, на дворъ сооружали нъсколько жилыхъ строеній, которыя носили названіе хоромъ, постройки были жилыя, служебныя или кладовыя; жилыя носили наименованіе: избы, горницы, повалуши, сънника.

Изба—было общее названіе жилого строенія. Горница, какъ показываеть самое слово, было строеніе горное или верхнее, надстроенное надъ нижнимъ, обыкновенно парадное, чистое, свѣтлое, служившее для пріема гостей; повалуши встарину служили для храненія вещей; сѣнникомъ называлась комната холодная, часто



Кузнецкій мостъ въ Москвъ. Съ литографіи, сдъланной съ рисупка съ натуры Деруа.

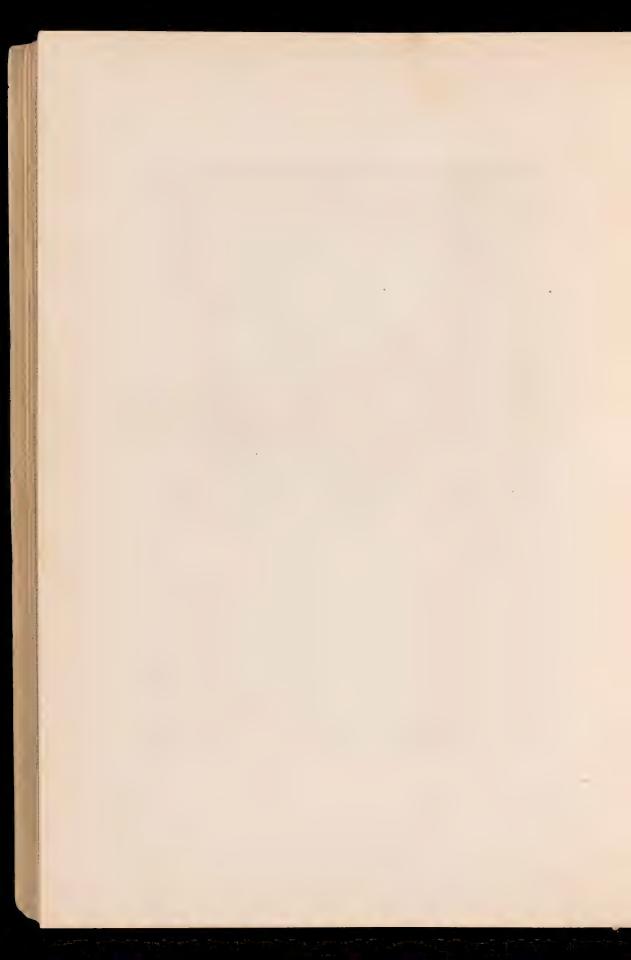

надстроенная надъ конюшнями и амбарами; служила она лътнимъ покоемъ, необходимымъ во время свадебныхъ обрядовъ.

Въ зажиточныхъ домахъ окна дѣлались большія и малыя; первыя назывались красными, и въ каменныхъ зданіяхъ они были меньше, чѣмъ въ деревянныхъ. Изнутри окна заслонялись втулками, обитыми красными матеріями, а съ наружной стороны закрывались на ночь желѣзными ставнями, особенно въ каменныхъ домахъ; вмѣсто стеколъ употребляли чаще слюду; стекло исключительно доставлялось изъ-за границы, и для оконъ преимущественно употреблялись цвѣтныя.

Внутреннее расположеніе боярскаго дома стараго времени, какъ и убранство горницъ, было крайне неприхотливое; всё стёны, кромѣ капитальныхъ, рубились деревянныя, мебель самая простая: широкія лавки по стѣнамъ, постланныя у богатыхъ азіятскими коврами, большой дубовый столъ, такія же передвижныя скамьи, поставецъ съ посудою, кровать съ пологомъ, наконецъ выложенная затѣйливыми израздами печь съ лежанкою, топившаяся изъ сѣней и развалисто выдвигавшаяся на первый планъ горницы; ни зеркала, ни картины не украшали горницъ до половины XVII вѣка; первыя зеркала явились въ Москвъ у боярина Артамона Сергѣевича Матвѣева въ 1665 г.; картины гравированныя и живописныя явились тоже въ тѣхъ же годахъ.

Признакомъ довольства дома почиталось обиліе пуховиковъ и подушекъ. Богатствомъ дома также была и божница или кіота съ образами, въ богатыхъ окладахъ, съ жемчугами и драгоцѣнными каменьями. Встарину бояринъ любилъ щегольнуть богатствомъ одеждъ; дорогія одежды означали первостепенныхъ царскихъ вельможъ.

Аристократь того времени отличался также множествомъ челядинцевъ въ домъ, также обиліемъ кушаньевъ и богатствомъ своего погреба, обильными ставленными крѣпкими медами. У богатаго боярина домъ всегда былъ полокъ бѣдныхъ дворянъ «знакомцевъ»; если такой бояринъ выѣзжалъ куда нибудь въ гости, то и знакомцы за нимъ слѣдовали. Домашній штатъ имѣлъ еще сказочника, шута или дурака и затѣмъ непремѣню карлика, который прислуживалъ ему. Подобные миніатюрные прислужники были даже и у архіереевъ; такъ на картинѣ въ Новомъ Герусалимѣ, писанной по приказу царя и изображающей во весь ростъ патріарха Никона, окруженнаго современниками, уцѣлѣлъ для потомства карлокелейникъ этого іерарха.

Къ числу домочадцевъ богатаго боярина принадлежалъ и священникъ домовой его церкви, или, гдъ ея не было, жившій по до-

говору для пѣнія въ самомъ домѣ всѣхъ церковныхъ службъ, кромѣ обѣдни. Наконецъ на дворѣ, въ прихожихъ и лакейскихъ, всегда ютилось много странниковъ, калѣкъ, юродивыхъ и другихъ людей, кормившихся отъ боярской трапезы.

Не смотря на то, что такой образъ жизни быль уничтожень Петромъ I, но онъ, все-таки, съ маленькими измѣненіями, существоваль еще въ до-пожарную эпоху.

Батюшковъ, посътившій Москву въ 1812 году, говорить про одного изъ баръ, что, войдя въ домъ его, можно было увидать въ прихожей слугъ оборванныхъ, грубыхъ и пьяныхъ, которые отъ утра до ночи играли въ карты.

Комнаты этого барина были безъ обоевъ, стулья безъ подушекъ, на одной стънъ большіе портреты, въ рость, царей русскихъ, а напротивъ — Юдиеь, держащая окровавленную голову Олоферна надъ большимъ серебрянымъ блюдомъ, и обнаженная Клеопатра съ большой ехидной на груди, — чудесныя произведенія кисти домашняго маляра. Въ часъ обёда на столъ стояли щи, каша въ горшкахъ, грибы и бутылки съ квасомъ. Самъ хозяинъ сидълъ въ тулупъ, хозяйка въ салопъ; по правую сторону — приходскій попъ, приходскій учитель и шутъ, а по лъвую — толпа дътей, старуха-нянька, мадамъ и гувернеръ изъ нъмцевъ. Большой дворъ этого барина тоже не отличался чистотой и весь былъ заваленъ соромъ и дровами, позади былъ огородъ съ капустой, ръдькой и ръпой, какъ водилось еще при дъдахъ.

Но не такъ уже жилъ въ то время бывшій царедворецъ Елисаветы или Екатерины II; въ дом'є такого вельможи было сборное м'єсто русскаго дворянства. Большія залы въ большомъ зданіи такого барина вм'єщали по н'єсколько сотъ гостей, начиная отъ вельможи до мелкопом'єстнаго дворянина. Праздники и пиршества тянулись по нед'єлямъ.

Къ такимъ богатымъ домамъ въ Москвъ принадлежалъ и домъ младшаго изъ братьевъ Михаила и Романа Воронцовыхъ, графа Ивана Илларіоновича (1709—1789 гг.), бывшаго уже къ 1760 г. генералъ-лейтенантомъ, а въ царствованіе Екатерины II находившагося въ отставкъ и жившаго то въ Москвъ, то въ тамбовскомъ своемъ имъніи.

И. Ил. Воронцовъ былъ женатъ на дочери извъстнаго по своей несчастной судьбъ кабинетъ-министра Волынскаго; этотъ бракъ не увеличилъ состоянія младшаго изъ Воронцовыхъ, человъка строгой честности и чуждаго всякой сомнительной наживы. Впослъдствіи, однако, происшедшая отъ Ивана Илларіоновича младшая отрасль

графовъ Воронцовыхъ пріобръла весьма значительное состояніе, благодаря своему родству съ князьями Дашковыми по знаменитой Екатеринъ Романовиъ Дашковой, вышедшей замужъ за князя Михаила-Кондратія Ивановича Дашкова.

Князья Дашковы <sup>87</sup>), изъ Рюриковичей, не были знатны, имя ихъ не встръчается въ русской исторіи и оно получило извъстность



Арестанты при полиціи, метущіе улицу. Съ литографія начала нын<del>вшняго столітія.</del>

только чрезъ княгиню Екатерину Романовну; но, живя скромно, они копили все болъе и болъе, причемъ накопленное ими не дробилось между размножавшимися наслъдниками.

Напротивъ, даже къ исходу XVIII въка все богатство князей Дашковыхъ сосредоточилось въ рукахъ одного владъльца, бывшаго послъднимъ въ ихъ родъ. Передъ смертью князь Дашковъ завъщаль все свое имѣніе внучатному брату своему, графу Ивану Илларіоновичу Воронцову, получившему въ 1807 году отъ императора Александра I дозволеніе именоваться потомственно графомъ Воронцовымъ-Дашковымъ.

По свидѣтельству современниковъ, сынъ Ивана Воронцова, графъ Ларіонъ Ивановичъ отличался не стариннымъ, но новымъ «дивнымъ хлѣбосольствомъ». Бывало спросишь любого московскаго дворянина:

- Къ кому ты нынче?
- Къ его сіятельству графу Ларіону Ивановичу—тамъ у него и «ломберъ», и «шнипъ-шнаръ-шнуръ» ss), и накормятъ, и напоятъ до-сыта; тамъ у него и всякая новость: чего душа хочеть!

Простонародіе звало его «бояриномъ въ боярахъ».

— Этотъ бояринъ не какъ другіе, говорилъ московскій обыватель,—сплетней не плелъ, старухъ не слушалъ, все видѣлъ самъ, все извѣдывалъ своею особою, а не черезъ дворецкихъ.

Такая шла про него слава. Послѣ смерти Воронцова, сынъ его, Иванъ Ларіоновичъ, переѣхалъ въ приходъ Ризъ-Положенія на Большую Калужскую улицу, а домъ его купила богатая помѣщица Бекетова и зажила въ немъ тихо на половинѣ своего пасынка, Платона Петровича Бекетова, извѣстнаго мецената и литератора того времени.

Въ одномъ изъ флигелей своего большого дома послъдній завель типографію, лучшую въ то время въ Москвъ, а въ другомъ его флигелъ, между чепцами и шляпками, открылась его книжная лавка—сборный пунктъ всъхъ московскихъ писателей того времени.

До Бекетова никто не издаваль съ такимъ тщаніемъ книгъ. Въ 1811 году онъ напечаталъ маленькое прекрасное изданіе на веленевой бумагѣ «Душеньки» Богдановича, которое до выпуска въ продажу почти все погибло во время нашествія французовъ; уцѣлѣло только всего одиннадцать экземпляровъ.

Бекетовь въ 1803 году печаталь на свой счеть журналь «Другъ просвъщенія», памятный только тъмъ, что въ немъ архіепископъ Евгеній началь печатать «Словарь свътскихъ писателей».

Въ типографіи же Бекетова была напечатана въ весьма небольшомъ количествъ экземпляровъ книга «Путешествіе NN въ Парижъ и Лондонъ, писанное за три дня до путешествія». Къ этой книгъ была приложена виньетка, на которой изображенъ Вас. Льв. Пушкинъ, очень похожій. Онъ представленъ слушающимъ Тальму, который даетъ ему урокъ въ декламаціи. Шутка эта написана стихами И. И. Дмитріевымъ еще въ началъ 1803 года. Вас. Льв. Пушкинъ, какъ мы уже говорили, очень любилъ читать свои стихи

«хоть слушай, хоть не слушай ихъ», какъ говорить И. И. Дмитріевъ въ этой книгъ. Пушкинъ былъ большой библіофилъ; у него была роскошная библіотека, сгор'євшая въ Москв'є въ 1812 году. Потомъ онъ собралъ другую, но не столь уже замъчательную. Въ числъ книгъ, изданныхъ Бекетовымъ, замъчательно еще «Описаніе въ лицахъ торжества, происходившаго въ 1626 году, февраля 5, при бракосочетаніи государя, царя и великаго князя Михаила Өеодоровича, съ государынею царицею Евдокіею Лукьяновною изъ рода Стръшневыхъ» 1810 г. Особенно извъстенъ его «Пантеонъ Россійскихъ Государей», три тома съ гравюрами. Графъ Растопчинъ у Бекетова напечаталъ свои «Мысли вслухъ на Красномъ крыльцв» и т. д. Семья Бекетовыхъ принадлежала къ одной изъ аристократическихъ въ Москвъ - сестра его была замужемъ за Дмитріевымъ, сынъ которой, Ив. Ив. Дмитріевъ, былъ министромъ и поэтомъ; одна изъ дочерей Бекетова была замужемъ за Балашевымъ, который былъ долгое время оберъ-полиціймейстеромъ въ объихъ столицахъ и министромъ полиціи.

Въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія всѣ диковины домовъ, бывшихъ Воронцова, не существовали — пруды и фонтаны давно тамъ изсякли.

Въ одномъ изъ главныхъ домовъ помѣщалась Медико-Хирургическая Академія и въ помѣщеніи, гдѣ была типографія Бекетова, стояли, въ анатомическомъ кабинетѣ, страшно оскаливъ зубы, человѣческіе скелеты.

По старой Калужской или Серпуховской дорогѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Москвы, была дача этого же Бекетова: это быль препоэтическій уголокъ, никому недоступный, обнесенный сплошнымъ тыномъ, орошаемый съ одной стороны небольшою рѣчкою, съ другой—защищенный оврагомъ.

Какъ заколдованная, стояла дача между распутій, и только по сёдымъ ветламъ, виднымъ издали, догадывался объ ея существованіи проёзжій. Два крутыхъ холма, разступясь, дали мѣсто дачѣ, подымающейся изъ долины въ гору. Съ сосёдняго холма виднѣлось ровное зеркало пруда въ зелени.

Вдоль изгороди шла дорога, которая доходила до деревянныхъ вороть съ будкою сторожа. Широкая, прямая дорога вела къ подъйзду подъ одно крыло полукруглаго дома. Она была огорожена нѣкогда стрижеными шпалерами акацій. Передъ заднимъ фасадомъ дома—лугъ съ добрую версту, опушенный паркомъ изъ березъ, липъ, кленовъ, сосенъ, кедровъ, ели, лиственницы, тополи и ясени, расположенныхъ группами въ перспективѣ, на которой ничто не останавливаетъ взора.

Домъ, стоя на холмъ, раздълялъ дачу пополамъ: спереди тоже лугъ, подъ лугомъ зеркальный прудъ; рощи, понижаясь кругомъ, давали видъ вдаль на ръку; еще далъе виднълся Симоновъ монастырь, какъ на картинкъ.

«Все мъстоположение», по словамъ современника, «гористое, нътъ ста шаговъ ровныхъ; выются дорожки въ чащё лёса, по окраинё луговъ, наводя на живописные виды; тамъ курганъ, тутъ-прудъ, долина, чаща, кривое дерево, обрывъ къ ръчкъ и т. д. Гуляя по парку, думаешь быть далеко, а всего три версты за заставою. Домъ очень старой архитектуры, комнать не много, но прекрасныхъ. Зала, библіотека и столовая съ мраморными каминами и колоннами, росписанными Скотти. Изъ библіотеки комната, канареечная, усыпанная пескомъ, усаженная деревьями, гдъ было сотни птицъ. Изъ нея сходъ въ оранжерею, бывшую единственною послѣ Горенской. Тамъ не стояло кадокъ, горшковъ; всё растенія сидёли въ грунту, между ними вились дорожки и посттитель гуляль, какъ на воздухт, между огромными музами, пальмами; надъ водоемомъ стлались водяныя растенія; стъны скрываль плющь, виноградь; камеліи росли кустами, магноліи—деревьями. Изъ второго этажа на лугъ идеть сходъ безъ ступеней, обложенный дикими каменьями и заросшій кругомъ деревьями».

Такова была дача еще до тридцатыхъ годовъ; въ пятидесятыхъ же, отворивъ дверь изъ дома въ оранжерею, вы натыкались на кучу мусора. Дача тогда продавалась подъ кирпичные заводы и кедры уже были намъчены на топливо, въ залахъ съ колоннами предполагалось наставить ткацкихъ станковъ для выдълки нанки, въ прудъ—мочка миткаля, набойки и т. д. Прошли и эти времена и не осталось уже и ничего отъ парка, превращеннаго въ трехъ-четвертныя сажени дровъ. На лугу также уже не ростетъ и картофель.

На Арбать, въ приходъ Бориса и Глъба, въ Петровскія еще времена стояли богатыя каменныя палаты ближняго боярина царя Алексъв Михаиловича, Ивана Алексъевича Мусина-Пушкина, бывшаго при Петръ главнымъ начальникомъ монастырскаго приказа, управляющимъ петербургской типографіей и сенаторомъ.

Мусинъ-Пушкинъ обладалъ большимъ умомъ и находился въ большой милости при дворъ. Семейное преданіе въ роду Мусиныхъ-Пушкиныхъ объясняетъ эту милость родственными отношеніями тишайшаго царя къ женъ Ивана Алексъевича.

По этому преданію старшій сынъ Пушкина, Платонъ, былъ сыномъ царя Алексъя. П. Ө. Карабановъ по поводу этого разсказываетъ, что Пушкинъ добровольно уступилъ свою супругу царю. И царь, утѣшась и любя этого Платона, иначе не называлъ его,

какъ: «мой сынъ Пушкинъ». Онъ былъ замъчательно похожъ на Петра. За это сходство Петръ Великій сильно благоволилъ къ нему и любилъ называть его свомъ братомъ.

Родъ Мусиныхъ-Пушкиныхъ одинъ изъ древнъйшихъ русскихъ боярскихъ родовъ, извъстный еще въ двънадцатомъ въкъ. Императоръ Петръ произвелъ Ивана Мусина-Пушкина въ дъйствительные тайные совътники и пожаловалъ его первымъ русскимъ графомъ.

Старшій сынъ его Платонъ воспитывался заграницей и, возвратясь въ 1714 году изъ Парижа, хотълъ жениться на дочери князя М. П. Гагарина; но молодая княжна не пошла за него и предпочла идти лучше въ монастырь. Вскоръ Петръ отправилъ его опять заграницу для обученія дипломатической части; сперва онъ былъ посланъ въ Голландію къ князю Б. А. Куракину. Государь снабдилъ Мусина-Пушкина рекомендательнымъ письмомъ слъдующаго содержанія: «Господинъ подполковникъ! посылаемъ мы къ вамъ для обученія политическихъ дълъ племянника нашего Платона, котораго вамъ яко свойственнику свойственника рекомендую. Петръ».

Спустя три года онъ уже является уполномоченнымъ при датскомъ королѣ и послѣ посылается въ Парижъ для переговоровъ. Но недолго продолжалось дипломатическое служеніе графа Платона: престарѣлый его отецъ упросилъ императора вызвать его въ Москву—у старика онъ былъ тогда одинъ сынъ—два другіе уже не были въ живыхъ; одинъ утонулъ, купаясь въ Москвѣ-рѣкѣ; другой умеръ 17-ти лѣтъ.

Прибывъ въ Москву, онъ былъ назначенъ присутствовать въ московской конторѣ правительствующаго сената и произведенъ въ статскіе совѣтники. При вступленіи императрицы Анны на престоль, графъ Платонъ былъ назначенъ смоленскимъ губернаторомъ, вскорѣ переведенъ въ Казань и оттуда въ Эстляндію, и затѣмъ ему велѣно быть президентомъ коммерцъ-коллегіи и сенаторомъ.

Возвышеніемъ своимъ въ это царствованіе онъ быль обязанъ своему другу Артемію Волынскому, тогда сильному кабинетъ-министру императрицы. Но эта дружба и пріязнь впослѣдствіи навлежла на графа большое несчастіе. 14-го февраля 1740 года онъ быль пожалованъ орденомъ св. Александра Невскаго, а 27-го іюня, по доносу герцога Бирона, лишенъ чиновъ, орденовъ и съ отрѣзаніемъ языка сосланъ въ Соловецкій монастырь за дерзкія будто бы слова противъ государыни. А его богатыя вотчины и многія тысячи душъ крестьянъ отписаны въ казну; изъ одного богатаго его московскаго дома на Арбатѣ взято множество драгоцѣнныхъ каменьевъ и золотыхъ вещей, и одного серебра нѣсколько десятковъ

пудовъ. Самый же домъ отданъ женѣ его съ дѣтьми. Помимо этого дома у графа было нѣсколько домовъ и въ Петербургѣ: такъ одинъ его домъ на Мойкѣ отличался богатою мебелью, фарфоровыми вещами, попугаями и другими предметами роскоши; домъ этотъ достался князю Н. Ю. Трубецкому, съ частью близь лежащаго мѣста. Другой его домъ, тоже каменный, между набережной и нѣмецкою линіею, приписанъ къ дворцу для помѣщенія дворцовыхъ служителей. Третій его домъ, на Васильевскомъ острову, тоже взятъ въ казну; дача между Петергофомъ и Стрѣльною отдана въ вѣчное владѣніе фельдмаршалу Миниху, а Клопицкая мыза въ Копорскомъ уѣздѣ—генералу Густаву Бирону, брату временщика.

Публичная казнь надъ Мусинымъ-Пушкинымъ происходила на Сытномъ рынкъ 27-го іюля, въ восьмомъ часу утра; онъ былъ выведенъ вмъстъ съ Волынскимъ и другими на площадь, гдъ было прочитано объявленіе о смертной казни и помилованіе; языкъ ему былъ уръзанъ еще въ казармъ. Графъ Платонъ былъ посланъ въ Соловецкій монастырь и посаженъ въ такъ называемой Головленковой тюрьмъ, которая устроена внутри стъны, сдъланной изъ дикаго камня, за линіею монастырскихъ келій, въ четырехъ саженяхъ отъ озера.

Входъ въ нее былъ со стороны монастырской, чрезъ деревянный, въ видъ полукружія, острогъ; двое дверей, каждая на замкъ, вели во внутренность казармы, гдъ стоялъ часовой при свътъ ночника съ тюленьимъ жиромъ и могъ согръвать себя возлъ печи; далъе, съ объихъ сторонъ казармы, находилось по одной колодничьей тюрьмъ въ шесть аршинъ длиною, безъ печей и безъ свъту, запираемой двумя дверьми съ желъзными засовами. Въ одной изъ нихъ сидълъ лътъ четырнадцать какой-то писарь Патока, а потомъ около года князъ Мещерскій, который зимою согръвалъ себя единственно шубами и котораго вывели въ другое мъсто, чтобы дать мъсто Мусину-Пушкину.

Въ сентябръ мъсяцъ посылали къ нему гвардіи подпоручика Вындомскаго допросить его о нъкоторыхъ пожиткахъ, векселяхъ и т. п. Вындомскій нашелъ его въ твердой памяти, однакожъ больного, страждущаго кровохарканьемъ. 28-го октября Биронъ смягчилъ его участь, давъ именемъ императора указъ освободить его и отправить на житье въ дальнюю деревню его жены. Онъ поъхалъ въ Симбирскій уъздъ.

Императрица Елисавета Петровна повелѣда вину ему отпустить, прикрывъ его знаменемъ и отдавъ ему шпагу, но быть ему въ отставкѣ, а къ дѣдамъ его не опредѣлять.



Нѣмецкая слобода въ Москвѣ въ началѣ XVIII столѣтія, Съ граве ра того времени "е-Витта.

Карабановъ разсказываетъ, что когда по смерти графа жена его просила канцлера Бестужева-Рюмина исходатайствовать возвращеніе отписаннаго въ казну большого имѣнія, по сиротству дѣтей, на воспитаніе, то канцлеръ сказаль, что онъ сомнѣвается, чтобы императрица Елисавета Петровна на все безъ изъятія согласилась, прибавя: «Вы сдѣлайте-де записку лучшимъ деревнямъ». Въ поданной запискѣ означены были лучшія волости и болѣе трехъ тысячъ душъ. Что-жъ послѣдовало? Вмѣсто покровительства несчастнымъ, канцлеръ убѣдилъ императрицу все сіе пожаловать ему въ собственность. Екатеринѣ ІІ, по восшествіи на престолъ, пришлось подписать указъ, чтобы оставшееся въ казнѣ Пушкиныхъ описанное имѣніе возвратить имъ сполна.

Хотя государыня и подписала указъ о возвращении дътямъ графа Платона Ивановича его имъній, остававшихся еще въ казнъ, но едва ли много оставалось ихъ въ ту пору, когда производилась такая щедрая раздача деревень.

Сынъ графа Платона, Валентинъ Платоновичъ, въ день коронованія Екатерины II произведенъ въ камеръ-юнкеры, до этого времени онъ служилъ секундъ-ротмистромъ конной гвардіи. По разсказамъ современниковъ, этотъ вельможа отличался необыкновенно добрымъ сердцемъ, былъ очень ласковъ и обходителенъ со всёми, правилъ былъ самыхъ честнёйшихъ, собой красавецъ, высокаго роста, и, какъ говоритъ Бантышъ-Каменскій, въ молодыхъ лётахъ очень счастливъ и любимъ прекраснымъ поломъ.

Подъ старость онъ очень пополнёль, сдёлался сутуловать и имёль лицо красноватое, покрытое угрями. На военномъ поприщё онъ дослужился уже при императоръ Павлё до званія генеральфельдмаршала и шефа Кавалергардскаго полка. Императоръ Павель ему пожаловаль четыре тысячи крестьянъ въ день своего коронованія. Онъ умеръ въ Москвъ 8-го іюля 1801 года и погребенъ въ Симоновомъ монастыръ, гдъ жена его графиня Прасковья Васильевна соорудила придълъ во имя св. мученика Валентина, упрочивъ въчное поминовеніе взносомъ двадцати тысячъ рублей.

Сынъ его, Василій Валентиновичъ, по словамъ Карновича <sup>89</sup>), былъ по женѣ своей однимъ изъ первыхъ русскихъ богачей. Онъ женился на графинѣ Е. Я. Брюсъ, прапрадѣдъ которой, Вилимъ Брюсъ, прямой потомокъ королей шотландскихъ, служилъ въ русскихъ регулярныхъ войскахъ и умеръ въ Псковѣ въ 1680 году. Младшій изъ его сыновей, генералъ-фельдцейхмейстеръ, а потомъ генералъ-фельдмаршалъ Яковъ Вилимовичъ умеръ въ 1735 году холостымъ, а старшій, Романъ Вилимовичъ, умеръ еще въ 1717 году,

имътъ сына и внука графа Якова Александровича, бывшаго московскимъ главнокомандующимъ и имъвшаго одну только дочь графиню Екатерину Яковлевну.

Неизвъстно, какъ составилось богатство графовъ Брюсовъ, но оно было значительно, такъ какъ за наслъдницею ихъ, вышедшею замужъ за графа Мусина-Пушкина, было 14,000 душъ.

У нея не было дѣтей, а у графовъ Брюсовъ—и родственниковъ, такъ что имѣніе этихъ послѣднихъ должно было считаться выморочнымъ. Женившись на графинѣ Брюсъ, Мусинъ-Пушкинъ выхлопоталъ въ 1796 году къ своей фамиліи прибавку—Брюсъ.

Несмотря на колоссальное богатство графовъ Мусиныхъ-Пушкиныхъ-Брюсъ, дёла ихъ одно время были сильно запутаны и Державину ввёрена была тогда опека надъ имёніями жены его. Изъ письма графини видимъ, что Державинъ во время своего попечительства надъ имёніями заплатилъ долговъ на 165,000 рублей и привелъ ея состояніе въ столь хорошее положеніе, что графиня «даже терялась въ способахъ изъявить Державину благодарность».

Ранъе этого всъми имъніями графини управляль мужъ ея, и какъ видно изъ записки, поданной имъ императору Александру въ 1801 году, поправляя имъніе жены, онъ пробоваль закладывать свои, чтобъ поддерживать дома, заводы и фабрики, принадлежавшіе ей. На поддержку всего этого онъ издержаль болъе полумилліона, продавъ свой домъ за 370,000 рублей и болъе 2,000 своихъ крестьянъ.

Графъ былъ богатъ и самъ; онъ имѣлъ болѣе 20 тысячъ душъ крестьянъ, и за женой взялъ еще 14 тысячъ. Онъ жилъ очень расточительно. Болотовъ говоритъ: «что онъ былъ во всѣхъ щегольствахъ и во всемъ луксусъ первый во всей Москвъ».

Никто не равнялся съ нимъ ни въ экипажахъ, ни въ нарядахъ, ни въ образѣ жизни. Одному управителю давалъ онъ въ каждый мѣсяцъ по тысячѣ, а сыну управительскому далъ на одни лакомства и увеселенія три тысячи! Нынѣшіе графы Мусины-Пушкины про-исходятъ по другой линіи—отъ Алексѣя Ивановича Мусина-Пушкина, получившаго графское достоинство въ 1797 году. Этотъ графъ владѣлъ замѣчательной библіотекой, погибшей во время московскаго пожара 1812 года. Онъ также собиралъ и біографическія свѣдѣнія о русскихъ писателяхъ; заготовленные имъ матеріалы, въроятно, тоже сгорѣли вмѣстѣ съ библіотекой его.

Въ мъстности, гдъ стоялъ домъ Мусиныхъ-Пушкиныхъ, встарину ютилась слобода мастеровыхъ Колымажнаго двора. П. М. Строевъ, въ своемъ указателъ къ «Выходамъ», производитъ названіе послъдней—Арбать отъ татарскаго слова «арба», т. е. телъта. По дру-

гимъ, слово «арбатъ» по-татарски значитъ жертвоприношеніе и здъсь нъкогда приносились жертвы татарами.

Несомнънно только то, что въ царствованіе Алексъя Михайловича здъсь жили ремесленники и придворные поставщики. Московскій дворъ никогда не быль такъ пышенъ, какъ въ въкъ тишайшаго царя. Царь окруженъ былъ величайшимъ блескомъ во всъхъ своихъ придворныхъ выходахъ и торжественныхъ появленіяхъ передъ народомъ. За этими мъстами, гдъ были поселены многочисленные ремесленники царскаго двора, удержались по сейчасъ названія улицъ, соотвътствующія старымъ урочищамъ, какъ напримъръ, Поварская, Хлъбная, Скатертная, Трубная, Курьи ножки, Калачная и проч.

Кто бы подумаль, что у насъ, за триста лѣть, съ большою тонкостью обращалось вниманіе на розничную торговлю хлѣбомъ и мукою, что мука ржаная раздѣлялась на 25 сортовъ, а пшеничная на 30? Въ «Временникѣ московскаго Общества исторіи и древностей россійскихъ» мы находимъ замѣчательный памятникъ древней администраціи, это «Указъ о хлѣбномъ и калачномъ вѣсѣ». Изъ послѣдняго видимъ, какъ заботливо тогда правительство смотрѣло за правильностью розничной хлѣбной торговли и съ какою точностію опредѣляло цѣны хлѣбу; точность эта даже изумительна по разнообразію цѣнъ, которыя въ ржаной мукѣ простирались до 26 сортовъ, а пшеничной до тридцати сортовъ.

Эта заботливость правительства и точность не только важны, какъ историческій факть, указывающій на степень развитія гражданственности въ Московскомъ государствъ въ началъ XVII въка, но даже нъкоторымъ образомъ поучительны какъ образцовая полицейская мъра, необходимая въ благоустроенномъ государствъ.

Правительство, какъ видно изъ самаго устава, поступало въ этомъ дёлё съ большою осторожностью и знаніемъ дёла. Кром'в лиць, назначенныхъ разрядомъ, тутъ же участвовали выборные люди отъ торговыхъ сотенъ; мука покупалась на торгу по торговымъ цёнамъ, потомъ просёивалась въ дёло, ржаная на хлёбы, ситные и рёшетные, а пшеничная на калачи тертые и коврищатые. При чемъ накладывалась цёна по четвертямъ: на провозъ съ торгу въ пекарню, и обратно изъ пекарни на торгъ на подквасье, на соль, на дрова, на помело, на сёянье, на свёчи, за работу мастеровымъ, на промыселъ и на пошлины и подати за право торговли; и все это разлагалось на хлёбы и калачи по вёсу и по числу хлёбовъ и калачей алтынныхъ, грошовыхъ, двуденежныхъ и денежныхъ на четвертъ; и для всего этого составлялась особая роспись или такса, по которой торговцы хлёбомъ и калачами должны были



II-Бмецкая слобода въ Москвѣ въ началѣ XVIII стольтія. Съ гравери тего времени де-Витга.

продавать свой товарь, не отступая отъ таксы ни въ цънъ, ни въ въсъ хлъбовъ и калачей.

Далъе опредъленные правительствомъ надсмотрщики обязывались ходить вмъсть съ цъловальниками по торгамъ и торжкамъ, для наблюденія за точнымъ соблюденіемъ цънъ и въса противъ опредъленной таксы, и на ихъ же отвътственности лежало смотръніе, чтобы хлъбы и калачи были надлежащимъ образомъ выпечены и не заключали въ себъ какой либо подмъси; причемъ на торговцовъ, отступающихъ отъ таксы или дълающихъ какую либо подмъсь къ своему товару, налагались пени отъ полуполтины до двухъ рублей съ четырьмя алтынами и полуторы денежками, каковыя деньги, равно какъ и имена подвергавшихся пенъ, вносились въ особо заведенныя книги, которыя хранились у надсмотрщиковъ и по истеченіи извъстныхъ сроковъ представлялись въ разрядъ.

Въ томъ же указъ находимъ, что въ первой половинъ XVII въка въ Москвъ на рынкахъ ржаная мука продавалась отъ шести алтынъ четырехъ денежекъ до 31 алтына за четверть, или на теперешнія деньги отъ рубля тридцати копъекъ серебромъ до шести рублей двадцати копъекъ серебромъ, а пшеничная мука отъ десяти алтынъ до сорока алтынъ, или на нынъшнія деньги отъ двухъ рублей серебромъ соотвътственно сортамъ муки, а можетъ быть и по разности рыночныхъ цънъ, смотря по времени года и привоза хлъба.

Цѣна московскимъ деньгамъ первой половины XVII столѣтія опредѣлялась по сравнительному вѣсу металла: три деньги царя Михаила Өеодоровича по вѣсу металла равняются нынѣшнему серебряному десятикопѣечнику 84 пробы; слѣдовательно шесть тогдашнихъ денегъ или алтынъ равняется по вѣсу нынѣшнему серебряному двадцапятикопѣечнику. Въ рублѣ же тогдашнемъ было 33 алтына двѣ деньги, слѣдовательно тотъ рубль по вѣсу равнялся нынѣшнимъ шести рублямъ семидесяти копѣйкамъ серебромъ; качество же или проба металла въ тѣхъ и другихъ деньгахъ одинаковы.

Калачи въ древнемъ русскомъ быту играли не маловажную роль. Калачи подавались на пышныхъ пиршествахъ, посылались отъ царя патріархамъ и другимъ духовнымъ особамъ, нищимъ, тюремнымъ заключенцамъ, раненымъ стрёльцамъ; въ день рожденія Петра I отпущено было гостямъ гостиной сотни и чернослободцамъ между прочими яствами 240 калачей толченыхъ. Затёмъ еще и посейчасъ въ провинціи, отпуская слугу, даютъ ему мелкую монету «на калачъ». Про московскіе калачи живетъ пословица: «въ Москвѣ калачи какъ огонь горячи» или «куда лѣзешь съ суконнымъ рыломъ въ калашный рядъ» и т. д.

Считаемъ также не лишнимъ разсказать откуда явилось упоминавшееся выше названіе «Курьи ножки». Еще въ царствованіе Алексѣя Михайловича была отведена для жилья поварамъ слобода, названная впослѣдствіи «Поварскою», и заведенъ при ней тутъ большой куриный дворъ, а стоялъ этотъ дворъ у часовни Никольской, огороженъ онъ былъ тыномъ узорочно и важивались въ немъ куры голландки, не рѣдкостью тамъ были и пѣтухи гилянскіе.

Но не было у поваровъ погоста или буйвища и жаловались они царю и говорили ихъ старики:— Государь! ты нашъ царь отецъ милосердный, смилуйся!—А чѣмъ де лучше насъ кречетники, да конюшіе, но вѣдь богаты они раздольемъ въ буйвищѣ? У насъ только грѣшныхъ тѣснота родителямъ. И пожаловалъ царь поварамъ грамоту на Николину часовню при куриномъ дворѣ, «гдѣ отъ того двора ножки». Съ той поры и прослыло то урочище Никола на Курьихъ ножкахъ. Встарину у насъ всякій земляной размѣръ, особенно въ лѣсныхъ поросляхъ, назывался «ножкой», т. е. полоской или долей.

И Снегиревъ весьма върно замъчаетъ, что съ измъненіемъ вида и назначенія урочищъ, замъняются время отъ времени прежнія ихъ названія другими и даже иногда прежнія названія совершенно выходять изъ употребленія. Другія, напротивъ, удерживаются въ памяти народной и тогда, когда уже не существують на нихъ тъ памятники, которые дали поводъ къ названіямъ, такъ что неръдко однимъ только названіемъ ограничивается вся память и вся исторія этихъ памятниковъ.

Давно уже нътъ въ Москвъ ни Арбатскихъ, ни Покровскихъ, ни Тверскихъ, ни Семеновскихъ, ни Яузскихъ, ни Пречистенскихъ, ни Серпуховскихъ, ни Калужскихъ, ни Петровскихъ, ни Таганскихъ воротъ; давно уже нътъ и Кречетнаго двора и т. п., но названія ихъ донынъ еще живутъ въ памяти народной.

Такъ, напримъръ, послъдній остатокъ Бълаго города, башня у Арбатскихъ воротъ, была сломана въ 1792 году.

Арбатскія ворота богаты многими историческими преданіями. Когда въ 1440 году царь казанскій Мегметъ явился въ Москву и сталъ жечь и грабить первопрестольную, а князь Василій Темный со страху заперся въ Кремлѣ, тогда проживавшій въ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ (теперь приходская церковь) схимникъ Владиміръ, въ міру воинъ и царедворецъ великаго князя Василія Темнаго, по фамиліи Ховринъ, вооруживъ свою монастырскую братію, присоединился съ нею къ начальнику московскихъ войскъ, князю Юрію Патрикіевичу Литовскому, кинулся на враговъ,

которые ваняты были грабежемъ въ городъ. Неожидавшіе такого отпора казанцы дрогнули и побъжали. Ховринъ съ монахами и воинами полетълъ въ догонку за непріятелемъ, отбилъ у него заполоненныхъ женъ, дочерей и дътей, а также бояръ и гражданъ московскихъ и, не вводя ихъ въ городъ, всъхъ окропилъ святою водою на самомъ мъстъ воротъ Арбатскихъ. Кости Ховрина покоятся въ Крестовоздвиженскомъ монастыръ.

Другой подобный случай у Арбатскихъ воротъ былъ во время междуцарствія, когда польскія войска брали приступомъ Москву. У Арбатскихъ воротъ командовалъ отрядомъ мальтійскій кавалеръ Новодворскій. Отважный воинь съ молодцами съ топорами въ рукахъ вырубалъ тынъ налисада; работа шла быстро. Съ нашей стороны, отъ Кремля, защищалъ Арбатскія ворота храбрый окольничій Никита Васильевичь Годуновъ. Раздосадованный врагь началъ дъйствовать отчаянно; наконецъ, сдълавъ проломъ въ предвратномъ городкъ, достигъ было до самыхъ воротъ, —но здъсь Новодворскій, прикр'єпляя петарду, быль тяжело ранень изъ мушкета. Наши видъли, какъ его положили въ носилки, какъ его богатая золотая одежда обагрилась вся кровью, какъ его шишакъ, со снопомъ перьевъ, спалъ съ головы и открылъ его мертвое лицо. Вслъдъ за нимъ Годуновъ кинулся съ молодцами на враговъ и поляки, хотя держались въ этомъ пунктъ до свъта, но, не получая подмоги, поскакали наутекъ. На колокольнъ церкви Бориса и Глъба ударилъ колоколъ и Годуновъ пълъ съ духовенствомъ благодарственный молебенъ.

Въ 1619 году, къ Арбатскимъ воротамъ подступалъ и гетманъ Сагайдачный, но былъ отбитъ съ урономъ.

Въ память этой побъды сооруженъ быль придълъ въ церкви Николы Явленнаго, во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Начало этой церкви, какъ полагаетъ Ив. Снегиревъ, относится къ XVI столътію, когда еще эта часть Москвы была мало населена и называлась «Полемъ».

Профессоръ Петръ Ив. Страховъ (1757—1813) разсказывалъ, что помнилъ эту церковь, когда она имѣла каменную ограду съ башенками. Видомъ тогда она походила на монастырь. Близость этой церкви къ Іоанновой слободѣ дала поводъ къ догадкамъ, что она была свидѣтельницей иноческой набожности грознаго царя.

При работахъ у этой церкви въ 1846 году, было открыто множество костей человъческихъ; въ числъ здъсь погребенныхъ было не мало могилъ и именитыхъ людей.

Въ этотъ храмъ часто вздила молиться императрица Елисавета Петровна; она прівзжала сюда служить панихиды надъ гробницею Василія Болящаго, скончавшагося 7-го ноября 1727 года и погребеннаго въ трапезв. Изъ вкладовъ этой государыни извъстень въ придълъ образъ во имя Ахтырскія Богоматери.

У Арбатскихъ воротъ нѣкогда стоялъ театръ, очень величественной постройки, напоминающій видомъ зданіе Петербургской биржи. Театръ этотъ сгорѣлъ во время пожара 1812 года. Здѣсь же вблизи былъ и домъ извѣстнаго театрала и директора московскихъ театровъ Ө. Ө. Кокошкина; въ его домѣ помѣщалась и театральная типографія.

По разсказамъ старожиловъ, Арбатская площадь еще лътъ пятъдесятъ тому назадъ была почти непроходима отъ грязи и топей, и неръдко можно было видътъ, какъ бились лошади, вывозя изъ невылазной грязи тяжелую карету или колымагу.





## ГЛАВА ХІХ.

Спасскія ворота.—Откуда идеть обычай снимать шапки передъ ними? —Зодчій Петръ Медіоланскій.—Вольшіе часы съ курантами.—Попытка французовъ взо рвать Спасскую башню въ 1812 году.—Лобное мѣсто.—Его историческое прошлое.—Легенда.—Разсказы иностранцевъ о Лобномъ мѣстъ.—Празднество входа въ Іерусалимъ.—Раздача вербы и вай.—Всепародныя молебствія въ эпоху тяжкихъ годинъ.— Иверская часовня.—Исторія образа.—Драгодѣнная риза.—Храмъ св. Василів Блаженнаго. — Легенда о постройкъ. — Сборныя мѣста нищихъ.— Первые благотворительные дома.—Китай-городъ.—Исполинскіе боевые часы.—Вольшой рынокъ на Красной площади.—«Великій Голицынъ».—Богатство и роскошь дома Голицына.—Государственная дѣятельность этого вельможи.—Опала и ссылка Голицына.— Конфискованныя богатства. —Внукъ его Квасникъ-Голицынъ.—Мытный дворъ.—Мытники и цѣловальники.



Ы РАНЂЕ говорили о нѣкоторыхъ московскихъ воротахъ, уже не существующихъ въ настоящее время. Теперь мы скажемъ о Спасскихъ воротахъ въ Кремлѣ, особенно чтимыхъ въ древней столицѣ. Народъ глубоко благоговѣетъ предъ этимъ памятникомъ Кремля и не проходитъ въ ворота, не снявши шапокъ.

Обычай этоть—снимать шапки, проходя Спасскими воротами, теряется въ глубокой древности; офиціальную же силу закона этотъ благочестивый обычай-получиль только, по словамъ И. Н. Николаева, въ царствованіе Алексъ́я Михайловича, который переименоваль, въ 1658 году, Флоровскія ворота въ

Спасскія (именованіе Флоровскихъ они получили отъ бывшей когда-то подлѣ нихъ церкви во имя свв. Флора и Лавра) въ память тор-

жественной встръчи въ нихъ перепесенной изъ Вятки иконы Спаса Нерукотвореннаго, и тогда же указомъ постановилъ навсегда, чтобы въ эти ворота никто не проходилъ, не снявъ шапки.

Спустя двънадцать лътъ, тишайшій царь подтвердиль еще разъ этотъ указъ, запретивъ даже стольникамъ, стряпчимъ, дворянамъ и всъхъ чиновъ людямъ пріъзжать на лошадяхъ въ Кремль.

Въ началъ нынъшняго стольтія, лицо, дерзнувшее проъзжать или пройти съ покрытою головою въ Спасскія ворота, останавливаль часовой-солдать и, не взирая на чинъ и званіе, заставляль положить передъ воротами до 50 земныхъ поклоновъ.

Надъ воротами съ наружной стороны находится большой образъ Спасителя, подъ нимъ видна надпись на латинскомъ языкъ, сдъланная при царъ Іоаннъ III; вотъ ея содержаніе въ переводъ: «Іоаннъ Васильевичъ Вожією милостію великій князь владимірскій, московскій, новгородскій, тверской, псковскій, вятскій, угорскій, пермскій, болгарскій и иныхъ и всея Россіи государь, въ лъто тридцатое государствованія, велълъ построить сію башню, а строиль ее Петръ Антоній, Селарій Медіоланскій въ лъто воплощенія Господня 1491 г.».

Этоть зодчій быль прислань въ Москву изъ Рима съ прочими художниками. Въ Степенной книгъ находимъ о немъ: «И градъ Москва камень поставленъ бысть новъ округъ древняго града. Старъйшина же мастеромъ бяше фрязянинъ Петръ Архитектонъ...»

Въ нынѣшнемъ своемъ видѣ Спасскія ворота остаются со времени Петра Великаго; этотъ государь для нихъ выписалъ изъ Голландіи боевые часы и велѣлъ поставить ихъ въ башнѣ надъ воротами.

Всёхъ колоколовъ въ башнъ тридцать шесть, изъ нихъ девять бьютъ четверти, а десятый—часы; по надписи на послъднемъ, въ немъ въсу 135 пудовъ 32 фунта, остальные 26 колоколовъ безъ дъйствія; они били нъкогда куранты. На большихъ колоколахъ имъются надписи и на нъкоторыхъ изображенія св. Богоматери и св. Троицы <sup>31</sup>).

Икона надъ воротами изображаетъ Спасителя въ стоящемъ видъ; правая его рука благословляетъ, а въ лѣвой—раскрытое Евангеліе; св. Сергій подъ правою рукою Спасителя, а св. Варлаамъ—подъ лѣвою, изображены въ колѣнопреклоненномъ видъ; съ правой и лѣвой сторонъ главы Спасителя изображено по одному Серафиму, и они занимаютъ собою углы иконы.

Точная копія этого образа въ часовні у Спасскихъ вороть. Въ Спасскія ворота съ древнійшихъ времень слідовали всі торжествен-

ные и церковные ходы; въ XVII столътіи изъ этихъ воротъ, въ день Вербнаго Воскресенія, предъ объднею, изъ Успенскаго собора бывалъ крестный ходъ, изображающій входъ Христовъ въ Іерусалимъ; въ этомъ крестномъ ходу патріархъ ъхалъ на осляти къ Покрову на ровъ и на Лобное мъсто.

Ровъ съ восточной стороны Кремлевской стѣны существовалъ до 1813 года; онъ повелѣніемъ великаго князя Василія Іоанновича IV былъ обдѣланъ кирпичемъ и самыя стѣны Кремля построены въ 1508 году. Бока этого рва были укрѣплены бастіонами съ двумя кирпичными на аркахъ мостами для проѣзда въ Кремль какъ въ Спасскія ворота, такъ и въ Никольскія, впослѣдствіи же, на одномъ изъ мостовъ, на Спасскомъ, по обѣимъ сторонамъ сдѣланы были небольшія лавочки, въ которыхъ производилась книжная торговля, а у самаго въѣзда въ ворота по сторонамъ стояли двѣ часовни.

Это все существовало до 1812 года; послѣ изгнанія французовъ ровъ былъ засыпанъ и бастіонныя башни сломаны, а арки моста засыпаны; ихъ не ломали, а просто завалили, какъ и боковую отдѣлку; рва тоже не разбирали, а просто засыпали.

Въ прошедшемъ столътіи изъ одиннадцати крестныхъ ходовъ въ году девять проходили Спасскими воротами, а въ нынъшнемъ стольтіи изъ тринадцати крестныхъ ходовъ восемь проходять этими воротами.

Внутренность свода вороть заставляеть предполагать, что въ четырехъ сдёланныхъ въ стёнахъ его углубленіяхъ или выемкахъ нѣкогда были поставлены иконы, потому что въ другихъ кремлевскихъ проёздныхъ воротахъ этихъ углубленій въ стёнахъ нѣтъ. Съ западной стороны, во внутрь Кремля, изображена Печерская икона Богоматери, на верху главы изображенъ Нерукотворный образъ Спасителя; по сторонамъ Богоматери предстоятъ великіе святители московскіе свв. Петръ и Алексъй.

Въ 1813 году кіота этого образа была возобновлена и колонны у ней обиты м'єдными латунными золочеными листами.

Зданіе башни трехъ-этажное, вся постройка четыреугольная, окончательная часть зданія въ восьмигранномъ видѣ, наверху которой сдѣлана восьмиарочная часовая колокольня и надъ ней восьмигранный шпиль, на верху этого шпиля поставленъ мѣдный вызолоченый шаръ, а на немъ вызолоченый двуглавый орелъ или гербъ, сдѣланный изъ листовой мѣди. Но въ половинѣ XVII столѣтія, по словамъ Л. Бѣлянкина э²), на этой башнѣ былъ устроенъ гербъ деревянный. Онъ основывается на слѣдующемъ повѣство-



Воскресенскія ворота въ Москвѣ. Съ рисунка приложеннаго къ «Русской Старинѣ», изд. Мартыновымъ.

старая москва.

52

ваніи, «что когда, въ 1633 году, въ августъ мъсяцъ, горъль въ Кремлъ дворъ князя Ал. Ник. Трубецкого и Спасское подворье, и переходы, и Чудовъ монастырь, и Вознесенскій, и подворье монастырское, князя Ивана Борисовича дворъ изъ огня отняли, и Кирилловское подворье и на Флоровской башнъ орель сторъль...»

Часы же на этой башнѣ едва ли не первые по величинѣ своей въ Россіи. Куранты на нихъ безъ дѣйствія. При Петрѣ І была измѣрена Спасская башня; въ ней оказалось вышины  $29^{1/2}$  сажень, длины  $6^{2/3}$  сажени, ширины также  $6^{2/3}$  сажени.

Въ 1812 году, когда францувы были въ Кремлъ, нъсколько хищниковъ покушались снять съ образа башни ризу, но попытки остались безуспъшными; также и взорвать Спасскую башню на воздухъ французамъ не удалось; подъ нея былъ сдъланъ подкопъ и уже тлълъ пороховой фитиль, но отрядъ казаковъ, подъ предводительствомъ генерала Иловайскаго, успълъ не допустить оставленному зажженному фитилю добраться до пороха.

О первыхъ постройкахъ двухъ часовень у воротъ нътъ никакихъ преданій или извъстій. Существующія же построены по повелънію императора Александра I въ 1802 году, когда и Спасская башня была возобновлена. До возобновленія надъ образомъ Спаса въ прежде бывшей жестяной кіотъ была слъдующая надпись: «1737 года, обновленъ сей святый образъ всея твари создателя Христа Бога, по бывшемъ великомъ пожаръ, который, въ 1737 году мая 29-го, въ самый день праздника сошествія Святого Духа, во время кольнопреклоненныхъ молитвъ начался и продолжался даже до утра, въ таковомъ томъ огненномъ горъніи и сей святый образъ опалился; нынъ Его Всемогущаго Творна посиъщеніемъ, въ 1738 году, изрядно обновленъ пожеланіемъ и иждивеніемъ н'єкоего челов'єка Іоанна». Въ 1785 году кіота была вновь возобновлена и въ образъ звъзды и ръзная рамка червоннымъ въсовымъ золотомъ вызолочены были иждивеніемъ доброхотныхъ дателей.

Ближайшія къ этой башнѣ древнія зданія съ восточной стороны противъ самыхъ воротъ—это не менѣе историческое «Лобное мѣсто», единственный въ Россіи памятникъ, существующій около четырехъ вѣковъ. Онъ давно утратилъ свое первоначальное значеніе въ жизни государственной и народной, но удержалъ одно религіозное; здѣсь еще по сейчасъ во время крестнаго хода архіерей съ духовенствомъ и св. иконами восходитъ на Лобное мѣсто, обставляемое хоругвями, и, послѣ молитвословія, осѣняетъ народъ благословеніемъ на всѣ четыре стороны. Карамзинъ предполагаетъ,

что на мѣстѣ, гдѣ стоить теперь амвонь, сбирался народь на вѣче въ XIV вѣкѣ, во время нашествія Тохтамыша, когда великій князь оставиль съ дворомъ своимъ Москву, а народъ, выпустивъ изъ города митрополита съ боярами, позвониль во всѣ колокола къ вѣчу, чтобы на немъ, по древнему праву, рѣшить свою судьбу большинствомъ голосовъ.

О Лобномъ мѣстѣ существуетъ еще легендарное преданіе. Въ началѣ XVI вѣка Москвѣ угрожало гибельное нашествіе Магмета-Гирея «за беззаконія, въ ней умножавшіяся».

Въ это время одна благочестивая монахиня Вознесенскаго монастыря, что въ Кремяй у Спасскихъ вороть, чудесно получившая прозрвніе послв долговременной слвпоты, ночью, когда усердно молилась Богу объ избавленіи отъ бъдствія города, внезапно услышала звонъ колоколовъ и узръла видъніе: ей привидълось, будто изъ Кремля, во Фроловскія ворота, выходить цёлый соборъ святителей московскихъ съ священниками и діаконами, въ сонмъ видны были многіе митрополиты и епископы, въ числъ которыхъ можно было распознать и великихъ чудотворцевъ московскихъ Петра, Алексъя и Іону и ростовскаго Леонтія, нъкоторые изъ нихъ несли чудотворную икону Божіей Матери; навстрічу имъ явились преподобные Варлаамъ Хутынскій и Сергій Радонежскій у того мъста, гдъ теперь Лобное мъсто, и молили ихъ не оставлять отечественнаго города на жертву врагамъ. Святители вняли молитвъ чудотворцевъ, совершили съ ними молебствіе предъ подворотною иконой Спасителя и потомъ возвратились въ Кремль, а татары вскоръ побъжали изъ предъловъ московскаго царства.

Въ память этого, въроятно, изображены на иконъ Спасителя, осъняющей Спасскія ворота, св. Варлаамъ и Сергій, а на другой иконъ, на внутренней сторонъ, изображены московскіе святители Петръ и Алексій.

На Лобномъ мѣстѣ, по свидѣтельству иностранцевъ, совершались торжественные священные обряды, обнародовались царскіе указы и самъ царь или бояринъ обращалъ свое слово къ народу. Олеарій называлъ Лобное мѣсто «Theatrum proclamationum». Польскіе послы, въ донесеніяхъ своихъ къ королю въ 1671 году, при описаніи этого мѣста, говорятъ, что, между прочимъ, здѣсь государь однажды въ годъ являлся предъ народомъ, и когда минетъ наслѣднику его шестнадцать лѣтъ, объявлялъ его подданнымъ своимъ.—Это подтверждаетъ и Колинсъ, англійскій докторъ царя Алексѣя Михайловича: «Царевича—пишетъ онъ въ книгѣ своей о Россіи—ни народъ, ни дворянство не видятъ до пятнадцати лѣтъ

его возраста, но когда ему исполнится пятнадцать лътъ, онъ является предъ народомъ; его несутъ на плечахъ и ставятъ на Лобное мъсто на площади, чтобы предохранить государство отъ самозванцевъ, которые часто возмущали Россію».

Лобное мъсто носило названіе также «Царево» и никто изъ иностранцевъ не говорить, что на немъ совершались казни, да и можно ли было допустить, что, при благоговъніи царя и народа къ этому мъсту, его попирали палачъ и преступникъ.

Многіе изъ нашихъ писателей смѣшиваютъ Лобное мѣсто съ Лобною площадью и Лобнымъ рынкомъ, какимъ въ началѣ XVII вѣка называлась Красная или Старая площадь въ Китай-городѣ

Карамзинъ, живописуя намъ ужасную эпоху казней при Іоаннъ Грозномъ, говоритъ: «Въ смиреніи великодушномъ страдальцы умирали на Лобномъ мъстъ».

Лобное м'єсто наружнымъ видомъ есть ни что иное, какъ круглый каменный помостъ, съ такимъ же вокругъ обводомъ и л'єстницею. На годуновскомъ чертеж Москвы такъ объясняется этотъ амвонъ городской: «Налобное м'єсто, или возвышенный помостъ, конклавъ, построенный изъ кирпича; тамъ во дни молебствій патріархъ возглашаетъ н'єкоторыя молитвы, также объявляются царскіе указы».

По словамъ г. Снегирева, въ московскомъ Лобномъ мѣстѣ соединено значеніе Іерусалимскаго Краніева мѣста и Лиоостротона, ибо оно, какъ подобіе крестнаго жертвенника, освящалось молебствіями и благословеніями святителей и вмѣстѣ было судейскимъ трибуналомъ и царскимъ трономъ и каоедрою.

Въ святомъ градъ оно заимствовало свое имя, какъ полагаютъ, или отъ сходства холма съ лбомъ, т. е. Краніемъ (черепомъ человъческимъ), или отъ поверженныхъ тамъ череповъ, или, по преданію всего Востока, отъ Адамовой головы, тамъ погребенной. Въ Москвъ оно сооружено на взлобъъ горы въ Китай-городъ, у позорища казней на Лобной площади, гдъ также валялись лбы (головы) преступниковъ.

Какъ въ Іерусалимъ Лобное мъсто возвышалось предъ однъми изъ шести воротъ городскихъ, за коими, по исконному обычаю на Востокъ, исполнялись приговоры суда, такъ и въ Москвъ оно сооружено предъ однъми изъ шести главныхъ воротъ Кремля, именовавшихся прежде Іерусалимскими, отъ смежной съ ними перкви Іерусалимъ, т. е. Входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ. Какъ въ этомъ священномъ памятникъ, такъ и въ нъкоторыхъ другихъ, очевидно подражаніе святымъ мъстамъ Іерусалима. Московскіе великіе князья и цари, получая свъдъніе о нихъ отъ святителей,



Церковь Василія Блаженнаго и Лобное мѣсто въ XVII столѣтіи. Съ старинной голландской гравюры.

паломниковъ и зодчихъ, хотъли видъть въ своей столицъ подобіе и названіе такихъ памятниковъ.

На Лобномъ мъстъ Іоаннъ Грозный, послъ всъхъ ужасовъ и жестокостей своего царствованія, въ 1550 г. собраль со всего государства избранныхъ людей. Со страхомъ явились народные представители на Красную площадь передъ Лобнымъ мъстомъ, --- но не гнъвнаго, а кроткаго нашли избранные люди царя, -- они увидъли Іоанна со смиреніемъ восходящимъ на Лобное мъсто и со слезами на глазахъ обращающимся къ патріарху, который слідоваль за нимъ въ недоумъніи, колеблясь между страхомъ и надеждою, съ просьбою, чтобы онъ былъ ходатаемъ у Престола Всевышняго за все зло, доселъ имъ содъланное, представляя въ оправдание свое нерадивое попеченіе о его воспитаніи, коварство и смуты боярскія. Грозный просиль архипастыря быть свидётелемь предъ лицомъ Бога и представителями народа его объта-загладить прежніе проступки любовью и попеченіемъ о своихъ подданныхъ, быть обороною слабаго передъ сильнымъ, защитою угнетенныхъ, утъщителемъ сирыхъ и убогихъ.

Въ «Степенной книгъ» приведена ръчь царя. Послъ ръчи народъ рыдалъ вмъстъ съ царемъ, забылъ жестокости и славилъ однъ его милости. Грозный требовалъ всеобщаго примиренія, и враги кинулись въ объятія другъ друга.

Съ Лобнаго мъста читали грамату Самозванца Лже-Дмитрія и москвичи, забывъ присягу, данную незадолго юному сыну Годунова, провозгласили Отрепьева царемъ русскимъ, а черезъ нъсколько мъсяцевъ обезображенный и окровавленный трупъ Дмитрія Самозванца лежалъ уже на Лобномъ мъстъ съ маскою, дудкою и волынкою въ рукъ, а трупъ его клеврета Басманова валялся туть же у ногъ его.

Въ 1610 году съ Лобнаго мъста мятежнымъ Ляпуновымъ было изречено сверженіе съ престола Шуйскаго. Съ Лобнаго же мъста окроплять святою водою патріархъ Никонъ царя Алексъя Михайловича и рать его, готовую выступить въ славный походъ противъ поляковъ, исходомъ котораго было возвращеніе древнихъ городовъ русскихъ: Вязьмы, Дорогобужа, Смоленска и Кіева. Здъсь же, на Лобномъ мъстъ, патріархъ Іоакимъ благословлялъ, окропляя святою водою, грозное ополченіе, собранное на защиту Кіева и Украйны отъ турокъ и возложилъ на князя Черкаскаго крестъ Константина, а на Долгорукова—икону Сергія Радонежскаго. На этомъ же Лобномъ мъстъ честный слуга-арабъ боярина Матвъева, во время стрълецкаго бунта, когда никто не смъть приблизиться къ Лобному

мѣсту, собралъ изъ грязи останки своего боярина и перенесъ въ церковь Божію.

Здёсь же, какъ мы выше упоминали, совершалось празднество «Входа Іисуса Христа въ Іерусалимъ». Въ Вербное воскресенье съ этого мъста совершалъ патріархъ ходъ въ Покровскій соборъ, причемъ царь или близкій къ царю родственникъ вель патріархова осла. Въ книгѣ Московскаго стола, за № 19 93), описана церемонія, происходившая въ Вербное воскресенье. «13-го апръля 1679 года строили и отпускали окольничій Алексти Головинь, да разрядный думный дьякъ Василій Семеновъ съ товарищами, а за золотчиками везли вербу, а на вербъ стояли и пъли стихари цвътоносію патріаршіи поддъяки меньшихъ статей, а за вербою шли протопоны и священники немногіе. А какъ великій господинъ святъйшій Іоакимъ, патріархъ московскій и всея Россіи у Лобнаго м'єста вс'єль на осля и пошель къ собору въ Кремль къ соборной церкви, и великій государь Өеодоръ Алекстевичъ изволилъ въ то время у осля узду принять по конецъ повода и везть въ городъ къ соборной церкви, а посреди повода держалъ и осля за нимъ великимъ государемъ велъ бояринъ князь Юрій Алекстевичь Долгоруковь, а передъ великимъ государемъ и по объ стороны его государя шли бояре и окольничіе и думные, и ближніе люди, а за святьйшимъ патріархомъ шли преосвященные митрополиты и иныя власти, а за ними гости; а по сторонамъ осляти шли и святъйшаго патріарха оберегали его патріаршіе бояринъ и дьяки. А во время государскаго шествія по пути стлали сукна и портища суконныя разныхъ приказовъ стръльцы по наряду изъ Стрълецкаго Приказа. И изволилъ великій государь идтить, а святьйшій патріархь на осляти вхаль до соборной церкви до западныхъ дверей и, пришедъ къ дверямъ, государь изволилъ идтить и святъйшій патріархъ со властьми пошель въ соборную церковь, а за великимъ государемъ были бояре и окольничіе, и думные, и ближніе люди. А золотчики, пришедъ къ соборной церкви, стояли отъ западныхъ дверей съ головы по объ стороны пути до съверныхъ дверей и рундуковъ къ церкви архангела Михаила. И быль великій государь въ соборной церкви идтить въ свои государевы хоромы; а святьйшій патріархъ божественную литургію совершаль въ церкви Успенія Пресвятыя Богородицы. А во время всего дъйства въ Кремлъ и въ Китаъ по объ стороны по площади и около Лобнаго мъста стояли полуполковники и полуголовы и сотники стрълецкіе, а съ ними стръльцы и солдаты въ цвътномъ плать в ратнымъ обычаемъ, съ ружьемъ и со всякимъ полковымъ строемъ по наряду изъ Стрълецкаго Приказа».

Съ Лобнаго мъста патріархъ раздаваль освященныя имъ вербы и вайи царю, архіереямь, боярамь, окольничимь и думнымъ дьякамъ. Въ продолженіе чтенія Евангелія протодіаконъ приводилъ къ подножію Лобнаго мъста бълаго коня, снаряженнаго на подобіе осла; патріархъ садился на него бокомъ и таль съ Евангеліемъ въ одной рукъ и съ напрестольнымъ крестомъ въ другой; на пути сто отроковъ постилали красныя сукна и бросали къ стопамъ патріарха одежды свои. Въ этомъ шествіи везли бълые кони на великолъпныхъ саняхъ огромную вербу, обвъшанную искусственными цвътами и плодами.

Въ этотъ день у патріарховъ бывалъ парадный столъ и на столъ патріарху подавали: «сельди, паровые сниманы съ огурцы, икра осенняя, блюдо икры осетрьи свѣже, блюдо икры сиговые, сельди свѣжія подъ взваромъ, на паръ лещи живые, спина бѣлой рыбицы, спина лососья, язъ жареный, труба бѣлужья, сходъ бѣлужій» и другія безчисленныя рыбныя яства.

Съ кончиною послъдняго патріарха отправленіе этого обряда въ вербную недълю не исполняется, но какъ бы въ воспоминаніе о немъ сохранилась ежегодно продажа вербы около Лобнаго мъста и въ Лазареву субботу гулянье въ экипажахъ по Лобной площади. Послъднее началось съ царствованія Анны Іоанновны. Снегиревъ говоритъ, что митрополиты и патріархи, по вступленіи своемъ на святительскій престоль, по три дня шествовали на осляти вокругъ города и съ Лобнаго мъста преподавали благословеніе паствъ своей.

1-го декабря 1812 года, когда стояла жестокая зима въ Москвъ, преосвященный Августинъ, къ утъщению пострадавшихъ отъ французовъ москвичей, послъ водосвятия на Лобномъ мъстъ, окропивъ св. водою городъ на всъ четыре стороны, произнесъ: «Вседъйствующая благодать Божія кропленіемъ св. воды освящаетъ градъ сей, богоненавистнымъ въ немъ пребываніемъ врага нечестиваго, врага Бога и человъка, оскверненный».

Въ 1830 году, когда Москву посётила холера, когда городъ былъ оцёпленъ, по улицамъ тянулись возы съ умирающими и умершими, на дворахъ курился навозъ и можевельникъ. Въ это скорбное и тяжелое время митрополитъ Филаретъ съ одними монашествующими совершилъ въ день преподобнаго Сергія, 25-го сентября, крестное хожденіе и на Лобномъ м'єсті служилъ молебенъ съ колінопреклоненіемъ.

Недалеко отъ Лобнаго мъста существуетъ еще другое мъсто, мимо котораго не проходитъ москвичъ не снявши шапки. Это— Иверская часовня. Икона Богоматери, находящаяся въ часовнъ, .

въ такомъ почтеніи, что нътъ въ цъломъ году дня, въ который бы она съ утра до вечера не переходила изъ дома въ домъ. Исторія этого образа слъдующая: въ 1653 году патріархъ Никонъ предположилъ соорудить на Валдайскомъ озеръ монастырь во имя чудотворной иконы Иверской Божіей Матери, находящейся на Авонской горъ. Для этого онъ послалъ архимандрита Пахомія на Авонъ для точнагоснятія списка съ образа.

Въ 1666 году Пахомій привезъ требуемый списокъ, но въ это время Никонъ былъ подъ гнѣвомъ царя и жилъ въ Вологодской губерніи, дарь не приказалъ ставить ее въ Никоновъ монастырь, ауказаль для нея поставить у Курятныхъ воротъ 94) часовию. Въ 1791 году эта Иверская часовня пришла въ ветхость, Екатерина П приказала ее перестроить и она была перестроена при митрополить Платонь.

Золотая риза на иконъ Иверской Божіей Матери сдълана при императрицъ Елисаветъ Петровнъ въ 1758 году отъ вклада доброхотныхъ дателей, художникомъ Васильемъ Кунки-



Видъ посольскаго дома въ Москвѣ въ 1661 году Съ старинеой голландской гравюри.

нымъ. Много драгоцънныхъкамней на ризъпожертвованы извъстнымъ откупщикомъ Твердышевымъ. Золотая риза съвънцомъ въситъ 27 фунстарая москва.

товъ  $59^{1}/2$  золотниковъ. Икона эта въ ночь предъвступленіемъ французовъ въ Москву, въ 1812 году, была увезена въ Муромъ викаріемъ Августиномъ и возвращена въ Москву въ томъ же году, 10-го ноября.

Недалеко отъ описанныхъ нами Спасскихъ воротъ останавливаетъ на себѣ вниманіе прохожихъ оригинальная по неправильности постройки, вычурности, пестротѣ и затѣйливости украшеній церковь, весьма важная въ историческомъ отношеніи. Это—Покровскій соборъ, извѣстный болѣе подъ именемъ церкви Василія Блаженнаго; его еще называли: «Іерусалимскимъ» и на Рву 95). Преданіе говорить, что царь Іоаннъ, завоевавъ Казань, далъ обѣтъ построитъ храмъ въ память этого событія и по окончаніи храма, въ 1557 году, призвалъ къ себѣ зодчаго этой церкви (имя его неизвѣстно) и спросилъ: можетъ ли онъ построитъ храмъ лучше этого? Тотъ отвѣчаль, что можетъ. Царь велѣлъ ослѣпить его, говоря: не хочу, чтобъ гдѣ нибудь была святыня лучше этой.

На мъстъ, гдъ поставленъ былъ храмъ, стояла деревянная церковь Св. Троицы надъ Кремлевскимъ рвомъ, при которой было погребено тъло св. Василія Блаженнаго. Въ ту эпоху всъ церкви были съ кладбищами. Такъ, на Красной площади, отъ Спасскихъ или Флоровскихъ до Никольскихъ воротъ, стояло нятнаддать церквей съ кладбищами, которыя были огорожены надолбами и ръшетками. Въ то время, какъ въ Кремлъ, такъ и у другихъ большихъ церквей, особенно на Варварскомъ крестцъ, въ Китаъ и на другихъ крестцахъ были сборныя мъста нищихъ; тамъ сходились удрученные бъдностью, старостью или неудачами пъвцы богатаго и убогаго Лазаря и Алексія Божія человъка, по большей части слъщые, и жалобными, заунывными голосами испрашивали себъ подаяніе у прохожихъ и проъзжихъ; тамъ же выставлялись гробы и даже тъла убогихъ для сбора на ихъ погребеніе, а божедомы вывозили изъ убогаго дома въ телъжкъ подкидышей.

При царѣ Іоаннѣ Грозномъ между нищими на Флоровскомъ мосту нерѣдко являлся и лѣтомъ и зимой одинъ блаженный «нагоходецъ», нищій духомъ, отъ нищихъ охотнѣе принимавшій подаяніе, чѣмъ отъ богатыхъ; онъ былъ другомъ и утѣшителемъ убогихъ; этотъ нищій и былъ Василій Блаженный, въ намять котораго называется вышеупомянутый храмъ, оригинальнѣйшій во всемъ свѣтѣ по своей архитектурѣ.

Иностранцы, бывшіе въ XVI-мъ вѣкѣ въ Москвѣ, говорять про русскихъ, что «москвитяне весьма заботятся о нищихъ, которымъ всякій подаетъ по своему достатку, одѣваетъ, кормитъ и вводитъ къ себѣ въ домъ».

Православная церковь искони была попечительницей и кормилицей нищихъ, убогихъ и калъкъ, которыхъ она, какъ видно изъ церковныхъ судовъ великаго князя Владиміра, причисляла къ церковнымъ людямъ; священные притворы и паперти церквей служили для нихъ надежнымъ пристанищемъ и убъжищемъ; къ ихъ оградамъ примыкали скудныя ихъ избушки, клъти и кельи.

Въ XVII-мъ въкъ нищіе въ Москвъ дълились на соборныхъ, монастырскихъ, натріаршихъ, гуляющихъ и богадъленныхъ. Последніе жили при устроенныхъ при церквахъ богадъльняхъ; первый устроитель такихъ общежитій былъ патріархъ Іоакимъ. Царь Өеодоръ Алексъевичъ особенно умножилъ такіе благотворительные дома, велълъ нищихъ кормить и содержать на иждивеніе патріаршаго дома и на этотъ предметъ общественнаго призрънія указано было собирать въ патріаршій домъ по три алтына съ церквей митрополичьихъ, архіепископскихъ и епископскихъ. Такія пошлины сбирали чиновники святительскаго двора: десятинники, недъльщики и намъстники.

Петръ Великій въ 1701 году учредиль тоже до шестидесяти нищенскихъ богадъленъ при московскихъ церквахъ, для помъщенія въ нихъ самыхъ старыхъ, дряхлыхъ, больныхъ и увъчныхъ, при которыхъ назначено было воспитывать и малолътнихъ до 10-ти лътъ.

До половины XVIII-го столътія нищіе жили при церквахъ, большею частію «подъ кровомъ бревеннымъ», т. е. въ скудныхъ избушкахъ. Императрица Елизавета въ 1748 году указала строить при церквахъ вмъсто деревянныхъ богадъленъ каменныя, съ кръпкими каменными сводами, длиною въ жилъъ 5 саж., а шириною 3 саж. 3 арш. Первымъ примъромъ въ дълахъ милосердія были нищелюбивые цари и пастыри. Отправляясь, напримъръ, на богомолье или въ путь, цари и патріархи во всю дорогу раздавали ручную милостыню нищей братіи, которая ожидала ихъ на перекресткахъ, мостахъ, у городскихъ воротъ, на крыльцахъ у церквей и монастырей.

. Встарину не было той улицы, гдѣ бы не было сотни нищихъ, а въ церквахъ и рядахъ отъ нихъ не было прохода. Были нищіе, которые просили по привычкѣ изъ ремесла: отъ подаянія они только богатѣли.

По стариннымъ разсказамъ, тогдашніе ростовщики всё прежде были нищими; они вначалѣ собирали себѣ съ міру по ниткѣ, да шили себѣ рубашки; но послѣ тотъ же міръ не расплачивался съ ними и кафтанами. Эти же нищіе держали у себя размѣнъ

мелкой монеты и получали почти всегда на пром'єнъ вдвое и втрое сбора денегь противъ вынесеннаго ими на сутки. Воть откуда беруть начало наши м'єняльныя лавки и биржевая звонкая валюта.

Возвращаясь къ церкви Василія Блаженнаго, мы видимъ, что спустя 126 лѣтъ послѣ постройки этого храма царь Оедоръ Алексѣевичъ и патріархъ Іоакимъ приказали въ 1680 году разобрать за ветхостью бывшія въ то время на Красной площади деревянныя придѣльныя церкви, а вмѣсто нихъ построить новыя, сколько было старыхъ на монастырѣ Покровскаго или св. Василія Блаженнаго собора.

Старыхъ церквей было восемь, такое же число было устроено и новыхъ, и нѣкоторыя изъ нихъ помѣщались подъ сводами древняго собора, а нѣкоторыя близь собора на монастырѣ. Всего при Покровскомъ соборѣ въ 1680 году было двадцать церквей, которыя были устроены и сверху и снизу этого собора, и существовали до 1783 года.

При этихъ церквахъ до 1771 года, при каждой, были особые священники, но во время бывшей въ Москвѣ моровой язвы при этомъ соборѣ умерли одинъ протојерей и 14 священниковъ; оставшеся придѣльные священники были распредѣлены по приходскимъ церквамъ, и съ этого времени на мѣсто умершихъ ко всѣмъ придѣламъ никто не былъ произведенъ. Во время чумы оставался одинъ священникъ и діаконъ.

Встарину на Покровскомъ соборѣ вокругъ, на черепицѣ, была древняя надпись, изображенная желтыми литерами. Въ ней говорилось о годѣ (1554), когда начата церковъ и по какому случаю, затѣмъ о времени возобновленія храма царемъ Өедоромъ Іоанновичемъ и о покрытіи его желѣзомъ.

Позднѣе императрица Екатерина II на прибитой къ стѣнѣ мѣдной доскѣ добавила, что церковь ею «съ придѣлами возобновлена въ 1784 году, при главномъ начальствѣ и дирекціи Святѣйшаго Правительствующаго Синода члена Платона, архіепископа московскаго» и проч.

Возобновленіе производилось на выданную казенную въ десять тысячь рублей сумму, «подъ смотрѣніемъ онаго собора протоіерея Іоанна Герасимовича».

Въ этомъ храмѣ замѣчательны два древнихъ иконостаса въ соборной Покровской церкви и въ придѣльной церкви Входа въ Герусалимъ. Первый въ два яруса убранъ сплошь оловянными позолоченными узорчато-сквозными штуками, съ подложенною подъ нихъ разноцвѣтною слюдою и по сторонамъ иконъ съ винтообразными позолоченными колоннами и карнизами. Второй иконостасъ—одно-

ярусный, весь высеребрень, по сторонамь иконъ съ винтообразными золочеными колоннами и мъстами украшенъ оловянными штуками, золоченными надъ разноцвътною слюдою. Изъ историческихъ достопримъчательныхъ вещей въ соборъ замъчателенъ покровъ для накрытія надгробія св. Василія Блаженнаго: онъ шелковый, съ изображеніемъ св. Василія—надъ головою его изображена Св. Троица; все это вышито шелкомъ и обведено ниткою крупнаго жемчуга; вънецъ тоже жемчужный съ пятью драгоцънными каменьями.



Посольскій дворъ въ Москвѣ въ XVII столѣтіи. Съ гравюры того времени.

На краяхъ покрова вышито: «Представися преблажене Василіе стекашася царіе и князи вси собори, русстіи юноши и дъвы, старцы твоимъ тълеснымъ мощамъ поклонитися и воскликнуша купно вси намять успенія твоего Христа величающе». Подъ самымъ изображеніемъ выткано, что покровъ сдъланъ повельніемъ царя Өедора Гоанновича и царицы Ирины, въ лъто 1589. Лампада серебряная передъ иконою Покрова Богородицы принесена въ даръ царемъ Михаиломъ Өеодоровичемъ въ 1638 году. Въ соборъ имъется также замъчательный по древнему иконописному письму образъ; этотъ

образъ написанъ на стѣнѣ внѣ церкви; изображено на немъ Знаменіе Пресвятыя Богородицы; образъ этотъ почитается чудотворнымъ.

Въ 1812 году, во время пребыванія французовъ въ Москвъ, соборъ быль разоренъ непріятелемъ и, исключая внъшности, во всъхъ придълахъ все было разбросано, съ престоловъ сняты одежды и все остальное поломано. Въ церкви стояли лошади. Перваго декабря 1812 г., послъ разоренія, соборъ былъ освященъ преосвященнымъ Августиномъ. Возобновленъ храмъ былъ въ 1813 году на сумму 13 тыс. руб., выданную изъ Святъйшаго Синода. Окончательно же этотъ соборъ возобновленъ былъ, какъ снаружи, такъ и внутри, только начиная съ 1839 по 1845 годъ.

Въ это время всё стёны во всёхъ придёльныхъ церквахъ были расписаны иконнымъ изображеніемъ; до этого времени стёны были только выбёлены.

Мъстность отъ церкви Василія Блаженнаго встарину считалась богатою хорошимъ строеніемъ, притомъ здъсь производилась главнъйшая московская торговля и были ряды и лавки, въ которыхъ продавались всевозможные необходимые товары—лавки купцовъ кишъли какъ иногороднымъ, такъ и мъстнымъ купечествомъ; въ числъ заъзжихъ торговцевъ наибольшій процентъ составляли азіатцы.

Этотъ округъ города назывался изстари Китаемъ; съ этимъ словомъ въ простонародіи связывался всемірный рынокъ, и всякая иноземная ткань называлась «китайкою». Имя «Китая» въ Москвъ до сихъ поръ еще необъяснимо, но, въроятно, оно произошло у насъ отъ торговли съ этою страною. Въ Рязанской губерній въ простомъ народъ слово Китай составляетъ насмъшливое прозвище всякому барышнику и торгашу.

Съ распространеніемъ большого посада или Китая-города, гдъ сосредоточивалась всякая торговля и всякаго рода промышленность и гдъ слъдовательно нужно было знать всякому время, на Спасской башнъ, какъ мы уже упомянули, были поставлены большіе боевые часы — послъдніе въ то время являлись также необходимостью и для должностныхъ лицъ крупнаго и мелкаго чина, обязаннаго являться въ Кремль ко двору государя къ назначенному часу, въ думу, на выходъ, на потъху и т. д. Карманныхъ или «зипныхъ» часовъ въ то время въ Москвъ едва ли было съ десятокъ, да и тъ по своему раздъленію времени не соотвътствовали русскимъ часамъ и слъдовательно были неудобны для употребленія. Тогдашніе часы дълили сутки на часы денные и на часы ночные,

слъдуя за восхожденіемъ и теченіемъ солнца <sup>96</sup>), такъ что въ минуту восхожденія на русскихъ часахъ быль первый часъ дня, а при закатъ — первый часъ ночи; поэтому почти каждыя двъ недъли количество часовъ денныхъ, а также и ночныхъ постепенно измънялось. Въ 1625 году старые боевые часы на Спасскихъ воротахъ были проданы на въсъ ярославскому Спасскому монастырю, а вмъсто нихъ построены новые англичаниномъ Христофоромъ Галовеемъ; послъдній для нихъ и выстроилъ надъ воротами, на мъсто деревяннаго шатра, существующій по сейчасъ каменный, въ готическомъ стилъ; при этомъ русскій колокольный литецъ, Кирилло Самойловъ, слилъ къ часамъ тринадцать колоколовъ.

Часы были сдёланы съ «перечасьемъ» или съ музыкою. Хотя въ слёдующемъ году ихъ значительно попортилъ пожаръ, но они снова были устроены тёмъ же мастеромъ. На Спасской башнъ часы были длиною въ 3 аршина, вышиною 2¹/2 аршина, поперекъ 1¹/2 аршина; колеса, на которыхъ были указныя слова, въ діаметръ имъли 7¹/4 арш. Указныя или узнатныя колеса, т. е. циферблаты, были съ двухъ сторонъ, одно въ Кремль, другое въ городъ, и состояли изъ дубовыхъ связей, разборныхъ на чекахъ, укръпленныхъ желъзными обручами.

Каждое колесо въсило около 25-ти пудовъ. Средина колеса покрывалась голубою краскою, лазурью, а по ней раскидывались золотыя и серебряныя звъзды съ двумя изображеніями.—солнца и луны. Очевидно, что это изображало небо. Вокругъ въ каймъ располагались указныя слова, т. е. славянскія цифры, мъдныя, густо вызолоченныя, а между ними помъщались получасовыя звъзды посеребренныя. Указныя слова на Спасской башнъ мърою были въ аршинъ.

Такъ какъ въ этихъ часахъ вмѣсто стрѣлки оборачивался самый циферблатъ или указное колесо, то вверху утверждался неподвижный лучъ или звѣзда съ лучомъ, въ родѣ стрѣлки, и притомъ съ изображеніемъ солнца.

При Петрѣ Великомъ, въ 1705 году, старинные русскіе часы вышли изъ употребленія и, по указу царя, спасскіе часы были передѣланы и противъ нѣмецкаго обыкновенія на 12 часовъ, для чего государь выписаль изъ Голландіи боевые часы съ курантами за 42,474 руб. Часы эти были «съ танцами противъ манира, каковы въ Амстердамѣ». Ставилъ ихъ въ 1705—1709 годахъ часовой мастеръ Екимъ Гарновъ. При тѣхъ же башенныхъ часахъ находились особые колокола-набаты, выбивавшіе тревожныя повѣстки на случай пожара.

Мейерберъ въ своемъ описаніи Москвы говорить, что въ Китай-городѣ, близь Лобнаго мѣста, стояла еще церковь св. Меркурія Смоленскаго, а съ другой стороны находился земскій приказъ, зданіе, покрытое землею, съ двумя огромными орудіями наверху и съ другими двумя внизу, на землѣ.

На Красной площади, по словамъ Олеарія, предъ лицомъ Кремля былъ большой рынокъ, гдѣ постоянно толпились и продавцы, и покупатели, и празднолюбцы, а вблизи Лобнаго мѣста сидѣли женщины, продававшія свои издѣлія.

На востокъ отъ рынка простирались торговые ряды; ихъ было множество, потому что для каждаго товара былъ свой торговый рядъ. Въ Китай-городъ была типографія, многіе приказы, дома знатныхъ бояръ, дворянъ и гостей, англійскій дворъ, по упраздненіи привилегіи англичанъ, обращенный въ тюрьму, три гостиныхъ двора; отъ послъдняго изъ нихъ, персидскаго, на югъ шла Овощная улица, состоявшая изъ лавокъ съ овощными товарами; она упиралась въ рыбный рынокъ, по разсказамъ иностранцевъ, сдълавшійся извъстнымъ своей нестерпимой вонью и непроходимой грязью.

Въ XVII еще столътіи въ Москвъ улицы не имъли порядочной мостовой; на улицахъ лежали круглыя деревяшки, сложенныя плотно сплошь одна съ другою. Гдъ же не было такой настилки и гдъ особенно было грязно, тамъ черезъ улицы просто перекидывали доски. Въ Москвъ собирали съ жителей поборъ, подъименемъ «мостовщины», и земскій приказъ занимался мощеніемъ улиць, но мостили больше тамъ, гдъ было близко къ царю.

Такая мостовая не препятствовала, впрочемъ, женщинамъ ходить не иначе, какъ въ огромныхъ сапогахъ, чтобъ не увязнуть въ грязи. Въ Москвъ еще существовалъ особый классъ рабочихъ, называемыхъ «метельщиками», обязанныхъ мести и чистить улицы, и хотя ихъ было человъкъ пятьдесятъ, однако въ переулкахъ столицы валялось не мало дохлой скотины и другой падали.

Кому обязана старая до-петровская Москва украшеніемъ улицъ, постройками и первыми мостовыми, это князю Василью Васильевичу Голицыну, боярину, прозванному иностранцами «Великимъ Голицынымъ». По образованію Голицынъ въ свое время былъ первый въ Россіи; онъ говорилъ по-латыни какъ на родномъ языкѣ; носилъ онъ санъ «царственныя большія печати, государственныхъ великихъ и посольскихъ дѣлъ оберегателя».

Въ молодые годы онъ уже служилъ при дворъ стольникомъ и чашникомъ; красотою, умомъ, учтивостью и великолъпіемъ своего



Домъ Дворянскаго Собранія и Охотный рядъ въ Москвъ.

Съ литографія начала пынвшняго столбтія.



наряда онъ превосходилъ всёхъ придворныхъ. По разсказамъ иностранцевъ, онъ не терпёлъ крёпкихъ напитковъ и свободное время проводилъ за бесёдой. Домъ его отличался великолёпіемъ; онъ былъ покрытъ снаружи мёдью, а внутри убранство комнатъ ничёмъ не отличалось отъ лучшихъ европейскихъ дворцовъ; здёсь были богатыя восточныя ткани, венеціанскія зеркала и картины извёстныхъ иностранныхъ художниковъ. Невиль, посланникъ польскаго



Князь В. В. Голицынъ. Съ ръдкаго гравированнаго портрета Тарасевича.

короля, пишетъ: «Я былъ пораженъ богатствомъ его дворца и думалъ, что нахожусь въ чертогахъ какого нибудь итальянскаго государя». Голицынъ построилъ въ Кремлъ зданіе для посольскаго приказа, по образцу своего дома, и затъмъ великолъпныя каменныя палаты для присутственныхъ мъстъ; потомъ каменный мостъ на Москвъ ръкъ о двънадцати аркахъ, и подълалъ деревянныя мостовыя на всъхъ улицахъ въ Москвъ.

СТАРАЯ МОСКВА.

Подражая ему, жители Москвы украсили въ его время эту столицу каменными домами. Голицынъ выписалъ изъ-заграницы двадцать докторовъ и множество ръдкихъ книгъ; онъ убъждалъ бояръ, чтобы они обучали дътей своихъ, отправляя ихъ заграницу и приглашая къ себъ иностранныхъ наставниковъ. Голицынъ любилъ бес'ёдовать съ іезуитами, которыхъ изгнали изъ Москвы на другой день послъ его паденія. Во время его управленія иностранными дълами, голландцы получили позволеніе присылать въ Астрахань своихъ лоцмановъ и плотниковъ, которые построили тамъ два фрегата; они содъйствовали плаванію по Каспійскому морю до Шемахи, но татары сожгли ихъ, и послъ голландцамъ не дозволено уже строить новыхъ фрегатовъ. Голицынъ велёлъ отыскать кратчайшую дорогу въ Сибирь, и при немъ были построены отъ Москвы до Тобольска избы для крестьянь, родь первыхь станціонныхь почтовыхъ дворовъ, на каждыхъ пятидесяти верстахъ, съ предоставленіемъ крестьянамъ смежныхъ земель; при этомъ каждый хозяинъ получилъ по три лошади, съ условіемъ, чтобы ихъ содержалъ всегда въ томъ же комплектъ, взимая съ проъзжающихъ, исключая отправляемыхъ по казенной надобности, за десять версть по три копъйки на лошадь. Голицынъ велълъ разставить длинные шесты по всей Россіи, вм'єсто версть, а въ т'єхъ м'єстахъ Сибири, гд'є лошади не могли ходить, по причинъ глубокихъ снъговъ, водворилъ ссыльныхъ, снабдивъ ихъ деньгами, провіантомъ и большими собаками.

Но Голицынъ при всемъ своемъ просвъщенномъ умѣ не могъ освободиться отъ предразсудковъ и суевърія своего въка. Такъ, напримъръ, дворянинъ Бунаковъ, шедшій за нимъ по улицѣ, внезапно упалъ вслъдствіе припадка падучей бользни, и по суевърію взялъ съ того мъста горсть земли, которую завязалъ себъ въ платокъ. Голицынъ, сочтя Бунакова чародъемъ, велълъ пытать его за то, что «онъ вынималъ будто бы слъдъ его для порчи».

По его же приказанію сожжень въ Москвѣ мечтатель Квиринъ-Кульмань, будто бы за ересь.

Также безславными подвигами этого сановника были и его крымскіе походы съ двухсоть-тысячною арміею; онъ мечталъ о завоеваніи полуострова, полагаясь на свое счастіе и силы, но крымскій ханъ велёль сжечь за Самарою на 200 версть степь, чрезъ которую надлежало имъ проходить. Голицынъ принужденъ былъ возвратиться, походъ его оказался вполнѣ неудачнымъ, но правительница Софія своего любимца наградила жалованной граматой, золотой медалью въ 300 червонцевъ, украшенною алмазами, на золотой

цъпи, съ изображеніемъ на одной сторонъ двухъ царей, на другой царевны (на наши деньги эта медаль теперь стоила бы болъе 30,000 руб.), кафтаномъ на черныхъ соболяхъ и кубкомъ золоченымъ и увеличеніемъ получаемаго имъ жалованья.

Ранъе этого Голицынъ за подписаніе въ Москвъ выгоднаго договора о дъйствіяхъ противъ турокъ и татаръ съ полномочными польскаго двора награжденъ былъ золотою чашею въсомъ въ два фунта съ половиною и атласнымъ кафтаномъ на соболяхъ; подобнаго рода подарки въ то время цънились весьма дорого, не только какъ знаки особой царской милости, но и какъ вещи чрезвычайной стоимости.

Голицынъ получилъ еще на придачу волости, въ которыхъ считалось болъ трехъ тысячъ дворовъ крестьянскихъ. По прівздъ въ Москву изъ крымскаго похода, Голицынъ не былъ допущенъ юнымъ Петромъ къ себъ на аудіенцію и въ это же время, когда открылись властолюбивые замыслы царевны Софьи противъ Петра, Голицынъ, по повельнію Петра, былъ взятъ подъ стражу, потомъ передъ царскимъ крыльцомъ ему и сыну его былъ прочтенъ приговоръ думнымъ дъякомъ Деревкинымъ.

Главныя вины Голицына состояли въ томъ, что онъ и его приверженцы о всѣхъ дѣлахъ докладывали ранѣе царевнѣ, а не государямъ, писали отъ нея граматы и печатали имя Софъи въ книгахъ безъ соизволенія царскаго и что вслѣдствіе неудачныхъ походовъ его въ Крымъ казна понесла великіе убытки. За все это Голицынъ былъ лишенъ боярства, всего имѣнія и высланъ въ гор. Яренскъ. Голицынъ съ твердостью выслушалъ приговоръ и произнесъ вслухъ: «мнѣ трудно оправдаться передъ царемъ!»

Въ тайникахъ его палатъ были найдены скрытыми въ погребъ 100,000 червонцевъ и 400 пудовъ серебряной посуды; кромъ другихъ сокровищъ ему принадлежало богатое подмосковное село Медвъдково, принадлежавшее прежде князю Д. Пожарскому.

При этомъ еще обнаружилось, что знаменитый бояринъ, не довольствуясь милостью царевны, пріобръталь богатство и другими еще нечестными способами. Такъ, въ числѣ разныхъ описанныхъ у него драгоцѣнностей, найдена была осыпанная алмазами булава, отнятая имъ у малороссійскаго гетмана Дорошенки, получившаго ее въ подарокъ отъ турецкаго султана Селима IV. Другая такая же булава была пожалована ему царями при отправленіи его въ крымскій походъ. Желябужскій пишетъ, что въ 1686 году, при заключеніи мира съ Польшею, изъ 200,000 руб., слѣдовавшихъ къ уплатѣ Польшѣ, Голицынъ выговорилъ себѣ тайно половину этой суммы.

Онъ же говорить, что князь, остановившись у Перекопа, взяль отъ крымскихъ татаръ двъ бочки съ золотой монетой, почему и донесъ въ Москву, что дальше идти нельзя, такъ какъ нътъ ни хлъба, ни воды. Татары, однако, надули Голицына; когда взятыя имъ у нихъ золотыя монеты явились въ продажъ въ Москвъ, то онъ оказались мъдными съ тонкою лишь позолотою. Впослъдстви Голицынъ былъ переведенъ въ Пинегу, гдъ ему на каждый день выдавалось на содержаніе по 30 алтынъ и 2 деньги.

Князь Голицынъ тамъ и умеръ въ 1713 году, 80 лътъ; тъло его погребено въ Красногорскомъ монастыръ, въ 16-ти верстахъ отъ Холмогоръ.

У князя Василія было двое сыновей: князь Михаиль, умершій бездътнымъ, и князь Алексъй, женатый на М. И. Квашниной, отъ которой и имълъ двухъ сыновей; одинъ изъ нихъ, князь Михаилъ, состоялъ шутомъ при дворъ императрицы Анны Іоанновны, онъ извъстенъ подъ именемъ Квасника; название это онъ получилъ за обязанность свою подавать императрицъ квасъ, а также присматривать за любимой собачкой; за охранение послёдней онъ при заключеніи бълградскаго мира получиль 3,000 рублей. Внукъ знаменитаго боярина быль отъ природы слабоумнымъ; онъ служилъ при Петръ I въ полевыхъ полкахъ, гдъ дослужился до маіорскаго чина. Потерявъ первую свою жену, онъ испросиль себъ позволение отправиться заграницу, гдъ, во время пребыванія во Флоренціи, влюбился въ простую итальянку, женился на ней и перешель въ католичество. По прівадв въ Москву, онъ тщательно скрываль оть встать свое ренегатство и жену, но это скоро обнаружилось и дошло до государыни. Поступокъ его былъ объясненъ крайнимъ слабоуміемъ; его велъно было представить ко двору. Государыня осталась отъ него въ восхищеніи 91) и писала къ Салтыкову: «благодарна за присылку, онъ здёсь всёхъ дураковъ побёдиль; ежели еще такой же въ его пору сыщется, то немедленно увъдомь». Голицынъ былъ вскоръ обвънчанъ, въ историческомъ Ледяномъ домъ на Невъ съ калмычкою Авдотьею, по прозванію Бужениновой.

Черезъ девять мъсяцевъ послъ этой свадьбы императрица скончалась и должность придворнаго шута упразднилась. Голицынъ отправился въ Москву, гдъ жена его вскоръ умерла, и князь уже около семидесяти лътъ вступилъ въ четвертый бракъ съ А. А. Хвостовой, съ которой прижилъ трехъ дочерей. Онъ умеръ въ 1778 г., въ глубокой старости; могила его еще видна въ с. Братовщинъ, по дорогъ отъ Москвы въ Сергіевскую лавру.

Въ описываемый нами «Китай-городъ» встарину въёзжали черезъ москворецкія ворота, у которыхъ стоялъ «Мытный дворъ», и здёсь, по всей вёроятности, быль осмотръ всёхъ привозимыхъ товаровъ въ Москву. Встарину казна взимала пошлины со всего, что покупалось и что продавалось, отчего внутренняя торговля тогда весьма стёснялась.

Старый Мытный дворъ лежалъ постройкой къ Москвъръкъ; это было большое, обширное каменное зданіе въ видъ параллелограма съ дворомъ внутри, гдъ помѣщались товары, по большей части привозимые на баркахъ. Названіе «Мытный» происходить отъ слова «мытъ», т. е. пошлина и «мытникъ», сборщикъ податей. Оба эти слова—наидревнъйшія и извъстны уже были въ 1037 году: они упоминаются въ «Русской Правдъ» Ярослава І-го.

На Мытный дворъ свозились товары и лежали до заплаты пошлины и осмотра ихъ мытными головами и мытными цъловальниками. Названіе послъднихъ чиновниковъ происходило отъ присяги или върнъе цълованія креста.

Князь Щербатовъ говорить, что въ древности были нѣкоторые колопы и другого званія люди, которые платили дань опредѣленнымъ для сбора чиновникамъ; но какъ эта дань не была приведена въ извѣстность, то эти сборщики и должны были присягать или цѣловать крестъ въ томъ, что все, что ни соберутъ, безъ утайки доставятъ своему государю. Но иногда вмѣсто цѣловальниковъ собирали пошлины служилые люди, напримѣръ, стрѣлецкіе головы, а цѣловальники были при томъ только свидѣтелями.





## ГЛАВА ХХ.

Родовой домъ бояръ Романовыхъ.— Прапрадёдъ царя Михаила Өеодоровича. — Живнь боярина Никиты Романовича. — Патріархъ Филаретъ. — Знаменскій монастырь. — Возобновленіе каменныхъ палатъ Романовыхъ. — Заиконоспасскій монастырь. — Славено-греко-латинская академія. — Печатный дворъ. — Монастырь Стараго Николы. — Старый домъ княвя Воротынскаго. — Древніе поединки. — Церковь Св. Троицы въ Поляхъ. — Бояринъ Мих. Мих. Салтыковъ. — Судьба старыхъ могилъ въ Москвъ. — Храмъ у Красныхъ колоколовъ. — Царъ-колоколъ. — Исторія его отливки. — Другіе историческіе колокола. — Аристократическій центръ древней Москвы. — Московскіе дворяне, бояре и ближніе люди. — Грабежи и разбои въ Москвъ. — Замъчательные разбойники. — Кабаки и повальное пьянство. — Первый табакъ и чай. — Жизнь при царъ Алексъъ Михайловичъ



Б КИТАѢ-ГОРОДѢ уцѣлѣлъ древнѣйшій памятникъ гражданскаго зодчества—боярская каменная палата,
 въ которой родился царь Михаилъ Өеодоровичъ.

При восшествіи на престолъ царя Михаила Өеодоровича, этотъ родовой домъ бояръ Романовыхъ отданъ былъ государемъ подъ Знаменскій монастырь; онъ сталъ тогда называться «старый государевъ дворъ, что на Варварскомъ крестці, или у Варвары горы». Вопросъ о времени основанія дома бояръ Романовыхъ на Варварской улиці связанъ съ вопросомъ о домъ предковъ ихъ близь Георгіевской церкви на Дмитровкъ. Несомніно, что домъ прапрадіда паря Михаила Өеодоровича, Юрія Захарьевича,

умершаго въ 1505 году, былъ при каменной церкви св. Георгія на Дмитровкъ. Такимъ образомъ, начало стараго государева двора на Варваркъ не можетъ восходить ранъе XVI въка. Хотя дочерью Юрія Захарьевича, Өеодосією, основанъ былъ при Георгієвской церкви монастырь, но самый домъ былъ его, Романа Юрьевича, давшаго фамилію нынъ Царствующему роду; по свидътельству записокъ Георгієвскаго монастыря, въ домъ своего дъда и отца при Георгієвскомъ монастыръ воспитывалась Анастасія Романовна и отсюда взята въ супруги царю Іоанну Васильевичу; близъ Георгієвскаго монастыря бывшая церковь Анастасіи узоръщительницы, разобранная въ 1793 году, основана Анастасією Романовною, въ память воспитанія ея около этого мъста.

Въ жизнеописаніи Геннадія Любимоградскаго сказано, что этотъ подвижникъ быль въ домѣ вдовы Романа Захарьевича и благословиль дѣтей ея, Даніила и Никиту Романовичей, и, благословияя Анастасію, пророчески сказалъ: «Ты еси розга прекрасная и вѣтвь плодоносная, будеши намъ государыня царица», что исполнилось 3-го февраля 1547 года, когда совершенъ бракъ ея съ царемъ Іоанномъ Васильевичемъ, и царица впослѣдствіи много благодѣтельствовала монастырю Геннадія въ костромскихъ предѣлахъ. Дворъ на Варварской улицѣ поступилъ во владѣніе младшему сыну Никитѣ Романовичу.

Въ 1541 году, во время нашествія крымскаго хана Девлеть-Гирея, когда вся Москва, кром'є Кремля, была предана пламени, по всей в'єроятности пострадаль много и двор'ь Никиты Романовича.

Спустя десятилътіе послъ этого и самъ хозяннъ дома подвергся опалъ грознаго царя. Послъ брака своего съ Маріею Нагою царь Іоаннъ Васильевичъ послалъ на дворъ Никиты Романовича 200 стръльцовъ: они расхитили оружіе, посуду, лошадей и всъ пожитки на 40,000 фунтовъ стерлинговъ. Никита Романовичъ, кромъ того, лишился всъхъ своихъ помъстьевъ, остался въ такой бъдности, что на другой день послъ разграбленія послалъ въ сосъднее съ нимъ англійское подворье, близъ церкви Максима Исповъдника, просить бумажной ткани на одежду себъ и дътямъ.

Англичанинъ Іеронимъ Горсея, бывшій въ то время въ Россіи, разсказываетъ, что Никита Романовичъ не чуждался сближенія съ англичанами, и одинъ изъ нихъ, приказчикъ торговаго дома, давалъ его сыну, Өедору Никитичу, уроки латинскаго языка; впослъдствіи этотъ Өеодоръ былъ патріархомъ россійскимъ. Умирая, грозный царь возвратилъ милость свою своему шурину по первой своей женъ и назначилъ Никиту Романовича въ числъ че-

тырехъ ближайшихъ совътниковъ сыну своему царю Өеодору Іоанновичу.

Со времени заключенія Өеодора Никитича царемъ Борисомъ въ темницу въ 1599 году и постриженія его съ именемъ Филарета въ Сійскомъ монастырѣ Архангельской области, домъ Романовыхъ, надо полагать, долго оставался безъ хозяина и хотя потомъ Филаретъ Никитичъ былъ въ Москвѣ при самозванцахъ, но не на долгое время и, какъ монахъ, не жилъ въ своемъ домѣ. По избраніи Михаила Өеодоровича на престолъ, родовой домъ былъ исправленъ и при немъ уже тогда, какъ показываютъ росписи того времени, былъ тамъ въ Знаменской церкви протопопъ Іаковъ съ двумя священниками и другими лицами клира. Въ тѣ времена степень протојерейства, предполагавшая большой клиръ, была рѣдка и показываетъ особенное вниманіе царя къ старому своему дому.

Въ 1626 году, мая 3-го, пожаръ, опустотивній Москву, не пощадилъ и Государева двора; слъдствіемъ его было расширеніе Варварской линіи; но каменная палата на углу этой улицы и Псковскаго переулка оставлена на старомъ мъстъ. Знаменскій монастырь изъ домовой церкви бояръ Романовыхъ былъ основанъ въ 1631 году, въ годъ кончины матери царя Михаила, инокини Мареы Іоанновны.

Въ этотъ же годъ граматою царя Знаменскій монастырь быль надёленъ родовыми царскими населенными имѣніями и угодьями, бывшими за инокинею Мареою Ивановною.

Въ 1668 году, во время большого пожара, пострадалъ и Знаменскій монастырь; по этому случаю игуменъ Арсеній доносиль царю Алексью Михаиловичу: «Бьють челомъ богомольцы твои Знаменскаго монастыря, что на вашемъ Государевъ старомъ дворъ твое царское богомоліе—монастырь выгорълъ со встми монастырскими службами и съ запасьемъ, на церквахъ кровли обгоръли и ваше государское старинное строеніе—палаты—отъ ветхости и отъ огня развалились, а намъ, богомольцамъ твоимъ убогимъ, нынъ построить нечъмъ; мъсто скудное; погибаемъ въ конецъ».

Но скоро нашлись богатые царскіе родственники Милославскіе и ихъ иждивеніемъ возстановлены старинныя палаты и другія многія зданія монастырскія и вмѣсто бывшей деревянной ограды возведена новая, каменная. Монастырь обновился, но по слабости грунта все отъ ограды до собора было выстроено на дубовыхъ сваяхъ и притомъ на косогорѣ и потому долговѣчности не обѣщало.

Въ выходахъ государей находимъ, что въ XVII въкъ Знаменская обитель часто принимала величественный видъ; государь съ боярами и патріархъ со властьми бывали въ монастыръ на праздникъ у малой вечерни, всенощной и у объдни. Передъ праздни-

комъ на Сытномъ дворѣ наливалась въ монастырь лампада воску. Отъ монастыря въ этотъ день подносились иконы Знаменія Богородицы, со святою водою въ вощанкахъ, встмъ членамъ царской фамиліи, патріарху и именитымъ боярамъ. Палата бояръ Романовыхъ, въ возобновленномъ видъ.

Въ парствованіе императора Петра Знаменскій монастырь претерпъть многія невзгоды; въ это время слабость грунта и косогоръ оказали свое дъйствіе на каменныя зданія и ограду монастырскія. Крыши тоже разрушились. Вдобавокъ, въ 1704 г.

сюда пом'єстили колодниковь и арестантовь съ солдатами, въ кельяхь у заднихь вороть. Посл'єдніе крикомъ и прошеніемъ милостыни отгоняли богомольцевъ отъ монастыря; къ довершенію б'єдъ посл'єдовавшій въ 1720 году указъ о каменныхъ мостовыхъ въ конецъ разорилъ этотъ монастырь, окруженный со вс'єхъ четырехъ сторонъ улицами; им'єм еще въ город'є за Москвою-р'єкою землю, онъ долженъ былъ вымостить бол'єє 500 квадр. саж. Троицкій пожаръ 1737 года, испепелившій большую и лучшую часть Москвы, нанесъ также не малый вредъ монастырю.

Императрица Елисавета въ 1743 году повелѣла исправить ветхости въ монастырѣ и возобновить старинное жилище Романовыхъ. Въ 1776 году профессоръ Чеботаревъ еще видѣлъ остатки «родительскаго дома фамиліи Романовыхъ». Позднѣе, для поддержанія монастыря, «Романовская палата» отдавалась въ наемъ разнымъ лицамъ; здѣсь жили московскій купецъ Иванъ Болховитиновъ, грекъ купецъ Метакса и затѣмъ другой нѣжинскій грекъ Георгій Горголи. Послѣдній кое-какъ починилъ палаты.

Въ годъ отечественной войны въ монастыръ помъщался французскій провіантмейстерь, бывшій прежде въ русской службъ, и монастырь уцълъль отъ огня и разрушенія; по выходъ французовъ здѣсь на время жиль архіепископъ Августинъ. Архивъ монастырскихъ дѣль отъ основанія монастыря до конца XVIII вѣка, во время 1812 года, быль заставленъ въ ризницѣ въ углубленіи каменной стѣны неподвижными шкафами и сохранился тоже въ цѣлости.

Послѣ 1812 года монастырь кое-какъ поправили, но дѣлать дальнѣйшія поправки въ немъ комиссія не допустила, потому что зданіе выступало за проектированную линію по Варваринской улицѣ. Въ 1821 году архимандритъ Аристархъ входилъ съ прошеніемъ къ митрополиту Филарету, предполагая сломать палату Романовыхъ и вмѣсто нея построить новую, но разрѣшенія на это не получилъ.

Въ 1858 году, по повелънію императора Александра Николаевича, августа 31-го, начали возобновлять прародительскую палату бояръ Романовыхъ, находящуюся на углу монастыря по Варваринской улицъ и Псковской горъ. На закладкъ при входъ на паперть государя встрътилъ митрополитъ Филаретъ, съ напрестольнымъ крестомъ въ рукъ—вкладомъ матери царя Михаила, великой инокини Мареы. При митрополитъ стоялъ придворный протодіаконъ съ кадиломъ патріарха Филарета Никитича. Подъ сънію хоругвей оба іеромонаха держали въ рукахъ храмовой образъ Знаменія Богоро-

дицы, родовой бояръ Романовыхъ, царское моленье Михаила Өеодоровича.

Въ приготовленное мъсто для закладки государемъ и августъйшей фамиліей были положены новыя и древнія монеты, поднесенныя членами комиссіи по постройкъ. Такъ, И. Снегиревымъ были
поданы на блюдъ серебряныя и золотыя монеты чекана 1856 года,
въ память коронованія государя—годъ, въ который повельно возобновить Романовскую палату; А. Вельтманомъ—золотыя и серебряныя монеты 1858 года, въ свидътельство дъйствительнаго начала работъ для обновленія этого древняго памятника; г. Кене—
золотыя и серебряныя монеты временъ царя Михаила Өсодоровича
въ память того, что въ означенномъ домъ родился и возросъ этотъ
государь, первый изъ покольнія Романовыхъ; извъстнымъ нашимъ
археологомъ архитекторомъ А. А. Мартыновымъ—серебряныя монеты царствованія Іоанна Грознаго, какъ свидътельство, что зданіе
было построено при этомъ государъ.

Возобновленіе палаты было окончено 22-го августа 1859 года и она освящена въ этотъ же день въ присутствіи государя императора. Древняя боярская палата была построена въ четыре этажа: первый, подвальный этажъ, или такъ называемые въ древности погребье съ ледникомъ и медушею; второй, нижній этажъ или подклібтье съ людскою, кладовою, приспішнею или поварнею; третій, средній этажъ, или житье съ сінями, дівичьею, дітскою, крестовою, молельною и боярскою комнатою; четвертый, гді находятся—вышка, опочивальня и світлица.

Всъ комнаты внутри были убраны старинными предметами или сдъланными по стариннымъ образдамъ. На восточной сторонъ палаты въ среднемъ жилъъ выступаетъ висячее крыльцо или балконъ, глядъльня. Надъ нимъ въ клеймъ—гербъ Романовыхъ; подънимъ въ нишъ—надпись на камнъ, начертанная уставною вязью, гласящая, при комъ и когда начата и окончена постройка.

До 1771 года въ Знаменскомъ монастыръ существовало кладбище, на которомъ было погребено значительное число разныхъ лицъ, что доказываютъ часто находимые въ землъ надгробные памятники при новыхъ постройкахъ.

Ив. Снегиревъ говоритъ, что въ 1748 г., по Высочайшему повелънію, были дъланы запросы: гдъ находится палатка въ Знаменскомъ монастыръ, гдъ погребенъ былъ Карпъ юродивый, и не было ли отъ него чудесъ, не поютъ ли надъ нимъ панихиды, и проч.?

Въ числъ историческихъ зданій въ Китаъ-городъ находится Заиконоспасскій монастырь. Названіе свое онъ получиль оть того,

что стоить за Иконнымъ рядомъ и главная церковь въ немъ во имя Нерукотвореннаго Образа Всемилостиваго Спаса. Построенъ монастырь по повелёнію царя Алексёя Михаиловича и по объщанію боярина Өедора Волконскаго въ 1660 году. Монастырь этотъ особенныхъ достонамятностей не имъетъ, онъ замъчателенъ тъмъ, что въ немъ существовала сто тридцать лътъ Славяно-греко-латинская Академія, давшая многихъ замъчательныхъ лицъ, пріобрътшихъ въ наукъ и государственной дъятельности извъстность.

Домъ, гдѣ помѣщалась академія, былъ каменный трехъ-этажный, съ хорами, надъ воротами была надпись: «Славено-греко-латинская Академія», поверхъ надписи висѣла картина съ изображеніемъ горящей свѣчи, съ надписью: «Non mibi sed aliis». Эта вывѣска существовала до 1812 года. Исторія возникновенія этой академіи слѣдующая. Іерусалимскій іеромонахъ Тимооей первый представиль царю Өедору Алексѣевичу о необходимости учебнаго заведенія въ Москвѣ. «Царь <sup>ээ</sup>), услыша сіе, умилился, и взявъ совѣть отъ патріарха Іоакима, дозволилъ Тимооею «насадити и умножити ученіе».

Извъстно, что еще царь Борисъ Годуновъ думалъ о заведеніи въ Москвъ училищъ и приглашалъ нъмецкихъ ученыхъ въ столицу, но въ исполненіи своего желанія встрътилъ сильное противодъйствіе со стороны духовенства. Благодушная старина боялась западной новизны; наше образованіе тогда ограничивалось немногимъ болъе знанія букваря.

Въ академію въ первое время было принято тридцать человъкъ; въ помощь Тимовею были даны еще два учителя, изъ грековъ же. Для чтенія, письма и языка «греческаго міра» — Мануилъ, и на тотъ же предметъ и для свободныхъ наукъ-греческій іеромонахъ Іоакимъ. Царь и патріархъ ежедневно посъщали не только училище, но и заведенную при немъ типографію. Вскоръ потребованы были царемъ отъ вселенскихъ патріарховъ и другіе учителя, но ихъ уже государь не дождался; они прибыли послъ его кончины. Это были братья Лихуды, іеромонахи Іоанникій и Софроній. Первыми учениками типографскому искусству поступило иять человъкъ: Алексъй Кириловъ, Николай Семеновъ, Өедоръ Поликарповъ, Өедоръ Агъевъ, Іосифъ Аванасьевъ и монахъ Чудовскаго монастыря Іовъ. Въ то же время указано синклитскимъ и боярскимъ дътямъ учиться въ той же новозаведенной школъ. Изъ наукъ, на двухъ языкахъ — греческомъ и славянскомъ, преподавались: риторика, діалектика, логика и физика; грамматика же и піитика только на греческомъ. Переводчиками необходимыхъ книгъ были

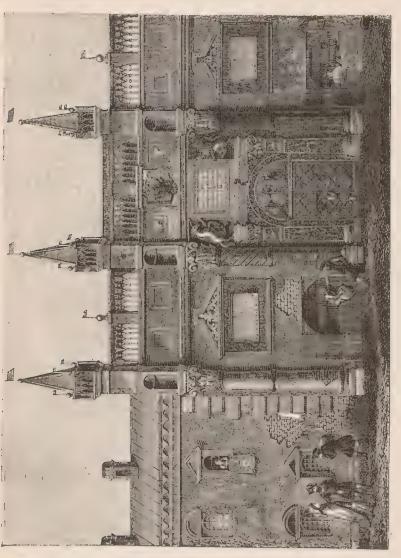

Печатный дворъ въ Москвъ въ XVII столъгии. Сърпения, находящагося въ «Древностях» Россійскаго Государства».

ученики, и ученое дёло шло весьма хорошо; но туть явились— Сильвестръ Медвёдевъ и другъ его Өедоръ Шекловитовъ и училище едва не было закрыто. Медвёдевъ 100) и Шекловитовъ были казнены, но друзья и родственники казненныхъ продолжали питать начатую злобу.

Патріархъ Адріанъ повърилъ клеветь и разослалъ учителей по монастырямъ. Мъсто ихъ заняли ученики ихъ, Николай Семеновъ и Өедоръ Поликарповъ; но они учили только на одномъ еллиногреческомъ языкъ. Дальнъйшихъ историческихъ свъдъній объ академіи мы не приводимъ.

Въ исторіи академіи различають три періода. Первый — отъ Лихудовъ до Палладія Роговскаго 101), 1685—1700 гг.; въ это премя преобладаеть образованіе греческое и академія называется эллиногреческою. Второй — отъ Палладія Роговскаго до временъ митрополита Платона, 1700—1775 гг.; характеръ образованія въ эту эпоху чисто латинскій и академію зовуть латинскою или славяно-латинскою. Третій періодъ—отъ временъ Платона до преобразованія академіи и перемѣщенія ея въ Троицкую лавру, 1775—1814 гг.; въ это время называется она — академія славяно-греко-латинская; съ послѣдняго года сюда переводится изъ монастыря св. Николая на Перервѣ московская семинарія, а тамъ остается низшее духовное училище. Академія управлялась ректоромъ и префектомъ или инспекторомъ; по уставу академіи послѣдніе должны быть такими, «которыхъ ученіе и труды уже извѣстны», а префектъ долженъ быть «не вельми свирѣпый и не меланхоликъ» и оба должны быть «тщательны въ своемъ дѣлѣ».

Начальникамъ академіи давались многія ученыя порученія. Такъ, ректору въ 1722 г. были даны взятыя въ лавкахъ на Спасскомъ мосту писанныя подозрительныя тетради и такъ называемыя волшебныя тетради; пойманныхъ съ такими тетрадями наказывали плетьми и потомъ отсылали къ ректору на увъщаніе. Полиція, находя волшебныя записи, гадательныя книги у простодушныхъ людей, зараженныхъ суевъріемъ и обольщавшихъ колдовствомъ, отсылала ихъ къ ректору академікь

Такъ, въ 1726 году были найдены такого рода письма у одного іеродіакона Прилуцкаго монастыря, Аверкія, который для вразумленія быль представлень ректору Гедеону. Любопытный также случай разсказывается въ бумагахъ этого же года. Къ ректору Гедеону изъ полиціймейстерской канцеляріи быль присланъ дворовый человъкъ князя Долгорукова, Василій Даниловъ, который, вступивъ въ сношеніе съ дьяволомъ, украль по его наущенію золотую ризу съ иконы Богоматери и попался въ руки правосудія,

отъ которыхъ, не смотря на просьбы, не былъ избавленъ дьяволомъ. Ректоръ долженъ былъ выслушать исторію его видѣній и, по двухдневномъ увѣщаніи, возвратилъ его въ полицію. Присылали для увѣщеванія «записного бородача и раскольника» и иконоборца, который въ воскресную литургію зажегъ смоляными щепами образъ Спасителя.

Къ лицамъ, требовавшимъ увъщанія, относили и такихъ, которыя впадали въ задумчивость и въ душевное разстройство. Въ этихъ случаяхъ предписывалось психическое врачевание больного. Въ 1744 году къ ректору Порфирію былъ присланъ студенть Академіи Наукъ, Яковъ Несмѣяновъ, впавшій въ «меленхолію». Въ бумагъ предписано: «опредъля его къ кому изъ учителей, велъть разговаривать и увъщевать, и притомъ усматривать, не имъеть ли онъ въ законъ Божіи какого сумнѣнія». Ученики въ академіи были всякаго званія. Въ 1736 году сюда поступило 158 дітей дворянскихъ, между которыми были князья Оболенскіе, Прозоровскіе, Хилковы, Тюфякины, Хованскіе, Голицыны, Долгорукіе, Мещерскіе и другіе. Среди этого общества находились подъяческіе, канцелярскіе, дьяческіе, солдатскіе и конюховы дети. А также во главе общества учениковъ почти во время каждаго курса находились лица, имъвшія уже іерархическія степени, священники, дьяконы и монашествующіе.

Часто студента богословія, не окончившаго курса, опредёляли въ одну изъ церквей священникомъ, но онъ обязанъ былъ ходить въ академію до окончанія курса. Число учениковъ простиралось отъ 200 до 600, годы ученія иногда тянулись до двадцати лѣтъ и нерѣдко случалось, что студенты богословія кончали 35-ти лѣтъ. Не имѣвшихъ способности къ ученію, но отличавшихся добрымъ поведеніемъ, держали въ академіи, ожидая, не откроется ли у нихъ современемъ дарованія, и если ожиданія были тщетны и ученикъ приходилъ въ зрѣлыя лѣта, его исключали. Въ 1736 году такихъ «непонятливыхъ и злонравныхъ» было исключено сто человѣкъ, двухъ новокрещенныхъ калмыковъ держали въ одномъ классѣ девять лѣтъ и, наконецъ, исключили по неспособности къ ученію.

Вообще начальство не любило карать учениковъ исключеніемъ и выгоняло только тогда, когда «буде покажется дѣтина непобѣдимой злобы, свирѣпый, до драки скорый, клеветникъ, непокоривъ и, буде чрезъ годовое время ни увѣщаніи, ни жестокими наказаніи одолѣть ему невозможно, хотя бы и остроуменъ былъ, выслать ивъ академіи, чтобы бѣшеному меча не дать».

Экзамены въ академіи были торжественные и продолжались три дня въ собраніи многочисленныхъ посътителей. Диспуты открывались пъніемъ учениковъ иногда съ присоединеніемъ оркестра. Диспуты риторическіе и піитическіе состояли въ разговорахъ нъсколькихъ учениковъ о какомъ нибудь предметъ изъ области природы, науки или искусства, въ чтеніи стихотвореній, въ произнесеніи ръчей и т. д.

Къ торжественнымъ дъйствіямъ, въ которыхъ принимали участіе ученики, принадлежали встръчи царственныхъ особъ; такъ, послъ полтавской побъды, учениками на Никольской улицъ, около академіи, были говорены разныя ораціи, у академіи были устроены тріумфальныя ворота, украшенныя эмблематическими картинами съ латинскими и греческими надписями. Когда процессія приблизилась, ученики въ бълыхъ одеждахъ, съ вънками на головахъ и вътвями въ рукахъ вышли на встръчу государя, полагали предъ нимъ вънки и вътви и пъли канты.

Изъ академіи вышло много замѣчательныхъ лицъ прошедшаго столѣтія; здѣсь получиль образованіе извѣстный сатирикъ князь Антіохъ Кантемиръ; онъ, еще будучи 11 лѣтъ, сочинилъ на греческомъ языкѣ похвальное слово Дмитрію Солунскому, которое и говорилъ съ дозволенія Петра Великаго, въ его присутствіи въ церкви Заиконоспасскаго монастыря. Въ этой же академіи былъ первый по успѣхамъ Ломоносовъ и, вступивъ въ классъ піитики, написалъ свой чуть не первый опытъ стихами:

Услыхали мухи Медовые духи, Прилетвыши свли, Въ радости запвли; Едва стали ясти, Попали въ напасти, Увязли бо ноги. Ахъ! плачутъ убоги, Меду полизали А сами пронали.

За этотъ поэтическій опыть учитель его, Өедоръ Квѣтницкій (впослѣдствіи архіепископъ Өеофилакть), подписаль ему: «pulchre».

Здъсь же получить свое образование сынъ купца изъ Гороховца Михаилъ Ширневъ, бывшій впослёдствіи любимцемъ Петра Великаго; онъ писалъ стихотворенія и жилъ у царя при дворъ, государь называль его княземъ, великимъ ораторомъ; Петръ любилъ его за острый умъ. Въ этомъ же заведеніи воспитывался извъстыный своими лирическими произведеніями Василій Петровъ, лю-

бимецъ свътивитаго князя Тавриды и придворный библіотекарь императрицы Екатерины II.

Также значится ученикомъ академіи Иванъ Магницкій, сочинитель первой ариеметики, напечатанной въ 1703 году. Первый профессоръ философіи Московскаго университета, Николай Поповскій, тоже былъ одинъ изъ учениковъ академіи. Поповскій считается также первымъ издателемъ «Московскихъ Въдомостей». Извъстный своимъ описаніемъ Камчатки С. П. Крашенинниковъ тоже получилъ свое образованіе въ этой академіи.



Одежда бояръ и боярынь въ XVII столѣтіи. Съ рисунка, находящагося въ «Древностяхъ Россійскаго Государства».

Первый переводчикъ гомеровой «Иліады», не менѣе популярный піита своего времени, Ермилъ Ивановичъ Костровъ тоже обучался сперва въ этой академіи и затѣмъ уже окончилъ курсъ въ университетѣ со степенью бакалавра.

Здісь же окончиль курсь богословских наукь другой пінта, Петрь Буслаевь, служившій дьякономь въ Успенскомъ соборів. Онь напечаталь въ 1734 году поэму на смерть Строгановой, про которую Тредьяковскій сказаль: «Если бы въ стихахъ Буслаева старая москва.

было паденіе стопъ, возвышающихся и понижающихся, что могло-бъ быть и глаже и плавнъе Буслаева стиховъ?»

Изъ числа учениковъ академіи можно назвать еще В. Г. Рубана, издававшаго три журнала, написавшаго исторію Малороссіи, описаніе городовъ: Петербурга и Москвы, затёмъ нёсколькихъ любопытныхъ календарей и переводившаго много книгъ съ греческаго и латинскаго языка, затёмъ Н. Н. Бантышъ-Каменскаго, Антона Барсова—соредактора перваго редактора «Московскихъ Вёдомостей», и знаменитаго архитектора В. И. Баженова, украсившаго Москву и Петербургъ многими капитальными зданіями. Въ аудиторіи академіи стекались слушатели всёхъ сословій.

Изъ всегдашнихъ посътителей здъсь встръчались оберъ-камергеръ князь А. М. Голицынъ, графъ Ив. А. Остерманъ. Изъ посътителей были и такіе, что приводили къ канедръ своихъ дътей, повторяя имъ, чтобы они слушали и помнили здъшнихъ проповъдниковъ.

Изъ замѣчательныхъ зданій Китая-города по Никольской улицѣ находимъ «домъ Синодальной типографіи», въ древности извѣстный подъ именемъ «Печатнаго двора», построеннаго въ 1553 году по повелѣнію царя Ивана Васильевича. Въ первое время это большое каменное зданіе было о двухъ житьяхъ, или этажахъ, съ подклетами или погребами; оконницы въ немъ были слюдяныя, кровли и другія пристройки деревянныя.

Самый типографскій дворъ былъ огороженъ острымъ деревяннымъ тыномъ, а на Никольскую улицу выходили большія деревянныя ворота съ кровлею. Въ 1643 году, по повельнію царя Михаила Өеодоровича, на печатномъ дворъ, на пространствъ въ длину 39 саженъ по Никольской улицъ, были сооружены двухъ-этажныя каменныя палаты, а два года спустя была окончена постройка каменныхъ воротъ съ башнею. Надворная башня имъла въ вышину 13 саженъ.

Зданіе этого двора красивой готической архитектуры, смѣшанной съ арабскимъ и итальянскимъ вкусомъ; въ срединѣ вороть надъ створами въ большомъ овалѣ лѣпное изображеніе всевидящаго ока въ лучахъ,—Въ бель-этажѣ надъ воротами находятся върнѣйшіе солнечные часы; послѣднихъ двое и помѣщены они по сторонамъ въ симетріи.

На срединъ надъ бель-этажемъ англійскій гербъ. Послъдній повель къ предположенію, что будто домъ этотъ нъкогда принадлежаль англійскимъ посламъ, и что царь Алексъй Михаиловичъ, разгнъванный на нихъ за то, что они умертвили своего законнаго короля Карла I, отняль его отъ нихъ.

Но это предположеніе вполнѣ опровергается слѣдующею надписью на домѣ: «Божіею милостію и повелѣніемъ благовѣрнаго и христолюбиваго царя и великаго князя Михаила и сына его государева царевича великаго князя Алексѣя Михайловича всея Руссіи, сдѣлана бысть сія палата на дворѣ надъ воротами книгопечатнаго тисненія въ лѣто 7155 (1645) мѣсяца іунія въ 30 день».

Эта надпись, какъ видимъ, относится только къ наружному на улицу строенію, а не къ тому, что находится внутри двора. По-



Одежда бояръ и боярынь въ XVII стольтіи. Съ рисунва, находящагося въ «Древностяхъ Россійскаго Государства».

слѣднее, какъ извѣстно, построено Іоанномъ Грознымъ, который первый завель въ Москвѣ печатный дворъ; думать надо, что фигуры коня и единорога, почитаемыя за гербъ Англіи, есть не что иное, какъ гербъ самого Грознаго царя московскаго, который употреблялъ фигуры этихъ животныхъ на своей печати.

Въ царствованіе Өедора Алекствича на печатномъ дворт была совершена слъдующая еще пристройка, въ сентябрт 1681 года; по царскому указу велъно весь иконный рядъ, который находился на Никольской улицъ, идя отъ Кремля на лъво впередъ Заиконо-

спасскаго монастыря, перемъстить на печатный дворъ, гдъ и выстроено было для иконныхъ торговцевъ по объимъ сторонамъ двора десять деревянныхъ лавокъ.

Торговля иконами на большой проъзжей улицъ найдена была въ это время неприличною—царь указалъ по своему именному указу, что въ Китаъ-городъ, на Никольскомъ крестцъ, чтобъ промънъ св. иконъ и иконный рядъ были въ сокровенномъ мъстъ, а не на большой проъзжей улицъ...

Въ царствованіе Михаила Өеодоровича въ Москвъ уже получались многія печатныя нъмецкія въдомости; при царъ Алексъъ Михаиловичъ Москва уже получала до двадцати иностранныхъ газеть и журналовъ.

Въ посольскомъ приказъ тогда было 50 переводчиковъ и 70 толмачей для греческаго, латинскаго, шведскаго, нъмецкаго, польскаго и татарскаго языковъ. Для государя и двора они переводили изъ газетъ статьи о замъчательныхъ явленіяхъ въ міръ физическомъ и политическомъ, о достопамятностяхъ историческихъ и географическихъ въ чужихъ кранхъ и т. д.

Такія ихъ вышиски, извъстныя подъ именемъ «Курантовъ», хранятся въ Москвъ, въ архивъ министерства иностранныхъ дълъ Куранты въ формъ свитковъ столбцами и переписаны на нъсколькихъ листахъ склеенной бумаги; переписываемыя досужными грамотъями, газетныя статъи неръдко входили въ составъ сборниковъалманаховъ того времени: письменные куранты послужили предуготовленіемъ къ печатнымъ русскимъ газетамъ.

Первое путешествіе Петра заграницу показало ему, какое имъють значеніе, ходь и нравственную силу въ народъ газеты; это внушило ему мысль замънить письменные куранты печатными русскими газетами, которыя бы сообщали народу извъстія о военныхъ и гражданскихъ дълахъ; 16-го декабря 1702 г. послъдовало именное повельніе Петра о печатаніи газеть. Первый нумерь «Въдомостей» появился въ Москвъ 2-го января 1703 г. Относительно появленія первыхъ «В'ёдомостей» въ печати было высказано много библіографическихъ противоръчій и неточностей. Академикъ Георги говорить, что онъ воспріяли начало въ 1708 году, Сопиковъ высказываеть, что онъ появились въ 1728 г., очевидно, смъщивая ихъ съ петербургскими академическими, которыя дъйствительно явились на свъть въ это время. Теперь доказано, что «Въдомости» появились въ началъ 1703 года и съ этого времени изданіе безпрерывно продолжалось до 1728 года. Печатали ихъ въ восьмую долю листа, церковными буквами, но уже съ 1704 года царь сталъ заботиться о перемёнё шрифта, придавая ему округленность латинскихъ буквъ. Въ слёдующемъ году онъ заказалъ такой шрифтъ въ Амстердамё. «Вёдомости» печатались въ количествё тысячи экземпляровъ; предполагаютъ, что редакторомъ ихъ былъ графъ Ө. А. Головинъ. Типъ нынёшней нашей гражданской печати «Вёдомости» имёютъ только съ 1717 года; по преданію, Петръ самъ держалъ иногда корректуру. Но какъ въ Москвё немного было «охочихъ грамотевъ», то и газеты не имёли большого распространенія и дёйствія, хотя царь и завелъ для этого, по образцу



А. С. Матв'ьсвъ. Съ гравированнаго портрета, приложеннаго къ его жизнеописанію, изданному въ 1776 году.

иностранному, австеріи, т. е. рестораціи, куда заманиваль читать даровымъ угощеніемъ. «Нашъ народъ», говорилъ Петръ I, «яко дѣти, не ученія ради, но которыя никогда за азбуку не примутся, когда отъ мастера не приневолены будутъ, которымъ сперва досадно кажется, но когда выучатся, потомъ благодарятъ».

Первыми же заводчиками и художниками типографскаго дѣла въ Москвѣ были при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ—діаконъ Кремлевской церкви Николая Гостунскаго Іоаннъ Өедоровъ и Петръ Тимовеевъ, по прозванію «Мстиславецъ». Напечатанная ими книга была «Апостолъ»; издана книга была «подъ надзираніемъ датча-

нина Ганса или Ивана Бодбиндера, копенгагенскаго уроженца, какъ гласитъ предисловіе или, върнъе, «послъсловіе», потому что въ старыхъ книгахъ до Никона титулъ и предисловіе печатались не въ началь, а въ концъ.

Гдѣ стоить нынѣшній Николаевскій греческій монастырь, встарину тамъ находился монастырь, основанный въ XIV вѣкѣ, извѣстный подъ именемъ Николы Стараго и Большая глава и, «что у крестнаго цѣлованія», какъ говорить Н. Соловьевъ 102); послѣднее названіе обитель носила потому, что въ ея церкви были приводимы къ присягѣ подсудимые въ сомнительныхъ случаяхъ. Видѣвшій эту обитель въ XVII вѣкѣ Рейтенсфельсъ разсказываетъ, что она «малымъ чѣмъ уступала греческому кварталу въ Римѣ».

Набожные обитатели этой мъстности, проходя по вечерамъ мимо часовни, заходили помолиться и брали изъ нея огонь въ сумерки, которымъ зажигали свъчи и ночники въ своихъ домахъ. Этотъ обычай существовалъ до царствованія Екатерины ІІ. Іоаннъ Грозный далъ монастырь авонскимъ монахамъ для временного пребыванія; позднъе, при царяхъ Михаилъ Өеодоровичъ и Алексъъ Михаиловичъ, это подворье называлось Авонскимъ, и здъсь въ первое время помъщалась Иверская икона Богородицы. Въ этой церкви погребены молдавскій господарь князь Дмитрій Кантемиръ и нъсколько грузинскихъ князей.

На мъстъ, на которомъ помъщается теперь гостинница «Славянскій базаръ», при царъ Алексъъ Михаиловичъ стоялъ домъ ближняго его боярина и стольника (чашника) князя Ивана Алексъевича Воротынскаго, послъдняго изъ рода этихъ князей; женатый на одной изъ дочерей Спъшнева, онъ приходился своякомъ царю.

Князь быль любимцемъ царя: въ путешествіяхъ онъ сидѣлъ съ нимъ въ одной каретѣ по правую руку; ему въ отсутствіи государя поручаемъ быль городъ; онъ быль въ числѣ первыхъ совѣтниковъ царя въ государственныхъ дѣлахъ, и при торжественныхъ засѣданіяхъ и церковныхъ обрядахъ, какъ старшій сановникъ, нерѣдко замѣнялъ самого царя. Воротынскому поручался также пріемъ иностранныхъ пословъ, которымъ царь хотѣлъ оказать особую почесть. Князь умеръ въ 1680 году и погребенъ въ Кирило-Бѣлозерскомъ монастырѣ.

Въ числъ замъчательныхъ церквей въ Китаъ-городъ находится древній храмъ во имя Живоначальной Троицы, въ поляхъ; слово «въ поляхъ» понимается не въ прямомъ его значеніи, а въ смыслъ «поединка». Татищевъ говоритъ въ примъчаніи своего «Судебника»:

«Поле разумѣемъ поединокъ—предъ судьями биться палками во дѣлахъ, неимущихъ достаточнаго доказательства; ибо ротою, т. е. клятвою или присягою утверждать или оправдаться опасались душевредства». Судебнымъ дѣломъ рѣшались самыя важныя запутанныя тяжбы—такой судъ звали «Судомъ Божескимъ». Приступающіе къ поединку облекались всегда въ полные доспѣхи и вооружались ослопами, т. е. дубинами, но уже съ XVI столѣтія употребляли и другія оружія. Бой происходилъ на назначенномъ мѣстѣ на обширной полянѣ, со всѣхъ сторонъ огороженной, въ присутствіи судей.

Кто одолёль, тоть быль правь, а уступившій силь своего про-- тивника признавался виновнымъ и платилъ пошлину чиновнику и служителямъ, которые должны были присутствовать при бов и наблюдать за порядкомъ. Алексъевъ, составитель церковнаго словаря, говорить, что такое поле-«у Троицы въ Поляхъ» 103), за городскою ствною на берегу рвчки Неглинной, гдв были три полянки съ нарочною канавой; здёсь тягавшіеся дрались до крови, а иногда и другъ друга до смерти убивали. Онъ же описываетъ и болъе легкіе поединки; наприм., спорящіе становились тамъ одинъ по ту, другой по другую сторону канавки и, наклонивъ головы, хватали одинъ другого за волосы и кто кого перетягивалъ, тотъ и правъ бывалъ. Побъжденный долженъ быль перенести побъдителя на своихъ плечахъ чрезъ Неглинную. Предъ такимъ поединкомъ иногда предлагали соперникамъ и мировую, о чемъ напоминаетъ намъ старая пословица «Подавайся по рукамъ! легче будеть волосамь». Въ противномъ случав они хватались за волосы.

Церковь Троицы въ поляхъ была построена въ 1657 году бояриномъ Мих. Мих. Салтыковымъ, роднымъ племянникомъ матери царя Михаила Өеодоровича, впослъдствіи принявшимъ схиму подъ именемъ Мисаила. Про этого Салтыкова разсказываетъ Яблочковъ <sup>104</sup>), что онъ со своимъ братомъ Борисомъ, до пріъзда государева отца, патріарха Филарета, изъ Польши, пользовались мягкосердіемъ и малоопытностью молодого царя, только и дълали, что себя и родню свою богатили, земли крали и во всякихъ дълахъ дълали неправду, промышляли тъмъ, чтобы при государевой милости, кромъ себя, никого не видъть.

Они изъ личныхъ выгодъ разстроили бракъ государя съ дѣвицей Хлоповой, оговоривъ ее въ неизлечимой болѣзни. По пріѣздѣ Филарета изъ Польши, патріархъ обнаружилъ преступленія Салтыковыхъ, сославъ ихъ въ ссылку, мать ихъ заключили въ монастырь, помѣстья и вотчины отобрали въ казну за то, что они государской радости и женитьбѣ учинили помѣшку. Но по смерти Филарета Никитича царь немедленно возвратилъ Салтыковыхъ съ прежними чинами.

До постройки церкви во имя Живоначальныя Троицы Салтыковымъ, здъсь была прежде церковь во имя св. Георгія Побъдодоносца, построенная, какъ полагаютъ, какимъ нибудь оправданнымъ судомъ Божіимъ въ знакъ благодаренія.

При земляныхъ работахъ въ близь лежащихъ къ этой церкви домахъ найдена въ разное время большая масса костей человъческихъ, хорошо сохранившихся парчевыхъ лоскутковъ, башмаковъ и т. п. вещей, свидътельствующихъ, что здъсь когда-то было большое кладбище.

Такъ, въ 1825 году при рытіи рвовъ, на глубинѣ семи аршинъ, были найдены двѣ каменныя растреснувшія гробницы изъ цѣльныхъ камней, съ крышами изъ бѣлой плиты, безъ надписей. Обѣ гробницы были сдѣланы въ мѣру человѣка; въ такихъ въ древности погребали богатыхъ и знаменитыхъ умершихъ вмѣсто нынѣшнихъ склеповъ или могильныхъ сводовъ. Въ одной изъ нихъ видны были остатки длинныхъ волосъ и подошвы отъ башмаковъ, а костей мало.

Много намогильныхъ плитъ, камней и монументовъ было уничтожено повсемъстно при церквахъ въ 1722 году. Когда въ этомъ году послъдовалъ указъ, по которому предписывалось «обрътающіеся въ Москвъ у приходскихъ церквей, также и у монастырей положенные надъ гробами погребенныхъ тамо человъческихъ тълесъ камни, которые лежатъ неуравнено съ землею, окопавъ, опустить въ землю такою умъренностію, дабы оные съ положеніемъ мъста лежали ровно, а ежели множество тъхъ камней надлежащему уравненію будетъ неудобовмъстно, то излишніе камни употребить въ церковное строеніе». Съ этого времени, полагать надо, многія историческія могилы навсегда уничтожены.

Въ Китаъ-городъ, въ Юшковомъ переулкъ, имъется церковь св. Николая, названная у Красныхъ колоколовъ. Храмъ этотъ построенъ въ 1626 году, но стиль строенія, какъ говоритъ Ив. Снегиревъ, гораздо древнъе XVII столътія. Храмъ замъчателенъ тъмъ, что здъсь похоронена голова мятежнаго Соковнина, посягавшаго на жизнь Петра Великаго; трупъ его былъ отвезенъ въ убогій домъ, но голову съ честью похоронили его родственники при этой церкви. Названіе церкви у «Красныхъ колоколовъ», потомъ у «Краснаго звона» и даже «у хорошихъ колоколовъ» показываетъ что она славилась еще за два въка своими колоколовъ, покрыномъ. Преданіе, будто она такъ названа отъ колоколовъ, покры-

тыхъ красною краской, не имъетъ основанія; звонъ красный—значить веселый, благозвучный, усладительный.

Въ церковномъ уставъ звонъ на Святой недълъ именуется краснымъ. Изъ древнъйшихъ колоколовъ на этой церкви уцълълъ только одинъ замъчательный полиелей: на стънкахъ его отлиты



Прежній, старый памятникъ, стоявшій на могилѣ А. С. Матвѣева и разобранный въ 1820 году.

въ клеймахъ три лиліи съ буквами «Е. Т.» и сбивчивая надпись: Ехроіг en tout..... de ce cloche es Chenaem st. tas en fraci». Неизвъстно, откуда и когда поступиль этотъ древній колоколъ. Но извъстно, что во время счастливой войны царя Алексъ́я Михаиловича съ Польшею, во многіе города Россіи и даже въ Сибирь были посланы вмъстъ съ поляками и литовцами и плънные колокола. Колокола на Руси дълятся на царскіе, плънные, ссыльные, золоченые и лыковые.

Первые колокола при церквахъ на Западъ введены въ употребленіе въ концъ VI въка. Изобрътеніе колоколовъ приписываютъ Павлину, епископу нольскому, что въ Кампаньи; думаютъ, что отъ этого и произопло латинское ихъ названіе Campena и Nola; во Франціи они введены съ 550 года. Въ XI въкъ построены въ Аугсбургъ при главномъ соборъ объ колокольни, и на нихъ повъшены два обльшихъ колокола. Въ Парижъ при церкви Богоматери повъшенъ большой колоколъ въ 1680 году; онъ имълъ въ окружности 25 футовъ и въсилъ 310 центнеровъ. Но вылитый въ Вънъ въ 1711 году въсилъ 334 центнера; одинъ языкъ его въ 8 центнеровъ и въ длину 9 футовъ. Величайшимъ колоколомъ въ Австріи считается ольмюцкій; въсъ его 358 центнеровъ.

Но всё эти колокола передъ колоколами на Иванѣ Великомъ, на храмѣ Спасителя и въ Троицкой лаврѣ кажутся пигмеями, не говоря уже о томъ, который лежитъ въ Кремлѣ и носитъ названіе «Царь-колоколъ». Послѣднее названіе имѣлъ у насъ встарину еще другой колоколъ, висѣвшій въ брусяномъ срубѣ между Ивановской колокольней и соборами Успенскимъ и Архангельскимъ. Онъ былъ вѣсомъ въ тысячу пудовъ и отлитъ около половины XVI вѣка. Въ него ударяли три раза, съ большою разстановкою, въ рѣдкихъ случаяхъ: какъ напр. при смерти царя или патріарха. Впослѣдствіи онъ былъ перелитъ, съ добавленіемъ мѣди, названъ «Праздничнымъ» и повѣшенъ на пристройкѣ къ Ивану Великому.

Свъдънія о большомъ колоколь, лежащемъ въ земль, близь Ивановской колокольни, крайне сбивчивы. Одни полагають, что отломокъ края у него произошель отъ неискуснаго литья, другіе, напротивъ, увъряють, что онъ быль отлитъ, поднятъ и висълъ подъ шатромъ на столбахъ, но отъ дъйствія огня въ случившійся пожаръ, въ 1737 году, упалъ въ яму, причемъ вышибенъ ему край ударившимся въ него брусомъ. Въ запискахъ графа Миниха находимъ о немъ слъдующее: «Вскоръ потомъ, когда императрица вознамърилась вмъсто прежняго разбитаго преогромнаго московскаго колокола, висъвшаго на Иванъ Великомъ, заказать вылить другой—въ девять тысячъ пудъ, то и препоручено мнъ отыскать въ Парижъ искуснаго человъка, дабы сдълать планъ колоколу купно со всъми размъреніями. По сей причинъ обратился я къ королевскому золотыхъ дъль мастеру и члену академіи наукъ

Жерменю, который по сей части преискуснъйшимъ считается механикомъ. Сей художникъ удивился, когда я объявилъ ему о въсъ колокола и сначала думалъ, что я шутилъ; но какъ послъ его увърилъ, что имъю про то Высочайшее повелъніе, то онъ взялся сіе исправить. Принесши ко мнъ планъ, вручилъ я его графу Головкину для отсылки; но колоколъ послъ отлитъ не по назначенному плану, а по другому, еще въ двъ тысячи пудовъ тяжелъе вышепоказаннаго въса. Онъ вылился весьма красиво и удачно, и стоялъ уже въ готовности, чтобы поднятъ на колокольню, какъ по несчастію въ бывшій, въ 1737 году, въ Москвъ большой пожаръ отъ упавшаго на него разгоръвшагося бревна расшибся».

Отливка колокола происходила въ 1735 году по чертежамъ и моделямъ артиллеріи колокольныхъ д'ялъ мастера Ивана Өедоровича Маторина, и вышла очень удачна. Колоколъ пострадаль отъ пожара, жертвою котораго сд'ялалась большая часть Кремля. Пожаръ произошель во время об'ядни въ день св. Пятидесятницы, отъ зажженной передъ образомъ коп'вечной св'ячки женкою Марьею Михайловою, въ дом'в отставного прапорщика Александра Милославскаго (съ этого времени стала изв'єстна на Руси пословица: «Москва отъ коп'вечной св'ячи сгор'яла»). Предположенія о перелитіи расшибленнаго уже колокола начались съ 1747 г., брался его перелить мастеръ Слизовъ, который переливалъ другіе колокола, находящіеся на Ивановской колокольн'ў.

Потомъ еще въ 1770 году архитекторъ Форстенбергъ придумалъ еще впаять вышибленный край въ колоколъ, увъряя, что отъ этого ни мало не пострадаетъ звукъ колокола. Въ настоящее время такая починка возможна при электрической спайкъ, изобрътенной г. Бернадосомъ.

Царь-колоколь превосходить своею величиною всё извёстные колокола на земномь шарё. Онъ первоначально отлить быль съ прибавкою мёди отъ разбившагося Годуновскаго колокола и содержить въ себё вёсу 12,327 пудовъ и 19 фунтовъ, вышиною въ 19 футовъ и 3 дюйма, а окружностью въ 60 футовъ и 9 дюймовъ; стёны его толщиною равняются двумъ футамъ. Съ наружной стороны, вверху, отлиты грудныя изображенія царской фамиліи, а въ срединё лики московскихъ патріарховъ. Надпись на немъ слёдующая: «Блаженныя и вёчно достойныя памяти вел. гос. царя и вел. кн. Алексія Мих., всея Вел. и Мал. и Біл. Руси самодержца повелёніемъ къ первособорной церкви Пресвятыя Успенія Богородицы, слитъ былъ великій колоколъ осмь тысячъ пудъ мёди въ літо 1654 г.; изъ мёди сего благовівстить началь въ літо 1668 г.

и благовъстилъ до лъта 1700 г., въ которое мъсяца іюня 19-го дня отъ великаго въ Кремлъ бывшаго пожара поврежденъ... до 1731 г. пребылъ безгласенъ. Благочестивъйшія, самодержавнъйшія вел. гос. имп. Анны Іоанновны, въ славу Бога въ Троицъ славимаго въ честь Пресвятыя Богородицы къ первособорной церкви славнаго Ея Успенія отлитъ колоколъ изъ мъди прежняго, осмъ тысячъ пудъ колокола, пожаромъ поврежденнаго съ прибавленіемъ матерій двухъ тысячъ пудъ отъ созданія міра въ 7.... отъ Рождества же по плоти Бога Слова 1734 г. благополучнаго ея величества царствованія въ четвертое лъто»...

Иванъ Великій служить колокольней для всёхь большихъ кремлевскихъ соборовъ. На немъ всёхъ колоколовъ 34, изъ которыхъ самыхъ большихъ четыре. Замъчательный изъ нихъ «Праздничный» или «Успенскій»; въсу въ немъ 4,000 пудовъ. Отлить онъ Богдановымъ изъ стараго, разбившагося при взрывъ 1812 года. Въ этотъ колоколь звонять въ большіе праздники и ударяють три раза по смерти государей. Этоть колоколь даеть начало торжественному звону всёхъ московскихъ церквей въ великую ночь передъ Пасхой. Второй послѣ него «Реутъ», въ 2,000 пудовъ, отлитый въ 1689 г. мастеромъ Чеховымъ; въ 1812 г. онъ уналъ, но не разбился. Третій-«Вседневный», въ 1,017 пудовъ, отлитый изъ стараго въ 1782 году и четвертый — «Семисотенный», литый въ 1704 году. Колокола эти работы русскихъ мастеровъ: Богданова, Чехова, Завьялова и Маторина, но между другими есть здёсь древнёйшія иностраннаго литья. Торжественный большой колоколь на храм'в Спасителя, въсомъ 1,654 пуда, отлитъ на заводъ Н. Д. Финляндскаго. По больтей части всъ наши глашатаи общественнаго богослуженія отлиты въ Москвъ, Ярославлъ, Костромъ и Вяткъ, -- но не мало есть колоколовъ и иноземныхъ, не только въ Россіи, но и въ далекой Сибири. Такъ, одинъ изъ колоколовъ тобольской Богоявленской церкви, какъ гласитъ надпись на колоколъ, отлилъ въ Амстердамъ Иванъ де Граве: me fecit Jean Albert de Grave Amsterodami Anno Domini, 1719; въ томъ же Тобольскъ висить и ссыльный углицкій колоколь, самый замічательный въ историческомъ отношеніи. Онъ называется также «карноухій», — это тоть самый, въ который били въ Угличъ въ набатъ, по случаю умерщвленія царевича Димитрія. Борисъ Годуновъ, не терпя изобличителей своего преступленія, одушевленныхъ-отправиль въ Пелымъ, а не одушевленнаго, съ отсъченіемъ уха, сосладъ, въ 1593 г., въ Тобольскъ. Присланныхъ благочестивыми царями въ разные города колоколовъ насчитывается нъсколько десятковъ.

Имъ́ются также еще колокола, какъ мы выше говорили — «золоченые». Такихъ небольшихъ въ городъ Таръ штукъ шесть; вызолочены они однимъ любителемъ церковнаго благолъ́нія. Существуютъ еще колокола и лыковые: это тоже опальные, сначала разбитые, а потомъ перевязанные лыкомъ, — такой есть въ одномъ изъ монастырей Костромской губерніи.

На колокольнъ Ивана Великаго нъкогда имълось нъсколько колоколовъ съ историческимъ прошлымъ, но впослъдствіи они были перелиты; изъ такихъ передъланныхъ въ Екатерининское время извъстенъ такъ называемый «Лебедь», онъ вылить быль въ 1532 году,



Памятникъ боярину А. С. Матвѣеву, при церкви св. Николая на Столпахъ, поставленный въ 1821 году.

на немъ была надпись: «Нікіwas obraker 537» и напротивъ этихъ словъ—по-русски: «дѣлалъ Никола», вѣсу въ немъ 445 пуд. Другой такой колоколъ былъ перелитъ во времена царицы Анны, ранѣе онъ былъ вылитъ при царѣ Иванѣ Васильевичѣ, въ 1556 году, и назывался «Новгородскимъ». Затѣмъ цѣлы еще тамъ по сейчасъ колокола: «Широкій», отлитый въ 1679 году, затѣмъ «Слободскій», вылитый въ 1641 году, еще «Ростовскій», вылитый въ домовый Бѣлогостинный монастырь, при царяхъ Петрѣ и Іоаннѣ Алексѣевичахъ; изъ замѣчательныхъ тамъ же имѣется колоколъ «Медвѣдь», вылитый въ Новомъ-городѣ въ 1501 году, затѣмъ два иностранной

работы — одинъ безъ имени, другой прозванный «Нѣмчинъ»; послѣ этихъ колокола: «Глухой», «Даниловской», «Марьинскій», «Кореунскій», «Новый» и мног. другіе.

Китай-городъ, какъ ближайшій къ жилищу царя, изстари былъ самымъ аристократическимъ мѣстомъ; здѣсь стояли дома многихъ знатныхъ сановниковъ, бояръ, дворянъ и именитыхъ людей.

По тогдашнимъ правиламъ московскіе дворяне всѣ были люди служилые, должны были постоянно жить въ столицѣ, и не могли отлучаться изъ Москвы безъ царскаго отпуска, подъ страхомъ жестокаго наказанія безъ всякой пощады 105). Но чтобы облегчить имъ службу, царь приказалъ, въ 1653 году, стольниковъ, стряпчихъ, московскихъ дворянъ и жильцовъ расписать въ четыре перемѣны и до службы указалъ имъ быть въ Москвѣ, перемѣнясь по три мѣсяца. Московскіе дворяне различались по чинамъ и должностямъ.

При родовомъ составъ дворянскаго сословія, лица изъ одного рода были постоянно въ однихъ и тъхъ же чинахъ. Такъ, напримъръ, самый первый чинъ боярина при Алексъъ Михаиловичъ получали только немногіе представители знатнъйшихъ фамилій; члены этихъ фамилій поступали прямо въ бояре, минуя чинъ окольничьяго.

Даже любимцевъ своихъ, большею частью изъ худородныхъ, царь съ трудомъ проводилъ до боярства. Второй чинъ окольничьяго возводился изъ родовъ менѣе знатныхъ, окольничіи были придворными, распоряжались при придворныхъ церемоніяхъ. Третій чинъ были думные дворяне; они назначались изъ добрыхъ и высокихъ родовъ, «которые еще въ честь не пришли, за причиною и недостиженіемъ»; послъдующіе чины были: думные дьяки, спальники, стольники, стряпчіе, московскіе дворяне, дьяки, и затѣмъ жильцы.

Послёдній чинъ былъ самый многочисленный, ихъ было до 2,000 челов'єкъ; это были дёти дворянскія, дьячьи и подъяческія, они сидёли на царскомъ двор'є для всякихъ посылокъ. Изъ нихъ выслуживались въ стряпчіе, стольники и думные люди—они назначались начальниками къ конниц'є, п'єхот'є, къ рейтарамъ и солдатамъ; вс'є чины исполняли должности какъ придворныя, такъ и другія. Котошихинъ говоритъ: «Что вс'ємъ боярскихъ и окольничихъ и думныхъ людей дётямъ первая служба бываетъ при царскомъ двор'є такова же, только по пород'є своей одни съ другими не ровны».

При царскомъ дворъ были царевичи касимовскіе и сибирскіе, крещеные въ христіанскую въру. Честью они были выше бояръ, но въ думъ не сидъли, служба ихъ была: когда въ праздникъ царь идетъ въ церковь, они ведутъ его подъ руки и каждый день послъдніе обязаны были быть у царя на поклоненіи; получали они

отъ царя ежемъсячно денежный кормъ; дъти и внуки этихъ царевичей назывались тоже царевичами.

По взятіи въ плънъ семейства сибирскаго царя Кучума, все семейство послъдняго содержалось въ Посольскомъ подворьъ въ Китай-городъ. Только одни потомки удъльныхъ князей назывались князьями. Котошихинъ говоритъ: «Царь московскій не можетъ никого пожаловать вновь княземъ, потому что не обычай тому есть и не повелось. Также не бываетъ и графовъ и вольныхъ господъ».

При пожалованіи въ дворяне не давали ни грамать на дворянство, ни гербовъ. Давались только граматы на помъстья и вотчины. Всъ чины обязаны были ежедневно съъзжаться къ царскому дворцу. Бояре, окольничіе, думные и ближніе люди прітізжали каждый день рано утромъ къ царю ударить челомъ. Государь съ ними разговариваль, слушаль дъла, они стояли передъ царемъ, а уставши выходили сидъть на дворъ. Прітізжали они къ царю и послъ объда, къ вечернъ. Они собирались всъ наверху, въ передней палатъ, и ждали царскаго выхода изъ покоя.

Ближніе же бояре входили прямо къ царю въ палату. Стольники, стряпчіе, жильцы, московскіе дворяне, полковники, головы не входили въ палату, оставались на крыльцѣ предъ палатами непокоевыми, другіе же чины не имѣли права доходить и до этого мѣста, оставались на площади, ожидая приказаній отъ царя. Такъ ежедневно толпились передъ дворцомъ всѣ чиновники.

Ко дворцу старики ѣхали въ каретахъ, зимою въ саняхъ, молодые — верхомъ; не доѣзжая до царскаго дворца, вдалекѣ отъ крыльца, выходили изъ каретъ, слѣзали съ лошадей и уже пѣшкомъ шли къ крыльцу. На царскій дворъ не пускали лошадей, также не смѣли ходитъ по немъ съ оружіемъ и кто шелъ съ оружіемъ, того пытали и казнили.

Какъ мы уже сказали, дома бояръ и ближнихъ людей находились по большей части въ Китай-городъ. Котошихинъ говоритъ: «Бояре и ближніе люди живутъ въ домъхъ своихъ каменныхъ и въ деревянныхъ безъ всякаго устроенія и призрѣнія. И живутъ съ женами и съ дѣтьми своими покоями и держатъ въ своихъ домахъ мужского и женскаго полу человѣкъ по 100 и по 200, 300, 500 и 1,000, сколько можно, смотря по своей чести и животамъ. Такимъ же образомъ и иныхъ чиновъ люди держатъ въ домахъ своихъ кому сколько можно прокормити, вѣчныхъ и кабальныхъ, а не кабальныхъ людей въ домахъ своихъ держати не велѣно никому».

О числъ людей на боярскихъ дворахъ можно судить по слъдующему. Въ 1653 году въ Москвъ была моровая язва. На боярскихъ дворахъ у Бор. Морозова умерло 343 человъка, осталось 19, у князя Ал. Ив. Трубецкого умерло 270, осталось 8, у Ник. Ив. Романова умерло 352 человъка, осталось 134 человъка и т. д.

Содержаніе значительнаго количества слугь при боярскихъ домахъ въ Москвъ съ одной стороны вызываемо было необходимостью, такъ какъ бояре съ своими людьми хаживали на войну и по наряду царскому обязаны были высылать болъе или менъе значительное количество даточныхъ конныхъ людей на встръчу иностраннымъ посламъ, часто пріъзжавшимъ въ Москву, а съ другой стороны—основывалось на честолюбіи, потому что бояре за честь себъ считали при ъздъ по городу имъть человъкъ пятьдесять слугъ, предшествующихъ имъ пъщкомъ.

Жены бояръ стыдились даже показываться на улицу, безъ свиты въ 20 или 30 слугъ, онъ даже иначе не ходили къ объднъ въ свою приходскую церковь. Историкъ Соловьевъ отмъчаетъ, что въ Москвъ въ XVII въкъ чъмъ выше и общирнъе былъ домъ, тъмъ опаснъе онъ быль для прохожаго, не потому чтобы самъ владълецъ дома, бояринъ или окольничій, напалъ на прохожаго и ограбилъ его, но у этого знатнаго боярина или окольничаго нъсколько сотъ дворни, праздной и дурно содержимой, привыкшей кормиться на счеть каждаго встръчнаго, будь это проситель къ боярину или просто прохожій. — Разбои особенно усилились въ XVII и въ началъ XVIII въка. - Какъ въ глубинъ лъсовъ, среди непроходимыхъ болотъ, въ ущельяхъ, оврагахъ, такъ и въ городахъ и въ столицъ были шайки и станы разбойниковъ.—Шайки не были многочисленны, но всегда отчаянно дерзки въ своихъ нанаденіяхъ.—Разбойники были изъ бъглыхъ холоповъ, бездомныхъ горожанъ и обнищавшихъ крестьянъ, но случалось, что въ ихъ страшное общество вступали люди и другихъ сословій, нотомки нъкогда славныхъ родовъ. — Такъ извъстенъ быль разбойникъ и смертный убійца князь Иванъ Лихутьевъ и товарищъ его гор. Зарайска дьячковъ сынъ Михаилъ Аванасьевъ. Действія ихъ были ужасны, многихъ подробностей, сохранившихся въ преданіяхъ, и передать невозможно, до того онъ отвратительны и ужасны.-Теперь пробхать всю Россію изъ конца въ конецъ значить сдблать прогулку, а было время, когда отправившагося за двадцать версть оплакивали какъ обреченнаго на върную гибель.

Путешественника въ то время никакія предосторожности не спасали, если не отъ убійствъ, то по крайней мѣрѣ отъ грабежа. Съ трепетомъ путникъ въъзжалъ въ пригородный лѣсъ, приближался къ оврагу; изъ глубины лѣса или изъ оврага раздавался

свисть или крикъ и не было спасенія несчастному путнику. Названія многихъ овраговъ: Грѣховый, Страшный, Бѣдовый по сейчасъ сохраняють ужасную славу ихъ. Не безопасны были въ то время для путешественника и нѣкоторые постоялые дворы. Случалось, что нерѣдко, остановившись въ какомъ нибудь домѣ на ночной покой, онъ успокоиваемъ былъ навѣкъ.



Царь-колоколъ.

По Владимірской и Рязанской дорогамъ еще изв'єстны въ устныхъ разсказахъ похожденія знаменитыхъ воровъ и удальцовъ, какъ наприм'єръ: Федотыча, Козьмы Рощина, Перфильича, Краснощокова и Веревкина; кто не слыхалъ, какъ Федотычъ ходилъ одинъ на сотню подводъ обозныхъ.

Про Веревкина, напримъръ, разскажуть и покажуть мъсто, гдъ онъ остановилъ многолюдную свиту богатаго рязанскаго помъщика старая москва.

Волынскаго и взялъ у него все, оставивъ ему только по разсчету, сколько было нужно на проъздъ, на молебенъ и на свъчу къ чудотворной иконъ. На этой дорогъ укажутъ мъсто на крутой горъ, гдъ онъ спускалъ богатыхъ купцовъ кубарями, и для примъра двоихъ лихоимцевъ отправилъ за рыбными процентами на дно Оки.

Про этого Веревкина много разсказывали небылицъ, такъ его, напримъръ, неоднократно окружала военная команда; но Веревкинъ выпивалъ завътный ковшъ вина и самъ исчезалъ въ томъ же ковшъ, въ другой разъ его совствъ было схватили и связали, но вдругъ вся изба обнялась дымомъ и пламенемъ. Долго и никогда можетъ быть Веревкинъ не попался бы, если бы не измънила ему женщина: одна прелестница, вывъдавъ тайныя чары Веревкина, выдала его. Это случилось во время Екатерины II. Удалецъ не сталъ однакожъ ждатъ конца своей судьбы: онъ отравился. М. Н. Загоскинъ многія изъ чудесъ этого разбойника приписалъ разбойнику Рощину.

Шайку воровъ и убійць въ Москвѣ въ XVII и XVIII вѣкѣ еще составляли такъ называемые «кабацкіе ярыги»; этотъ классъ пьяницъ былъ изъ людей хорошаго происхожденія — дворянъ и дѣтей боярскихъ, допившихся до-нага. Они жили во всеобщемъ презрѣніи, толпились у кабаковъ, гдѣ просили милостыню.

Со введеніемъ Борисомъ Годуновымъ казенныхъ кабаковъ или «царевыхъ», пьянство у русскаго народа сдёлалось поголовное. Чтобы положить границы такому неистовому пьянству въ кабакахъ, правительство вмёсто ихъ завело кружечные дворы, гдё продавали вино мёрою не болёе кружекъ, но и это не помогало, пьяницы сходились толпами и пили тамъ по цёлымъ днямъ или ходили въ тайныя корчмы или ропаты.

Въ этихъ притонахъ разврата вмъстъ съ виномъ были игры, продажныя женщины и табакъ; послъдній въ XVII въкъ былъ всенародно распространенъ на Руси. Русскіе получали его съ Востока и отчасти отъ малороссіянъ.

Табакъ въ Россіи былъ строго запрещенъ, имъ торговали удалые головы, готовые изъ-за копъйки рисковать всъмъ. При продажъ табаку его не называли настоящимъ именемъ, а условнымъ названіемъ, напр., свекольнымъ листомъ, яблочнымъ и др. Табакъ курили не изъ чубука, а изъ коровьяго рога, посрединъ котораго вливалась вода и вставлялась трубка съ табакомъ большой величины. Дымъ проходилъ чрезъ воду; курильщики затягивались до того, что въ два-три пріема оканчивали большую трубку и падали безъ чувствъ. Нѣсколько такихъ молодцовъ сходились «попить заповѣднаго зелья—табаку» и передавали другъ другу трубку до одуряющаго дѣйствія.

Что же касается до чая, то послъдній только при царъ Михаилъ Өеодоровичъ появился въ первый разъ въ Россіи, какъ ръдкость и новость. Онъ быль присланъ въ даръ царю отъ монгольскаго государя, и во второй половинъ XVII столътія знатныя лица употребляли его какъ лекарство, приписывая ему цълительную силу.

Иностранныя вина, въ родѣ: мальвазіи, бастръ, алканъ, венгерское, ренское, романея, явились въ Москвѣ при дворѣ еще въ XVI вѣкѣ, но въ слѣдующемъ столѣтіи въ Москвѣ завелись винные погреба, гдѣ не только продавали этихъ сортовъ вина, но туда уже сходились пить веселыя компаніи.

Въ царствованіе Алексѣя Михаиловича жили въ Москвѣ гораздо свободнѣе, чѣмъ прежде; тишайшій царь имѣлъ прекрасныя качества души и покорялъ сердца своихъ подданныхъ добротою и снисходительностью. Онъ удивлялъ своею милостью, но не пользовался правомъ сильнаго.

Иностранные писатели увъковъчили его имя хвалами. Рейтенфельсъ, бывшій въ Москвъ въ 1670 году, когда царю было тридцать лътъ, описываетъ его наружность такъ: «Росту онъ средняго, имъетъ лицо полное, нъсколько красноватое, тъло довольно тучное, волосы цвъта средняго между чернымъ и рыжимъ, глаза голубые, поступь величавая, на лицъ его выражается строгость вмъстъ съ милостью, взглядомъ внушаетъ каждому надежду и никогда не возбуждаетъ страха.

«Нравъ его истинно царскій: онъ всегда важенъ, великодушенъ, милостивъ, благочестивъ, въ дѣлахъ государственныхъ свѣдущъ и весьма точно понимаетъ выгоды и желанія иностранцевъ.

«Большую часть дня употребляеть онъ на дѣла государственныя, не мало также занимается благочестивыми размышленіями и даже ночью встаеть славословить Господа пѣснопѣніями; на охотѣ и въ лагерѣ бываеть рѣдко, посты, установленные церковью, наблюдаеть строго.

«Въ напиткахъ очень воздерженъ и имътъ такое острое обоняніе, что даже не можетъ подойти къ тому, кто пилъ водку. Благотворительность царя простирается до того, что бъдные почти каждый день собираются ко дворцу и получаютъ деньги цълыми горстями, а въ большіе праздники преступники освобождаются изъ темницъ и, сверхъ того, еще получаютъ деньги».

Мейербергъ точно также восхваляетъ человъчный нравъ царя Онъ присовокупляетъ: «Истинно достойно удивленія то, что облеченный высшею неограниченною властью надъ народомъ, преобыкшимъ безмолвно повиноваться волъ своего владътеля и всякимъ дъйствіямъ оной, царь сей никогда не позволялъ себъ оскорблять кого либо изъ своихъ подданныхъ какъ лично, такъ и въ имуществъ или чести ихъ. Хотя, подобно всъмъ великимъ людямъ съ живыми чувствами, онъ подверженъ иногда порывамъ гнъва, но и тогда изъявленіе онаго ограничивается нъсколькими ударами или толчками».





Видъ Каменнаго моста и его окружностей въ концъ прошлаго стольтія.

Съ гравюры Делабарта, 1796 г.





## ГЛАВА ХХІ.

Старые боярскіе дома на Никольской улиць.—Наталья Борисовна Долгорукова.— Князь Ив. Мих. Долгоруковь.— Характеристика его.—Родовой домъ князя Долгорукова въ Москвъ.—Разсказы Лаврентія о французахъ. — Портретная галерея.—Сыновья князя.—Старый русскій обычай давать разныя именя дътямъ.— Царская невъста Марія Хлопова.—Доброта князя Долгорукова.—Судьба невъсты Петра П.—Князь Василій Долгоруковъ.—Упадокъ построекъ въ Китай-городъ.— Сломка части стёны Китая-города.



Б НАСТОЯЩЕЕ время почти всё дома на Никольской улице принадлежать торговымь людямь, ва исключенемь одного дома Шереметевыхь, но было время, когда тамъ, какъ мы упоминали выше, возвышались одни дворы бояръ.



Далѣе были дворы бояръ: князя Воротынскаго, Ивана Шереметева, Маріи Воронцовой, у старыхъ полей къ пушечнымъ воротамъ, дворы Алексъя Левашева, князей Дм. Трубецкаго, Ив. Хованскаго, Мих. Долгорукова; въ 1644 году, по словамъ И. Снегирева, на Никольской улицъ, упоминается дворъ князя Ал. Юр. Сицкаго, противъ церкви Успенія Богородицы.

Въ 1793 году, въ приходъ «Женъ Мироносицъ» имътъ домъ генералъ кригсъ-комиссаръ Мих. Серг. Потемкинъ. Изо всъхъ боярскихъ домовъ, какъ мы уже замътили, уцълълъ на этой улицъ одинъ только домъ Шереметева, прежде бывшій князя Черкасскаго; строеніе его занимало объ стороны улицы; на одной были его палаты, а на другой, гдъ домъ Глазунова, стоялъ потъшный дворъ.

На главномъ дворѣ возвышались общирныя палаты фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. Въ январѣ 1730 года, въ хоромахъ его выставлено было нѣсколько оконицъ на улицу; подъ однимъ изъ оконъ стояла въ слезахъ убитая горемъ молодая дочь его Наталья Борисовна и съ ужасомъ глядѣла на печальную процессію, которая проходила по улицѣ.

На колесницѣ, увѣнчанной императорской короной, везенъ былъ гробъ юнаго монарха, покрытый державной мантіей; шнуры отъ балдахина съ золотыми кистями держали полковники.

Предъ ними шли архіерей и архимандриты съ знатнымъ духовенствомъ; генералы и полковники несли на бархатныхъ подушкахъ короны и государственныя регаліи; орденъ св. Андрея Первозваннаго несъ женихъ Шереметевой, князь Иванъ Алексъевичъ Долгорукій, въ гвардейскомъ маіорскомъ мундиръ, сверхъ его въ длинной черной епанчъ, съ флеромъ на шляпъ до земли; волосы у него были распущены, самъ блъденъ какъ смерть.

«Поровнявшись съ окномъ», какъ пишетъ княгиня Наталья Борисовна, «Долгорукій взглянулъ плачущими гдазами съ такою миною: кого погребаемъ? кого въ послъдній разъ провожаю? Я такъ обезпамятъла, что упала на окошко, не могла усидъть отъ слабости. Потомъ и гробъ везутъ—отступили отъ меня уже всъ чувства на нъсколько минутъ, а какъ опомнилась, оставя всъ церемоніи, плакала, сколько мое сердце дозволяло, разсуждая мыслію своей: какое это сокровище земля принимаетъ!..

Дочь Шереметева оплакивала благодътеля своего жениха, императора Петра II, скончавшагося отъ осны въ Головинскомъ дворцъ, на 15 году своего возраста. Она хорошо знала, что теряють они съ кончиною императора; ждала опалы, но никакъ не думала, что ей предстоитъ ссылка въ Сибирь, а мужу ея—четвертованіе въ Новгородъ.

Князь Иванъ Алексъевичъ былъ старшій изъ внуковъ знаменитаго князя Григорія Өедоровича. Родился онъ въ 1708 году и воспитывался въ Польшъ подъ надзоромъ дъда своего. Въ 1725 году онъ былъ назначенъ гофъ-юнкеромъ ко двору царевича Петра Алексъевича, вскоръ сдълался его любимцемъ и неразлучнымъ

собесѣдникомъ съ утра до ночи и сопутникомъ всѣхъ его поѣздокъ и забавъ.

По вступленіи на престолъ Петра II быль призвань, къ собственному несчастію, принять дѣятельное участіе въ событіяхъ той бурной и жестокой эпохи. Въ то время при дворѣ враждовали



Герема въ Москвѣ. Съ старинной гравюры Казакова.

двѣ партіи; самую многочисленную составляли приверженцы старинныхъ обычаевъ: князья Долгоруковы, Трубецкіе, Голицыны, Рѣпнины, Ромадановскій, Нарышкины, сильные огромнымъ богатствомъ и родствомъ съ царскимъ домомъ; не менѣе богатые Апраксины и такіе же состоятельные Лопухины, изгнанные отъ двора

и близкіе родствомъ съ юнымъ императоромъ, родная бабка котораго, первая супруга Петра Великаго, разведенная и постриженная царица Евдокія Өедоровна, была изъ роду Лопухиныхъ.

Къ этой партіи примыкало почти все духовенство и большая часть родовитаго дворянства. Вожакомъ этой партіи былъ при воцареніи Петра II князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ, старшій брать фельдмаршала, человъкъ очень умный и, по словамъ современниковъ, «мужъ надменности великой, ненавидъвшій чужеземцевъ и безпрестанно повторявшій: «какая нужда намъ въ обычаяхъ заморскихъ, дъды наши обходились и безъ нихъ, а мы развъ 
глупъе своихъ дъдовъ?» Ненавидъла эта партія особенно князя 
Меншикова, графа Петра Андр. Толстого и барона Остермана. Вторую партію составляли всъ иностранцы, служившіе въ Россіи и 
нъсколько русскихъ, въровавшихъ въ предначертанія Петра Великаго.

Изъ числа нъмцевъ были: вице-канцлеръ баронъ Остерманъ, воспитатель юнаго Петра II, затъмъ генералъ Минихъ, полководецъ блистательный, недавно поступившій на русскую службу, но уже пріобръвшій большое вліяніе на войско, затъмъ графъ Левенвольде, тайный агентъ герцогини Курляндской, графъ Девьеръ, князь Меншиковъ, отецъ обрученной невъсты императора, Толстой, II. И. Ягужинскій и затъмъ родня Анны Іоанновны—Салтыковы и Спъшневы. Возрастающее могущество главнаго лица этой партіи, Меншикова, внушало общее опасеніе и молодой князь Иванъ Алексъевичъ Долгорукій, снабжаемый наставленіями враговъ Меншикова, съумъль въ разговорахъ поколебать во мнъніи юнаго Петра честолюбиваго Меншикова.

Наговоры подъйствовали, и всемогущій баловень судьбы, въ теченіе цълой четверти въка сокрушавшій всъ козни придворныя, налъ предъ происками девятнадцатильтняго юноши. По словамъ испанскаго посла, Дюка де-Лиріа, Петръ ІІ одаренъ былъ умомъ отъ природы необыкновенно бъглымъ, соображеніемъ быстрымъ, душою доброю и благородною;—но былъ молодъ! Неограниченный властелинъ своей особы и желаній на тринадцатомъ году отъ роду, уже юноша въ отношеніи кръпости тълесной, юный монархъ жилъ безъ руководителей на свободъ.

Царица Евдокія Өеодоровна, освобожденная юнымъ внукомъ, котя и думала управлять имъ, но ей это не удавалось. Петръ ежедневно бывалъ у ней въ монастыръ, ласкалъ ее, но избъгалъ даже оставаться съ нею наединъ. Въ чаду забавъ Петръ не слышалъ наставленія посъдъвшаго въ дълахъ своего министра. Остермана,

и когда тотъ рѣшался говорить ему истину, то Петръ обнималь его, цѣловалъ, называлъ своимъ другомъ, но чрезъ полчаса отправлялся на охоту или къ забавамъ другого рода. Царевна Елизавета Петровна тоже не любила говорить о дѣлахъ и хотя сперва къ



Дворецъ въ Кремлѣ въ XVIII столѣтія. Съ старинной гравюры Дюрфельда.

ней племянникъ и питалъ нъжную привязанность, но вскоръ охладъль и пересталъ съ нею видъться.

Въ январъ 1728 года Петръ II со всъмъ дворомъ отправился въ Москву для коронованія. Пребываніе въ Москвъ понравилось царю; обширные лъса, въ то время окружавшіе Москву, представляли много удобствъ и приволья для охоты, такъ любимой Петромъ,

а его придворнымъ приверженцамъ старинныхъ обычаевъ не трудно было убъдить его навсегда основать пребываніе въ Москвъ, оставивъ Петербургъ провинціальнымъ городомъ.

Юный монархъ въ частыя повздки свои на охоту въ окрестностяхъ Москвы посвщалъ подмосковное село Горенки, отца князя Ивана Долгорукаго; здъсь онъ увидълъ сестру его Екатерину, красавицу, илънявшую стройностью своего стана, бълизною лица, глазами томными, очаровательными, полюбилъ ее и ръшился на ней жениться. Княжна уже любила молодого секретаря австрійскаго посольства графа Милезино, но по просьбъ родныхъ отказала ему и согласилась на бракъ съ Петромъ. Петръ П, проживъ въ Горенкахъ девять недъль, возвратился въ Москву и, собравъ весь дворъ, велълъ Остерману объявить о предстоящемъ своемъ бракъ, и всъ шли цъловать руку княжны, которую въ то же время велъно было поминать на эктеніи, и данъ ей титулъ «ея высочества государыни-невъсты». 30-го ноября, въ день св. Андрея, совершилось обрученіе.

Въ этогъ день весь дворъ и дипломатическій корпусъ собрались въ большой залѣ. По словамъ князя Щербатова, во время обрученія «государь и его невѣста были окружены Преображенскаго полка гренадерами, которые кругъ ихъ подъ начальствомъ своего капитана князя Ив. Ал. Долгорукова, батальонъ каре составляли»: князь Иванъ ранѣе обряда самъ отправился за своею сестрою въ Головинскій дворецъ, гдѣ она пребывала со своею фамиліею. Изъ Головинскаго дворца торжественное шествіе отправилось въ золотыхъ каретахъ.

По приближеніи нев'єсты ко дворцу, вдовствующая царица съ царевнами вошла въ залу, посреди которой быль постланъ большой персидскій коверъ; на верхнемъ конці поставленъ былъ столъ, покрытый золотою парчею, на столъ золотое блюдо съ крестомъ и двумя золотыми тарелками, а на тарелкахъ лежали обручальныя кольца. При входъ княжны ее встрътилъ гофмаршалъ Д. А. Шепелевъ и оберъ-церемоніймейстерь баронъ Абисбахъ.

Прибывъ въ залу, она съта въ кресла, подлъ аналоя, имъ около себя вдовствующую царицу, царевенъ и свою мать съ родными. Кресла для императора были приготовлены напротивъ. По правую сторону было назначено стоять иностраннымъ министрамъ, а по лъвую князьямъ Долгорукимъ. Оберъ-камергеръ подвелъ невъсту подъ балдахиномъ, который держали шесть генераловъ.

Архієпископъ новгородскій Өеофанъ Прокоповичъ совершиль обрученіе. Всъ, за исключеніемъ вдовствующей царицы, цъловали

руки у обрученныхъ. Существуетъ разсказъ: когда подходили къ рукъ невъсты, то эту руку, лежавшую на подушкъ, поддерживалъ самъ императоръ; вдругъ невъста встаетъ со своего кресла и сама подаетъ свою руку одному изъ подошедшихъ; этотъ одинъ былъ графъ Милевино. Друзъя подхватили его тотчасъ подъ руки и увезли домой. Потомъ отправилисъ смотрътъ фейерверкъ, а съ фейерверка—на балъ, недолго продолжавшійся по случаю усталости невъсты, которая возвратилась домой въ семъ часовъ пополудни въ каретъ, запряженной восемью лошадьми, въ сопровожденіи кавалергардовъ, пажей и гайдуковъ.

Свадьбъ назначено было совершиться 19-го января. Императоръ пожаловаль отцу невъсты 12,000 дворовъ крестьянскихъ. За обрученіемъ слъдовали безпрерывныя празднества. Такъ, 6-го января, въ день Крещенія, при совершеніи водосвятія, полки Преображенскій и Семеновскій выстроены были на льду Москвыръки, подъ начальствомъ князя Ивана. Невъста прибыла на эту церемонію въ саняхъ, на запяткахъ которыхъ стоялъ самъ государь. Ихъ сопровождала большая свита и кавалергарды. Они пробыли на льду четыре часа.

Въ тотъ же вечеръ Петръ жаловался на головную боль, а на другой день у него открылась оспа. Во время болъзни императоръ по неосторожности подошелъ къ раскрытой форточкъ и простудился еще сильнъе, и 17-го января всякая надежда на выздоровленіе была потеряна. Петръ II скончался въ половинъ второго часа съ 18-го на 19-е января, въ тотъ самый день, когда назначено было бракосочетаніе.

Опасность болъзни императора была извъстна всему двору, и потому въ ночь его смерти было большое собраніе какъ сановниковъ государства, такъ и духовныхъ лицъ.

Послѣ кончины императора, князь Иванъ Долгоруковъ вышелъ изъ его опочивальни и, сказавъ всему собранію, что умершій императоръ объявилъ своею преемницею на престоль свою обрученную невъсту: «да здравствуетъ императрица Екатерина!» закончилъ онъ, обнажая свою шпагу; но ни одинъ голосъ не раздался въ отвѣтъ ему.

Такое недовъріе сильно смутило брата провозглашенной императрицы; онъ, вложивъ шпагу въ ножны, вышелъ изъ дворца и уъхалъ домой. Политическая его роль была сыграна, но права невъсты скончавшагося императора были еще разъ предъявлены въ верховномъ совътъ его отцомъ.

Князь Алексъй Долгорукій представиль верховному собранію духовную, подписанную, будто бы, императоромъ Петромъ II о на-

значеніи его нев'єсты насл'єдницей русскаго престола, но, потерявь вскор'є всякую надежду защитить это зав'єщаніе, онъ должень быль взять его назадь.

Вскоръ члены совъта ръшили избрать курляндскую герцогиню Анну Іоанновну, но просили, однакожъ, до полученія ея отвъта, не объявлять народу ни о кончинъ Петра II, ни объ избраніи новой государыни, ни для того, чтобъ не поминали ея на эктеніи самодержицею, ибо, объявить объ условіяхъ, ограничивающихъ власть ея, члены совъта не ръшались до полученія ея собственнаго согласія на эти условія.

Между тъмъ необходимо было поминать на эктеніи или императора, или императрицу, и потому хотя вся Москва знала о кончинъ Петра II, но все-таки въ церквахъ, послъ его смерти долго молились о его здравіи и долгоденствіи. Впрочемъ это подлежитъ еще большему сомнънію. Но прежде еще вступленія на престолъ Анны Іоанновны, всъ уже предвидъли паденіе семьи Долгоруковыхъ.

Въ то утро, когда скончался Петръ II, родные графини Натальи Борисовны Шереметевой събхались къ ней въ домъ такъ рано, что она еще спала; когда она проснулась, ей объявили о смерти императора. Это извъстіе поразило ее ужасомъ: «ахъ, пропала, пропала! твердила она, я довольно знала обыжновеніе, что всъ фавориты послъ своихъ государей пропадаютъ: чего было и мнъ ожидать?» Вечеромъ того же дня пріъхаль ея женихъ, и они возобновили другъ другу клятву, что ихъ ничто не разлучитъ, кромъ смерти.

Долгорукимъ между тъмъ становилось все опаснъе и опаснъе. Биронъ о нихъ публично отозвался, что не оставитъ дома этой фамиліи. Каково было тогда княжнъ Натальъ Борисовнъ!

Родные не переставали убъждать ее, чтобы она кинула Долгорукова, но она была непреклонна и не хотъла оставить человъка, которому дала слово любить его неизмънно и навсегда. Попробовали было отложить свадьбу, но и это не помогло; тогда всё отступились отъ непоколебимой дъвушки: она можетъ выйти замужъ, но никто изъ родныхъ не повезеть ея къ вънцу. «Самъ Богъ отдавалъ меня замужъ, а больше никто», говорить она въ своихъ запискахъ.

Старшій брать ея быль болень осною, младшій, боясь заразиться этою болізнію, жиль въ другомь домів; всів родные оставили ее, и только двів старушки, дальнія ея родственницы, різшились проводить ее изъ Москвы въ село, въ которомъ жили Долгоруковы и гдів назначена была въ апрівлів свадьба. Свадьба была самая скромная и ничёмъ не походила на пышное обрученіе, на которомъ была вся императорская фамилія, всё чужестранные министры и весь генералитетъ.

Обрученіе было въ домъ Шереметева, наканунъ Рождества Христова; совершалъ его архіерей съ двумя архимандритами. Кольца жениха и невъсты стоили 18,000 рублей. Родственники жениха одарили невъсту богатыми дарами: часами, брилліантовыми серьгами и пр. галантереями, а братъ невъсты подарилъжениху шесть пудовъ серебра, старинные великіе кубки и фляги золоченыя. На третій день, когда княгиня Наталья Борисовна съ мужемъ собралась ъхать съ визитами къ роднымъ молодого, пріжхаль изъ сената секретарь и объявилъ отцу кня-

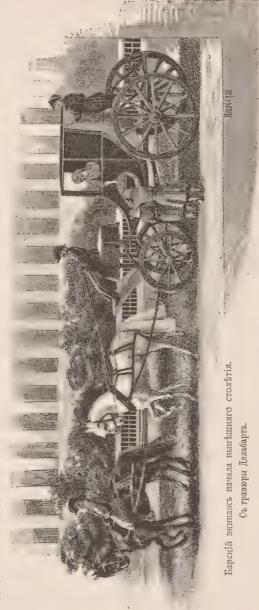

зя, чтобъ онъ совсёмъ своимъ семействомъ немедленно ъхалъ изъ Москвы въ дальнія деревни, изъ которыхъ безъ указа никуда бы не выъзжалъ.

Отправились они въ дорогу въ самую распутицу, на тяжелыхъ городскихъ лошадяхъ съ неопытными кучерами; ночевать имъ приходилось иногда прямо въ полѣ, даже на болотѣ, и не разъ несчастной женщинѣ приходилось испытывать смертельный страхъ; однажды имъ пришлось ночевать въ деревнѣ, которая ожидала нападенія разбойниковъ.

Скоро ихъ нагналь капитанъ гвардіи и объявиль имъ высочайтій манифесть, что они, князья Алексъй и Иванъ Долгоруковы, состоя при Петръ II, не хранили его здравія, не допускали его жить въ Москвъ, но, подъ видомъ забавъ и увеселеній, увозили его въ дальнія мъста; не смотря на его младыя лъта, которыя еще къ супружеству не приспъли, довели его до сговора съ дочерью князя Екатериною, разстроили его здоровье, разграбили императорскія дорогія вещи на нъсколько сотъ тысячъ рублей, которыя у нихъ отобраны, и потому за всъ эти продерзости и преступленія лишаются они чиновъ и кавалерій.

Объявленные преступники по прівздв въ деревню помвстились въ крестьянской избв. Здвсь думали они прожить въ забвеніи, но забыты Бирономъ они были только три недвли. Послв этихъ дней прівхаль сюда гвардейскій офицеръ съ солдатами, разставиль караульныхъ у всвхъ дверей и объявилъ князю указъ, которымъ повълено сослать его съ женою и двтьми въ Березовъ и держать ихъ тамъ безвывадно за крвнкимъ карауломъ.

По прівздв на місто ссынки у нея родился сынь Михаиль. Боліве девяти літь прожили въ Березовів несчастные князья Долгоруковы. Князь отець и жена его тамь скончались.

Въ 1739-мъ году мужъ Натальи Борисовны былъ схваченъ ночью и увезенъ изъ своего семейства подъ строгимъ карауломъ. Это новое гоненіе Бирона было уже окончательное.

Всёхъ Долгорукихъ свезли въ Новгородъ, тамъ ихъ судили, пытали въ разныхъ преступленіяхъ и, наконецъ, осудили и казнили 8-го ноября. Князьямъ Василію Лукичу, Сергъю и Ивану Григорьевичамъ отрубили головы, а князя Ивана Алексъевича колесовали.

Всѣ они умерли героями, съ твердостью. Князь Иванъ Алексѣевичъ во все время страшной казни молился Богу.

О несчастной судьбѣ своего мужа Наталья Борисовна не знала до восшествія на престолъ императрицы Елизаветы Петровны; въ ея царствованіе послідняя была возвращена въ Петербургъ. Здісь она не могла привыкнуть къ світской жизни и удалилась въ Кіевъ въ монастырь, гдів и окончила свою трудную и скорбную жизнь схимницею 3-го іюля 1771 года.

Несчастія и житейскія напасти не щадили княгиню Наталью Борисовну даже и тогда, когда она была подъ схимой. Одинъ изъ ея сыновей, князь Димитрій Ивановичъ, воспитанный въ Москвъ, статный, красавецъ, одаренный прекраснымъ сердцемъ, влюбился въ одну бъдную и незнатную дъвушку. Родственники вооружились противъ этого брака. Онъ долго боролся съ чувствомъ сильной любви, но сердце превозмогло разсудокъ и онъ сошелъ съума—ему было только двадцать лътъ; подъ присмотромъ матери онъ жилъ въ Кіевъ и въ Никольскомъ монастыръ проходилъ монашескій искусъ. Жизнь пустынная успокоивала его, но не исправляла разсудка; мать его, ни о чемъ уже не помышлявшая, какъ о душъ и спасеніи ея, захотъла постричь его—она просила на то дозволенія у Екатерины, но царица не согласилась на это и князь остался только послушникомъ, ходилъ въ церковь, постился, надъть власяницу и вскоръ умеръ.

Родной внукъ этой Наталіи Борисовны быль изв'єстный поэть своего времени князь Иванъ Михайловичъ Долгоруковъ, прозванный современниками «губаномъ» и «балкономъ» за непомърно широкую нижнюю челюсть и толстую губу. Онъ десяти лъть быль полковникомъ-этотъ чинъ выпросилъ ему у короля польскаго, Станислава Понятовскаго, дядя, баронъ Ал. Ник. Строгановъ, командовавшій тогда Кирасирскимъ полкомъ гді-то на границі съ Польшею. Четырнадцати лътъ князъ поступилъ въ московскій университеть; онъ такъ отлично говорилъ по-латыни, что на этомъ языкъ объяснилъ римскому императору Іосифу II устройство одной машины, которую ему тамъ показывали. Двадцати лътъ онъ поступиль въ военную службу, сперва въ московскій гарнизонъ и затъмъ въ гвардію. Служба гвардейская сдълала его извъстнымъ великому князю Павлу Петровичу, наслъднику престола. Князь очень понравился ему за свое остроуміе. Долгорукій часто игралъ на тогдашнихъ благородныхъ спектакляхъ; актеръ онъ былъ очень талантливый и разъ, играя у принцессы Гольштейнъ-Бекъ, быль принять даже за извъстнаго актера Офрена, до того игра этого любителя была превосходна. Слава первокласнаго актера довела его до двора цесаревича въ Гатчинъ; здъсь въ спектаклъ, который давала великая княгиня Марія Өеодоровна для сюрприза своему супругу, ему привелось играть роль отца въ драмв «L'honnète Criminel». Долгоруковъ, чтобы не попасться на глаза великому князю, проживаль въ какой-то нежилой комнатъ дворца, выходиль гулять только по ночамъ и питался чуть ли не однимъ печенымъ картофелемъ. Этотъ спектакль утвердилъ вполнъ славу хорошаго актера за Долгорукимъ. Въ награду за спектакль ему хотъли подарить золотые часы, но ему выпала еще лучшая награда: онъ жилъ въ Гатчинъ еще три дня, объдая и ужиная за столомъ великаго князя; съ этого времени начинается его личное знакомство съ великимъ княземъ и въ это же время онъ познакомился со своею будущей женой Смирной, играя съ нею въ придворныхъ спектакляхъ.

Жена его многимъ была обязана своему несчастью; отецъ ея былъ казненъ Пугачевымъ. Мать съ четырьмя сыновьями и двумя дочерьми осталась въ самомъ бъдственномъ положеніи. Въ одно изъ путешествій Екатерины, она нашла случай подать ей просьбу объ опредъленіи дътей въ учебныя заведенія. Первая супруга Павла, княгиня Наталья Алексъевна, взяла четырехлътнюю дочь ея подъ свое покровительство, помъстила въ Смольный монастырь и затъмъ по окончаніи взяла себъ во фрейлины. Смирная и жила во дворцъ. Свадьба ея съ Долгоруковымъ была отпразднована ве-

ликолъпно при дворцъ.

Какъ о самой свадьбъ, такъ и объ этомъ времени Долгоруковъ воспъть въ стихахъ, подъ заглавіемъ «Везетъ».

Везло, и миё... Везло, когда въ дворянску шайку Попалъ театрить во дворцё!...

Ходиль за столь кь его обёду; И на вечернюю бесёду Дверей никто не затворяль! А какь женился я, то, право, Такой быль баль, огонь, забава, Какихь я вёчно не даваль!

Князь Долгоруковъ быль женать два раза, второй разь на вдовъ Пожарской, урожденной Безобразовой; объ его жены были красавицы и очень его любили, не смотря на то, что онъ быль очень некрасивъ или, върнъе, даже безобразенъ. Долгоруковъ это зналъ и чувствовалъ и очень мило надъ собою подшучивалъ, говоря: «мать натура для меня была злою мачихой, оттого у меня и была такая скверная фигура, а на нижнюю губу матеріала она не пожалъла и ужъ такую мнъ благодатную губу скроила, что изъ нея и двъ могли бы выйти, и тъ не маленькія, а очень изрядныя».

Князь также очень мало обращаль вниманія на свой туалеть и быль очень неряшливъ въ домашнемъ быту и съ короткими своими. Его современница Е. П. Янькова разсказываеть: не смотря на свою неприглядность, князь заставляль забывать въ разговорь, что некрасивъ собой; бывало, слушаешь его умныя ръчи и замысловатыя шутки, а каковъ онъ изъ себя—объ этомъ и позабудешь.

Преосвященный Августинъ отзывался о немъ какъ о человъкъ большого ума. «Князь, говорилъ онъ, вельми уменъ, но не вельми благоразуменъ». А. Т. Болотовъ говоритъ о немъ, что онъ на про-



Коляска конца прошлаго стольтія. Съ гравюры Делабарта.

казы быль большой ходокъ и въ бытность пензенскимъ вице-губернаторомъ въ провіантскихъ дѣлахъ и подрядахъ такъ напакостилъ, что на все государство былъ разруганъ отъ сената. Та же Янькова говоритъ про него, что онъ человъкъ честный и хорошій, въ дружбѣ очень преданный, онъ все имѣлъ, чтобъ сдѣлать себѣ карьеру и при этомъ, какъ самъ говаривалъ, «никогда не могъ выбиться изъ давки».

Онъ всю жизнь свою провель подъ тяжелымъ гнетомъ долговъ и враговъ. Это потому, быть можетъ, что онъ былъ великій мастеръ на всякія пріятныя, но ненужныя дёла, а какъ только предста-

влялось какое нибудь дёло важное и нужное, точно у него дёлалось какое затмёніе ума: онъ принимался хлопотать и усердно хлопоталь и все портиль, и много разъ совершенно бы погибъ, если бы вліятельные друзья и сильные помощники не выручали его изъ бёды!

Долгоруковъ мъсто вице-губернатора получилъ довольно отважно; онъ адресовалъ на имя императрицы письмо, въ собственныя руки, въ которомъ говорилъ, что желалъ бы трудиться и быть полезнымъ. Отвътомъ было назначение его вице-губернаторомъ.

О своей службѣ въ Пензѣ онъ говоритъ, что тогда онъ еще любилъ службу страстно, «въ восхищеніи юнаго человѣка, который на все смотритъ съ желаніемъ—образовать свѣтъ и сдѣлать лучшимъ, я писалъ не приказнымъ слогомъ, и не авторскимъ, а вдохновеннымъ самой природою, т. е. такъ, какъ я думалъ и чувствовалъ».

Возвращаясь въ характеристикъ князя И. М. Долгорукова, мы видимъ, что въ Пензъ онъ прослужилъ до самой кончины Екатерины II. Довольный своей судьбою, здъсь онъ написалъ «Каминъ въ Пензъ». Это произведеніе имъло большой успъхъ, было переведено на французскій языкъ и даже Делиль просилъ прислать ему въ Парижъ этотъ переводъ. Въ Пензъ князь испыталъ много непріятностей. Такъ его даже «въ клобъ съ подпиской не пускали».

Живя въ этомъ городъ, князь любилъ по вечерамъ поиграть въ карты безъ чиновъ, со всякимъ даже разночинцемъ, по этому случаю онъ говоритъ: «вездъ выказывать свой чинъ, по моему, есть самсе низкое свойство; я любилъ въ своемъ мъстъ быть настоящимъ предсъдателемъ, а дома или въ гостяхъ человъкомъ лъть въ тридцать, ръзвымъ и веселымъ. Что за польза государю и отечеству въ принужденной измънъ нашихъ нравовъ, когда они въ настоящемъ видъ не ведутъ къ развращенію нравовъ».

На этотъ случай князь написалъ комедію въ стихахъ: «Дурыломъ или выборъ въ старшины». Главное лицо въ ней былъ владимірскій оригиналъ Дуровъ, кромѣ его еще три лица списаны съ натуры; прочіе характеры вымышлены. При восшествіи на престолъ императора Павла онъ былъ отставленъ отъ дѣлъ, но вскорѣ опять получилъ мѣсто въ Москвѣ; здѣсь онъ продолжалъ службу до восшествія на престолъ императора Александра I.

Въ 1802 году князь получилъ мъсто владимірскаго губернатора; здъсь Долгоруковъ выстроилъ зданіе для сохраненія ботика и остатковъ дома Петра I и богадъльню для матросовъ-инвалидовъ, и открылъ, въ 1805 году, Владимірскую губернскую гимназію.

Послѣ этого онъ былъ избранъ въ почетные члены Московскаго университета; онъ надѣлъ университетскій мундиръ съ чувствомъ благородной гордости. «Этотъ кафтанъ», пишетъ онъ въ своихъ запискахъ, «который я по-истинѣ могу назвать благопріобрѣтеннымъ, будетъ во всю жизнь мою лучшимъ моимъ нарядомъ. Ни клевета, ни зависть—его съ меня не снимутъ!»

Про эксентричный характеръ Долгорукова много разсказывалъ М. Дмитріевъ—послъдній говорить, что онъ дурачился до безумія.— Бывало придетъ къ нему и скачетъ по стульямъ, по столамъ, такъ и уйдешь отъ него, не добившись слова благоразумнаго. Любилъ хорошо ъсть и кормить; какъ скоро заведутся деньги, то задавалъ объды и банкеты.—Долгоруковъ, какъ добавляетъ Дмитріевъ, весьма странно одъвался и ходилъ по улицамъ въ одеждъ полуполковой и полуактерской, изъ платья игранныхъ имъ ролей.

Въ 1812 году онъ получиль отставку оть службы — этотъ тяжелый годь быль во всёхъ отношеніяхъ чернымъ годомъ для Долгорукова; онъ выёхаль изъ Москвы 31-го августа за два дня до вступленія непріятеля; родовой домъ уцёлёль отъ пожара—спась его лакей Лаврентій, «препьяный человекъ», какъ его характеризуетъ князь. Онъ остался въ дом'є самовольно.

Во время нашествія французовъ въ домъ Долгорукова были поставлены два генерала. Лаврентій у нихъ сдёлался и шутомъ, и слугой; онъ съ солдатами вмѣстѣ пилъ и гулялъ, а начальникамъ прислуживалъ, и такъ имъ понравился, что былъ у нихъ дворецкимъ и распорядителемъ по части увеселеній.

Этого слугу сперва били и даже разъ ранили, но потомъ уже онъ самъ билъ и покровительствовалъ другимъ. Онъ служилъ при столъ генераловъ, прибиралъ трупы солдатъ, которыхъ они разстръливали, таскалъ къ нимъ, вмъстъ съ ихъ деньщиками, всякую добычу, причемъ, въроятно, не забывалъ и себя, но при всемъ этомъ, когда загорълся домъ, онъ упросилъ генераловъ, чтобы они помогли его отстоятъ и генералы приказали солдатамъ работатъ. Домъ, такимъ образомъ, спасся отъ всеобщаго пожара и стъны его осталисъ цълы. Важнъе всъхъ услугъ въ глазахъ Долгорукова была еще услуга Лаврентія та, что онъ успълъ изъ домовой церкви вытащить антиминсъ, найденный имъ на полу,— съ сохраненіемъ послъдняго Долгоруковъ не лишался права возобновить свою домашнюю церковъ. Послъ московскаго разгрома Долгоруковъ поселился въ этомъ уцълъвшемъ домъ.

Домъ князя быль въ приходъ Вздвиженія на Вражкъ <sup>107</sup>): большія старинныя тесовыя хоромы въ одинъ этажъ стояли среди обширнаго двора. Позади дома, къ Москвъ-ръкъ, былъ большой заброшенный тънистый садъ.

Вдали, за Москвой-ръкой, виднълись сады, лъса, деревня Фили и кладбище, на которое постоянно, мечтая, сматривалъ хозяинъ дома. Внутренность дома была не только некрасива, но даже неопрятна, особенно передняя, гдъ даже старые обои висъли лоскутьями. Подъ конецъ жизни князь хотя и передълалъ двътри комнаты, но непорядокъ все также царилъ въ хоромахъ.

Въ домъ также не было никакихъ украшеній, но на стѣнахъ, и въ домъ, и во флигелъ были развъщаны фамильные портреты князей Долгоруковыхъ. Тутъ были портреты Якова Өедоровича Долгорукова и несчастнаго фаворита Петра II, князя Ивана, портретъ жены его, Наталіи Борисовны, висътъ въ домовой церкви. Былъ здъсь и портретъ императора Петра II и княжны Екатерины Долгоруковой, на которой онъ былъ помолвленъ, надъ портретомъ была надпись: «добрая надежа».

Въ одной изъ залъ былъ построенъ домашній театръ. Домъ князя всегда былъ полонъ родныхъ и гостей; здѣсь жили его сестра съ мужемъ и воспитанницей, какая-то еще дальная родственницастарушка съ илемянницей и простодушный старичокъ, И. Н. Классонъ; большой почитатель Наполеона и доктора Гала, онъ служилъ когда-то въ военной службѣ и потомъ жилъ тридцать лѣтъ въ домѣ князя. Нѣкогда онъ съ княземъ подвизался въ приготовленіи французскихъ кушаній.

Въ домъ же Долгорукова жили и всъ его дъти, которыя, по странностямъ отца, имъли по два имени: одно, данное имъ при крещеніи, а другое, данное имъ самимъ отцомъ, которымъ они и назывались. Такъ, Рафаилъ назывался Михайлой, Антонина—Варварой, Евгенія— Наталіей. Обычай такой давать два, три имени у насъ, на Руси, употреблялся издавна и водился еще въ удъльныя времена. У русскихъ, по словамъ Н. Костомарова, долго было въ обычаъ, кромъ христіанскаго имени, имъть еще другое прозвище или некрестное имя.

Въ XVI и XVII въкъ мы встръчаемъ множество именъ или прозвищъ, которыя употреблялись чаще крещеныхъ именъ, напримъръ: Смирный, Козелъ, Паукъ, Злоба, Шестакъ, Неупокой, Бъляница, Нехорошко, Поспълко, Роспута, Мясоъдъ, Кобякъ, Китай <sup>108</sup>); даже священники носили такія имена. Прозвища классическія, столь обыкновенныя впослъдствіи въ семинаріяхъ, были въ употребленіи еще въ XVII въкъ; такъ, еще въ 1635 году встръчается фамилія Нероновыхъ.

· Иногда у нѣкоторыхъ было три имени: прозвище и два крещеныхъ, одно явное, другое тайное, извѣстное только тому, кто его носилъ, духовнику, да самымъ близкимъ.



Торговецъ на ларъ. Съ гравюры Гейслера.

Это дълалось по върованію, что лихіе люди, зная имя человъка, могуть дълать ему вредъ чародъйственными способами и вообще иногда легко сглазить человъка.

Случалось, что человъка, котораго всъ знакомые знали подъ именемъ Дмитрія, послъ кончины, на погребеніи, духовникъ по-

миналь Өедотомъ, и только тогда открывалось, что онъ быль Өедотъ, а не Дмитрій.

Иногда крещеное имя перемънялось на другое по волъ царя; напримъръ, дъвицу Марію Хлопову, взятую въ царскій дворъ съ намъреніемъ быть ей невъстою государя, переименовали въ Анастасію; но когда государь раздумалъ и не захотълъ взять ее себъ женою, тогда она опять стала Марія.

Судьба этой несчастной красавицы, жертвы интригъ придворныхъ страстей, очень романична. Считаемъ не лишнимъ привести вкратитъ ее скорбную повъсть: Марія Хлопова была подруга дътства царя Михаила Өеодоровича, по вступленіи на престолъ царя была выбрана имъ себъ въ невъсты и жила уже въ «верху». Но вслъдствіе непріятныхъ отношеній родственниковъ Хлоповой къ Салтыковымъ, послъдніе ръпились погубить ее во что бы то ни стало. Будущую царицу окружили всякими предосторожностями, но ея враги достигли своей цъли.

Преданіе говорить, что въ селѣ Покровскомъ, куда ѣздилъ царь съ невѣстой на гулянье, онъ вручилъ Маріи на прощанье ларецъ съ сахарными леденцами и заѣдками, зная, что она ихъ любитъ, но одна изъ подкупленныхъ женщинъ подмѣнила нѣкоторыя изъ нихъ отравленными; Марія, не подозрѣвая послѣдняго, поѣла, у нея ночью явилась ужасная боль въ желудкѣ, а затѣмъ рвота и упадокъ силъ.

Недоброжелатели ея встревожили дворъ словами «черная немочь, черная немочь!» и этого было достаточно для пагубы Хлоповой. Слухи эти были приговоромъ для Маріи, слъдствіемъ котораго вышло распоряженіе сослать нареченную Анастасію «съ верху», а затёмъ послъдовалъ и указъ о сосланіи несчастной Маріи съ родственниками въ Сибирь, въ Тобольскъ.

Въ ссылкъ Марія провела, въ Тобольскъ, четыре года; послъ чего она была перемъщена по указу царя въ Верхотурье; здъсь ей дано хорошее помъщеніе, въ половинъ воеводскаго дома. Затъмъ Хлопову перемъстили по указу опять же царя изъ Верхотурья въ Нижній-Новгородъ.

Посылая послёдній указъ, государь тайно вручиль посланцу письмо къ Настасьё и нёсколько подарковъ. Царь Михаиль опять объявиль царицё-матери, что онь хочеть вступить въ бракъ съ Хлоповой, но послёдняя на то ему согласія не дала; назначенный осмотръ нев'єсты подтвердиль, что Анастасія во всемъ здорова. Салтыковы же, признанные въ этомъ дёл'є виновными, были удалены въ ссылку и подверглись опал'є патріарха Филарета Ники-

тича. Послѣ этого уже былъ посланъ въ Нижній бояринъ Шереметевъ, который и объявилъ отцу Хлоповой, что царь взять ее себѣ въ супруги не изволилъ. И повелѣно Хлоповой со всѣмъ семействомъ жить въ Нижнемъ и велѣно давать имъ кормъ противъ прежняго болѣе и ежегодно отпускать значительную сумму денегъ. Марія вскорѣ умерла, боготворимая всѣми за свою кротостъ и любовь къ ближнимъ.



Торговка полотномъ. Съ рисунка Барбъе 1806 года.

Но, возвращаясь къ Долгорукому, мы видимъ, что онъ, не смотря на недостаточность состоянія, умъть дълиться и съ другими.

Самъ князь не нажилъ ничего, отецъ его не оставилъ ему тоже наслъдственнаго богатства. Главною причиною упадка ихъ состоянія было паденіе фамиліи князей Долгорукихъ при Биронъ.

Какъ мы уже выше говорили, неожиданная кончина Петра II уничтожила могущество этой фамиліи и конфискація разв'яла все ихъ богатство.

Такимъ образомъ не смотря на свое болѣе чѣмъ скромное житье, князь И. М. Долгоруковъ иногда давалъ званые вечера или домашніе благородные спектакли, на которые къ нему пріѣзжала вся московская знать.

Театръ быль его страстью, спектакли у князя были лучшіе въ Москвъ; на его театръ играли  $\Theta$ .  $\Theta$ . Кокошкинъ, Ал. Мих. Пушкинъ, лучшіе тогдашніе актеры - любители. Самъ князь являлся всегда въ роляхъ комическихъ, его игра была превосходна, непринужденно - естественна и свободна и ничъмъ не напоминала декламаторскую игру его учителя Офрена. Глядя на него, всъ помирали отъ хохота.

Многіе изъ тоглашнихъ москвичей осуждали страсть Долгорукова играть на театръ. Это дошло до князя и онъ въ запискахъ своихъ на это обвиненіе отвъчаеть такъ. «Говорили, что мнъ не подъ лъта и несогласно съ моимъ чиномъ выходить на сцену. Объ этомъ да позволять мит поспорить. Я сдёлаю только одинъ вопросъ: позволительно ли было мнъ въ мои года и моемъ чинъ играть по цёлымъ днямъ въ карты и разоряться въ большихъ партіяхъ и съ большими господами, изъ одного подлаго имъ угожденія, или, спрятавшись дома, кое съ къмъ осущивать за жирнымъ столомъ дюжину бутылокъ шампанскаго? или, наконецъ, держать въ тайнъ сераль наложниць и наполнять воспитательный домъ несчастными жертвами? Спрашиваю: простительнее ли это театра? О! если бы я все дълалъ по примъру другихъ, я увъренъ, что меня менъе бы злословили! Мнъ было пятьдесять лъть, это правда; но я быль здоровь и живь! Я быль тайный советникь, но въ отставке; следовательно, не занимая никакой должности въ государствъ, обращался въ массу гражданъ, свободныхъ распоряжаться своими забавами!»

Въ великомъ посту у князя собиралось литературное общество, членами котораго были: С. Т. Аксаковъ, М. Н. Загоскинъ, А. А. Волковъ, А. Д. Курбатовъ и М. П. Телъгинъ. Умеръ князь Долгоруковъ въ Москвъ 4-го декабря 1823 года и похороненъ въ Донскомъ монастыръ.

Князь при жизни много писаль стихотвореній; онъ, какъ самъ выражается, сдёлался поэтомъ потому только, что ему некуда было дёвать излишество мыслей и чувствованій, переполнявшихъ его душу. Къ собранію своихъ стихотвореній онъ поставиль эпиграфъ:

Угоденъ—пусть меня читають, Противенъ—пусть въ огонь бросають! Трубы похвальной не ищу! Трудно опредълить общій карактеръ стихотвореній князя Долгорукова: по внъшней формъ они принадлежать къ лирическимъ, а по содержанію—къ сатиръ. Пъсни князя Долгорукова въ свое время многія были положены на музыку и пълись.

Изъ другихъ Долгорукихъ, занимавшихъ также видную роль при Петръ II, былъ еще князь Василій Владиміровичъ Долгоруковъ



Графъ П. С. Салтыковъ. Съ портрета, принадлежащаго графу А. П. Шувалову.

(1667—1746), крестный отецъ императрицы Елисаветы Петровны. Молодость свою онъ провелъ въ Малороссіи, гдѣ отецъ его былъ городовымъ воеводою, самъ же онъ служилъ въ корпусѣ Мазепы и затѣмъ состоялъ при Скоропадскомъ.

Князь считается однимъ изъ лучшихъ представителей боярства XVII въка; онъ былъ строгой честности и говорилъ всегда одну старая москва.

только правду. Скупой на похвалы, испанскій посоль Дюкъ де-Лиріа про него говорить слѣдующее: «фельдмаршалъ Долгоруковъ былъ человѣкъ съ умомъ и значеніемъ, честный и достаточно свѣдущій въ военномъ искусствѣ. Онъ не умѣлъ притворяться и его недостатокъ заключался въ излишней откровенности и искренности. Онъ былъ отваженъ и очень тщеславенъ, —другъ ревностный, врагъ непримиримый. Онъ не былъ открытымъ противникомъ иностранцевъ, хотя не очень ихъ жаловалъ. Велъ онъ себя всегда благородно и я могу сказать по всей справедливости, что это былъ русскій вельможа, болѣе всѣхъ приносившій чести своей родинѣ».

Князь Долгоруковъ отличался храбростью во время шведской войны и прутскаго похода; Петръ, зная его безупречную честность, выбралъ его въ предсъдатели комиссіи для разсмотрънія злоупотребленій князя Меншикова и послъдній былъ жестоко, но справедливо обвиненъ Долгорукимъ.

Долгоруковъ, будучи генералъ-поручикомъ и андреевскимъ кавалеромъ, лишился въ 1718 году, по дѣлу царевича Алексѣя Петровича, чиновъ, ленты и всего имѣнія и былъ отправленъ въ ссылку въ Казань. По розыску открылось, что онъ хулилъ Петра за строгія реформы и на него пало еще подозрѣніе, что онъ помогъ царевичу бѣжать заграницу.

Въ день коронованія Екатерины I онъ быль принять на службу полковникомъ и черезъ годъ ему были возвращены прежніе ордена и чины и даже часть имѣнія, оставшаяся послѣ раздачи другимъ липамъ.

Но Меншиковъ не могъ терпёть Долгорукаго, и онъ былъ отправленъ на Кавказъ главнокомандующимъ Низовымъ корпусомъ, расположеннымъ во вновь завоеванныхъ персидскихъ земляхъ. Князь здёсь привелъ въ подданство Россіи девять провинцій, лежащихъ на югъ отъ Каспійскаго моря, основалъ новыя крѣпости и улучшилъ состояніе нашихъ войскъ.

Съ восшествіемъ на престоль Петра II, князь быль вызванъ въ Москву и возведенъ въ фельдмаршалы, и ему подарены были богатыя волости и болье тысячи душъ крестьянъ. Но недолго князь Василій Владиміровичъ пользовался своими наградами; съ воцареніемъ императрицы Анны Іоанновны онъ впалъ, какъ и всъ Долгорукіе, въ немилость; имъніе было отобрано, самъ онъ сосланъ сперва въ Ивангородъ и затъмъ, послъ, въ Соловецкій монастырь, гдъ и пробылъ до восшествія на престолъ Елисаветы Петровны.

. Эта государыня возвратила ему все отнятое у него. Онъ умеръ въ Москвъ, въ 1746 году, бездътнымъ, имъніе его перешло къ род-

нымъ его братьямъ, въ числъ которыхъ былъ предокъ недавно скончавшагося князя Владиміра Андреевича Долгорукаго, бывшаго долгое время московскимъ генералъ-губернаторомъ.

Возвращаясь опять къ описанію «Китай-города», мы видимъ, что во времена Петра Великаго, по перенесеніи столицы въ Петербургъ, эта часть Москвы стала замѣтно падать и приходить въ разрушеніе. Стѣны Китая въ эти годы сталы обваливаться, въ башняхъ открыты были лавки мелкими чиновниками.

Къ стънамъ также были пристроены лавчонки, погреба, сараи, конюшни отъ домовъ. Нечистота при стънахъ все больше и больше увеличивалась, заражала воздухъ. Болъе всего такихъ лачужекъ и плохихъ построекъ въ этомъ центръ города было на земляхъ, захваченныхъ духовными властями. Церковное духовенство не только въ подворъяхъ, но и на церковныхъ земляхъ завело погреба, харчевни, и даже подъ церквами подълало цирюльни 100).

Начальникъ кремлевской канцеляріи, П. С. Валуевъ, входилъ къ оберъ-полиціймейстеру, А. А. Беклешову, въ 1806 году, съ прошеніемъ; послѣдній предлагалъ митрополиту Платону свести такія заведенія съ церковныхъ земель. Платонъ не согласился, представивъ въ отвѣтъ, что оттого много потерпятъ какъ церковные доходы, такъ и церковнослужители, которыхъ состояніе было весьма посредственно и близко къ бѣдному.

Особенно во всемъ Китаъ-городъ было мъсто самое грязное и неблагообразное, такъ называемое «пъвчія», большая и малая, т. е. дома, принадлежавшіе владънію синодальныхъ пъвчихъ, которые сами здъсь не жили, а отдавали постройки въ наймы. Дома эти были большею частью деревянные, раздъленные перегородками на маленькія комнаты, углы и чуланы, въ которыхъ въ каждомъ помъщалось особое заведеніе или жила семья.

Здёсь съ давнихъ поръ были «блинни», харчевни, малыя съёдобныя, трактиры, кофейныя и разныя мастерскія, чрезвычайно набитыя мастеровыми и жильцами. На случай пожара эта мёстность представляла большую опасность вслёдствіе близости къ торговымъ рядамъ и невозможности тутъ дёйствовать пожарнымъ. Въ 1804 году здёсь всё деревянныя строенія, какъ противозаконныя, были сломаны и оставленъ былъ одинъ трактиръ.

При китайской стънъ были построены 204 деревянныя лавки, въ 1783 году, съ дозволенія графа З. Г. Чернышева, а каменныя, въ 1786 г., по волъ графа Я. А. Брюса; земля для нихъ дана была безъ платы, съ тъмъ, чтобы только застроили пустое мъсто и содержали тутъ мостовую. Прочія зданія при стънахъ построены, по

словесному дозволенію оберъ-полиціймейстера Архарова, около 1780 года, а большая часть владъльцевъ и сами не знали, какъ они достались ихъ предкамъ и не имъли на нихъ никакихъ документовъ.

За ствною отъ Воскресенскихъ до Никольскихъ вороть стояли постройки не менве безобразныя. Встарину предполагали ствну отъ Никольскихъ до Варварскихъ воротъ слемать для площади и для сдвланія удобной провзжей дороги, вмёсто тогда здёсь бывшей твеной и излучистой, проходившей мимо церкви Іоанна Богослова, что подъ Вязомъ между Ильинскими и Никольскими воротами.

Отъ Варварскихъ воротъ до Москворъцкаго моста стъна была больше другихъ всъхъ, по низменности мъста и потому, что больше другихъ была заложена пристройками отъ домовъ, лавками и амбарами, такъ что одни только ея зубцы были видны. Къ этой - то стънъ больше всего стекали нечистоты, застаивались и производили смрадъ.

Скопленію нечистоть много содъйствовали фортификаціонныя земляныя укръпленія, бастіонь и ровь, которыхь въ древности никогда не было. Ими были заложены всъ стоки изъ города, издавна проведенные и прежде строго оберегавшіеся.

Въ 1807 г. часть стъны Китая въ полъ, противъ воспитательнаго дома, мимо которой былъ запрещенъ и проъздъ, обрушилась на  $2^{1/2}$  сажени, а смежныя растрескались. На починку ихъ нужно было 190,000 руб. сер. А. А. Беклешовъ еще въ 1805 году представлялъ стъну Китая съ башнями отъ воротъ Никольскихъ до Москворъцкаго моста сломать, какъ ненужную и ветхую, а на мъстъ ея сдълать бульвары для гулянья — императоръ Александръ I на это не согласился, желая сохранить всъ древнія строенія въ Москвъ въ ихъ первобытномъ видъ.

Ровь подлё стёны Китай-города быль вездё завалень мусоромь, особенно противь присутственных мёсть. Онь служиль свалкою всякихь нечистоть и ямою для окрестных жителей и прохожихь—его расчистили только въ 1802 году.





## ГЛАВА ХХІІ.

Домъ гетмана Мазены. — Любовныя похожденія этого авантюриста. — Смерть и похороны послідняго полновластнаго гетмана Малороссіи. — Лопухины. — Первая супруга Петра Перваго. — Абрамъ Лопухинъ. — Несчастная судьба Натальи Лопухиной. — Домъ бригадира Н. А. Сумарокова. — Родовая усыпальница Сумароковых. — Комнатный стольникъ И. Б. Сумароковъ. — Панкратій Сумароковъ. — Діти Василья Сумарокова. — П. П. Сумароковъ. — Ссылка въ Сибирь. — А. П. Сумароковъ. — Нісколько анекдотовъ изъ его живни. — П. С. Сумароковъ и служебная его карьера. — Ето московскій домъ съ минералогическимъ кабинетомъ.



ъ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМЪ переулкъ, на Покровкъ, гдъ теперь стоитъ лютеранская церковь св. Петра и Павла, находился нъкогда домъ малороссійскаго гетмана Ивана Степановича Мазепы, извъстнаго авантюриста Петровскаго времени.

Онъ родился въ селъ Мазепинцахъ, въ Кіевской губерніи, и происходилъ родомъ изъ малороссійскихъ дворянъ. Предокъ его, будучи полковникомъ, сожженъ поляками въ мѣдномъ быкъ, вмѣстъ съ гетманомъ Наливайкою. Мазепа воспитывался въ Польшъ у іезуитовъ и въ совершенствъ зналъ многіе иностранные языки; въ молодости онъ отличался пріятною наружностью и нравился польскимъ дамамъ.

Существуетъ преданіе, что одинъ польскій магнатъ засталь его со свою женою, приказаль разд'ять его, облить дегтемъ, обсыпать пухомъ, привязать веревками къ дикой лошади и пустить въ степь. Это случилось на границ'я Малороссіи; казаки спасли его отъ не-

минуемой смерти. Такое жестокое наказаніе не выдечило Мазепу отъ ухаживанія за чужими женами и дъвицами. Впослъдствіи мы видимъ, въ числъ многихъ обольщенныхъ имъ женщинъ, крестницу его Матрену (названную Пушкинымъ Маріею), дочь генеральнаго судьи Кочубея и родственницу короля Лещинскаго, княжну Дульскую, для полученія руки которой Мазепа хотъль привести Малороссію въ подданство польское.

Любовныя похожденія Мазепы въ его юности, подробно разсказанныя шляхтичемъ Паскомъ, не разъ служили канвою поэтическихъ вымысловъ, начиная съ Байрона, Пушкина и Булгарина. Романъ Мазепы съ дочерью Кочубея въ подробностяхъ мало извъстенъ. Повидимому, онъ сталъ сватать дочь Кочубея, Матрену, свою крестницу. Кочубей, не желая быть законопреступнымъ отцомъ и маловърнымъ христіаниномъ, на бракъ не согласился. Мазепа, однако, до того приворожилъ къ себъ крестницу, что она стала «бъгать» къ соблазнителю изъ отцовскаго дома, стала «плевать» на отца и мать.

Изъ сохранившихся «рукописныхъ грамотокъ» Мазены къ Матренъ видно, что страсть разгоралась постепенно, что у гетмана достаточно было времени одуматься. Въ одномъ письмъ, въроятно въ началъ этой любви, Мазена пишетъ: «Запечалился я, услыхавъ о твоемъ гнъвъ, что отослалъ тебя домой, а не оставилъ у себя. Посуди сама, чтобъ изъ этого вышло: во-первыхъ, родные твои не преминули бы разгласить, что, захвативъ дочь ихъ, ночью держу у себя за наложницу; а другое, оставаясь у меня, ни я, ни ты не смогли бы сохранить благоразумія, стали бы жить какъ въ бракъ живутъ, а засимъ явилось бы неблагословеніе отъ церкви и клятва, чтобъ намъ вмъстъ не жить. Куда же бы я тогда подълся? Да и тебя было бы жаль, чтобъ потомъ на меня не плакала».

Но благоразуміе стараго гетмана было недолгоє; въ слёдующихъ письмахъ встрёчаемъ уже такія фразы: «Вспомни только свои слова, вспомни свою присягу, посмотри на свою руку, которую не разъ давала мнѣ въ залогъ, что до смерти любить будешь, что будешь женою, хоть не будешь! Цёлую уста коралевіи, ручки бѣленькія, и всѣ члонки тельця твоего бѣленькаго, моя любенько коханая». Благоразуміе исчезло; Мазепа сталъ жить съ Матреною «якъ мадженство (бракъ) кажетъ». Но этого мало; соблазнивъ Кочубеевну, Мазепа, для поддержанія ея страсти, заставляль ее смотрѣть на отца и мать, какъ на враговъ.

Самъ Кочубей про страсть Мазепы писалъ къ царю такъ: «Прельщая своими рукописаными грамотками дщерь мою, непре-

станно къ своему эломыслію, посылая ей дары различные, яко единой отъ наложниць, дабы азъ отъ печали животъ погубиль; но едва не возмогъ лестію преклонися къ обаянію и чарод'янію и сотвори д'ыствомъ и обаяніемъ еже дщери моей возб'єситеся и б'єгати, на отца и матерь плевати».

Любовь Мазепы не была продолжительна; отринутая Мазепой и родными, Матрена умерла отъ горя.

Мазепа быль и женать, но о женѣ его только извѣстно, что она была вдова какого-то заднѣпровскаго шляхтича Фридрикевича;

по крайней мъръ, не разъ встръчаются въ архивныхъ бумагахъ извъстія о пасынкъ Мазепы, Криштофъ Фридрикевичъ.

Мазепа былъ росту средняго, смуглъ, худощавъ, имълъ небольшіе черные, огненные глаза, брови густыя, взоръ гордый и суровый, улыбку язвительную, усы воинственные.

Өеофанъ Прокоповичъ, знавшій лично Мазепу, описываеть его слѣдующимъ образомъ: «Мазепа былъ скрытенъ и остороженъ въ величайшей степени; но когда надо ему было вывѣдать какую тайну, онъ прикидывался



И. С. Мазепа.

когда надо ему было вывъдать сму аллегорической гравюръ дъякона Мишуры.

откровеннымъ и въ подобныхъ случаяхъ прибъгалъ обыкновенно къ вину, притворялся пьянымъ, нападалъ на хитрыхъ людей, выхвалялъ чистосердечныхъ и непримътнымъ образомъ доводилъ разгоряченныхъ виномъ до откровенности».

Намъреваясь присоединить вновь къ Польшъ Малороссію и зная, какъ жители этого края не любили поляковъ за вводимую ими унію, онъ сталъ оказывать мнимое усердіе къ православію, созидалъ каменныя церкви, снабжалъ разные монастыри и храмы богатыми утварями; любочестіе Мазепы доходило до того, что онъ на колоколахъ, иконостасахъ, окнахъ церквей и въ алтаряхъ ставилъ изображеніе своего герба.

На однихъ царскихъ вратахъ въ Кіевѣ, по словамъ Бантышъ-Каменскаго <sup>110</sup>), въ началѣ царствованія Елисаветы Петровны, еще виднѣлся портретъ Мазепы. Обманывая набожностью малороссіянъ, онъ отдалялъ у нихъ всякое подозрѣніе къ отступничеству отъ русскихъ. Когда нужно было ему бездъйствіе, то онъ притворялся тяжко больнымъ и дряхлымъ; доктора не покидали его ни на одну минуту, и онъ лежалъ въ постели, обложенный пластырями и мазями и стоналъ, и говорилъ языкомъ полумертваго человъка.

Притворныя его страданія иногда увеличивались до того, что онъ прибъгаль и къ кощунству. Такъ, не желая участвовать въ военномъ совътъ и идти съ войскомъ на подкръпленіе къ Шереметеву, онъ слегь въ постель, не поворачивался въ ней безъ помощи слугъ и просилъ кіевскаго митрополита Іоасафа пособоровать его масломъ.

Долго Мазена прикрывался мнимой своей върностью къ царю и усердіемъ къ престолу русскому, и когда Янъ Собъскій, ханъ крымскій и Станиславъ Лещинскій старались въ разное время преклонить его въ свою сторону, онъ оставался непоколебимымъ и отправлялъ въ Москву привезенныя ими бумаги.

Петръ не разъ награждалъ Мазепу по-царски; жаловалъ его кафтанами на соболяхъ, съ алмазными запонками, саблями въ драгоцънныхъ оправахъ и многими другими наградами.

Мазена два раза былъ въ Москвъ. Въ первый разъ 8-го февраля 1700 года онъ получилъ новоучрежденный орденъ св. Андрея Первозваннаго — онъ былъ вторымъ кавалеромъ этого ордена, и во второй—въ 1702 г. для поздравленія Петра съ побъдой надъ шведами при Эрестферъ. Въ 1703 году получилъ онъ отъ царя 1,900 душъ крестьянъ, а отъ польскаго короля Августа — орденъ Бълаго Орла.

Узнавъ о болъзни Мазепы, въ 1686 году, государь посылалъ ему въ Батуринъ лекаря Романа Николаева, и три года спустя новаго доктора Яна Комнина. Мазепа находился въ большомъ уваженіи у царя.

Во время провздовъ гетмана на дорогъ были разставлены для него по триста пятидесяти подводъ. Каждый день отпускалось ему въ Москвъ по восьми чарокъ вина двойного, по полведра меда варенаго, по ведру меда бълаго, по два ведра пива добраго. Свитъ были выдаваемы напитки особо.

Стряпчему Текутьеву велёно смотрёть: «чтобы гетмань и всёхъ чиновь люди, им'вющіе съ нимъ пріёхать, были во всякомъ удовольствіи и челобитья о томъ великому государю не было». Два капитана съ двадцатью четырьмя стрёльцами провожали Мазепу до границы украинской.

Осыпанный милостями Петра I, честолюбивый Мазепа завель связи съ польскимъ королемъ, которому объщалъ Украйну, и, на-

конецъ, запутавшись въ своихъ собственныхъ политическихъ разсчетахъ и боясь разоблаченія своихъ плановъ, въ 1706 году передался Карлу XII.

Измѣнническую присяту въ вѣрности королю шведскому Мазепа принялъ въ Горкахъ, мѣстечкѣ Могилевской губерніи Оршанскаго уѣзда на рѣчкѣ Пронѣ.



Ворота Крутицкаго архіерейскаго дома. Съ рисунка, приложеннаго къ «Русской Старинѣ», изд. Мартыновымъ.

По словамъ лѣтописца, у старика Мазепы сверкали еще глаза, когда онъ вошелъ къ королю. Его провожали генеральный обозный, судья, писарь, два есаула, нѣсколько полковниковъ и около тысячи казаковъ; передъ нимъ несли знаки его достоинства — бунчукъ и гетманскую булаву. Мазепа произнесъ королю рѣчъ на латинскомъ языкъ; онъ просилъ его принять казаковъ подъ свою защиту, благодарилъ Бога за то, что король рѣшился освободить Украйну и отъ московскаго ига. Послъ этого поцъювалъ

руку короля и, какъ страдавшій падагрою, получиль позволеніе състь.

Петръ Великій очень огорчился измѣною «новаго Іуды», какъ назваль его царь, и немедленно было приказано избрать новаго гетмана. Меншиковъ, взявъ Батуринъ, обратилъ въ пепелъ прекрасный дворецъ Мазепы. 12-го ноября малороссійское духовенство въ Глуховѣ, въ присутствіи государя, предало вѣчному проклятію Мазепу и его приверженцевъ.

Въ тотъ же день вынесли на площадь набитую чучелу измънника. Прочитанъ приговоръ о преступлении и казни его; разорваны княземъ Меншиковымъ и графомъ Головкинымъ жалованныя ему граматы на гетманскій урядъ, чинъ дъйствительнаго тайнаго совътника и орденъ св. апостола Андрея Первозваннаго и снята съ чучела лента. Потомъ бросили палачу изображеніе измънника; всъ топтали его ногами и палачъ тащилъ чучелу на веревкъ по улицамъ и площадямъ городскимъ до мъста казни, гдъ и повъсилъ.

Вскоръ, къ чувствительному огорченію измѣнника, князь Голицынъ овладѣлъ Бѣлою Церковью и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣми сокровищами Мазены, простиравшимися до двухъ милліоновъ; скрытое въ Печерскомъ монастырѣ богатство Мазены также досталось русскимъ.

Послѣ полтавской битвы Мазепа бѣжалъ съ Карломъ XII въ Бендеры, и когда потребовалъ Петръ отъ султана его выдачи, 22-го сентября 1709 года, Мазепа отравился. Принявъ ядъ, Мазепа велѣлъ сжечь при себѣ всѣ бумаги, находившіяся въ его ларцѣ: «Пускай одинъ я буду несчастливъ,— сказалъ онъ,— а не многіе, о которыхъ враги мои, можетъ быть, и не думали, или думать не смѣли; но судьба жестокая все разрушила на неизвѣстный конецъ!»

На третій день происходили похороны его тѣла. Впереди шли музыканты, за ними одинъ штабъ-офицеръ несъ гетманскую булаву; нѣсколько казаковъ съ обнаженными саблями окружали дроги, запряженныя въ шесть бѣлыхъ лошадей; за гробомъ слѣдовали многія казачки-плакальщицы.

Старшины и рядовые съ опущенными знаменами и обращенными внизъ ружьями оканчивали шествіе. Тъло Мазены предано землъ въ Варницъ, близъ Бендеръ; имя Мазены, проклинаемое церковью, сдълалось нарицательнымъ каждаго измънника. Послъ домъ Мазены въ Москвъ принадлежалъ брату царицы Евдокіи Өеодоровны—Абраму Өеодоровичу, извъстному ненавистнику иностранцевъ, оскорблявшему Лефорта даже въ присутствіи царя.

Шведскій резидентъ Кохенъ разсказываеть, что однажды, когда государь объдаль у Лефорта, въ жару спора Лопухинъ сталъ поносить Лефорта самыми непристойными выраженіями и, наконець, схватился въ рукопашную, и въ дракъ сильно измялъ прическу перваго адмирала.

Петръ сейчасъ же вступился за своего любимца и наказаль дерзкаго драчуна нъсколькими пощечинами. Въ первое время по женитьбъ государя на Лопухиной всъ ея родственники пользовались расположениемъ и вниманиемъ царя. Свадьба царя на Лопухиной была, по разсказамъ придворныхъ, предназначена еще царицей Натальей Кирилловной.

Обрядъ вънчанія совершался не въ Благовъщенскомъ соборъ, а въ небольшой придворной церкви св. Петра и Павла; вънчалъ царя протопопъ Меркурій.

По случаю этого брака всё родственники царицы были пожалованы царемъ въ почетныя званія и надёлены дарами. Отець царицы Евдокіи, Илларіонъ Абрамовичъ, послё бракосочетанія дочери былъ переименованъ царемъ въ Өеодора. Въ первое время послё женитьбы царь жилъ съ женою въ согласіи, но, спустя восемь лётъ, Петръ охладёлъ къ своей женё. Чёмъ провинилась царица передъ супругомъ—остается тайною посейчасъ.

Предполагать надо, что Евдокія Өеодоровна охладѣла царю оттого, что мучила его своею ревностью и упреками за привязанность къ иностранцамъ. Трудно согласиться, чтобъ безъ важныхъ причинъ Петръ рѣшился заточить свою супругу въ Суздальскій Покровскій дѣвичій монастырь. Царица Евдокія не признала осужденія царя и черезъ нѣсколько недѣль послѣ постриженія сняла монашеское платье и надѣла мірское.

Здъсь явился Степанъ Глъбовъ, красавецъ собой, сострадавшій бъдствіямъ царицы; онъ началъ ухаживать за ней, дариль ее парами и соболями; приближенные царицы помогали ему. Только когда началось дъло царевича Алексъя, царь узналъ о Глъбовъ и дълалъ Евдокіи съ нимъ очную ставку на генеральномъ дворъ и не пощадилъ царицу, приказавъ подтвердить сознаніе собственноручнымъ подписомъ.

Покровскій монастырь считается неблагонадежнымь містомъ ссылки и Евдокія переводится въ Новоладожскій монастырь, гдів, подъ страхомъ смертной казни, съ ней запрещается говорить. Ссылка ея въ Ладожскій монастырь была извістна только немногимъ и въ народів даже говорили, что она сожжена въ Петербургів, во время пожара на Конюшенномъ дворів въ 1721 году.

Въ это же время и братъ ея, Абрамъ Өеодоровичъ, былъ привезенъ въ оковахъ вмъстъ съ другими несчастными, прикосновенными къ дълу царевича, въ Петропавловскую кръпость, и 9-го декабря 1718 года надънимъ былъ исполненъ смертный приговоръ.

Лопухинъ былъ казненъ послъднимъ. Гордый братъ царицы принялъ смерть безстрашно: смъло вошелъ на эшафотъ, перекрестился и положилъ голову на плаху. Онъ все время былъ въренъ своимъ убъжденіямъ и, негодуя на нововведенія царя, упорно воздерживался отъ дълъ и отстранялся отъ службы и отказывался отъ должностей.

Три года спустя послъ этихъ казней, Берхгольцъ еще видълъ на площади шесты съ воткнутыми на нихъ головами.

Послъ смерти Петра Екатерина I приказала перевезти царицу Евдокію Өеодоровну въ Шлиссельбургъ и заточила ее въ тъсную каморку.

Берхгольцъ пишетъ, что въ 1725 году, обозрѣвая внутреннее расположеніе Шлиссельбургской крѣпости, онъ приблизился къ большой деревянной башнѣ, въ которой содержалась Лопухина. «Не знаю,—говоритъ онъ,—съ намѣреніемъ или нечаянно вышла она въ это время прогуливаться по двору. Увидя меня, она по-клонилась и громко говорила, но словъ за отдаленностью нельзя было разслушать».

Со вступленіемъ на престоль юнаго Петра II, царица была возвращена изъ ссылки. Трогательно было свиданіе бабки съ внукомъ; царица заливалась слезами и цёлый часъ не могла промолвить слова.

Измученная горемъ царица тяготилась придворной жизнью и вскорѣ переѣхала въ Москву и поселилась тамъ въ Вознесенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ. При ней былъ составленъ особый дворъ и назначенъ гофмейстеромъ Измайловъ. Она умерла 62 лѣтъ, въ 1731 году, и погребена въ этомъ же монастырѣ; на гробницѣ ея слѣдующая надпись: «1731 года, мѣсяца августа, 27-го числа, преставися раба Божія государя царя, перваго императора Петра Алексѣевича, супруга его первая Евдокія Өедоровна, родилась 17..., въ монахиняхъ Елена».

Такою же несчастною судьбою отличалась въ Елисаветинское время и Наталья Өедоровна Лопухина, бывшая замужемъ за двоюроднымъ братомъ Евдокіи. Наталья Өедоровна дочь генерала Балкъ-Полева; по словамъ современниковъ, она затмевала красотою всёхъ придворныхъ дамъ и даже возбудила зависть самой царевны Елисаветы.

Толпа поклонниковъ окружала ее; съ къмъ танцовала она, съ къмъ говорила, на кого посмотръла, тотъ считалъ себя уже счастливъйшимъ изъ смертныхъ. Изъ всъхъ поклонниковъ у ней былъ одинъ только, который обращалъ вниманіе Лопухиной, это — графъ Левенвольдъ; счастливецъ этотъ состоялъ камергеромъ высочайшаго двора при Екатеринъ І. Левенвольдъ былъ первымъ



Царица Евдокія Өеодоровна. Съ портрета, принадлежащаго графу И. И. Воронцову-Дашкову.

вельможею въ свое время, отличался щегольскою одеждою и великолъпными праздниками и вель большую картежную игру.

Въ государственныя дёла онъ не вмёшивался, но при правительницё Аннё Леопольдовнё противъ воли приняль участіе въ важнёйшихъ дёлахъ; когда Елисавета вступила на престолъ, въ тотъ же день Левенвольдъ былъ заключенъ въ крёпость и преданъ суду; его приговорили къ смертной казни, но Елисавета смятчила наказаніе лишеніемъ чиновъ, орденовъ, дворянства, имънія и ссылкою въ Сибирь, куда послъдовала за нимъ и его жена. Манштейнъ говорить, что Левенвольдъ перенесъ свое несчастіе съ удивительною твердостью.

Князь Шаховской, которому поручено было отправить его въмъсто ссылки, отзывается иначе: «Лишь только я вступиль вътемную и пространную казарму, —говорить онъ, —вдругъ неизвъстный мнѣ человъкъ обнялъ мои колъни и весьма въ робкомъ видъ, въ смущенномъ духъ говорилъ такъ тихо, что нельзя было вслушаться въ слова его: всклоченные волосы, съдая борода, блъдное лицо, впалыя щеки, оборванная неопрятная одежда его внушали мнъ мысль, что это какой-либо мастеровой, содержащійся подъ арестомъ. — Отдалите этого несчастнаго, сказалъ я сопровождавшему меня офицеру, и проводите меня, гдъ находится бывшій графъ Левенвольдъ. — «Онъ передъ вами», отвъчаль офицеръ.

«Тогда живо представились воображенію моему долговременная служба его при дворѣ, отмѣнная къ нему милость монаршая, великолѣпныя палаты его, гдѣ онъ, украшенный всѣми орденами, блисталъ одеждою и удивлялъ всѣхъ пышностью».

По словамъ Дюка де-Лирія, Левенвольдъ возвысился посредствомъ женщинъ, едва върилъ бытію Бога и жертвовалъ всъмъ для достиженія своей цъли. Но вмъсть съ тъмъ онъ былъ уменъ, великодушенъ, благороденъ въ поступкахъ, обходителенъ и умълъ придать блескъ празднествамъ императрицы. Левенвольдъ умеръ въ ссылкъ въ 1758 г.

Со ссылкою въ Сибирь Левенвольда, негодованіе и досада овладёли сердцемъ Наталіи Лопухиной, она отказалась отъ всёхъ удовольствій, посёщала только одну графиню Бестужеву, родную сестру графа Головкина, сосланнаго также въ Сибирь, и очень понятно, осуждала тогдашній порядокъ вещей. Этого было достаточно; двое приближенныхъ Елисаветы, князь Никита Трубецкой и графъ Лестокъ, ради своихъ плановъ стали искать несуществующій заговоръ противъ императрицы въ пользу младенца Іоанна! Агенты Лестока—Бергеръ и Фалькенбергъ—напоили въ одномъ изъ герберговъ подгулявшаго юнаго сына Лопухиной и вызвали его на откровенность; Лопухинъ далъ волю языку и понесъ разный вздоръ.

Изъ этого вздора Лестокъ составилъ доносъ или, лучше, мнимое Ботто-лопухинское дъло. Лестокъ и Трубецкой старались замъщать въ это дъло бывшаго австрійскаго посла при нашемъ дворъ маркиза Ботта д'Адорна, который былъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ Лопухиной, и выставить его какъ главнаго зачинщика. Концомъ процесса было присужденіе Лопухиныхъ: Степана, Наталію и Ивана бить кнутомъ, выръзать языки, сослать въ Сибирь и все имущество конфисковать.

Казнь Лопухиной описываеть аббать Шапь-Датрошь (см. стр. 77).

Казнь происходила на Васильевскомъ островъ, у зданія 12-ти коллегій, гдъ теперь университеть. Наталія Оедоровна Лопухина пострадала очень оть наказанія, потому что отбивалась изъ рукъ палача. Лишившись части языка, она могла объясняться впослъдсвіи только съ тъми, кто довольно привыкъ къ звукамъ ей голоса. При казни Лопухиной палачъ, когда вырвалъ ей часть языка, громко крикнулъ, обращаясь съ насмъшкой къ народу: «купите, дешево продамъ».

Въ ссылкъ вмъстъ съ мужемъ и сыномъ она пробыла восемнадцать лътъ; возвращена она оттуда въ 1762 году императрицею Екатериною II, и снова жила въ высшемъ свътъ, гдъ уже толпа любопытныхъ, а не поклонниковъ, окружала ее. Она умерла въ 1763 году, за пять лътъ до смерти Лопухина, изъ лютеранства перейдя въ православіе.

Въ Екатерининское время въ Бахметьевскомъ переулкъ, въ приходъ Успенія на Могильцахъ, стоялъ домъ бригадира Н. А. Сумарокова, приходившагося племянникомъ извъстному въ лътописяхъ нашей литературы А. Н. Сумарокову.

Домъ этого бригадира отличался всёми затёмми прошлаго барства и съ утра до вечера кишёль гостями и многочисленной челядью. Владёлець богатых имёній въ Пензенскомъ и Калужскомъ намёстничествахъ и болёе 3 тысячъ душъ крестьянъ, Сумароковъ жилъ какимъ-то владётельнымъ князькомъ. Такъ, отличаясь набожностью, онъ выходилъ изъ дому въ церковь съ особенною торжественностью, окруженный своимъ семействомъ и большой свитой гайдуковъ, гусаровъ, лакеевъ и женской прислуги, сопровождавшей его жену и дочерей. Такіе выходы Сумароковъ совершалъ изъ своего дома къ церкви св. Николая въ Столиахъ, гдъ погребены многочисленные родственники его фамиліи. У Сумарокова былъ большой хоръ своихъ пъвчихъ, одътыхъ въ богатые парчевые кафтаны; хоръ этотъ славился стройностью своего пънія; имъ одно время управлялъ славный композиторъ Галуппи.

Родъ Сумароковыхъ былъ извъстенъ еще въ XVI столътіи; родоначальникомъ его считается ученый иностранецъ, «зъло искусный въ землемъріи», происхожденіемъ шведъ. Изъ потомковъ его первый извъстенъ комнатный стольникъ царя Алексъя Михайловича, Иванъ Богдановичь, отличавшійся необыкновенною силою и охотничьею удалью: онъ неоднократно вступаль въ единоборство съ разсвиръпълымъ медвъдемъ, и разъ, когда на охотъ царю Алексъю Михайловичу угрожала опасность, онъ въ одно мгновеніе заслониль царя, принялъ звъря на рогатину и распороль ему животъ ножомъ.

Этотъ Сумароковъ носиль прозвище Орла—за свою лихость. Во время правленія царевны Софіи, мятежники, заговорщики противъ Петра, посадили Сумарокова въ казематы въ Дѣвичьемъ монастырѣ, истязали тамъ пытками, желая склонить его на свою сторону и, подстрекая тайно убить брата Петра, царя Іоанна, говорили: «Орелъ, убей ты намъ того орла, который часто летаетъ на Воробьевы горы». У царя Іоанна на Воробьевыхъ горахъ былъ любимый лѣтній дворецъ, который онъ очень любилъ и часто живалъ тамъ.

Измученный пытками, върный присягъ, Иванъ Сумароковъ не вынесъ страданій и подъ истязаніями скончался въ одномъ изъ застънковъ Дъвичьяго монастыря.

Меньшой его брать, Панкратій, быль вызвань впослѣдствіи Петромъ изъ каширскаго имѣнія и записанъ въ «потѣшные». По преданію, Панкратій быль такой же красавець, какъ и его брать, и не было той красавицы на Москвѣ, которая не сходила бы съ ума отъ любви къ нему.

Женитьба-послъдняго отличалась романическою подкладкой: онъ увезъ у богатаго и гордаго боярина Зиновьева единственную его дочь-красавицу. На этотъ увозъ самъ царь посмотрълъ вначалъ грозно, но, залюбовавшись на красоту новобрачныхъ, простилъ ихъ и, вдобавокъ, еще подарилъ имъ богатыя пензенскія вотчины.

Когда родился сынъ у Сумарокова, Петръ, то онъ уже не числился въ потёшныхъ, а былъ по документамъ стряпчимъ съ ключемъ. Петръ Панкратьевичъ Сумароковъ съ самаго младенчества былъ облагодътельствованъ царемъ—Петръ Великій самъ крестиль его и пожаловалъ ему на зубокъ тысячу душъ. Онъ служилъ въ гражданской службъ и умеръ дъйствительнымъ тайнымъ совътникомъ.

Крестникъ царя, Петръ Панкратьевичъ, жилъ въ своихъ богатыхъ имъніяхъ по-барски; онъ былъ женатъ на П. И. Приклонской, у него было три сына и четыре дочери. При раздълъ ихъ, богатое имъніе отца распалось на семь частей и потомъ пошло дробиться до безконечности. Надъ потомками его тяготълъ какой-то несчастный фатумъ.



Торговка старыми вещами. Съ гравюры Гейслера.

Двъ его дочери были очень несчастливы въ замужествъ. Мужъ одной изъ нихъ былъ въ свое время извъстный всей Москвъ скряга, котораго родной братъ жены его, Александръ Петровичъ, заклеймилъ именемъ Кащея и осмъивалъ въ своихъ комедіяхъ и сатирическихъ пъсняхъ, нанимая фабричныхъ пъть эти пъсни подъ его окнами. Мужъ другой былъ тоже крайне недобросовъстный человъкъ. Двъ другія дочери также были очень несчастливы и одна изъ нихъ съ горя даже помъщалась.

Но особенно преслѣдовала судьба потомковъ старшаго сына, Василія. Самъ онъ еще пользовался почетомъ и хорошимъ достаткомъ; чинъ его былъ генеральскій и занималъ онъ должность президента московской бергъ-коллегіи. По дѣламъ службы онъ жилъ постоянно въ Москвѣ и имѣніями занимался мало, поручивъ управлять ими ловкому и хитрому мошеннику, при которомъ сосѣдями, отъ которыхъ онъ бралъ взятки, и было отрѣзано имѣніе по частямъ при генеральномъ размежеваніи.

Въ то время, по разсказамъ, отръзку земли отъ прежняго владъльца дълали очень не хитро, закормивъ и задаривъ землемъра. Помнившіе генеральное размежеваніе описывали его такъ: Выъдеть, бывало, богатый помъщикъ въ поле вмъстъ съ землемърами. въ длинной линейкъ въ шесть лошадей, съ двумя форейторами, да съ вершниками въ охотничьихъ кафтанахъ и ъдеть онъ вокругъ своей дачи по смежнымъ землямъ, которыя задумалось ему захватить. Остановится гдё надо. Народъ и смежные владёльцы собраны. Землемъръ и закричитъ: «Слушайте, господа и народъ православный, воть эта вся земля, по которой мы бдемъ, принадлежить этому владёльцу», т. е. тому, съ кёмъ онъ сидитъ. — «Помилуйте, батюшка, плачуть крестьяне, эта земля съизстари наша или такого-то пом'вщика». — «Вздоръ! закричить землем'връ: это неправильно, я вижу по писцовымъ книгамъ, что земля принадлежить ему, и какъ мев законъ велитъ, такъ я отръжу». Бъдный человъкъ, у котораго отръзали землю, идетъ домой и кулакомъ утираетъ слезы, а богатый на той же межё съ землемёромъ и своими приспёшниками задаеть пиръ горой. Часто случалось, что какой нибудь сильный вельможа, отрёзавшій землю у б'ёдняка, дариль землем'ёру за это только какого нибудь иноходца или немудренаго рысачка своего завода.

У этого Василія Сумарокова быль сынь Платонь, служившій въ межевой канцеляріи; послъдній быль пристрастень къ кръпкимъ напиткамъ и впослъдствіи сошель съ ума; въ числъ его пяти дътей извъстень по своей печальной судьбъ Панкратій Платоно-

вичъ, поэть и издатель многихъ журналовъ въ свое время. Панкратій Сумароковъ до двѣнадцати лѣтъ жилъ въ деревнѣ, потомъ былъ взятъ въ Москву, въ домъ своего родственника, генералъ-маіора И. И. Юшкова, проживавшаго въ приходѣ Флора и Лавра, на Мясницкой улицѣ; здѣсь онъ получилъ блистательное образованіе съ полнымъ знаніемъ нѣсколькихъ языковъ. Когда ему исполнилось 18 лѣтъ, его отвезли въ Петербургъ и записали въ Конно-гвардейскій полкъ; черезъ годъ онъ былъ уже корнетомъ гвардіи, что въ тѣ времена составляло огромный шагъ; черезъ два года послѣ того въ Петербургъ разнесся слухъ, что гвардейскіе офицеры поддѣлываютъ ассигнаціи,—слухъ этотъ возникъ вслѣдствіе обыска, сдѣланнаго въ квартирахъ трехъ офицеровъ. Фальшивыхъ ассигнацій при обыскѣ не было найдено, но одинъ изъ нихъ признался въ сбытѣ фальшивой бумажки.

Наряженная военно-судная комиссія нашла, что это не была подд'єлка ассигнацій, а простой рисунокъ бумажки, набросанный перомъ на обыкновенной почтовой бумаг'ь. Началось разбирательство, и вотъ подробности этого д'єла. Сумароковъ сид'єлъ больной дома и скуку развлекалъ рисованіемъ копіи съ гравюры перомъ, въ это время пришелъ къ нему товарищъ по полку, Куницкій, и долго любовался его мастерской работой, наконецъ сказалъ:

— Что за страсть марать бумагу и портить глаза?

Между тёмъ какъ они разговаривали, вошель человёкъ просить денегъ на покупку провизіи. Сумароковъ досталь бумажникъ, въ которомъ было нёсколько ассигнацій, и далъ ему одну изъ нихъ.

— Вотъ, сказалъ Куницкій:—если бы ты рисовалъ ассигнаціи, тогда бы ты точно придавалъ цёну бумагі и я бы согласился, что ты ділаешь діло. Впрочемъ, я готовъ биться объ закладъ, что, не смотря на все твое искусство въ рисованіи, у тебя не достанетъ искусства нарисовать ассигнацію.

— Похожее на ассигнацію сдёлать легко, сказаль Сумароковъ, взяль ассигнацію и принялся ее срисовывать, желая доказать своему товарищу, что это не такъ мудрено для него, какъ онъ думаеть.

Роковая ассигнація была готова. На двор'є стало смеркаться. Куницкій зашель опять къ Сумарокову и тоть показаль ему нарисованную имъ ассигнацію.

— Неужели это ты нарисоваль? спросиль Куницкій, подойдя къ окну и разсматривая поддёлку.

— Натурально, очень натурально, признаюсь, я отъ тебя не ожидаль этого, и теперь согласень, что ты большой мастеръ рисовать.

- Подай же ее назадъ, сказалъ Сумароковъ:—я сейчасъ велю зажечь свъчку и мы сожжемъ ее.
- Нъть, братецъ, позволь мнъ ее разсмотръть получше на дворъ: тамъ свътлъе, я здъсь хорошо не вижу, и, не дожидаясь отвъта, Куницкій вышель изъ комнаты.

Проходить десять минуть — онъ не возвращается; Сумарокова начинаеть брать безпокойство. Онъ посылаеть человъка на дворь поискать Куницкаго. Проходить чась, Куницкаго нъть. Сумароковь приходить въ отчаяніе; наконець часа черезъ два является Куницкій, завернутый въ лисій мъхъ. Сумароковъ спрашиваеть, гдъ онъ взяль эту обновку.

— Не правду ли я говорилъ, говоритъ Куницкій,—что гораздо выгодите рисовать ассигнаціи, чтмъ картинки?

Туть онъ разсказаль, что быль въ Гостиномъ дворѣ, гдѣ, купивъ лисій мѣхъ, воспользовался темнотою лавки и отдаль за него ассигнацію, которая была нарисована совсѣмъ не для такого употребленія. Легко себѣ представить испугъ Сумарокова: онъ бранилъ товарища, просилъ его, чтобы онъ указаль ему лавку, въ которой онъ обманулъ купца, но товарищъ, наскучивъ его упреками, ушелъ, сказавъ, что это все пустяки и объ этомъ не надо думать.

На другой день пришель къ Сумарокову другой его товарищъ, Ромбергъ. Сумароковъ разсказалъ ему, какъ было все дёло, и пошелъ вмъстъ съ нимъ къ Куницкому, чтобъ уговорить его идти выкупить ассигнацію.

Но Куницкій боялся показаться купцу и сказаль, что онъ положительно отказывается его отыскать, такъ какъ за ночною темнотою навёрно не можеть отыскать лавку.

Нѣсколько дней прошло въ нерѣшимости и безпокойствѣ; но, наконецъ, безпечность юности и время уменьшили первый ужасъ. Тайна осталась между троими, и, казалось, въ самомъ дѣлѣ нельзя было опасаться, чтобы она когда либо открыласъ.

Купецъ, продавшій мѣхъ Куницкому, тотчасъ, по выходѣ его, заперъ лавку, и ассигнація, которую онъ положилъ въ ящикъ, осталась наверху прочихъ денегъ, полученныхъ имъ во время торговли того дня.

Темнота не позволила ему хорошенько разсмотрѣть бумажку, но на другой день онъ ее узналъ. Лицо послѣдняго покупщика у него хорошо врѣзалось въ памяти. Недѣли черезъ двѣ послѣ этого происшествія Куницкій разъ очень спокойно шелъ по улицѣ; вдругъ на поворотѣ, выйдя изъ-за угла, столкнулся носъ съ носомъ съ

обманутымъ имъ купцомъ. Тотъ останавливается, всматривается, узнаетъ его, кричитъ: «караулъ». Куницкій струсилъ и пускается въ оъгство; его схватываютъ, спрашиваютъ, кто онъ, и ведутъкъ Михельсону, который въ то время командовалъ полкомъ.

Тамъ онъ во всемъ признался. Посылають за Ромбергомъ и Сумароковымъ, и они подтверждаютъ сказанное имъ, и ихъ всёхъ троихъ отправляють на гауптвахту. Судившая ихъ комиссія не взяла въ оправданіе ихъ молодость и не оправдала ихъ, а приговорила къ лишенію всёхъ правъ состоянія и ссылкѣ на жительство въ сибирскіе города: перваго—какъ сбытчика фальшивой ассигнаціи, другого—какъ ея рисовальщика, третьяго — какъ укрывателя преступленія.

Исторія эта надёлала много шума въ Петербургь. Мъстомъ жительства ссыльныхъ былъ назначенъ Тобольскъ, гдё въ то время былъ губернаторомъ А. В. Алябьевъ. Последній взглянуль на молодыхъ офицеровъ не какъ на преступниковъ, а какъ на странниковъ, занесенныхъ несчастіемъ въ край чужой и далекій; онъ доставилъ имъ полную свободу, а Сумарокову далъ возможность заниматься науками и литературой, въ которой последній еще въ Петербургъ дёлалъ стихотворные опыты.

При обыскъ квартиры Сумарокова, въ числъ нъкоторыхъ его литературныхъ произведеній, были найдены сатирическіе стихи на одного изъ начальствующихъ лицъ—командира полка. Эти-то стихи, какъ носились тогда слухи, много повредили исходу его дъла. Сумароковъ въ Тобольскъ сталъ издавать журналъ «Иртышъ», превратившійся въ «Иппокрену» 112) и потомъ: «Библіотеку ученую, экономическую, нравоучительную, историческую и увеселительную»; она состояла изъ 12 довольно объемистыхъ книгъ.

Въ 1799 г. онъ выпустиль первый томъ своихъ стихотвореній. Но, не смотря на всё эти занятія, родина все мечталась невинному изгнаннику. Въ 1801 году онъ написалъ Александру I просительное письмо и получилъ прощеніе. Возвратившись въ Россію, онъ поселился въ деревнъ своей въ Тульской губерніи, гдѣ не покидалъ своихъ литературныхъ трудовъ и, въ 1803 г., издавалъ «Журналъ пріятнаго, любопытнаго и забавнаго чтенія», а въ 1804 году началъ было издавать съ Карамзинымъ «Въстникъ Европы», но вскоръ занемогъ и бросилъ его. Панкратій Сумароковъ умеръ въ 1814 году, на 49 году отъ рожденія.

Средній сынъ крестника Петра былъ изв'єстень въ л'єтописяхъ нашего театра. Александръ Петровичъ родился въ 1718 году въ городъ Вильманстрандъ, въ Финляндіи. Драматическія произведенія

Сумарокова теперь преданы забвенію, но было время, когда смотрубли на нихъ, какъ на геніальныя произведенія.

Александръ Петровичъ Сумароковъ былъ гордъ, раздражителенъ и самолюбивъ до крайности; самолюбіе его происходило не отъ пустой самоувъренности въ своемъ талантъ, но отъ успъховъ, какіе онъ имъть тогда на театръ, отъ вниманія самой императрицы и отъ похвалъ Вольтера.

Трудно обвинять въ самолюбіи и гордости человѣка, которому рукоплескали образованные люди тогдашней эпохи.

Онъ жилъ въ Москвъ на Кудринской площади и часто его видели, какъ онъ отправлялся пъшкомъ въ кабакъ черезъ Кудринскую площадь, въ бъломъ шлафрокъ, а по камзолу черезъ плечо—Анненская лента.

Современники видѣли въ немъ только человъка безпокойнаго и неуживчиваго и смѣшного. Невозможно было удержаться отъ смѣха, говоритъ одинъ изъ нихъ, видя передъ собою высокаго, стройнаго мужчину, довольно пріятной наружности, щегольски разодѣтаго, безпрестанно суетящагося, готоваго изъ-за всякой бездѣлицы разсердиться до невозможности.

Въ обоихъ карманахъ камзола у него лежалъ нюхательный табакъ: онъ то изъ одного, то изъ другого вынималъ его горстями, поспъшно нюхалъ и обильно посыпалъ имъ свой щегольской нарядъ и въ особенности тонкія кружевныя манжеты.

Трудно было также удержаться отъ смѣха, какъ этотъ господинъ изъ пустяковъ выходилъ изъ себя, топалъ ногами, кричалъ и проч. Особенно не долюбливалъ Сумароковъ подъячихъ и полицейскихъ чиновниковъ.

Разъ на подмосковной дачѣ Волынскаго, въ Троицынъ день, простой народъ веселился, пѣлъ и гулялъ. Полиція вздумала вмѣ-шаться и унимать развеселившихся мужичковъ и грубо расталкивать ихъ. Сумарокова это сильно раздосадовало; онъ вскочилъ на какую-то скамейку и закричалъ полицейскимъ: «Наша матушка бережетъ народъ, а вы что тутъ вздумали озорничать!» Пріятели еле могли его увести.

Онъ долго не могъ успокоиться и все твердилъ: «Да развъ можно позволять полиціи такъ расталкивать народъ! Въдь это такіе-жъ люди, какъ и мы». Онъ, напримъръ, не могъ хладнокровно слышать, если въ какомъ нибудь домъ прислугу называли «хамовымъ отродьемъ». Стоило только сказать эти два слова, какъ онъ весь краснъть и, забывая въ досадъ проститься съ хозяевами, бъжалъ вонъ изъ дома.

Сумароковъ не боялся сильныхъ вельможъ тогдашняго времени. Онъ много перенесъ отъ своего бъщенаго, неукротимаго, но при всемъ томъ добраго и великодушнаго характера. Сумароковъ умеръ въ бъдности въ Москвъ; никто изъ родныхъ его не пришелъ отдать ему послъдняго долга, за исключеніемъ только одного дальняго родственника, Юшкова; похоронили его московскіе актеры на свой счетъ; могила его на кладбищъ Донского монастыря—ее отыскать нельзя, въ ней лежитъ другой покойникъ.

Женатъ Сумароковъ былъ два раза: въ первый разъ на бывшей фрейлинъ Екатерины, когда послъдняя была еще великой княгиней; второй разъ Сумароковъ былъ женатъ чуть ли не на своей кухаркъ.

Въ сочиненіяхъ Сумарокова есть сторона очень важная и любопытная: это взглядъ на любовь и женщину. Женщина русская, только что выпущенная изъ терема, была, въ XVIII въкъ, еще страннымъ явленіемъ въ обществъ, не смотря на стеченіе многихъ благопріятныхъ обстоятельствъ. Каковы были, по большей части женщины того времени — мы можемъ судить по современнымъ запискамъ, напр., хоть по письмамъ леди Рондо. Преобладающихъ типовъ было два: щеголиха и не совствить еще освободившаяся отъ идей XVII въка женщина.

Оба типа выводимы были много разъ Сумароковымъ, напримъръ: Деламида (въ «Пустой ссоръ») и Минодора («Мать совмъстница дочери»), щеголиха и Хавронья (въ «Рогоносиъ по воображенію»)— совершенно старо-русская барыня.

Такъ представлялъ Сумароковъ отрицательные женскіе типы; но у него есть стремленіе представить и положительный типъ.

Такой типъ онъ представляль въ своихъ трагедіяхъ и, разумѣется, создаль типъ идеальный, въ которомъ преобладаетъ нѣжность и вмѣстѣ съ тѣмъ върность долгу, такъ что часто драма происходитъ отъ столкновеній этихъ чувствъ.

Выводя въ трагедіяхъ женщину, Сумароковъ изображаєть и любовь. Любовь въ его представленіи отзываєтся большою сентиментальностью. Причина понятна и происходило это, разум'єтся, большею частью всл'єдствіе подражанія, а подражать въ этомъ случає приходилось потому, что д'єйствительность была слишкомъ далека отъ идеала.

Поэтому не удивительно, что героини трагедій Сумарокова, какъ и Озерова, отзываются Расиномъ, а паступки—Фонтенелемъ.

Извъстенъ въ лътописяхъ дворцовыхъ событій восемнадцатаго въка еще Петръ Спиридоновичъ Сумароковъ (родился въ 1705 году,

умеръ въ 1786 году). Въ началъ своей карьеры онъ служилъ камеръ-юнкеромъ у Гольштинскаго герцога, послъ былъ посылаемъ въ Митаву Ягужинскимъ и врагами Долгорукихъ увъдомить герцогиню курляндскую Анну Іоанновну, что она можетъ принять условія верховниковъ, а при восшествіи на всероссійскій престоль ихъ уничтожить. Сумароковъ хотя и успъть исполнить порученіе, на обратномъ пути былъ однако задержанъ княземъ Василіемъ Лукичемъ Долгорукимъ, закованъ въ кандалы и чуть ли не наказанъ батогами, и освобожденъ былъ только прибывшею въ Москву императрицею Анною Іоанновною. Не смотря на свое усердіе, онъ не былъ любимъ императрицею.

Эта нелюбовь объясняется тёмъ обстоятельствомъ, что Сумароковъ служилъ при ненавистномъ ей гольштинскомъ дворѣ. Сумароковъ былъ впослѣдствіи оберъ-шталмейстеромъ, при Елисаветѣ и Екатеринѣ II, и, кромѣ этого, состоялъ директоромъ ІНляхетнаго кадетскаго корпуса.

Сумароковъ быль также въ въчной враждъ съ Орловыми и въ силу этого обстоятельства жиль всегда, какъ недовольный дворомъ, въ Москвъ. Домъ его въ Москвъ былъ невдалекъ отъ Лубянской илощади и отдъланъ былъ роскошно; владълецъ его обладалъ оченъ корошимъ минералогическимъ кабинетомъ, въ числъ ръдкостей котораго былъ огромный кусокъ магнита, державшій двухъ-пудовой якорь. Магнитъ этотъ былъ подаренъ ему Никитой Акинфіевичемъ Демидовымъ. По смерти Сумарокова, эта диковинка была поднесена императрицъ Екатеринъ II.





Село Измайлово въ XVIII столътіи. Ов весьма ръдкой гравори того времени.





## ГЛАВА ХХІІІ.

Бульварная Москва до пожарной эпохи.



В ПЕРВЫХЪ ГОДАХЪ нынѣшняго столѣтія, въ Москвѣ, появились сатирическія стихотворенія, написанныя на тогдашнее общество; обыкновенно стихи эти, или, вѣрнѣе, вирши, затрогивали излюбленныя мѣста прогулокъ москвичей: вокзалъ, Тверской бульваръ и Прѣсненскіе пруды. Тогда въ Москвѣ существовалъ только одинъ бульваръ—Тверской, насаженный березками. Позднѣе березки замѣнили липами и устроили другіе бульвары уже послѣ нашествія французовъ.

На бульваръ и въ другія мъста въ то время являлись москвичи каждый день. Гуляли они, держа шляпы подъ мышкою, потому что высокая прическа, пудра, помада и шпильки, особенно у дворянъ, слъ-

довавшихъ законамъ моды, такъ отягчали и парили головы, что невозможно уже было, особенно лътомъ, ходить съ накрытой головой.

Купцы и нечиновный людъ стояли рядами по бульвару, не сближаясь съ аристократіею; у купцовъ, ходившихъ въ нѣмецкомъ платъѣ, на шляпахъ были темныя кокарды, у дворянъ съ такими же пуговками свѣтлыя. Вельможи носили чванливо звѣзды на плащахъ, камзолы ихъ были по большей части красные, съ позументами, съ разволочеными ключами на спинахъ. Орденскіе знаки и ленты въ то время не покидали, даже когда ѣзжали въ баню.

старая москва.

64

Встръчались тогда на улицахъ во множествъ и бригадиры, въ своихъ бълоплюмажныхъ шляпахъ; отставные военные носили панталоны изъ трико въ обтяжку и высокіе гусарскіе сапоги съ кистями; на фракахъ были пуговки золотыя, воротники торчали высокіе, жабо тоже большое, часовыя цъпочки двъ, со множествомъ огромныхъ печатей; у нъкоторыхъ были кожаныя перевязи, а у большей части франтовъ виднълись въ ушахъ серьги.

Молодежь ходила обыкновенно въ очкахъ, неръдко сильно набъленная, нарумяненная и съ насурмленными бровями; у нъкоторыхъ изъ военныхъ были придъланы искусственныя плечи, чтобы казаться молодцоватъе.

Чтобы прослыть модникомъ, тогда нужно было имъть своихъ собственныхъ лошадей съ рыдваномъ, въ которомъ иной повъса и катался цълый день:

Съ кладбища на сговоръ, съ крестинъ на погребенье,

Съ бульвара на пруды, съ прудовъ въ дворцовый садъ и т. д.

Въ описываемую нами эпоху прекрасный полъ появлялся на улицу одётый въ очень короткія платья, почти открытыя, на зарукавьяхъ были змёйки, пояса находились очень высоко, почти у самой груди; косы въ то время были обрёзаны, головы завиты барашками. Нёкоторыя модницы попадались съ гребенками въ курчавыхъ волосахъ величиною до полу-аршина; у пожилыхъ дамъ волосы были взбиты башней и на лбу виднёлось нёсколько мушекъ.

Въ первый разъ уличная сатира коснулась москвичей въ девяностывъ годахъ прошедшаго столътія. Въ это время въ Москвъ хошелъ въ большую моду «англійскій вокзалъ». Послъдній стоялъ близь Рогожской заставы и Дурного переулка.

Мъсто это теперь застроено домами послъ пожара 1812 года. Вокзалъ содержалъ иностранецъ Медоксъ, происхожденіемъ грекъ или англичанинъ.

Въ вокзалъ быль устроенъ красивый лътній театръ; туть играли небольшія комическія оперетки и такія же одноактныя комедіи. За представленіемъ на театръ слъдовалъ баль или маскарадъ, который заканчивался хорошимъ ужиномъ; за входъ въ вокзалъ платили одинъ рубль мъди, а съ ужиномъ пять рублей.

По обыкновенію, сюда стекалось до пяти тысячь челов'якъ и бол'єв. Вокзальный театръ быль приготовительнымъ для молодыхъ артистовъ; зд'ясь они учились и испытывали свои способности передъ публикою. Для открытія вокзала В. И. Майковъ сочиниль небольшую оперу: «Аркасъ и Ирика», къ ней написалъ музыку

Керцелли. Этотъ капельмейстеръ и композиторъ, какъ уже говорено было раньше, былъ глухой, но зналъ свое дёло превосходно.

Въ этомъ вокзалѣ часто гулялъ плѣнный шведскій адмиралъ графъ Вахтмейстеръ, взятый адмираломъ Грейгомъ 6-го іюля 1788 года, близь острова Гохланда, вмѣстѣ съ 70-ти-пушечнымъ кораблемъ «Prince Gustave».

Присутствіе на гуляньяхъ Вахтмейстера возбуждало самое нескромное любопытство. За нимъ бъгали толпами женщины. На это неизвъстнымъ обличителемъ было написано слъдующее стихотвореніе:

Умы дамски возмутились, У всёхъ головы вскружились, Какъ сказали, что въ вокзалъ Будетъ шведскій адмиралъ.

Далъе зоилъ пълъ:

Дочерей и внукъ толкаютъ, Танцовать съ нимъ посылаютъ: «Пошла, дура, не стыдись, Съ адмираломъ повертись»!

Въ пъснъ также говорилось, что шведскій адмираль весьма неосторожно сдълаль какой-то дам'я глазки. Здъсь пінта уже впадаль въ оплошность. Графъ Вахтмейстеръ быль кривъ и не могъ дълать глазки.

Впослъдствіи императрица Екатерина II, разсердившись на шведскаго короля, приказала плъннаго адмирала взять изъ Москвы и отослать въ Калугу.

На этотъ вокзалъ была сложена еще другая пѣсенка, въ которой была воспѣта какая-то «знатная и многолѣтняя богатая барыня», которая мастерски переманивала жениховъ отъ невѣстъ. Въ пѣснѣ говорилось, что «она сперва приголубливала ихъ сама, а потомъ, скучая то тѣмъ, то другимъ, впослѣдствіи выдавала ихъ за такихъ невѣстъ, за какихъ хотѣла, со своимъ приданымъ», и т.д..

Авторомъ этихъ стихотвореній въ то время называли молодого Мамонова, только не графа М. А. Дмитріева-Мамонова, а служившаго подъ его начальствомъ; тогдашній московскій главнокомандующій графъ И. В. Гудовичъ посадилъ Мамонова подъ аресть.
Это взорвало Дмитр. Мамонова и онъ въ сенатѣ, послѣ засѣданія, наговорилъ дерзостей Гудовичу; послѣдній пожаловался
на него императору.—Впослѣдствіи стихи эти приписывали одному
молодому военному красавцу, сатира котораго въ то время заставляла трепетать многихъ и отворяла ему двери во всѣ дома, со
многими привилегіями.

Тогда считали благоразумнъе обезоружить автора гостепріимствомъ, чъмъ мстить или бъжать отъ него. Гдъ появлялся этотъ красавецъ, тамъ, по словамъ современника, и настоящій поэтъ прижимался къ углу.

Всякій боялся попасть въ стихи къ риемоплету, который, пожалуй, навяжеть ему жену дуру «Өетинью» или назоветь въ своихъ виршахъ и самого скотомъ. Про этого воина-красавца тогда всё знали, что онъ не отличается нравственною чистоплотностью, и что побёды его самаго мирнаго сорта у какой-то пребогатой графини, предавшейся ему и сердцемъ, и карманомъ. Тогда не про ходило ни одного дня, въ который бы этотъ ловеласъ не притащилъ отъ старухи брилліантовъ или денегъ къ зеленому столу и не поставилъ бы всего этого къ ногамъ карточныхъ дамъ.

Выль у этого молодца и пріятель, всегда готовый къ его услугамь; это быль товарищь его по оружію; послѣдній только и зналъ, что дуэли; вѣчно зашнурованный рукавъ сюртука, два большихъ шрама: одинь—на щекѣ, другой—на бородѣ свидѣтельствовали о его подвигахъ на такомъ бранномъ поприщѣ. Кажется, намекъ о немъ находимъ у графа Л. Н. Толстого, въ его романѣ «Война и Миръ». Затѣмъ, позднѣе, авторами бульварнаго острословія были два извѣстныхъ тогда въ высшемъ обществѣ молодыхъ человѣка, А. Д. Копьевъ и С. Н. Маринъ.

Первый изъ нихъ былъ сынъ пензенскаго вице-губернатора Д. С. Копьева; говорили, что нослъдній былъ еврейскаго происхожденія, но върно только то, что онъ принадлежалъ къ числу благородно-мыслящихъ людей.

Про сына Копьева, котораго тогда знала вся Россія, пишетъ князь Долгоруковъ 113), что онъ славился необыкновеннымъ пострѣльствомъ, былъ уменъ, остеръ, хорошій писецъ, «ну, просто сказать, петля». Кто не помнитъ его безчисленныхъ проказъ? Славиться такими проказами онъ сталъ почти въ юношескую пору своей жизни.

Про него существуеть разсказъ, что разъ, въ бытность свою въ караулѣ во дворцѣ, онъ побился объ закладъ съ товарищами, что тряхнетъ косу императора Павла за обѣдомъ. И однажды, будучи при немъ дежурнымъ за столомъ, схватилъ онъ государеву косу и дернулъ ее такъ сильно, что государь почувствовалъ боль и гнѣвно спросилъ, кто сдѣлалъ. Всѣ были въ испугѣ. Одинъ онъ не смутился и спокойно отвѣчалъ:

— Коса вашего величества криво лежала, я позволилъ себъ выпрямить ее.



Тверской бульваръ въ начать импешинго столейи.

— Хорошо сдёлаль, сказаль государь,—но все же могь быты сдёлать это осторожнёе.

Тѣмъ все и кончилось 114).

Князь Вяземскій разсказываеть: Въ другой разъ Копьевъ бился объ закладъ, что онъ понюхаетъ табаку изъ табакерки, которая была украшена брилліантами и всегда находилась при государѣ. Однажды, утромъ, подходить онъ къ столу возлѣ кровати императора, почивающаго на ней, беретъ табакерку, съ шумомъ открываетъ ее и, взявъ шепотку табаку, съ усиленнымъ фырканіемъ суетъ въ носъ.

- Что ты дълаешь, постръль? съ гнъвомъ говорить проснувшійся государь.
- Нюхаю табакъ, отвъчаетъ Копьевъ. Воть восемь часовъ уже дежурю; сонъ начиналъ меня одолъвать. Я надъялся, что это меня освъжитъ, и подумалъ лучше провиниться передъ этикетомъ, чъмъ передъ служебною обязанностью.
- Ты совершенно правъ, говоритъ Павелъ,—но какъ эта табакерка мала для двухъ, то возьми ее себъ.

Вигель говорить про Копьева, что онъ принадлежаль къ числу тогдашнихъ молодыхъ людей, которые щеголяли безбожіемъ и безнравственностью, но болье въ ръчахъ, чъмъ въ поступкахъ, и это давало имъ видъ веселаго, но нестерпимаго безстыдства: Копьевъ же старался и ихъ превзойти. Будучи офицеромъ въ Измайловскомъ полку, онъ прославился насмъщками надъ честнымъ и довольно строгимъ, но не отличавшимся умомъ начальникомъ своимъ—Арбеневымъ. Ему все сходило съ рукъ по-добротъ этого начальника.

Репутація его, какъ остряка и балагура, дошла до князя Зубова; послѣдній, по примѣру князя Потемкина, имѣлъ свиту огромную, составленную изъ адъютантовъ, ординарцевъ и т. д. Онъ помѣстилъ при себѣ и Копьева, который въ продолженіе послѣднихъ лѣтъ царствованія Екатерины, пользуясь безнаказанностію, проказилъ немилосердно; Копьевъ былъ еще довольно молодъ, а молодости многое прощается. Проказничалъ же онъ болѣе рѣчами.

По вступленіи Павла на престоль, Копьевь остался безь опоры со своими пресловутыми фарсами. Всѣ тогда роптали на перемѣну мундирной формы по старинному прусскому образду, и Копьевь выкинуль штуку: заказаль себѣ въ преувеличенномъ видѣ все: ботфорты, перчатки съ раструбами, прицѣпилъ уродливыя косу и букли и въ этомъ шутовскомъ нарядѣ явился къ императору, который, впрочемъ удовольствовался тѣмъ, что виновнаго

посадиль на сутки подь аресть и велёль отправить въ драгунскій полкь, который стояль въ Финляндіи.

Анекдотовъ про Копьева была куча; онъ не унимался: по старой привычкъ не переставалъ врать и проказничать. Это ему даромъ не прошло и онъ вскоръ былъ разжалованъ въ рядовые и записанъ въ гарнизонный полкъ въ Финляндіи.

Въ бытность рядовымъ, онъ влюбился въ дочь одного богатаго помъщика; впослъдствии императоръ Павелъ сжалился надъ нимъ и приказалъ его отставить отъ службы съ его прежнимъ подполковничьимъ чиномъ, но оставить его на жительствъ въ Финляндіи.

Въ первые мъсяцы царствованія Александра I онъ быль возвращень изъ ссылки и сравненъ съ чинами его сверстниковъ; ему прямо быль данъ чинъ генералъ-маіора.

Въ пожилыхъ годахъ онъ отличался необыкновенною скупостію; какъ самъ онъ, такъ и его люди были оборваны, въ заплаткахъ и засалены. Онъ въкъ проходилъ въ зеленомъ фракъ; тогда увъряли, что послъдній былъ сшитъ изъ остатковъ съ билліардовъ и что замътны были даже пятна, напоминающія мъста, гдъ становились шары.

Разсказывали, что онъ, чтобы убъдить крестьянъ своихъ внести ему разомъ годовой оброкъ, говорилъ имъ, что взносъ будетъ послъдній, а что съ будущаго года станутъ они уплачивать всё повинности и отбывать воинскую поставкою одной клюквы.

Копьевъ былъ извъстенъ не одними только остротами, но не менъе также и худобою своей малокормленной четверни лошадей. Князь Вяземскій разсказываеть:

«Однажды ѣхалъ онъ по Невскому проспекту, а Сергѣй Львовичъ Пушкинъ (отецъ поэта) шелъ пѣшкомъ по тому же направленію. Копьевъ предлагаеть довезти его.

— «Благодарю, отвъчалъ Пушкинъ,-но не могу: я спъту».

Копьевъ былъ очень смуглъ, съ черными выразительными глазами, которыми поминутно моргалъ; говоря, онъ нѣсколько картавилъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отчеканивалъ слова свои съ какимъ-то особеннымъ удареніемъ. Онъ любилъ, какъ говорили тогда, русить иностранныя слова; онъ выдумалъ слово «апропѣе»; про лифляндскихъ помѣщиковъ говорилъ онъ, что у кого изъ нихъ болѣе помѣстьевъ, тотъ и «фоннѣе».

Вигель говорить, что онъ всегда остриль надъ семейными и супружескими добродътелями, и для краснаго словца не щадиль ни отца, ни матери, ни сестерь, къ которымъ, впрочемъ, какъ и къ дътямъ своимъ, былъ нъжно привязанъ и женъ своей въренъ и преданъ.

Особенно много доставалось отъ Копьева графу Хвостову; послъдній его иначе не называль, какъ «съ позволенія сказать». Копьевь умерь 5-го іюля 1846 года. Помимо множества сатирическихъ стихотвореній, которыя писаль онъ не для печати, извъстны его комедіи: «Обращенный мизантропъ или лебедянская ярмарка», въ 5 дъйствіяхъ, Спб. 1791 г. и «Что наше, таво намъ и не нада», ком. въ 1 дъйствіи, Спб. 1794 г., затъмъ: «Княгиня Муха» и другія. Всъ эти пьесы были играны въ свое время на театръ съ успъхомъ. Братъ его, М. Копьевъ, извъстенъ какъ переводчикъ многихъ романовъ.

Другой такой же свътскій шутникъ, веселый товарищъ и образованный человъкъ, владъвшій стихомъ очень бойко, хотя писалъ довольно небрежно и мало для печати, былъ Сергъй Никифоровичъ Маринъ, преображенскій офицеръ.

Въ бытность въ Преображенскомъ полку портупей-юнкеромъ, Маринъ какъ-то на вахтъ-парадъ, на площади Зимняго дворца, проходя мимо императора Павла, сбился съ ноги, государь прогнъвался и разжаловалъ его въ рядовые. Спустя нъкоторое время, стоялъ онъ на часахъ у проъзда императора, государь замътилъ молодца солдата, который отдалъ ему честь.

— Кто этотъ молодецъ?

Тогда ему доложили, что это разжалованный дворянинъ.

— Маринъ, сказалъ государь:—поздравляю тебя прапорщикомъ и ударилъ его по плечу.

Маринъ оставался въ ротъ его величества въ Преображенскомъ полку до смерти Павла. Впослъдствіи онъ былъ флигельадьютантомъ Александра I и игралъ блистательную роль въ кругу петербургской молодежи.

Еще въ концѣ царствованія Екатерины II и при Павлѣ I стали появляться разныя шуточныя стихотворенія его, по большей части пародіи на извѣстныя тогда оды Ломоносова и Державина. Большая часть его сатирическихъ стихотвореній посвящена описанію разныхъ личностей; изъ числа такихъ стихотвореній въ свое время большою извѣстностью пользовалась его ода на учителя исторіи въ кадетскомъ корпусѣ Гаврила Васильевича Геракова 115). Маринъ былъ другомъ Ал. Львовича Нарышкина, въ домѣ котораго и жилъ почти безвытадно. Маринъ скончался 36 лѣтъ отъ роду и похороненъ въ Невской лаврѣ, на Лазаревскомъ кладбищѣ.

Въ старые годы въ Москвъ, до появленія Грибоъдова и Пушкина, жадно переписывались сотнями рукъ сатирическія стихо-



Московскій почтамтъ на Мясницкой улицѣ.

Съ латографів пачала ныпѣшняго столѣтія.



творенія, написанныя на Тверской бульваръ, Пръсненскіе пруды и т. д. Стихи эти не отличались литературными достоинствами, но злость и ругательства, какъ говоритъ князь Вяземскій, современникъ той эпохи, тогда имъли соблазнительную прелесть въ глазахъ почтеннъйшей публики.

Самыми популярнъйшими въ то время стихами были—на Тверской бульварь; воть образчики этого бульварнаго остроумія:

«Жаль разстаться мий съ бульваромъ! Туда не хотя идешь... Тамъ на милыхъ смотришь даромъ, И утёхи даромъ рвешь.

Вездъ группою прекрасны Представляются глазамъ, А сколь стрълы ихъ опасны И сколь пагубны сердцамъ.

Тамъ въ зелененькомъ корсетѣ Тихо Дурова идетъ, Ее въ плисовомъ жилетѣ Братецъ подъ руку ведетъ.

Оба нъжно воздыхають И бульварь ужь имъ не милъ, Отъ любви они страдають, Цълый свъть для нихъ постыль...

Д. П. Дуровъ, о которомъ здёсь говорится, былъ владимірскій и тамбовскій пом'єщикъ, оба—братъ и сестра—отличались глупостью и большимъ суев'єріємъ, притомъ Дуровъ былъ еще большой охотникъ до всякихъ церемоній; про него изв'єстный поэтъ того времени, князь И. М. Долгорукой, написалъ комедію «Дурыломъ» <sup>116</sup>).

Далъе бульварный пъснопъвецъ рисуетъ большого франта Ив. Анд. Евреинова, богатаго московскаго домовладъльца, вышедшаго изъ купечества имъвшаго два дома на Тверской улицъ, гдъ теперь дома Мамонтова и Фирсанова.

Къ нимъ Евреиновъ прекрасный Тожъ подъ пару подстаеть, Женщинъ милыхъ врагъ опасный, Склоня голову, идетъ...

Евреиновъ служилъ въ главномъ кригсъ-комиссаріатѣ; онъ былъ большой Донъ-Жуанъ своего времени, ходилъ вѣчно раздушеный и накрашеный. Позднѣе его изображеніе находимъ и у Долгорукова, въ его сатирѣ. Вотъ и пятистишіе по его адресу:

CTAPAH MOCKBA.

65

...... Душистый автомать, Ходячій косметикь, простегань весь на ваткѣ, Мурашки не стряхнеть безь лайковой перчатки, Чинится день и ночь, напудренный скелеть, Поношень какь букварь и старь какъ этикеть!

Евреиновъ былъ изъ числа тѣхъ «бульварныхъ лицъ», по выраженію Грибоѣдова— «которые полвѣка молодятся».

Слёдуя далёе, въ бульварной сатирё находимъ изображенія и другихъ изв'єстныхъ личностей того времени:

Вотъ Анюта Трубецкая
Сломя голову б'вжить,
На вс'в стороны кивая,
Вс'вхъ улыбками даритъ.
За ней д'вдушка почтенный
По сл'вдамъ ея идетъ,
Нокой внучки драгоц'внюй
Пуще глазу бережетъ.
В'втерокъ ли тихо в'ветъ—
Онъ платочкомъ заслонитъ,
Или солнце жарче гр'ветъ—
Онъ отъ жару защититъ.

Трубецкой, князь Сергъй Николаевичъ, отставной генералъ-поручикъ, жилъ на Покровкъ; домъ князя, по странной архитектуръ, называли: «домъ-комодъ», а по дому и все семейство Трубецкихъ «Трубецкіе-Комодъ». Князь Вяземскій <sup>117</sup>) говоритъ, что Москва тогда особенно славилась прозвищами и кличками своими (Этотъ обычай, впрочемъ, встръчался и въ древней Руси). Такъ былъ въ Москвъ князь Долгоруковъ «Балконъ», прозванный такъ по сложенію своихъ губъ. Былъ князь Долгоруковъ «Каламбуръ», потому что онъ каламбурами такъ и сыпалъ. Былъ еще князь Долгоруковъ l'enfant prodigue, который въ теченіе немногихъ лътъ спустилъ богатое наслъдство, полученное отъ отца. Дочь его была прозвана:

> Киргизкайсацкая царевна, Владычица Златой орды,

потому что въ ея красивомъ и оживленномъ лицѣ было что-то восточное. Была еще красавица княгиня Масальская (домъ которой былъ на Мясницкой) la belle sauvage—прекрасная дикарка. Мужъ ея, «Князь-мощи», потому что онъ былъ очень худощавъ. Затѣмъ извѣстенъ былъ въ Москвѣ «Раевскій», уже довольно пожилыхъ лѣтъ, котораго не звали иначе, какъ «Зефиръ Раевскій», потому что онъ вѣчно порхалъ изъ дома въ домъ. Наѣзжалъ еще въ Москву помѣщикъ Сибилевъ, краснолицый и очень толстый, который являлся

безмолвно на бульварахъ и имѣтъ привычку въ театрахъ ходить по ложамъ всѣхъ знакомыхъ, что тогда не принято было въ свѣтѣ. По краснотѣ лица и круглой его фигурѣ онъ былъ названъ «арбузъ», а по охотѣ его лазить по ложамъ «ложелазъ»; послѣдняя кличка



Настънная башня въ Московскомъ Кремлъ. Съ рисунка, приложеннаго къ «Русской Старинъ», изд. Мартыновымъ.

была смъщнъе: она напоминала ловеласа, на котораго Сибилевъ быль совсъмъ не похожъ.

Былъ еще князь Трубецкой по прозванію «Тарара», потому что это слово было его любимая и обыкновенная поговорка. Существоваль еще одинъ Василій Петровичъ, котораго всё звали Василисой

Петровной. Были на Москвъ баре, которыхъ называли одного неаполитанскимъ королемъ, а другого «польскимъ»; первый былъ генералъ Бороздинъ, имъвшій много успъховъ по женской части, второй былъ Ив. Никол. Корсаковъ, одинъ изъ временщиковъ парствованія Екатерины II, прозванный за то королемъ польскимъ, что всегда по жилету носилъ ленту Бълаго орла.

Далъе бульварный борзописецъ пълъ:

А за ними адъютантомъ Князь Голицынъ тамъ бѣжитъ. Съ камергерскимъ своимъ бантомъ Всѣхъ насъ со смѣху моритъ.

Этотъ князь Голицынъ, въ концѣ минувшаго и началѣнынѣшняго вѣка, славился своими забавными и удачными карриктурами на тогдашнее общество; въ молодую свою пору онъ былъ соперникомъ Карамзина по части сердечныхъ похожденій.

По разсказамъ одного изъ современниковъ 118) нашего исторіографа, послёдній, проживая въ описываемые нами годы въ Москвъ, вель образъ жизни, общій всёмъ молодымъ людямъ: вставалъ рано, въ 6 часовъ утра, одёвался тотчасъ если не во фракъ, то въ бекешь, въ сюртукъ его ръдко видали, и шелъ въ конюшню, смотрълъ свою верховую лошадь, заходилъ въ кухню поговорить съ поваромъ, затъмъ возвращался въ кабинетъ и занимался тамъ до 12 часовъ, завтракалъ и потомъ тхалъ верхомъ, обыкновенно по бульварамъ; здъсь встръчали его друзъя и они тхали вмъстъ.

Ни въ какое время года-ни осенью, ни зимою, ни въ дождь, ни въ вътеръ-прогулка эта не прерывалась. Зимою костюмъ Карамзина былъ слъдующій: бекешь подпоясывалась краснымъ шелковымъ кушакомъ, на голову надъвалась шапка съ ушами, на руки-рукавицы, на ноги-кеньги; такъ что ноги съ трудомъ входили въ стремена. Прогулка длилась часъ. Въ гости онъ вздилъ ръдко и то къ людямъ самымъ близкимъ. Говорилъ Карамзинъ тихо, складно, въ спорахъ не горячился. Взглядъ его на вещи былъ добрый и снисходительный, хотя вибств съ темъ въ немъ было глубокое чувство правды и независимости; росту Карамзинъ былъ средняго; видомъ онъ былъ худощавъ, но не блъденъ; на впалыхъ щекахъ его игралъ румянецъ здоровья, свѣжія губы и пріятная улыбка выражали привътливость, а въ свътло-карихъ его глазахъ виденъ былъ умъ и проницательность. Въ сорокъ лътъ волосы у него уже ръдъли, но не серебрились еще и онъ ихъ тщательно зачесывалъ. Одъвался онъ просто и всегда опрятно. Обыкновенно на немъ былъ бълый галстукъ, бълыя гофрированныя манжеты,

жилеть съ полустоячимъ воротникомъ, казимировый, оранжеваго цвъта съ узорами панталоны въ сапоги съ кисточками. У него не было тогда камердинера, а горничная Наташа; гардеробъ его висъть въ кабинетъ въ переднемъ углу; въ стъну были вбиты гвозди и на нихъ висъли шуба, шинель или по тогдашнему капотъ, бекешъ, кушакъ и шапка. Карамзинъ былъ необыкновенно любезенъ со всъми, поклоны отдавалъ первый, тихо снималъ шляпу и т. д.

Допожарная Москва на улицахъ поражала роскошью и картинностью женскихъ уборовъ и нарядовъ; на шеяхъ и на груди и платьяхъ знатныхъ барынь укладывались цёлые капиталы. Особенно такими богатыми уборами щеголяли купчихи — у нихъ на головъ намъсто шляпокъ возвышались кики, разукрашенныя золотомъ, жемчугомъ и драгоцънными камнями, изъ-подъ кики, ниже ушей, спадали жемчужные шнуры; задняя часть кики дёлалась изъ соболинаго или боброваго мъха. На окраинъ всей кики шла жемчужная бахрома, называемая поднизью, — у небогатыхъ женщинъ были на головахъ просто кокошники, обложенные бусами. Жемчугъ встарину употреблялся при нарядномъ платът во встать сословіяхъ. Безъ жемчужнаго ожерелья, которое называли «перло», считали за стыдъ показаться въ собраніе. Дамы высшаго общества появлялись на улицахъ въ платьяхъ фуро, -- этотъ фасонъ платьевъ долго держался въ модъ, но только съ небольшими перемънами, иногда обшивали его блондами, накладками изъ флера или дымкой, бахромой золотой или серебряной, смотря по тому, какая лучше подходила къ матеріи. Лифъ у старинныхъ фуро былъ очень длинный и весь въ китовыхъ усахъ, рукава были до локтя и общиты блондами, передъ распашной; чтобъ платье казалось пышнъе, надъвали фижмы изъ китовыхъ усовъ и стеганныя юбки.

Въ концъ царствованія Екатерины II вошли въ большую моду платья «молдаваны»; затъмъ, при Павлъ, стали носить «сюртучки», лифъ у сюртучка былъ не очень длинный, рукава въ обтяжку и длиною до самой кисти; если сюртукъ былъ атласный, то юбка къ нему была флеровая на тафтъ, къ сюртучку надъвали камзольчикъ глазетовый или другой какой, только изъ дорогой матеріи; у сюртучковъ и фуро были длинные шлейфы.

Для прогулокъ и верховой взды надъвали сюртучки почти такіе же, какъ у мужчинъ, со свътлыми пуговицами. Дамы высшаго общества на голову накладывали цвъты, страусовыя перья, ленты, бархатъ. Былъ одно время въ модъ уборъ въ родъ берета, съ цвътами и страусовыми перьями; его называли тюрбанъ и шарлотка. Перчатки дамы носили длинныя, шелковыя, до локтя; чулки тоже

шелковые, башмаки матерчатые или шитые золотомъ, серебромъ, шелкомъ; они дѣлались изъ глазета, парчи или другой плотной матеріи, каблучки были высокіе, обтянутые лайкой. Французскія новыя моды перешли къ намъ въ концѣ прошлаго столѣтія. Первыя поклонницы модъ производили на московскихъ улицахъ цѣлую сенсацію. Въ бульварномъ стихотвореніи описаны двѣ такія модницы. Первая изъ нихъ, это жена извѣстнаго тамбовскаго помѣщика и конно-заводчика Болховская; вотъ что писаль о ней бульварный пѣснопѣвецъ:

Вотъ летитъ и Болховская, Искрививши правый бокъ, Криворукая, косая, Точно рвотный порошокъ. Да и младшая сестрица Не уступитъ ей ни въ чемъ, Одинакихъ перьевъ птица, Побожиться можно въ томъ...

Вёлокаменная въ то время была особенно обильна дѣвицами. Князь Вяземскій говорить 119), что въ Москвѣ на одной улицѣ проживали княжны-дѣвицы, которыя всякій день сидѣли каждая у особеннаго окна и смотрѣли на проѣзжающихъ и проходящихъ, выглядывая себѣ суженаго; Копьевъ сказалъ о нихъ: «На каждомъ окошкѣ по лепешкѣ», и съ тѣхъ поръ другого имъ имени и не было, какъ княжны-лепешки. Въ допожарной Москвѣ жили еще старыя дѣвицы, три сестры Левашевы. Ихъ прозвали «тремя парками». Эти три сестрицы были непремѣнными посѣтительницами всѣхъ баловъ, всѣхъсъѣздовъ и собраній. Какъ всѣ онѣ ни были стары, но все же третья была меньшая изъ нихъ; на ней сосредоточивалась любовь и заботливость старшихъ сестеръ, онѣ не спускали съ нея глазъ, берегли ее съ какимъ-то материнскимъ чувствомъ и не позволяли ей выѣзжать одной изъ дома. Пріѣзжали на балъ онѣ первыя и уѣжали послѣднія. Кто-то разъ замѣтилъ старшей:

- Какъ это вы, въ ваши лѣта, можете выдерживать такую трудную жизнь? Неужели вамъ весело на балѣ?
- Чего тутъ весело, батюшка, отвъчала она.—Но надобно иногда и потъшить нашу шалунью. Этой шалуньъ въ то время было 62 года.

Изъ большихъ московскихъ модницъ въ то время была жена Д. Д. Шепелева, извъстнаго впослъдствии героя отечественной войны; про эту модницу пълъ бульварный борзописецъ слъдующее:

Дольше взоры поражаеть Блескъ каменьевъ дорогихъ... Шепелева то блистаетъ Въ пышныхъ утваряхъ своихъ.



Варварскія ворота. Съ рисунка, приложеннаго къ «Русской Старинѣ», изд. Мартыновымъ.

Мужъ гусаръ ен въ мундирѣ
Себѣ въ голову забралъ,
Что красавца, какъ онъ, въ мірѣ
Еще рѣдко кто видалъ...
Усы мѣрой въ полъ-аршина
Отростилъ всѣмъ на показъ,
Пресмѣшная образина
Шепелевъ въ глазахъ у насъ...

Этотъ Шепелевъ отличался большою напыщенностью и говориль со всёми высокопарнымъ слогомъ. Шепелевы были очень богаты; богатство они получили отъ женъ; одинъ Шепелевъ былъ женатъ

на дочери желъзнаго заводчика Баташева, а другой—на племянницъ князъ Потемкина, Надеждъ Васильевнъ Энгельгардтъ.

Описана бульварнымъ стихотворцемъ урожденная Баташева; послъдняя отличалась еще наивностью въ разговорахъ. Такъ, возвратившись изъ заграницы, она разсказывала, что въ Парижъ выдумали и ввели въ большую моду какія-то прозрачныя рубашки, о которыхъ она отзывалась съ восторгомъ:

— Вообразите, что это за предестныя сорочки: какъ надѣнешь на себя, да осмотришься, ну такъ-таки все насквозь и виднехонько.

Далъ́е піита на бульваръ́ видъ́ть молодого человъ́ка, вышедшаго изъ купечества въ гусарскіе офицеры, собою очень красиваго, любезнаго, въжливаго, принятаго въ лучшіе дома и извъстнаго въ Бълокаменной по долголъ́тней связи съ одною изъ милъ́йшихъ московскихъ барынь.—Піита рисовалъ его слъ́дующими строфами:

А Гусятниковъ, купчишка, Въ униформѣ золотой, Крадется онъ изъ-подтишка Въ кругъ блестящій и большой.

Жихаревъ про этого Н. М. Гусятникова разсказываеть, что онъ быль большой англоманъ, и только и говорилъ, что про графа Өед. Гр. Орлова, который, по его словамъ, былъ человъкъ большого природнаго ума, сильнаго характера, простъ въ обхожденіи и чрезвычайно оригиналенъ иногда въ своихъмысляхъ, сужденіяхъ и образъ ихъ изъясненія. Напримъръ, онъ никогда не предпринималъ ничего, не посовътовавшись съ къмъ нибудь однимъ, но терпъть не могъ совътоваться со многими, говоря: «умъ—хорошо, два лучше, но три—съума сведутъ». Онъ уважалъ науки и искусства, но называлъ ихъ прилагательными; существительною же наукою называлъ одну «фифіологію», т. е. умънье пользоваться людьми и своевременностью, равно какъ и важнъйшимъ изъ искусствъ—искусство терпъливо сидъть въ засадъ и ловить случай за шиворотъ.

Послъ Гусятникова слъдуетъ описаніе двухъ извъстныхъ въ то время въ Москвъ господъ Малиновскаго и Ватковскаго:

Воть поповить Малиновскій Выступаеть также туть. За нимь полненькій Ватковскій, Вь коемь вёсу тридцать пудь. Онь жену ведеть подъ ручку Наравнё съ нимь толщиной. Какъ на смёхъ, всё жирны въ кучку Собралися межъ собой.

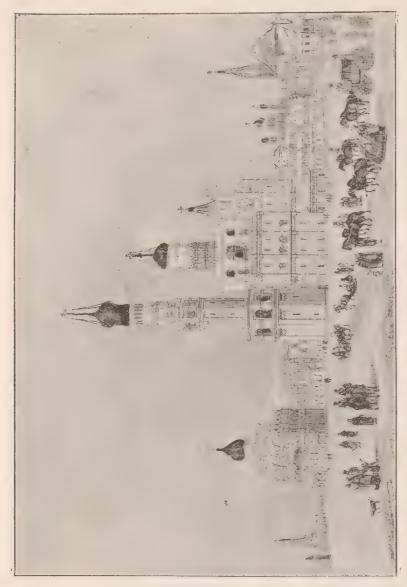

Колокольня Ивана Великаго. Св литографіи начала выпъшняго стольтія.

Малиновскій Алекс. Фед., 1763—1840 гг., сынъ протоіерея Московскаго университета, быль начальникъ московскаго архива инстранной коллегіи, извъстный литераторъ своего времени, написавшій оперу, пользовавшуюся большимъ успъхомъ, подъ названіемъ «Старинныя святки». Онъ издаль также театральныя пьесы Коцебу, которыя заставлялъ переводить молодыхъ людей, служившихъ у него въ архивъ. Эти пьесы тогда носили названіе: «Коцебятины». Малиновскій не зналъ ни слова по-нѣмецки, онъ только исправлялъ слогъ, печаталъ и отдавалъ за деньги Медоксу, содержателю вокзала; лучшія изъ этихъ пьесъ были: «Сынъ любви» и «Ненависть къ людямъ и раскаяніе». Его опера «Старинныя святки» такъ понравилась публикъ, что ее играли лътъ тридцать сряду.

Малиновскій быль очень дружень съ Петровымъ, извъстнымъ поэтомъ временъ Екатерины; про Петрова онъ разсказывалъ, будто тотъ писалъ нѣкоторыя оды ходя по Кремлю, а за нимъ носилъ ктото бумагу и чернильницу. При видѣ Кремля онъ приходилъ въ восторгъ, останавливался и писалъ. Петровъ имѣлъ важную наружность. Онъ познакомился съ Потемкинымъ, когда они оба были студентами, и дружба ихъ продолжалась до конца жизни. Стансы, посвященные имъ Потемкину, исполнены искренняго чувства; онъ хвалитъ въ Потемкинѣ не одного полководца, но болѣе вельможу доступнаго, человѣка просвѣщеннаго, любителя литературы и поэзіи.

Ватковскій, о которомь говорить піита, состояль камергеромь при Большомь дворь, а младшій брать его, Ив. Өедор., служиль въ Семеновскомь полку и быль замѣшань въ извѣстную шварцовскую исторію. Ватковскіе были сыновья извѣстнаго Өедора Ивановича, который, командуя Семеновскимь полкомь, содѣйствоваль Екатеринѣ ко вступленію на престоль. Ватковскій, о которомь говорится въ стихахь, отличался необыкновенною тучностью—онь подъ конець своей жизни такъ и не выходиль изъ вольтеровскихъ кресель. Ватковскій извѣстень также быль въ обществѣ какъ занимательный разсказчикъ.

Воть и Майковъ, музъ любитель, Декламируя идетъ. Какъ театра управитель, Онъ актеровъ всёхъ ведетъ. Мочаловъ, Зубовъ, Колпаковъ • Его съ почтеньемъ провожаютъ, Лисицынъ, Зловъ и Кондаковъ Ему дорогу очищаютъ. За нимъ всё авторы стремятся, Въ рукахъ трагедіи у нихъ. Они всё давятся, тёснятся, Приносятъ даръ умовъ своихъ. Возьми, возьми,—провозглашаютъ, О, Майковъ, ты труды сіи!

о, Майковъ, ты труды сін! И съ этими словами всё швыряютъ Въ него трагедіи свои.

Бригадиръ Аполлонъ Алекс. Майковъ, писатель, состоялъ старшимъ членомъ, при Ал. Льв. Нарышкинъ съ правомъ исправлять должность директора театровъ, на случай отсутствія послъдняго. Полновластно онъ управлялъ московскими театрами только впослъдствіи.

Актеръ Мочаловъ, отецъ извъстнаго трагика, игралъ роли серьезныхъ молодыхъ людей, отличался необыкновенно красивою сценическою наружностью и имътъ большой успъхъ въ оперъ «Иванъ Паревичъ». Поздиъе онъ игралъ въ Петербургъ.

Зубовъ, актеръ и пъвецъ, имътъ превосходный голосъ, но былъ невзраченъ по фигуръ на сценъ. Колпаковъ былъ актеръ на роли благородныхъ отцовъ. Лисицынъ, по словамъ С. П. Жихарева <sup>120</sup>), былъ любимецъ райка. Гримаса въ разговоръ, гримаса въ движеніи—словомъ, олицетворенная гримаса даже и въ роляхъ дураковъ, которыхъ онъ представлялъ. Зловъ, умный актеръ и хорошій собесъдникъ, игралъ въ трагедіяхъ, драмахъ и операхъ и всюду былъ хо-

рошъ; былъ безподобенъ въ драмѣ «Сынъ любви», въ роли пастора. Кондаковъ, резонеръ, былъ превосходный Тарасъ Скотининъ.

Затьмъ бульварный пінта восклицаеть:

Но какое вдругъ явленье
Поражаеть весь народъ,
На всёхъ лицахъ удивленье,
Всё глядять, разиня ротъ,
Ужъ не чудо ли морское
На бёду нашу катитъ.
Иль страшилище какое
Къ намъ по воздуху летитъ.
Нётъ; пустое. Это вздоры.
То Кирилушка бёжитъ,
Всёмъ умильно мечетъ взоры,
На всёхъ ласково глядитъ...

Кирилушкой пъснопъвецъ называетъ сына графа Разумовскаго, который живалъ въ Москвъ въ концъ прошлаго столътія въ великолъпномъ своемъ домъ.

Далъе неразборчивый бульварный піита затрогиваеть безукоризненно-честнаго и благороднаго вельможу Юрія Алекс. Неледин-

скаго-Мелецкаго, занимавшаго весьма почетное и видное мъсто въ московскомъ обществъ, которое въ то время, вмъстъ съ именемъ Нелединскаго, могло еще гордиться такими именами, какъ Ив. Ив. Дмитріевъ, И. В. Лопухинъ, Н. М. Карамзинъ, Ханыковъ (бывшій посланникъ нашъ въ Дрезденъ, писавшій французскіе стихи), князь Я. И. Лобановъ-Ростовскій, П. В. Мятлевъ, князь Бълосельскій, князь А. И. Вяземскій и другіе. Домъ послъдняго изъ этихъ баръ былъ въ Москвъ средоточіемъ жизни и всъхъ удовольствій тогдашняго просв'єщеннаго общества. На Колымажномъ дворъ въ это время устраивались «московскія карусели». Это была лучшая школа верховой ъзды тогдашняго барства. Палаты князя стояли у Колымажнаго двора, окруженные обширнымъ тънистымъ садомъ; они не блистали богатствомъ и роскошью-единственное богатство ихъ была большая библіотека. Въ двухъ маленькихъ комнатахъ тъснилось здъсь обширное московское общество; тутъ молодежь танцовала подъ акомпаниментъ флейты-самоучки и доморощенной скрипки. Всв путешественники (особенно англичане: князь быль женать на шотландкъ д'Орелли) ученые, художники находили въ этомъ домъ русское гостепріимство. «Любезныя женщины, красавицы той эпохи, которая была золотымъ въкомъ свътской образованности и утонченности, поочередно, а иногда и совмъстно, въ сей избранной и мирной области царствовали», какъ говоритъ Нелединскій-Мелецкій въ своей «Хроникъ» 121).

Ю. А. Нелединскій-Мелецкій, котораго затрогиваеть піита, быль самымь любезнымь и симпатичнымь челов'єкомь, въ высшей степени привлекательнымь своею безъискусственною простотою и всегда веселымь юморомь. Острый и наблюдательный умъ его никогда не касался личностей. Низенькій ростомь, довольно плотный, съ виду флегма, съ добродушной улыбкой при невозмутимомъ спокойствіи, онъ ум'єль придавать особую прелесть своимъ неожиданнымъ, свободнымъ выходкамъ остроумія. Но не такимъ видитъ его дешевый бульварный острословъ.

Вотъ какимъ описываетъ онъ его.

Вотъ катится чудный шарикъ, Съ красной лентой, со въвздой. То Нелединской сударикъ И пьянчуга дорогой Иноходцемъ запускаетъ, Не жалъя ничего; Въ галерею поспъщаетъ—

Тамъ мадера ждетъ его.

Банкъ ли пометать пуститься Или штосъ сдёлать порой, Онъ всегда на все годится Малый этотъ золотой.

Юр. Ал. Нелединскій служиль статсь-секретаремь у принятія прошеній при император'в Павл'в. Въ то время обязанности между статсь-секретарями были разд'ялены сл'ядующимъ образомъ: тайный



Ю. А. Нелединскій-Мелецкій. Съ гравированнаго портрета Тейхеля.

совътникъ Трощинскій докладываль государю прошенія, присылавшіяся по почтъ, Нелединскій — прошенія, подававшіяся лично на Высочайшее имя, статскій совътникъ Брискорнъ — какъ тъ, такъ и другія, писанныя на нъмецкомъ языкъ.

Нелединскій быль челов'єкь самый мягкій, самый добрый и сострадательный, по своимь обязанностямь могь д'єлать много добра и д'єлаль его. Склонять монарха на милость, на всесильное заступ-

ничество угнетенныхъ и обиженныхъ было постоянно его заботою, неръдко находившею себъ награду въ успъхъ.

Изъ многочисленныхъ разсказовъ и анекдотовъ о томъ времени приведемъ одинъ случай: однажды былъ назначенъ разводъ на плацу противъ дворца, къ концу доклада Нелединскаго. Часъ подходиль, а площадь была пуста. Императоръ Павелъ безпрестанно вскакиваль, подбёгаль къ окну и обнаруживаль замётные признаки крайняго раздраженія. Оно сказывалось и въ тёхъ отрывочныхъ резолюціяхъ, которыя онъ давалъ своему статсъ-секретарю: вст онт были не въ мъру строгаго содержанія. Видя, что дів плохо, Нелединскій незамітно собраль всі діла и бумаги. еще недоложенныя, раскланялся и вышель. Но доложеннымь и ръшеннымъ явно несправедливо онъ не дълалъ никакого исполненія, а отложилъ ихъ въ сторону и, пропустивъ мъсяцъ или болъе, сталъ докладывать ихъ вторично какъ бы вновь поступившія, пропуская по одному или по два въ массу другихъ дёлъ. Такимъ образомъ сошло благополучно три или четыре дъла, но на пятомъ императоръ прервалъ своего докладчика и, уставивъ въ него глаза, сказаль ему: «Это дёло вы, сударь, мнё уже докладывали». Нелединскій обомлёль.

Императоръ нѣсколько секундъ смотрѣлъ на него въ упоръ, пока въ немъ, какъ видно, боролись противоположныя побужденія, наконецъ, онъ проговорилъ: «Я васъ, сударь, понялъ и не осуждаю, продолжайте». Такимъ образомъ, спасено было нѣсколько несчастныхъ.

Біографъ Нелединскаго говоритъ <sup>122</sup>): можно сказать три лица: императрица (Марія Өеодоровна), Нелидова (Ек. Ив.) и Нелединскій въ началѣ царствованія Павла стояли какъ бы на стражѣ у престола, дѣйствуя заодно въ духѣ любви и примиренія.

Къ сожалънію, этотъ союзъ трехъ близкихъ къ государю лицъ продолжался недолго. Нелидова была удалена опять въ Смольный монастырь, а потомъ въ замокъ Лоде, близъ Ревеля, а затъмъ и Нелединскій былъ уволенъ въ отставку.

Гивът государя на Нелединскаго навлекъ его недругъ, графъ Кутайсовъ, воспользовавшись слъдующимъ случаемъ, чтобъ возбудить страшно развитую подозрительность Павла Петровича.

Нелединскій, проходя разъ довольно поздно внутреннимъ корридоромъ Петергофскаго дворца изъ комнатъ императрицы, встрътился съ императоромъ, шедшимъ въ сопровожденіи Кутайсова. Увидъвъ Нелединскаго, Кутайсовъ сказалъ государю: «вотъ кто слъдитъ за вами днемъ и ночью и все передаетъ императрицъ». Легко себъ



Домъ графа Мамонова и его окрестности. Съ гравири Гедалия, 1820 г.

представить, какое дъйствіе произвели эти слова на вспыльчиваго и подоврительнаго Павла. Немедленно приказано было Нелединскому удалиться отъ двора, но такъ какъ слъдующій день быль высокоторжественный, то исполнить это было невозможно безъ огласки, а потому Нелединскій съ женою и дътьми долженъ былъ провести весь этотъ день въ своей квартиръ, выходившей окнами на гулянье, съ опущенными шторами, взаперти, не смъя ни самъ выходить, ни выпускать дътей изъ комнаты.

Уволенный отъ службы, Нелединскій перевхаль съ семействомъ въ Москву, гдв онъ и нашель прежній кружокъ друзей и литераторовъ. Свободный отъ всякаго злобнаго чувства, онъ безъ ропота переносиль свою опалу. Нелединскій съ чувствомъ глубокой скорби проводилъ ежегодно день кончины императора Павла.

Князь Вяземскій въ своихъ запискахъ говорить: «Я видёлъ слезы отца своего и Нелединскаго, оплакивающихъ Павла. Слезы такихъ людей—свидётельства похвальныя. Въ императоръ Павлъ были царскія великодушныя движенія могущества. Они плъняли приближенныхъ къ нему и современниковъ, искупая порывы гнъва и изступленія».

Домашняя жизнь Нелединскаго отличалась необыкновенной простотой. Передавь все состояние дётямь, онь жиль однимь жалованьемь. Большой охотникъ покушать, онъ не быль разборчивъ въ выборё утонченныхъ блюдь, но ёль очень много, и преимущественно простыя русскія кушанья. При дворё, когда онъ пріёзжаль лётомъ къ императрицё въ Павловскъ, государыня приказывала готовить для него особыя блюда, въ числё которыхъ любимая имъ была «щучина».

Вотъ какъ описываль самъ Нелединскій свой недѣльный меню: «Маша повариха точно по мнѣ! Вотъ чѣмъ она меня кормитъ, и я всякій день жадно наѣдаюсь: 1) рубцы, 2) голова телячья, 3) языкъ говяжій, 4) студень изъ говяжьихъ ножекъ, 5) щи съ печенью, 6) гусь съ груздями—вотъ на всю недѣлю, а коли съѣмъ слишкомъ, то на другой день только два соусника кашицы на крѣпкомъ бульонъ и два хлъбца бѣлыхъ».

Далѣе онъ пишетъ: «Крѣпко теперь взялся за экономію, сижу за одной сальной свѣчой. Восковая свѣча стоитъ полтину, а сальная свѣча 12 копѣекъ, слѣдовательно 38 копѣекъ экономіи въ день составляетъ въ недѣлю слишкомъ половину расхода моего на разныя удовольствія!»

Онъ былъ дома образцовымъ, безукоризненнымъ супругомъ, проникнутымъ самою теплою любовью къ дътямъ, внъ дома же



Домъ Пашкова въ Москвъ, въ концъ прошлаго столътія.

tripasopu felacapta 1705 1.

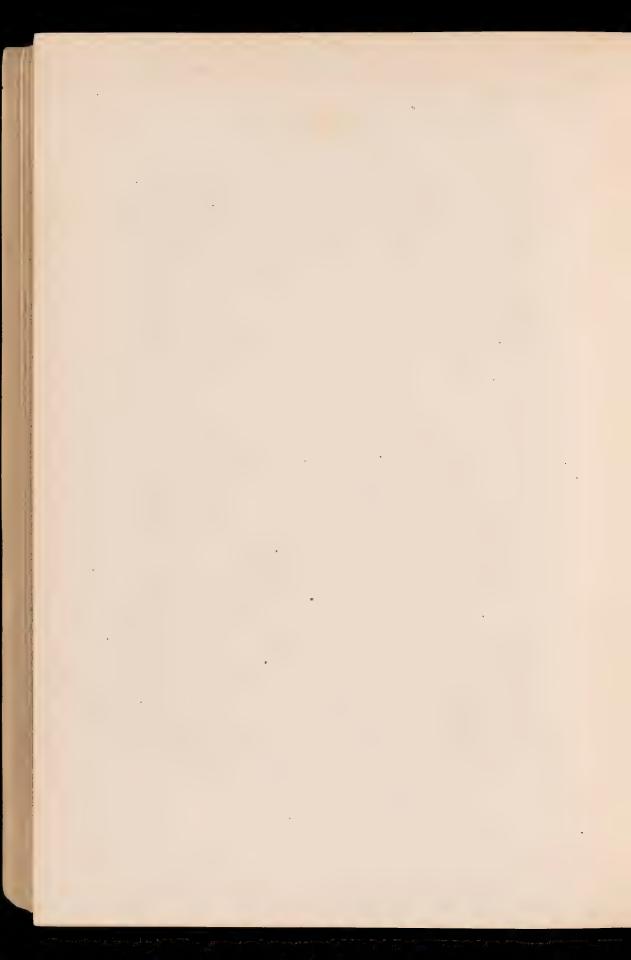

имѣлъ всегда кумиръ, предъ которымъ страстно благоговѣлъ и, какъ Петрарка, страстно воспѣвалъ его; когда ему было уже 56 лѣтъ, его впечатлительное сердце все еще сохраняло первобытную свѣжесть молодости.

Изъ литературныхъ трудовъ Нелединскаго извъстно нъсколько одъ и пъсенъ, изъ послъднихъ самая популярная еще живетъ понынъ, это «Выду я на ръченьку». Нелединскій умеръ въ Калугъ въ 1829 году на 77 году отъ рожденія.

Слёдуя далёе, мы въ стихотвореніи встръчаемъ фамиліи двухъ Алябьевыхъ; это были дёти сенатора А. Алябьева; старшій изъ сыновей быль извёстный въ то время спортсмэнъ, младшій А. А. Алябьевъ служиль въ военной службъ и быль позднѣе адъютантомъ у корпусного генерала Н. Бороздина; онъ быль извёстенъ какъ очень талантливый композиторъ романсовъ,—одинъ изъ нихъ «Соловей мой, соловей», посейчасъ у всѣхъ на памяти. Когда въ 1824 году быль возобновленъ въ Москвѣ Петровскій театръ, простоявшій двадцать лѣть въ развалинахъ, онъ быль открыть простоямъ «Торжество музъ», а музыка къ этому прологу была написана А. А. Алябьевымъ и А. Н. Верстовскимъ. А. А. Алябьевъ кончилъ жизнь очень печально, чуть ли не въ Сибири, за убійство товарища во время азартной карточной игры. Стихи на Алябьевыхъ слѣдующія:

Вынивъ водки близко бочки, Вотъ Алябьевы идутъ, То-то, милые дружочки, Едва голову несутъ.

Затъмъ бульварный стихотворецъ описываетъ извъстныхъ гулякъ того времени: коннозаводчика Мъснова и безобразника Измайлова, Послъдній, по разсказамъ, бывало напоитъ мертвецки пьяными человъкъ пятнадцать небогатыхъ дворянъ, посадитъ ихъ еле-живыхъ въ большую лодку на колесахъ, привязавъ къ обоимъ концамъ лодки по живому медвъдю и въ такомъ видъ спуститъ лодку съ горы въ ръку; или проиграетъ тысячу рублей своему другу Шиловскому, вспылитъ на него за какое нибудъ безъ умысла сказанное слово, броситъ проигранную сумму мелкими деньгами на полъ и заставитъ подбирать его эти деньги подъ опасеніемъ быть выброшеннымъ за окошко.

Послъ упоминается еще въ стихахъ о князъ Волконскомъ, у котораго въ Самотекъ былъ собственный театръ, устроенный въ видъ большого балагана; въ немъ помъщалось до 300 человъкъ.

67

Для открытія на этомъ театрѣ играли «Бѣглаго солдата», пьеса, какъ и исполненіе были не особенно удачны. Про хозяина этого театра стихотворецъ пишетъ слѣдующее:

И Волконскій съ карусели Въ шпорахъ звонкихъ прикатилъ, Весь растрепанъ, какъ съ постели, Парень этотъ право милъ.

Въ бульварномъ острословіи находимъ еще незначительное описаніе двухъ извъстныхъ тогдашнихъ московскихъ жителей, артиллеріи генерала Мерлина и великаго картежника, ходившаго на костылъ, Вл. Калин. Благово.

Неизвъстный пінта заканчиваеть свое стихотвореніе «Къ бульварамъ» слъдующими словами:

Но не всёхъ же вёдь до крошки Намъ сюда переписать, Не пора ли сёсть на дрожки Да домой ужъ ёхать спать.

Тверской бульваръ былъ любимымъ мѣстомъ прогулокъ москвичекъ лишь до двѣнадцатаго года. Съ приходомъ французовъ въ Москву, лучшія липы этого бульвара были срублены непріятелемъ для топлива и на фонарныхъ столбахъ бульвара, передъ домомъ генерала И. Н. Римскаго-Корсакова, были повѣшены жители города, заподозрѣнные непріятелемъ въ поджигательствѣ.

Съ уходомъ непріятеля изъ столицы, бульваръ быль снова обсаженъ липами, по сторонамъ дорожекъ расположены были куртины съ цвътами; по срединъ бульвара выстроена арабская кондитерская, сдъланы два фонтана, поставлены скамейки и т. д.

Но жизнь на бульварѣ уже болѣе не принималась. Въ то время сталъ моднымъ гуляньемъ только что разбитый Кремлевскій садъ, на мѣстѣ, гдѣ протекала по оврагу болотистая-рѣчка Неглинная; до 1820 года сюда сваливалась всякая нечистота, лежали кучи навоза и т. п. Садъ былъ открыть 30-го августа 1821 года. Главный входъ въ садъ былъ съ красивою чугунною рѣшеткою, отлитою на заводѣ Чесменскаго А. В. Нѣмчиновымъ. Въ саду былъ сдѣланъ павильонъ, гдѣ играла по воскресеньямъ и середамъ полковая музыка. Затѣмъ насыпана была искусственная земляная гора, внутри которой былъ устроенъ гротъ. Говорятъ, что на постройку этого грота вмѣсто камней пошли каменныя ядра, лежавшія въ Кремлѣ во множествѣ; послѣднія въ древности употреблялись вмѣсто чугунныхъ. Самое аристократическое гулянье въ Крелись вмѣсто чугунныхъ. Самое аристократическое гулянье въ Крелись вмѣсто чугунныхъ. Самое аристократическое гулянье въ Кре

млевскомъ саду начиналось во второмъ часу дня и въ эти часы вся площадь передъ Воскресенскими воротами и все протяженіе улицы до экзерцирстауза уставлено было экипажами. Въ четыре часа изъ гуляющихъ въ саду уже никого не было, но въ шестомъ часу картина вновь оживлялась, и въ этотъ часъ видъли все выстее отборное общество, щегольски одътую молодежь съ очками и лорнетами и цълыя семейства, разгуливавшія толпами. Зимою здъсь гуляли отъ двънадцати до трехъ часовъ дня.





## ГЛАВА ХХІУ.

Прфсиенскіе пруды.



ОМИМО описаннаго нами Тверского бульвара, въ первыхъ годахъ царствованія императора Александра I самымъ аристократическимъ гуляньемъ въ Москвѣ считались и Прѣсненскіе пруды. Гулянье на Прѣсненскихъ прудахъ, какъ говоритъ С. Н. Глинка, москвичамъ напоминало о той эпохѣ, когда здѣсь, на рѣчкѣ Прѣснѣ, царь Михаилъ Өеодоровичъ встрѣчалъ великаго страдальца за родину, Филарета Никитича, возвращавшагося изъ литовскаго плѣна. Глинка мысленно видѣлъ здѣсь памятникъ среди зелени со слѣдующей надписью: «Здѣсь царь Михаилъ Өеодоровичъ встрѣтилъ своего родителя, великаго вѣрою и добровстрѣтилъ своего родителя, великаго вѣрою и добро-

дѣтелью». Мѣсто, гдѣ лежатъ Прѣсненскіе пруды, было прежде болотистое, топкое; прекраснымъ своимъ нынѣшнимъ положеніемъ они обязаны Петру Степановичу Валуеву 123), главноуправляющему кремлевской экспедиціей и оружейной палатой—автору извѣстнаго описанія древняго россійскаго музея и историческаго изслѣдованія о селѣ Коломенскомъ 124). Неизвѣстный поэтъ прудовъ, въ первыхъ своихъ строфахъ, говоритъ:

Я приду къ прудамъ широкимъ То къ сему, къ тому пруду И съ почтеніемъ глубокимъ Ницъ Валуеву паду. Тамъ мы слушаемъ каскады, Здёсь лёсокъ къ себё манить, За усталость ногъ награду Часто мягкій лугь дарить.

Но милій лісковь и луга Женщинъ-бабочекь здісь рой, Между нихь любовь подруга Поздней тащится порой.

По вечерамъ, по словамъ пѣвца прудовъ, гулянье здѣсь принимало видъ таинственности.

Далъе поэтъ пишетъ:

Не жемчужная росина На листки цвитовь блестить, То Катюша—Катерина Вельяминова глядить. На сестрици не сіяють Штукатурка, алебастрь и т. д.

Мать этой Вельяминовой жила съ извъстнымъ тульскимъ намъстникомъ М. Н. Кречетниковымъ; въ запискахъ Болотова находимъ, что мужъ Вельяминовой, тульскій вице-губернаторъ, «жертвовалъ женою своею въ угодность сему вельможъ». Извъстно, что Кречетниковъ очень любилъ прекрасный полъ; онъ имълъ самъ очень красивую наружность и отличался щегольскимъ нарядомъ, даже подъ старость всегда носилъ шелковые чулки, башмаки съ красными каблуками, бълыя перчатки и очки новомодныя <sup>125</sup>).

Потемкинъ ему особенно покровительствовалъ и, зная его слабость къ женскому полу, иначе его не называлъ какъ «мадамъ», любимое слово Кречетникова. Бантышъ-Каменскій говоритъ, что онъ имѣлъ еще и другую слабость — высокомъріе и еще непомърную хвастливость и по этому случаю приводитъ слъдующее:

Когда Екатерина II посътила Калугу, на хлъбъ былъ плохой урожай. Ожидая прибытія императрицы, Кречетниковъ распорядился, чтобы по объимъ сторонамъ дороги, по которой ей надлежало ъхать, на ближайшія къ проъзду десятины свезли сжатый, но еще не убранный хлъбъ и уставили бы копны какъ можно чаще; при въъздъ въ городъ были устроены тріумфальныя ворота и украшены снопами ржаными и овсяными.

Государыня знала объ обманъ, но обошлась съ намъстникомъ милостиво. Она спросила его, однако, хорошъ ли былъ урожай? Кречетниковъ отвъчалъ: прекрасный. Когда послъ стола намъстникъ доложилъ ей, что въ городъ есть театръ и хорошая труппа и не соизволитъ ли государыня осчастливить театръ своимъ при-



Видъ Пръспенскихъ прудовъ. Съ граноры начала импъшняго столътія.

сутствіемъ, она потребовала списокъ играемыхъ пьесъ и, возвращая его, прибавила:

— Ежели у васъ разыгрывается «Хвастунъ», то хорошо бы имъ позабавиться,—и пригласила нам'єстника въ свою ложу.

Во время комедіи государыня часто посматривала на Кречетникова и милостиво ему улыбалась; онъ сидёлъ какъ на иголкахъ. Въ тотъ же вечеръ былъ балъ, данный калужскимъ дворянствомъ; послё ужина государыня сказала Кречетникову:

- Воть вы меня угощаете и дёлаете празднества, а самымъ дорогимъ угостить пожалёли.
- Чёмъ же, государыня? спросилъ Кречетниковъ: не понимая, чего могла пожелать императрица.
- Чернымъ хавоомъ, отвъчала она и тутъ высказала ему свое неудовольствіе; я желаю знать всю правду, а отъ меня ее скрывають и думають сдѣлать мнѣ угодное, скрывая отъ меня дурное!.. Здѣсь неурожай, народъ терпитъ нужду, а вы еще дѣлаете тріумфальныя ворота изъ сноповъ!

Екатерина была очень милостива къ Кречетникову: онъ быль пожалованъ въ графы, но это извъстіе было привезено курьеромъ на другой день его смерти.

Затемъ въ уличной сатире поэть описываеть известнаго драматурга Өедоровича Иванова:

Вотъ Ивановъ нашъ въ мундирѣ: То ни Марсъ, ни Фебъ, Пусть бренчитъ себѣ на лирѣ, Продаетъ стихи на хлѣбъ. Водитъ въ рынокъ Мельномену, За безцѣнокъ отдаетъ, Мареу-дворницу на сцену Пусть заикою ведетъ.

Ивановъ служилъ комиссіонеромъ 9-го класса въ комиссіи московскаго комиссаріатскаго депо. Онъ написалъ трагедію въ 5-ти дъйствіяхъ «Мареа Посадница или покореніе Новагорода», драму въ 3-хъ дъйствіяхъ «Награжденная добродътель или женщина какихъ мало». Съ большимъ успъхомъ послъдняя была играна въ Петербургъ и въ Москвъ въ 1805 году. Затъмъ комедіи: «Не все то золото, что блеститъ, или урокъ для отцовъ»; «Женихи или въкъ учисъ»; «Хоть не радъ, да будь готовъ»; «Семейство Старичковыхъ или за Богомъ молитва, за царемъ служба не пропадаетъ». Ивановъ умеръ въ 1816 году; жизнь его описана Мерзляковымъ въ «Трудахъ Московскаго Общества любителей россійской

словесности». По словамъ послъдняго, Ивановъ отличался благородствомъ характера и добротой чисто евангельской.

Далъ́е встръчаемъ описаніе гг. Эхользиныхъ и П. А. Обръзкова, молодыхъ московскихъ франтовъ, служившихъ въ коллегіи иностранныхъ дълъ.

Что Эхользины уныли,
Саша душенька такъ худъ?
Ахъ, вспорхнулъ румянецъ милый,
Слёдъ бубновый виденъ тутъ.
Точно глистъ въ каррикатурё
Въ залъ судейскій входитъ пить,
Въ гибкой тоненькой фигурё
Нашъ Обрёзковъ сибаритъ.

Ниже въ стихотвореніи находимъ описаніе старухи, Настасьи Дмитрієвны Офросимовой, вдовы генераль-маіора, очень извъстной въ то время въ Москвъ по почету и уваженію, которое ей всъ оказывали. Офросимова въ сущности была своенравная и сумасбродная старуха: она требовала, чтобы ей всъ, какъ знакомые, такъ и незнакомые, оказывали особый почетъ.

Всѣ трепетали передъ этой старухой. Какъ говорить Благово <sup>126</sup>) про нее: «Бывало сидить она въ собрании и, Боже избави, если какой нибудь молодой человъкъ или барышня пройдутъ мимо нея и ей не поклонятся».

- Молодой человъкъ, пойди-ка сюда, скажи мнъ, кто ты такой, какъ твоя фамилія?
  - Такой-то.
- Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идешь мимо меня и головой мит не кивнешь; видишь, сидить старуха, ну и поклонись, голова не отвалится; мало тебя драли за уши, а то бы повъжливъе былъ.

Тогда говорили, что она и въ своей семъв была презлая: чуть что не по ней, такъ и взрослыхъ своихъ сыновей оттреплетъ по щекамъ. Въ то время, бывало, когда матери со своими дочерьми ъхали на балъ или въ собраніе, то непремънно твердили имъ:

— Смотрите же, что если увидите старуху Офросимову, подойдите къ ней да присядьте пониже.

Въ стихотвореніи о ней говорится слъдующее:

Вотъ и мамунка Ратима Офросимова бъжитъ, Съ ней ухваточка любима, Кулаками всёхъ дарить.

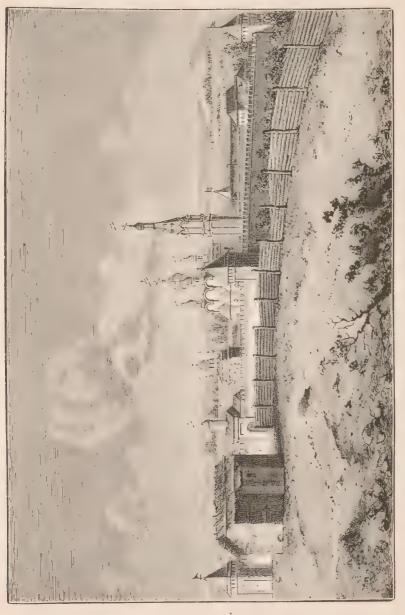

Покровскій монастырь въ Москвъ.

Съ рисунка, приложеннаго къ «Русской Старинъ» изд. Мартынова.

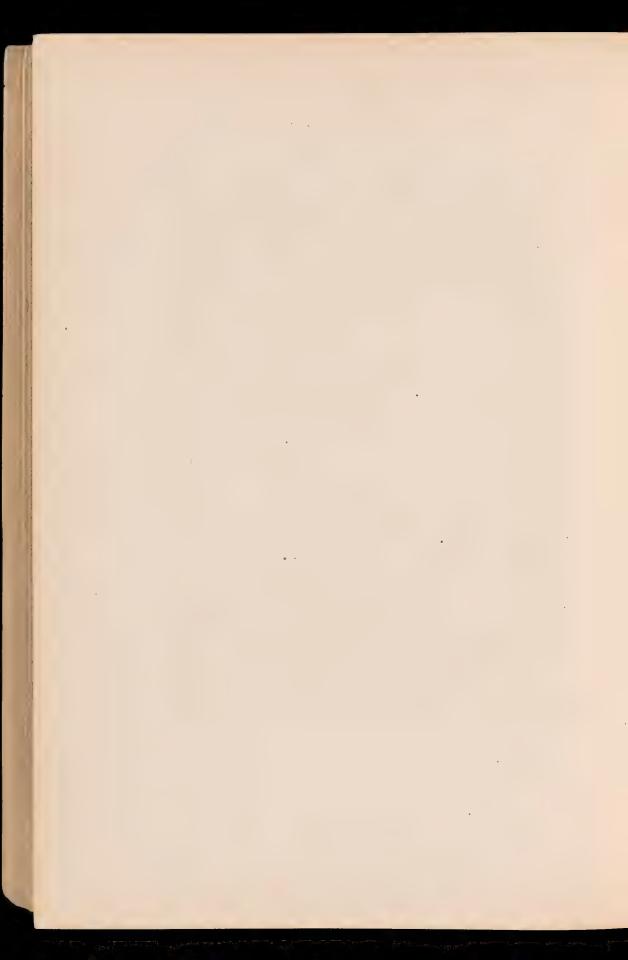



Representation of the property of the property

старая москва.

Урожденна Шаховская Чемоданчикъ ей несетъ, Слышно: маменька милая, Дай скоръй увидъть свътъ.

Офросимова любила также заниматься сватовствомъ и множество устроила браковъ въ Москвъ. Очень подробную характеристику этой старухи находимъ въ романъ Л. Н. Толстого «Война и Миръ». Жихаревъ 127) про нее говоритъ, что она дама презамъчательная своимъ здравомыслемъ, откровенностью и безусловною преданностью правительству.

Далъ въ стихотворени находимъ описаніе одного изъ франтовъ того времени и большого игрока Г. Шиловскаго; про него говоритъ поэтъ, что онъ дорогу

> Къ модной лавкъ проложилъ Шить чепцы, обуть и ногу, Шаркать мило научилъ.

Въ тъ тода въ Москвъ, какъ разсказываетъ С. Н. Глипка, высшее общество стало во всемъ подражать французамъ и вмъстъ съ Доринами, Парни нахлынули волокитство и любезность петиметровъ. Вечеромъ пошли балы и маскарады и домашніе французскіе спектакли, а по ночамъ закипъть банкъ—тогда ломбарды все болъе и болъе наполнялись закладомъ крестьянскихъ душъ, и въ обществъ быстры, внезапны были переходы отъ роскоши къ разоренію.

Въ большомъ свътъ въ то время завелись мънялы. Днемъ разъъзжали они въ каретахъ по домамъ, съ корзинками, наполненными разными бездълушками, и промънивали ихъ на чистое золото и драгоцънныя каменья, а вечеромъ увивались около тъхъ счастливцевъ, которые проигрывали свое имъніе, и выманивали у нихъ почтенное подаяніе.

При Павлѣ былъ запрещенъ банкъ и всякія ночныя собранія. Вотъ одинъ случай захвата игроковь въ Павловское время, разсказанный въ запискахъ С. Н. Глинки. Однажды московскій оберъполиціймейстеръ Эртель, проѣзжая ночью по Арбату, увидѣлъ огонь въ одномъ домѣ, входитъ туда и застаетъ игру; на бѣду здѣсь случился сибирякъ Безсоновъ, поручикъ Архаровскаго полка 125), казначей этого полка. Не участвуя въ игрѣ, онъ спалъ въ комнатѣ па диванѣ. Эртель разбудилъ его:

- Оставьте меня, сказалъ Безсоновъ,—вы видите, я спалъ. Не стыдите меня передъ начальникомъ. Для меня честь дороже жизни.
  - Ступайте! прикрикнуль оберь-полиціймейстерь.

- Иду! но только смотрите, чтобы вы не раскаялись.

Въ четыре часа ночи привели игроковъ и Безсонова въ домъ начальника полка, гдъ, по тогдашнему, обыкновенно стояли и полковыя знамена. Выходитъ Архаровъ въ колпакъ и халатъ. Взглянувъ на Безсонова, онъ сказалъ:

— Какъ, и ты здѣсь?

Посадили приведенныхъ подъ знамена. Послѣ допроса Архаровъ узналъ, что Безсоновъ былъ взятъ спящій.

— Гръшно было тебъ будить! сказалъ Архаровъ полиціймейстеру,—поди, братецъ, поправь свой гръхъ.

Полиціймейстеръ пошелъ къ Безсонову и объявилъ ему, что онъ свободенъ.

— Поздно! закричалъ Безсоновъ:—я говорилъ тебъ, не веди меня сюда. Ты привелъ: вотъ тебъ!

Последоваль ударь; Безсоновь быль отдань подъ судъ.

Офицеры полка были судьями; они плакали, но, въ силу устава Петра I, вынесли приговоръ: лишить руки. И только вслъдствіе просьбы тогдашняго московскаго градоначальника князя Ю. В. Долгорукова у императора Павла I приговоръ не былъ приведенъ въ исполненіе.

Слёдуя далёе за прёсненскимъ риемоплетомъ, мы встрёчаемъ описаніе всёхъ тогдашнихъ московскихъ волокитъ-петиметровъ. Въ ту эпоху такіе франты являлись на улицу во фракахъ съ длинными и узкими фалдами, жилеты были изъ розоваго атласа, сапоги съ кистями, на шей огромные галстуки, закрывающіе подбородокъ; галстуки были длиною въ нёсколько аршинъ—ихъ надо было обматывать до двадцати разъ вокругъ шеи. Затёмъ множество ювелирныхъ вещей виднёлось на каждомъ; часовъ непремённо двое, съ двумя цёпочками и съ брелоками, которые длинно висёли изъ жилетныхъ кармановъ; послёдними обязательно владёлецъ долженъ былъ побрякивать. На пальцахъ множество колецъ и перстней, затёмъ большая запонка на груди въ рубашкъ въ видѣ застежки и поверхъ жилета еще двъ цёпочки, которыя висъли крестообразно.

Записной франть непремённо должень быль румяниться, сурмить брови и бёлить лицо; въ рукахъ щеголя того времени должна была быть соболья муфта, называемая «манька».

Про такихъ щеголей говорить пъснопъвецъ слъдующее:

Вотъ они, что тянутъ тоны, Сильна рвота модныхъ словъ, Въ точь французски лексиконы Въ кожу свернуты ословъ. Затъмъ пінта отмъчаетъ одного изъ такихъ франтовъ-волокитъ, Баташова, про котораго онъ говоритъ:

Не отвыкнувъ отъ привычки Подбираться,—Баташовъ— Это съть для бъдной птички, Это славный птицеловъ.

• Ив. Ив. Баташовъ—сынъ Ивана Родіоновича, купца, получившаго дворянство за образцовое устройство желёзныхъ заводовъ на Выксъ.

Баташовъ владътъ громаднымъ богатствомъ въ Нижегородской, Тамбовской и Владимірской губерніяхъ. Тамъ у него имълось до семи заводовъ, при нихъ 17 тысячъ душъ крестьянъ и 200 тысячъ десятинь строевого лъса. Баташовъ Ив. Род. имълъ сыновей, которые умерли еще при жизни его; самъ онъ отличался особеннымъ долголътемъ и умеръ чуть ли не ста лътъ отъ роду. Отъсына его, Ивана, о которомъ здъсь говорится, женатаго на Ръзвой, осталась дочь Дарья, которую дъдъ выдалъ въ 1817 году за Шепелева. Послъдняя получила все богатство дъда въ приданое, вмъстъ съ нимъ и роскошнъйшій въ Москвъ домъ, подъ названіемъ шепелевскій дворецъ на Вшивой горкъ, построенный ея дъдомъ и возобновленный имъ же послъ пожара 1812 года. Про эту Шепелеву упомянуто въ ХХІІІ главъ.

Въ этомъ домѣ стоятъ Мюратъ, когда занятъ Москву Наполеонъ. По разсказамъ, отдѣлка дома послѣ пожара обошлась Баташову въ 300,000 руб. Всѣмъ богатствомъ Баташовъ былъ обязанъ брату своему, Андрею Родіоновичу, человѣку необыкновеннаго ума и непреклонной воли 129); для достиженія своей цѣли онъ не останавливался ни передъ чѣмъ, всѣ средства казались ему удобными; при всей своей алчности онъ отличался еще самымъ необузданнымъ нравомъ.

Баташовъ наживался правдой и неправдой, къ нему на заводы стекались толпой бъглые и каторжники; онъ принималъ всъхъ и заставлялъ работать за ничтожную плату. Онъ покровительствоваль открыто разбойникамъ, скрывавшимся въ Муромскихъ лъсахъ, пограничныхъ съ его заводами, и получалъ отъ нихъ свою долю грабежа.

Баташовъ, ободренный безнаказанностью, дошелъ, наконецъ, до неслыханныхъ границъ деспотизма и жестокости. До сихъ поръ еще на Выксъ о немъ говорятъ съ ужасомъ и старики разсказываютъ о безобразіи его оргій, о возмутительномъ его кощунствъ



Московская пожарная команда въ пачалв имибинято стольгія. Сь стринью литеграфія.

надъ святыней, о несчастныхъ, спущенныхъ въ колодцы, гдѣ добывалась руда, распятыхъ на крестѣ или заморенныхъ голодомъ.

Когда, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, было приступлено къ перестройкѣ въ обветшаломъ его домѣ, то плотники открыли проведенный изъ комнаты его потайной ходъ въ подвалъ, въ которомъ нашли множество человѣческихъ костей.

Въ преданіяхъ рода Баташовыхъ сохранились двѣ страшныя драмы. Первая изъ нихъ — одинъ изъ его сосѣдей отказался ему продать свое имѣніе; Баташовъ видимо не разсердился на него, но пригласилъ его, наоборотъ, въ отъѣзжее поле. Охота продолжалась нѣсколько дней, послѣ которой помѣщикъ возвратился къ себѣ въ усадьбу, но, бѣдный, не отыскалъ и слѣда своей усадьбы: въ его отсутствіе она была снесена до основанія и даже по мѣсту, гдѣ она стояла, прошелъ плугъ и было засѣяно.

Къ другому сосъду грозный Баташовъ обратился уже съ болъ́е безперемоннымъ требованіемъ: ему понравилась его жена и онъ просилъ его уступить ее. Мужъ не повиновался и прекратилъ свои посъщенія къ Баташову.

Прошель мѣсяцъ, другой, Баташовъ зоветъ его обѣдать подъ предлогомъ — помириться. Сосѣдъ принялъ предложеніе и поѣхалъ къ Баташову; послѣдній угостилъ гостя на славу, не сдѣлавъ и намека о прошломъ, и послѣ обѣда предложилъ всѣмъ гостямъ отправиться на заводъ; какъ скоро гости подошли къ домнѣ 130), Баташовъ подалъ знакъ и въ мигъ рабочіе схватили несчастнаго и бросили въ печь.

Всѣ эти поступки Баташова подъ конецъ дошли до Екатерины, и она приказала снарядить слъдствіе. Чиновника, которому поручено было дѣло Баташова, онъ не принялъ къ себѣ, а приказалъ отвести ему квартиру у мастерового и на другой день послалъ ему блюдо фруктовъ, подъ фруктами лежалъ пакетъ съ деньгами и записка слъдующаго содержанія: «Фрукты съъшь, деньги возьми и убирайся, пока живъ . Слъдователь, по преданію, исполнилъ совътъ въ точности.

Андрей Род. Баташовъ былъ высокаго роста, брюнетъ; въ смуглыхъ, правильныхъ и красивыхъ чертахъ его лица видиълась гордость, сила и мощь; прожилъ онъ очень долго; годъ смерти его неизвъстенъ.

Ниже въ стихахъ слъдуетъ характеристика другой личности, тоже вышедшей изъ купечества, именно К. В. Злобина, сына знаменитаго въ Екатерининское время откупщика - благотворителя В. А. Злобина. Отецъ послъдняго былъ крестьянинъ и служилъ

писаремъ въ Малыковской волостной изоб; прежняя его фамилія была Половникъ, но такъ какъ онъ отличался буйнымъ и задорнымъ характеромъ, то отъ своихъ односельчанъ и былъ прозванъ Злобою или Злобинымъ; эта уличная кличка впослъдствіи и перешла въ его фамильное прозваніе.

Родоначальникъ фамиліи Злобиныхъ прежде тоже исправляль должность отца своего и былъ такъ же бъденъ, какъ онъ, ходилъ въ холщевомъ халатъ и поярковой щлянъ и, къ тому же, еще заикался въ разговоръ, но нравомъ онъ былъ не таковъ, какъ отецъ, и не только не пилъ водки, но берегъ каждую конъйку и скоро успълъ накопить небольшой капиталецъ. Съ пріъздомъ въ Поволжскій край генералъ-прокурора князя А. А. Вяземскаго Злобинъ умълъ понравиться князю; покровительствуемый имъ, онъ сдълался городскимъ головою, потомъ вскоръ Вяземскій вызвалъ его въ Петербургъ и предложиль ему взять винные откупа.

Злобинъ, при помощи князя, взялъ откупъ; тутъ счастіе повезло ему и онъ изъ бъднаго мъщанина сдълался милліонеромъ.

Злобинъ держалъ вино на откупу въ нъсколькихъ восточныхъ губерніяхъ Россіи и въ Сибири; онъ имълъ также на откупу соль изъ Эльтонскаго озера и другихъ понизовыхъ озеръ. Злобинъ вмъстъ съ надворнымъ совътникомъ Чоглоковымъ былъ также откупщикомъ игральныхъ картъ во всей Россіи.

Живя въ Петербургъ, онъ вошелъ въ связи съ государственными людьми; по словамъ Костомарова <sup>131</sup>), его привътливость, добродушіе и роскошные объды привлекали къ нему толпы гостей. Памятникомъ его возвышенія и его необыкновенной дъятельности остается прежнее село Малыковка, теперь городъ въ Саратовской губерніи Вольскъ.

Есть преданіе, что Екатерина хотѣла назвать это село Злобинскомъ, но что Злобинъ отказался отъ этой чести и предложилъ вмѣсто этого названіе Екатериновольска (какъ учрежденнаго волею Екатерины), откуда будто бы и произошло настоящее имя этого города 132).

Какъ много Вольскъ обязанъ Злобину, видно между прочимъ изъ того, что когда, послѣ бывшаго тамъ пожара, правительство готово было назначить жителямъ пособіе, то они отозвались, что, благодаря щедрости своего согражданина, не нуждаются въ помощи отъ казны. Злобинъ не любилъ обязательствъ на бумагѣ и говорилъ, что обоюдное честное слово драгоцѣннѣе и крѣпче всякихъ бумажныхъ сдѣлокъ. Вслѣдствіе этого его довѣренныя лица часто обманывали его. Когда ему замѣчали объ этомъ, онъ говорилъ, что у него не достанетъ духа показать недовѣріе къ тому, кого онъ

прежде облекъ своимъ довъріемъ, что это значило оскорблять его и что еслибы подозръваемый оказался невиннымъ, совъсть не давала бы ему покоя до смерти. Одинъ изъ его агентовъ въ Сибири представилъ дъла въ самомъ жалкомъ видъ, но одна генеральша пріъзжаетъ къ Злобину и говоритъ ему, что этотъ агентъ торгуетъ у ней мъдный заводъ; какъ ни былъ удивленъ этимъ извъстіемъ Злобинъ, но спокойно сказалъ: «ваше превосходительство, можете продать ему». Вслъдъ затъмъ Злобинъ отправился въ Сибирь, призвалъ своего агента, обличилъ въ воровствъ и прогналъ его; этимъ ограничилось его миценіе.

Вся семья Злобина были заклятыми раскольниками и когда ближніе обличали его, что онъ ходилъ въ нашу церковь, то онъ имъ отвъчалъ: «я христіанинъ и принадлежу душою всъмъ церквамъ, гдъ призывается имя Христово» <sup>133</sup>).

Злобинъ пережилъ свое благополучіе: неудачные винные откупа въ 1812 и 1813 годахъ, затъмъ недостатокъ соли въ озерахъ и недобросовъстность его агентовъ подорвали его коммерческое могущество и онъ былъ объявленъ банкротомъ и все его состояніе продано съ молотка.

Есть преданіе, что причиною его паденія было одно неум'єстное и заносчивое слово, сказанное имъ во время неудачъ государственному сановнику; по другимъ разсказамъ, сановникъ этотъ былъ графъ Гурьевъ и случай этотъ произошелъ у тогдашняго министра Кочубея. Злобинъ незамътно крупно заспорилъ съ Гурьевымъ и, раздраженный споромъ, бросилъ въ него булкой. Присутствовавшій тутъ оберъ-полиціймейстеръ, желая отвлечь спорщика, сказалъ ему:

- Поъзжайте домой, Василій Алексьевичь, въ вашей квартиръ пожарь, ваши откупныя дъла горять.
- Вы оберъ-полиціймейстеръ, отвѣчалъ Злобинъ,—ваша обязанность быть на пожаръ, а не мнъ.

Гурьевъ впослъдствіи вспомниль про обиду, и когда вмъсто Кочубея сдълался министромъ, то немедленно потребоваль отъ Злобина уплаты всъхъ неустоекъ по откупамъ, которыя до этого отсрочивалъ Кочубей; это-то и разорило Злобина. Злобинъ былъ послъдній въ Россіи «именитый гражданинъ» <sup>131</sup>), званіе это онъ носилъ по смерть: императоръ Александръ I именнымъ своимъ указомъ оставилъ ему одному это званіе.

Сыну Злобина, Константину Васильевичу, пръсненскій стихотворець посвящаєть слъдущее:

Вотъ и нёмецъ мелотворный Злобинъ рожицу несетъ. Королевичъ Бова вздорный, Съ карусели онъ бредсть.



П-ѣтушиный бой. Сь литографіи начала нынѣлияго стольтія.

Злобинъ, къ которому относится это посланіе, былъ человъкъ многосторонняго образованія. Державинъ, у котораго онъ числился на службъ, выразился о немъ такъ <sup>135</sup>):

Поэтъ душой, купецъ породой — Двоякъ въ себъ съ твоей свободой и пр.

Злобинъ воспитывался въ Сарептъ, у нъмецкаго пастора, зналъ древніе и новые языки, занимался литературой и оставилъ въ печати нъсколько стихотвореній.

Женатъ отъ былъ на англичанкъ Маріаннъ Стивенсъ, родной сестръ жены графа Сперанскаго. Злобинъ былъ масономъ, покинулъ гражданскую службу въ 1803 году. За учрежденіе въ родномъ городъ Вольскъ училища, подъ названіемъ «Пропилеи», онъ получилъ отъ императора Александра I орденъ св. Владиміра 4-й степени; умеръ онъ ранъе своего отца, въ 1813 году. Послъдній скончался въ 1814 году отъ горя, что потерялъ нъжно любимаго сына.

Затъмъ ниже въ стихотворени находимъ имя ноэта Карина, про которато стихотворецъ пишетъ:

За Барановой унылой Тихо селезень плыветь: Те поэть нашь, Каринъ милый, По-гвардейски онъ идеть...

Ф. Г. Каринъ, другъ поэта Кострова, отставной военный, богатый помъщикъ, сибаритъ, извъстенъ былъ въ Москвъ какъ ярый послъдователь Вольтера и другъ Дидеро, для котораго нарочно пріъзжалъ въ Петербургъ.

Подъ старость Каринъ не покидаль колпака и костюма, въ которомъ ходилъ фернейскій философъ; на пальцѣ у него былъ драгоцѣнный перстень и на столѣ всегда табакерка съ портретомъ Екатерины, усыпанная брилліантами. Каринъ жилъ въ Москвѣ, между Петровкою и Дмитровкою, близъ церкви Рождества въ Столпникахъ. Въ молодости онъ служилъ въ гвардіи и отличался ловкостью и остротами. С. Н. Глинка говоритъ: однажды на пиру у Я. Б. Княжнина Потемкинъ за бокаломъ шампанскаго сказалъ Карину:

Ты, Каринъ, Милый Кринъ И лилеи Мић милће.

Каринъ отвъчалъ князю Таврическому, что цвъты скоро вянутъ а лавры его безсмертны.

Всѣ литераторы того времени были друзьями Карина. «Самъ Каринъ», какъ говоритъ его біографъ, «боялся имени сочинителя, и

особенно стихотворца, и для того мало ввърялъ произведенія своего пера печати. Неприступный стражъ красотъ и правиль языка, онъ былъ цънитель строгій, но справедливый и весьма полезный для друзей своихъ, съ музами знакомства ищущихъ».

Каринъ, по словамъ своего біографа, весь жилъ въ трагедіяхъ Расина и переводилъ его «Ифигенію» нъскольно разъ. У Карина было до семи тысячъ крестьянъ, впослъдствіи у него осталасътолько половина и онъ былъ взятъ въ опеку. Опекуномъ его былъ извъстный Нелединскій-Мелецкій.

У Карина быль цёлый полкъ нарядныхъ егерей, псарей и стрълковъ и большія стаи гончихъ и борзыхъ собакъ. За борзыхъ онъ плачивалъ по тысячъ и болъе рублей. Въ отъъжия поля, во Владимірское пом'єстье, за Каринымъ тянулся обозъ съ винами и со всёми роскошными причудами былого барича. На охоту къ нему стекались со всёхъ сторонъ пріятели. Пиршества его на охотё не уступали пирамъ древнихъ азіатскихъ сатраповъ. Каринъ былъ несчастенъ въ женитьбъ. Женатъ онъ былъ на княжнъ А. М. Голицыной, родной внучкъ князя М. А. Голицына, женатаго на калмычкъ Бужениной, свадьба котораго праздновалась въ ледяномъ дом'ь, въ 1749 году, при Бирон'ь. С. Н. Глинка разсказываетъ про Карина, что у него сердце было предоброе. Что по одному только имени онъ усыновилъ сиротъ своего однофамильца и даже ему разъ подалъ бумагу, сказавъ: «это ваше». То была на мое имя купчая или дарственная на шестьдесять калужскихъ его душъ. Я изорвалъ запись и сказалъ: «Не возьму; я никогда не буду имъть человъка какъ собственность» и пр. Каринъ выкупилъ изъ крупостной зависимости, отъ Бибикова, извъстнаго композитора Д. Н. Кашина 136).

Каринъ очень любилъ театръ и много перевелъ пьесъ для него. Такъ, если върить Макарову 137), то «Ифигенія», напечатанная въ Москвъ, въ 1796 г., графомъ Хвостовымъ, переводъ не послъдняго, а Карина. Помимо этой пьесы, извъстны еще его переводы «Медеи» и «Фанеліи, или заблужденіе отъ любви».

Послъ Карина пръсненскій стихотворець упоминаеть о Нелединскомъ-Мелецкомъ, характеристику котораго мы уже выше дали. Нелединскаго здъсь стихотворець описываеть въ слъдующихъ строфахъ:

Тихо; сладко, нёжно, плавно По травё катить кубарь— То Нелединскій нашь славный И «смазливыхь тёней» царь.

«Смазливыми тѣнями» въ то время называли всѣхъ дѣвицъ легкомысленнаго и не строгаго поведенія; ранѣе этого времени, въ царствованіе Екатерины, послѣднія извѣстны были подъ кличкою «Мартонъ» и «Неонилъ», по имени двухъ героинь извѣстныхъ тогда романовъ: «Пригожая повариха» <sup>138</sup>) и «Неонила» <sup>139</sup>). Первая изъ этихъ книгъвъ свое время имѣла большой усиѣхъ. Извѣстенъ анекдотъ про Суворова, разсказанный Ростопчинымъ <sup>140</sup>). Однажды послѣдній, желая узнать мнѣніе Суворова о знаменитыхъ воинахъ и военныхъ книгахъ, приводилъ всѣхъ извѣстныхъ полководцевъ и писателей, но «при каждомъ названіи онъ крестился. Наконецъ, сказалъ мнѣ на ухо: «Юлій Кесарь, Аннибалъ, Бонапарте, «Домашній лечебникъ», «Пригожая повариха», и заговорилъ о химіи»...

Въ двадцатыхъ годахъ женщинъ описанной категоріи называли: Аспазіями, Омфалами, Доринами, Клеопатрами и другими именами классической Греціи. Въ тридцатыхъ годахъ онъ извъстны были подъ кличкою «вътряныхъ Лаисъ»; въ сороковыхъ годахъ ихъ звали «Агнесами нижнихъ этажей»; въ пятидесятыхъ годахъ «Камеліями» и т. д.

Въ стихотворении находимъ и описание вътряныхъ Лаисъ:

Вотъ китайскіе обом—
То П—ва между насъ,
Кирпичу бёлиль въ нихъ слои,
Стёну сложишь въ добрый часъ.
Вотъ Аленушка-соловка
Въ садъ къ прудамъ бёжитъ,
Маслитъ глазки очень ловко
И кудрями говоритъ.
Съ нею разныхъ птицъ подборы,
Гдё Загряжскій, 141) бёсъ косой,
Ей кукуетъ нёжны взоры,
А Давыдовъ 142) хоть не пой.

Въ то старое время ловкій и счастливый волокита считался весьма почтеннымъ въ обществъ; любовныя похожденія придавали свътскому человъку блескъ и извъстность; нравы регентства были не чужды москвичамъ.

Князь Вяземскій <sup>143</sup>) разсказываеть про нѣкоего г. Хитрово, который на разныя продѣлки въ любовномъ родѣ былъ не очень совѣстливъ. Не удавалось ему, напримѣръ, достигнуть гдѣ нибудь цѣли въ своихъ любовныхъ поискахъ, онъ вымещалъ неудачу, высылая карету свою, которая часть ночи стоитъ неподалеку отъ жительства непокорившейся красавицы. Иные подмѣчали это, выводили изъ того заключенія свои, а съ него было и этого довольно.



Русскія бани зимой.

Съ гравюры Демартре, начала пынъшняго стольтія.

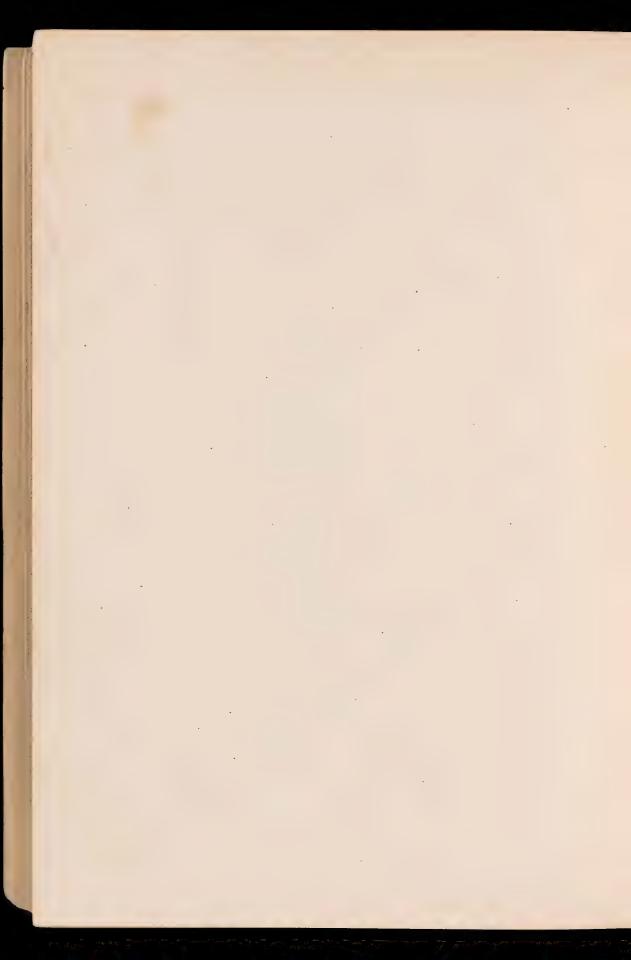

Похожденія съ «вътряными Лаисами» въ то время процвътали широко; въ Петербургъ даже было веселое общество подъ названіемъ «Галера», спеціально трудившееся надъ своего рода женскимъ вопросомъ. Вотъ одно изъ приглашеній этого общества въ послъдній день масляницы:

Плыви, Галера, веселися!

Къ Ліону 164) въ маскарадъ пустися,
Одинъ остался вечеръ памъ,
Тамъ ждутъ насъ фрау боронесса
И съумасшедшая повъса,
И Лиза Карловна ужъ тамъ.

Всего стихотворенія на Пръсненскіе пруды мы не выписываемъ, такъ какъ полагаемъ, что приведенные строфы даютъ уже полное понятіе объ этой уличной сатиръ начала XIX въка. Прибавляемъ только для полноты заключительныя строфы этой поэмы

Но пора къ своей постели, Мъсяпъ сталъ среди воды. Ахъ, до будущей недъли Адью, милые пруды!





## ГЛАВА XXV.

Историческое прошлое рынка Москвы. — Торговые дни. — Старый и новый Гостиный дворъ; разряды торговыхъ и промышленныхъ людей. — Люди гостиной, суконной и черной сотень; обязанности сотень въ отношеніи городского благоустройства. — Прівзжіє гости. — Гречане и персы. — Гильдіи. — Шестигласная дума. — Именитыє граждане. — Права вейхъ гильдій. — Московскіє ряды въ 1626 году. — Очистительная присяга у Казанскаго собора. — Крестное цёлованіе. — Поединки. — Ограда Казанскаго собора. — Тріумфальныя ворота. — Страшное місто «Яма». — Несостоятельные должники. — Жертвователи. — Приказные отъ «Казанской» и Иверскихъ воротъ. — Діленіе рядовъ. — Общая картина рядовъ и Гостинаго двора. — Зазывальщики и мелкіє торговцы.



Ъ НЕЗАПАМЯТНЫХЪ временъ рынкомъ Москвы былъ Китай-городъ; тамъ съ сёдой древности были ряды, лавки, подворья всёхъ главныхъ торговыхъ русскихъ городовъ, посольскій дворъ для пословъ иноземныхъ и «Гостиный дворъ» для иноземныхъ гостей-купцовъ, прівзжавшихъ съ товарами.

«Площадь передъ Кремлемъ», — писалъ Олеарій въ 1630 году, «есть главный рынокъ города. Въ продолженіе цълаго дня тутъ кишитъ народъ. Вся эта площадь полна лавками, а равно и всъ примыкающія къ ней улицы (рядъ) и свой кварталъ (четь); такъ что купцы, торгующіе шелкомъ, не мъшаются съ продавцами сукна

и полотна, ни волотыхъ дълъ мастера съ съдельщиками, сапожниками, портными, мъховщиками и другими ремесленниками. Каждое производство и каждое ремесло имъетъ свою улицу. Въ сред-

нихъ рядахъ, въ лавкахъ съ бъльемъ, сидятъ торговки. Въ образномъ ряду не продаются, но мъняются безъ всякаго торга образами. Есть такой пушной рядъ, который заваленъ пуховыми матрадами».

Изъ древнихъ другихъ сказаній видно, что церковь Пречистой Казанской Божіей Матери построена близь ряда, гдѣ ножевщики имѣютъ свои лавки. Каждому товару въ Москвѣ былъ назначенъ свой рядъ и свое мѣсто. Были ряды: пряничный, птичій, харчевой, калачный, крашенинный, сапожный, шапочный, коробейный, медовый, восчаный, домерный, гдѣ продавались бубны, домры и барабаны.

Въ «Китаъ-городъ» былъ «свъжій рыбный рядъ». На берегу Москвы-ръки существоваль другой такой же рядъ, гдъ лежала соленая и мороженая рыба; лътомъ въ этомъ мъстъ вонь была такая нестернимая, что иностранецъ не могъ пройти мимо, не зажимая себъ носа, но русскіе, по замъчанію иноземцевъ, не чувствовали этого запаха.

Передъ Кремлемъ, на Красной площади, можно было закупать всякія домашнія потребности. Этотъ рынокъ постоянно кишълъ народомъ. Близь полукруга, устроеннаго для торжественныхъ церемоній, было особое мъсто, гдѣ женщины продавали преимущественно свои домашнія издѣлія. Около самаго Кремля было разставлено множество шалашей, рундуковъ, скамей, гдѣ мелочные торговцы торговали всякой всячиной. Близь главнаго рынка быль рядъ винныхъ погребовъ; по словамъ иностранцевъ, въ концѣ XVII стольтія, ихъ было до двухъ сотъ; въ однихъ продавались иноземныя вина, въ другихъ меда и проч. На Ивановской площади происходилъ торгъ людьми; русскіе продавали плѣнниковъ своимъ и чужимъ и совершали купчія «крѣпости», которыя писались площадными подъячими.

Торговля производилась въ извъстные дни и по указу царя Алексъя Михайловича должна была прекращаться въ субботу, какъ начнутъ въ соборъ благовъстить къ вечернъ. За три часа до вечера, ряды и торговыя бани затворялись.

По воскресеньямъ, съ пятаго часа дня, рядовъ не отпирали и ничъмъ не торговали, а какъ четыре часа минетъ, начинали торговать всякимъ товаромъ и харчемъ; скотскій же кормъ, овесъ и съно продавали во всякіе дни и часы. Въ Господніе праздники наблюдалось то же самое, что и по воскреньямъ; во время крестныхъ ходовъ запрещено было торговать и отпирать ряды до тъхъ поръ, пока изъ хода со крестами прійдутъ въ соборную церковъ. Кто торговаль и работаль въ воскресные дни, тъхъ брали, привозили въ съёзжую избу, доправляли два рубля «заповъди» и записывали

въ книги; если кого заставали въ другой разъ за такимъ дѣломъ, то брали четыре рубля «заповъди» и сажали на недѣлю въ тюрьму.

Встарину въ Москвъ и Новгородъ были и такіе ряды, о которыхъ теперь не имъютъ никакого понятія. Такъ былъ рядъ книжный, гдъ сидъли попы и дьяконы, и рядъ саадашный, гдъ продавали военные люди все, что нужно для вооруженія.

Торговля съёстными припасами встарину производилась, большею частію, на улицъ. Мелочные рядскіе торговцы размъщались, придерживаясь стариннаго обычая, и ставили свои товарныя избы, -- пирожни, блинни, квасныя кади, шалаши подъ сусленые кувшины и всякія другія торговыя скамьи и лавочки, выдаваясь на улицы. Нынъшнихъ повинностей тогда не существовало, а были пошлины въ родъ: мыти, сотое, тридцатое, десятое, свальное, складки, повороты, статейное, гостиное и другія мелкія, которыя уже лёть двёсти какъ позабыты и отмёнены. Указомъ 1679 г. сентября 4 повельно: «Всякими товары торговать въ рядъхъ, въ которыхъ коими указано и гдъ кому даны мъста. А которыя всякихъ чиновъ торговые люди нынъ торгуютъ на Красной площади и на перекресткахъ и въ иныхъ не въ указанныхъ мъстахъ, поставя шалаши и скамьи, и рундуки, и на векахъ всякими разными товары: и тъ шалаши и скамьи, и рундуки, и веко съ тъхъ мъсть великій государь указаль сломать и впредь на тъхъ мъстахъ никому, ни съ какими товары не торговать, чтобы на Красной площади и на перекресткахъ и стъсненія не было».

Самые цънные товары и оптомъ продавались въ Гостиномъ дворъ. Зданіе Гостинаго двора сначала было каменное; строилось оно царскою казною, которая собирала съ нея доходъ—гости нанимали въ немъ лавки и палатки отъ казны; часто доходы съ лавокъ Гостинаго двора давались въ награду царскимъ дворянамъ за службу, точно такъ же какъ помъстныя земли или дачи на извъстное время, по жизнь или въ отчину, т. е. въ наслъдіе.

Въ Гостиномъ дворъ были мъста и постройки, принадлежащія и многимъ въдомствамъ: камеръ-коллегіи, медицинской конторъ, сибирскому приказу; кромъ того, были тамъ ростовское подворье съ церковью Введенія Пресвятыя Богородицы, на которомъ были дома церковнаго причта, затъмъ и казенные питейные дома; владънія здъсь были очень перемъшаны; были и такія здъсь постройки, что низъ принадлежалъ частному лицу, авторой этажъ казнъ.

Первый каменный Гостиный дворъ былъ выстроенъ въ 1626 году іюля въ 17 день, по указу царя Михаила Өеодоровича: «Устроили разнаго званія ряды по государеву указу окольничій князь Гр. Кон.



Торговецъ гречневиками. Съ гравори Гейслера.

Волконскій, да дьякъ Волковъ послів Китайскаго пожара». Гостиный дворъ въ первое время разділялся на два двора: Старый и Новый.

Надъ воротами Стараго Гостинаго двора, противъ церкви великомученицы Варвары, была надпись: «Божіею милостію, повельніемъ благочестиваго и христолюбиваго великаго государя Михаила Өеодоровича и сына его христолюбиваго царевича, лъта 6641».

Надъ воротами Новаго двора была другая надпись: «Божіею милостію повельніемъ благовърнаго и христолюбиваго великаго государя, царя и великаго князя Алексъ́я Михаиловича всея Великія и Малыя и Бълыя Россіи самодержца и иныхъ многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ, и съверныхъ отчича и дъдича, и наслъдника и обладателя, здълли сей Гостиный дворъ въ 25-тое лъто благочестивыя державы царствія его»...

Всей подписи мы не приводимъ; годъ постройки поставленъ 1664-й, началась же она съ 1661 года.

Гостиный дворъ послѣ уже раздѣлили на четыре двора: Старый, Новый, Соляной и Рыбный. Въ первыхъ двухъ были ряды съ лавками и амбарами; въ послѣднихъ лавки, шалаши и шалашныя мѣста.

Изъ рядовъ первыми были: Панской, Стекловый, Астраханскій и Хрустальный. Когда увеличились торговые обороты, то ряды Рыбный и Икорный, бывшіе въ старомъ Гостиномъ дворъ и состоявшіе изъ шалашей и амбаровъ, переведены на Соляной рыбный дворъ.

Описывая Гостиный дворъ, не излишнимъ считаемъ объяснить различіе торговли прежнихъ временъ съ нынѣшней и разряды торговыхъ и промышленныхъ людей. Первыми изъ нихъ мы видимъ гостей, и гостиныя и суконныя сотни торговыхъ людей и затѣмъ черныя сотни. Эти разряды пополнялись переводомъ изъ низшаго разряда въ высшій, также переводомъ зажиточныхъ посадскихъ людей изъ городовъ и, по челобитью гостей и гостиныя сотни торговыхъ людей, сотни ихъ пополнялись изъ московскихъ черныхъ сотенъ, изъ слободъ и изъ городовъ лучшими людьми.

Посадскими людьми подразумъвались въ городахъ всъ торговые, ремесленные и промышленные люди, имъвше въ городъ свои тягловыя (обложенные податью) дворы.

Число московскихъ черныхъ сотенъ при Михаилѣ Өеодоровичѣ простиралось до десяти; кромѣ сотенъ были еще полусотни, какъ напримѣръ такіе: «мясичная»; названіе послѣдней указываетъ на ея занятіе. Также названіе сотенъ давалось по мѣстности, гдѣ

онъ жили въ частяхъ города, напримъръ Дмитровская, Срътенская, Покровская, а нъкоторыя носили названіе тъхъ городовъ, откуда онъ первоначально переведены, напримъръ, Новгородская, Устюжская.

Обязанности черныхъ сотенъ, по словамъ Костомарова, лежали въ поддержаніи городского благоустройства, какъ-то: мощеніе улицъ, держаніе разнаго рода лицъ, которымъ отводились квартиры; онъ давали за земскій дворъ цъловальниковъ. Послъднее слово встарину имъло совсъмъ другое значеніе, чъмъ теперь,—происходило оно отъ слова «цълованіе», означавшаго присягу. Князь Щербатовъ говоритъ: «Въ древности нъкоторые холопы и другого званія люди, которые платили дань опредъленнымъ для сбора чиновникамъ, но какъ дань не была приведена въ извъстность, то эти первые собиратели ея должны были присягать или цъловать крестъ въ томъ, что они все безъ утайки доставять своему государю».

«Гостями» назывались прівзжіе изъ другихъ странъ торговые люди, и тѣ изъ посадскихъ людей, которые по знанію какого либо рода промысла избирались на царскую службу по внѣшней торговлѣ и посылались съ товарами въ иностранныя земли. Изъ нихъ собственно и составлены были гостинная и суконная сотни.

За доставленную прибыль по царской службѣ и радѣнію давалось имъ въ награду почетное званіе «гостя», съ правомъ на вольный промысель и на откупъ нѣкоторыхъ статей казенной внутренней и внѣшней торговли.

Бывали примъры, что гости были возводимы въ санъ думныхъ дъяковъ. Гости бывали призываемы царемъ на совътъ; они подавали разные финансовые проекты.—Такъ, напримъръ, гость Веневитиновъ подалъ проектъ братъ съ мордвы дань. — Случалось, что и иноземцы были возводимы въ санъ гостей; такъ, напримъръ, въ 1660 году, братьямъ Бернардамъ пожалованъ титулъ гостей. Котопихинъ разсказываетъ о иноземныхъ гостяхъ или купчинахъ персидскихъ и гречанахъ, что пріъзжали со своими товарами ко двору царя и «подносили ихъ въ даръхъ, а послъ того тъ товары цънились торговыми людьми и по оцънкъ имъ давалось соболями и рухлядью; и такихъ товаровъ на всякой годъ покупалось множество, потому что боярамъ и иныхъ чиновъ людямъ купить окромя царя никому невольно»...

. «Такихъ гречанъ и персіанъ на годъ въ Москву приходило по 50 и 100 человъкъ, и живутъ они для продажи многіе годы и дается имъ кормъ и питье, довольное отъ царя. Персидскіе купчины прівзжали съ шелкомъ сырцомъ и вареными и всякими тамошними товарами, а гречане прівзжали ежегодно, привозя товары

всякіе: сосуды столовые и питейные, золотые и серебряные съ каменьемъ, съ алмазы, и съ яхонты, и съ изумрудами, и съ лалы, и золотны портища, и конскіе наряды, сёдла, и муштуки, и узды, и чапраки со всякимъ каменьямъ, и царицё и царевнамъ вёнцы и зарукавники, и серги, и перстни съ разными-жъ каменьями не малое число». При царё Өеодорё Іоанновичё въ гостиной сотнё гостей и гостиной сотнё торговыхъ людей лучшихъ, среднихъ и младшихъ было 350 человёкъ, а въ суконной сотнё 250 человёкъ.

Торговые люди много теряли въ смутное время, и число ихъ быстро падало и требовало пополненія зажиточными людьми изъ другихъ городовъ.

Въ Москвъ торговали и нъкоторые служилые люди, такъ, напримъръ, «стръльцы, которые набирались изъ людей гулящихъ отъ отцовъ дъти, отъ братьевъ братья, отъ дядей племянники, подсосъдники и захребетники, нетяглые, непашеные и некръпостные люди, которые были собою бодры и молоды, и ръзвы, тъ имъли право торговать и промышлять своимъ рукодъльемъ и покупали не въ скупъ, что носящее не отъ велика», отъ полтины или отъ рубля безтаможно и безпошлинно, а которые изъ нихъ торговали на сумму болъе рубля, или въ лавкахъ сидъли, тъ платили въ казну тамгу, полавочныя и всякія пошлины, какъ и торговые дюди.

Суконной сотни купцы торговали сукнами и другими шерстяными матеріями.—Всѣ эти сотни, взявъ отъ правительства проѣзжую грамоту, ѣздили въ заграничныя земли.

Черныхъ сотенъ и слободъ купцы и посадскіе имѣли только право торговать мелочнымъ товаромъ и внутри государства.—Изъ гостиной сотни избираемы были во внутреннія таможни въ бургомистры и головы; а изъ черныхъ сотенъ въ цѣловальники, къ продажѣ казенныхъ питей и соли.

Купечество въдомо было сперва въ общихъ судебныхъ мъстахъ, но когда учреждены были приказы, то—въ земскомъ приказъ, а иногда въ казенномъ дворцъ, какъ въ 1664 и 1665 годахъ; иногда же купечествомъ управляла и большая московская таможня.— Государственныя подати платили купцы съ промысловъ и съ достатка своего по мъръ возвышенія или упадка своего. Петръ Великій, въ 1720 году, учредилъ купеческій магистратъ и городскихъ купцовъ раздълилъ на три гильдіи.

Слово гильдія, какъ увъряеть Татищевь, происходить отъ слова «гильда», означающаго то же, что теперь цехъ.

Въ первую онъ помъстилъ крупныхъ торговцевъ, во вторую — торгашей или лавочниковъ и хорошихъ ремесленниковъ, а въ



Кулачный бой. Съ гравиры Гейслера.

третью—всякихъ простыхъ ремесленниковъ и мастеровъ. Древняя наша внутренняя торговля была ярмарочная. Каждый прозводитель, земледълецъ, ремесленникъ, платя подать своимъ произведеніемъ, везъ его въ извъстное время года на ярмарку или въ городъ, торговалъ на возу, раскидывалъ палатку или заводилъ лавку.

Внёшняя торговля была собственно царская, до временъ Петра Великаго; точно также учужные рыбные и соленые промыслы оставались за дворцовымъ обиходомъ, и только то, что оставалось, за царскимъ расходомъ, продавалось всякаго чину людямъ. Обычай выбирать изъ купленныхъ или вымѣненныхъ у иностранцевъ товаровъ лучшіе сорта для царской казны не только лишалъ торговца хорошихъ сортовъ товаровъ, но и отнималъ у него время простоемъ и ожиданіями.

Царская казна вообще вела торговлю всёми предметами: она покупала чрезъ своихъ агентовъ воскъ, поташъ, пеньку и проч. и промънивала на заграничные товары; все, что оставалось на долю купца, было обложено множествомъ пошлинъ и стъснено казенными монополіями.

Купецъ въ старое время былъ всегда подъ надворомъ власти; необезпеченный закономъ, онъ никогда не выходиль изъ-подъ произвола воеводъ, таможенныхъ и приказныхъ людей. Флетчеръ говоритъ, что русскій купецъ, раскладывая свои товары, боязливо осматривался на всъ стороны: не идетъ ли къ нему какой чиновникъ, чтобы взять у него что получше и притомъ даромъ. Собиратель ношлинъ неперемънно постарается сорвать съ торговца что нибудъ лишнее на заставахъ, мостахъ, перевозахъ и проч. Кромъ установленныхъ поборовъ, его не пропустятъ безъ взятки.

Правильныя повинности купцы стали нести при императрицѣ Екатеринѣ II, по объявленному ими капиталу въ шестигласной думѣ, съ котораго они платили въ казну по одному проценту со ста. Объявившій капиталъ отъ одной тысячи до пяти принадлежалъ къ третьей гильдіи и могъ отправлять мелочной торгъ; объявившій капиталъ отъ пяти до десяти тысячъ принадлежалъ ко второй гильдіи и торговалъ чѣмъ хотѣлъ, исключая торговли на судахъ, да еще не могъ держать фабрикъ; объявившій отъ десяти до пятидесяти тысячъ и платящій съ нихъ по одному проценту принадлежалъ къ первой гильдіи и могъ, сверхъ промысловъ второй и третьей гильдіи, производить иностранную торговлю и имѣть заводы.

Имъвшіе корабли и дъло не менъе какъ на 100,000 рублей, или избранные два раза засъдателями въ судахъ, отличались отъ купцовъ первой гильдіи тёмъ, что назывались «именитыми гражданами».

Это званіе давало имъ право тадить въ городт въ четыре лошади, имтъ загородныя дачи, сады, также заводы и фабрики; они, наравит съ дворянами, освобождались отъ тълеснаго наказанія.

Къ «именитымъ гражданамъ» причислялись также ученые, которые могли предъявить академическіе или университетскіе дипломы и письменныя свидѣтельства о своемъ знаніи или искусствѣ и которые, по испытаніямъ россійскихъ главныхъ училищъ, такими признаны. Также къ именитымъ гражданамъ причислялись художники четырехъ отраслей: архитектуры, живописи, скульптуры и музыкосочинители. Внукамъ именитыхъ гражданъ, если дѣдъ, отецъ и сами они безпорочно сохранили именитость, дозволялось старшему, по достиженіи тридцатилѣтняго возраста, просить о возведеніи въ дворянство. Званіе именитыхъ гражданъ было уничтожено при императорѣ Александрѣ І.

Купечество первой и второй гильдіи тоже освобождалось отъ тѣлеснаго наказанія. Купцамъ первой гильдіи дозволялось ѣздить въ городѣ въ каретѣ парою; второй—въ коляскѣ парою; третьей же гильдіи купцамъ запрещалось ѣздить въ такихъ экипажахъ и дозволялось въ экипажи впрягать зимою и лѣтомъ только одну лошадь. Въ Екатерининское время иностранное купечество, торговавшее оптомъ, носило названіе «иностранныхъ гостей», и если они не были записаны въ гильдію, то должны были платить пошлину одну половину голландскими ефимками, стоимость которыхъ была 1 р. 25 к., а другую—россійскою монетою.

Возвращаясь къ описанію московскихъ рядовъ, мы видимъ, что уже въ 1626 году, послѣ пожара, по новому чертежу на Никольской улицѣ были ряды: Иконный и Саадачный или Саадашный. Рыбный, Сапожный и Красный ряды были отведены на другое мѣсто. Какъ мы выше уже замѣтили, близь этихъ рядовъ гнѣздилась въ шалашахъ и прилавкахъ мелочная торговля; здѣсь же на выносныхъ очагахъ варилось и жарилось кушанье; кадки суслениковъ и квасниковъ предлагали прохожимъ вкусное питье, а колодцы у дворовъ — чистую воду, которую черпали изъ нихъ бадьями. На Никольскомъ крестцѣ стояли бочки, кади и скамьи. Тамъ съ утра до вечера толпились московскіе купцы, греческіе гости, торговые люди, слободчане и стрѣльцы.

Въ соборъ Казанской Богоматери приводили купцовъ къ очистительной присягъ; въ такіе часы раздавался унылый благовъсть съ колокольни этой церкви.

Близь Никольской находилось особое мёсто у городской стёны, въ переулкі, у церкви Троицы, въ Старыхъ поляхъ, гді, кромі крестнаго цілованія, тяжущимся предлагались поединки. Здісь было ніжогда позорище судныхъ поединковъ, которые, подобно крестному цілованію и испытанію желізомъ, составляли судебныя доказательства. Это поле или польце называлось «Божьею правдою», Божьимъ судомъ; тамъ истецъ съ отвітчикомъ бились въ присутствій окольничаго и дьяка, также боярина, дворецкаго, казначея, недільщика, праветчика и подъячаго, а со стороны польщиковъ при стряпчихъ и поручикахъ, но посторонніе туда не допускались. Съ каждаго діла, рішеннаго полемъ, польщики взносили пошлину въ пользу судей. Приступая къ такому доказательству правоты, судьи спрашивали истца: «А ты лізешь ли на поліб биться?»—Лізу, отвітчаль тотъ. Оружіемъ у отвітчика и истца были ослопы (дубинки).

По свидътельству Рафаила Барберини, въ Европъ, въ XVI въкъ польщики сражались въ доспъхахъ; наступательнымъ ихъ оружіемъ было надътое на лъвую руку желъзо о двухъ остріяхъ, а въ правой рукъ вилообразное копье, за поясомъ топоръ.

Изъ актовъ XVI столътія узнаемъ, что неръдко польщики, ставъ у поля, мирились и даже отъ поля бъгали. Уставы церкви преслъдовали такихъ поединщиковъ: убитыхъ на судебномъ поединкъ лишали честнаго погребенія: церковь отвергала отъ общенія съ собою убійцъ и семъ лътъ не допускала къ пріобщенію св. Тайнъ даже и того, кто и вышедъ на поле, сойдетъ не бившись.

Если върить старому преданію, по словамъ Алекстева, автора церковнаго словаря, то въ Китай-городъ, близь Никольскихъ воротъ, прежде были три полянки съ канавою, у которой, по сторонамъ ставши соперники и наклонивши головы, хватали другъ друга за волосы, и кто кого перетянетъ, тотъ и былъ правъ. Побъжденный долженъ былъ перенести побъдителя на плечахъ черезъ ръчку, которая была за стъною на съверъ у Троицы въ Поляхъ.

Послъдніе поединки были въ обычать только у простонародія. До 1812 года ограда собора Казанской Богоматери служила мъстомъ выставки лубочныхъ картинъ, какія продавались и на Спасскомъ мосту.

Предъ вступленіемъ наполеоновскихъ войскъ въ Москву, здёсь вывѣшивались каррикатуры Теребенева и Яковлева на Бонапарта и на французовъ; они питали и укореняли въ народѣ ненависть къ врагамъ; сюда стекались московскіе жители глядѣть и читать ихъ; они любили слушать толки и разсказы словоохотнаго торговца этими картинами, которыя выходили изъ фабрики Татьяны Ахметьевой.

Лътъ полтораста тому назадъ, у этого же собора возвышались богатыя тріумфальныя ворота, сооруженныя въ 1742 году отъ Святъйшаго синода для коронаціи императрицы Елисаветы Петровны. На воротахъ былъ изображенъ св. благовърный князъ Владиміръ лежащимъ, а изъ чреслъ его выросшее дерево, на вътвяхъ котораго изображался родъ царскій, начиная отъ равноапостольнаго Владиміра до императрицы Елисаветы, надъ ликомъ которой вид-



Торговка масломъ. <sup>\*</sup> Съ рисунка Варбье, 1806 года.

нълась слъдующая надпись на двухъ языкахъ: «Et documenta damus qua sumus origine nati». «Довольно показуемъ, откуда начало рожденія нашего имъемъ».

Ближе къ Иверскимъ воротамъ, у собора Казанской Богоматери, во дворъ губернскаго правленія помѣщалось еще въ недавнее время страшное мъсто для купца— «яма». Мъсто это теперь занято новымъ зданіемъ присутственныхъ мъстъ.

71

Въ «яму» сажали несостоятельныхъ купцовъ; передъ этимъ купецъ скрывался. Искали его всюду, ъздили въ Угръщи, къ Троицъ. Искавшему предлагали сходить даже къ Василію Блаженному къ ранней, тамъ его не застанетъ ли? Накрывали больше купца или на улицъ, или въ пьяномъ видъ у подруги сердца.

Случалось такъ, что тотъ же квартальный надзиратель, который у купца пилъ и ѣлъ, препровождалъ его и въ «яму». Обыкновенно, это бывало вечеромъ. Шли они другъ отъ друга на благородной дистанціи, — купецъ наровилъ не подпускать квартальнаго къ себѣ на пистолетный выстрѣлъ. Но у воротъ «ямы» квартальный быстро настигалъ купца и здѣсь уже сдавалъ его вмѣстѣ съ предписаніемъ.

У входа въ яму, гдѣ сидѣли неисправные должники, передъ дверьми стоялъ солдатъ съ ружьемъ, и еще ходилъ дежурный сторожъ, отставной солдатъ, который опрашивалъ и пускалъ черезъ цѣпь приходившихъ. Бывало, солдатъ угрюмо спрашивалъ подходившаго: «Вы съ подаяніемъ, что ли?»—Нѣтъ, такъ, посмотрѣть, говорилъ праздный зритель.—«Тутъ смотрѣть нечего», сурово замѣчалъ служивый.—А вы зачѣмъ? обращался онъ къ пожилой женщинѣ видимо изъ купчихъ.—«Такъ, поплакать пришла», отвѣчала благочестивая купчиха утирая глаза.

Въ большіе праздники купечество присылало въ «яму» корвины съ съёстными припасами; болёе всего приносились калачи. Бывали и такія пожертвованія: одинъ благочестивый купецъ на поминъ души бабушки къ рождественскому разговёнію пожертвовалъ пятьсотъ бычачьихъ печенокъ.

Жертвовали и вещами: присылались къ празднику бумажные платки, правда слежавшіеся, выцеттшіе и въ дырьяхъ, или приносилось нъсколько паръ резиновыхъ галошъ и все на одну ногу или дътскія.

«Яма» носила также названіе временной тюрьмы. Временною она называлась потому, что здёсь содержались должники до тёхъ поръ, пока выплатять долгъ. Названіе же «ямы» она получила отъ крутой отлогости къ сторонѣ Бёлаго города. По другимъ преданіямъ, здёсь нарочно было вырыто углубленіе для монетнаго двора, —это-то углубленіе и дало описываемой тюрьмѣ названіе «ямы», и дѣйствительно, подойдя къ ней съ дворика и облокотясь на перила, можно было видѣть внизу, сажени на три глубины, другой небольшой продолговатый дворикъ, устланный плитнымъ камнемъ, и вокругъ него жилье.

Замъчательно также, что у воротъ «ямы» всегда впервые въ Москвъ появлялись у разносчиковъ на лоткахъ свъжіе огурцы, и первые свъжіе грибы весною можно было найти тутъ же.

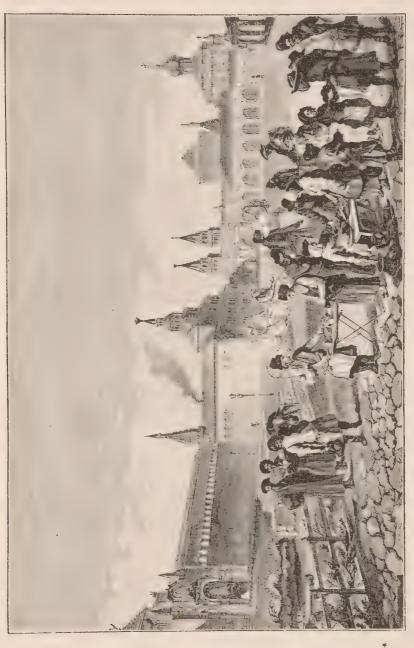

Уличный торгъ у Кремля въ концъ. XVIII столетія. Съ граворы того времени Колпашникова.

Не менъе замъчательно было еще одно мъсто: въ домъ присутственныхъ мъстъ, гдъ теперь свъчныя лавки, прежде былъ винный погребъ; многіе помнять еще, какъ въ мрачномъ и длинномъ подвалъ его засъдали разные чиновники, выгнанные за темныя дъла изъ службы: здъсь обдълывались всевозможныя дъла, платились деньги, писались просьбы и т. п. Въ погребъ и около дверей его цълый день толпились подъячіе.

По уничтоженіи погреба, подъячіе размѣстились отъ Воскресенскихъ вороть до Казанской, отчего и получили оставшееся до сихъ поръ за ними названіе: «отъ Казанской». Здѣсь ежедневно, въ десять часовъ утра, собирались они, выстраивались въ рядъ по тротуару, совершали разныя дѣла на улицѣ, въ трактирахъ и въ низшихъ присутственныхъ мѣстахъ и потомъ расходились. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ ихъ и отсюда прогнали; ихъ мѣсто заняли торговцы, а они перешли къ трактирамъ, что противъ присутственныхъ мѣсть, къ Маленькому Московскому и Егорову.

Къ оградъ Казанскаго собора примыкалъ Ножевый рядъ.

Этотъ рядъ составляли каменныя лавки, палатки и пещуры, которыя тянулись уступами по улицъ. Противъ собора и этого ряда, на другой сторонъ, гдъ были еще недавно бумажныя, книжныя и табачныя лавки, былъ прежде Саадачный рядъ, гдъ, какъ мы выше говорили, продавались колчаны съ луками и стрълами; за Саадачнымъ рядомъ слъдовалъ Съдельный, Манатейный, тоже что Епанечный, Кружевный и Ветошный, гдъ торговали не только старымъ платьемъ, но и пушнымъ товаромъ.

На лѣвой сторонѣ, между маклерскими конторами, на мѣстѣ, гдѣ теперь книжная лавка, кажется, Свѣшникова, прежде былъ главный входъ въ Управу Благочинія. На этомъ мѣстѣ, предъ вступленіемъ непріятеля въ 1812 году въ древнюю столицу, раздавались и жадно расхватывались афиши графа Растопчина, возвѣщавшія о печальномъ жребіи Москвы.

Ограду Заиконоспасскаго монастыря по Никольской улицё до 1812 года занимали иконныя лавки и ступени. По указу 1753 г. повелёно было сломать ихъ, потому что ими стёснялась и безъ того тёсная улица, вымощенная деревомъ, а вмёсто нихъ сдёлать каменную стёнку. Въ это время засыпаны колодези на улицё у дворовъ и вырыты новые на самыхъ дворахъ.

Книжная торговля въ этомъ мѣстѣ открыта позднѣе. Въ Елисаветинское время торговали бумагою, церковными книгами, нѣмецкими потѣшными листами, молотковыми и простыми картами въ Овощномъ ряду, потомъ на Спасскомъ мосту, гдѣ первый изъ русскихъ букинистовъ, Игнатій Өерапонтовъ, началъ производить торгъ древними и старинными книгами и рукописями. Въ 1710 году, кромъ Овощнаго ряда, продавались заморскіе листы въ Иконномъ и Ветошномъ рядахъ. Такая торговля тамъ существовала еще при Третьяковскомъ, который ссылался на стихотворцевъ Спасскаго моста, этого стариннаго пріюта для слѣпыхъ пѣвцовъ Лазаря и Алексія, Божія человъка.

Отдавались отъ монастыря иконныя лавки; впослёдствіи въ нихъ стали торговать книгами. Изъ первыхъ торговцевъ изв'єстны: Таракановъ, Полежаевъ, Акоховъ, Козыревъ, Матушкинъ, Василій Глазуновъ, Сопиковъ, Селивановскій.

Московскіе торговые ряды разд'ялялись на три отділенія. Въ первомъ отдёленіи, противъ Красной площади, пространство отъ Никольской улицы до Ильинской, въ длину заключало въ себъ восемь дальныхъ рядовъ, имфющихъ свои названія по роду товаровъ. Каждая линія заключала въ себъ еще различные ряды. Такъ, линія торговыхъ рядовъ перваго отделенія имела восемь названій: Ножевая (лицевая, съ площади), Овощная, Шапочная, Суконная Большая, Суконная Малая, Скорнячная, Серебряная и Большая Ветошная или Покромная—ряды линій перваго отдёленія; линія Ножевая имъла ряды: Новый Овощный и Съдельный; линія Шапочная им'та четыре ряда: Колокольный, Холщевый, Кафтанный и Шапочный; Большая Суконная линія — четыре ряда: Желъзный, Лапотный, Малый Золотокружевный и Смоленскій Суконный; линія Суконная Малая — пять рядовъ: Сундучный, знаменитый своими пирожками и квасомъ, Нитяной и Малый Крашенинный, Большой Золотокружевный, Затрапезный и Московскій Суконный, поперекъ этой линіи шелъ Большой рядъ Крашенинный; линія Скорняжная дёлилась на Бумажный, Епанечный, Скорнячный и Шелковый ряды; линія Серебряная на Иконный, Женскій Кружевный, Малый Ветошный и Серебряный; линія Большая Ветошная на Перинный рядь, затёмь Большой Ветошный и Сальный, лицомъ на Ильинку — Панскій. 2-е отдъленіе между улиць Ильинской и Варваркой и между Москворъцкой переулкомъ Хрустальнымъ или Гостинымъ дворомъ, имъло 10 отдъльныхъ линій, которыя содержали еще нъсколько рядовъ. Линіи 2-го отдъленія носили названія: Лицевая, Игольная, Кушачная, Овощная, двъ Суровскихъ, Москательная, Скобяная, Зеркальная и Хрустальная или Лицевая къ Гостиному двору. Ряды линій 2-го отдъленія — на лицевой два ряда: Фряжскій (погребъ съ винами) и Восковой; линія Игольная, съ Верхней Игольной; линія Кушачная съ рядомъ Кушачнымъ. Овощная имъта два ряда: Овощный и Сафьянный; линія Суровская дълилась на линіи: Суровскую, Юхотную, Судовую и Медовую; другая Суровская линія имъла Малый Юхотный и Большой Новый Суровскій ряды; поперекъ всъхъ линій шла Москательная линія, которая дълилась на два ряда: Нижній Игольный и Мъдно-москательный; линія Скобяная имъла два ряда: Скобяной и Большой Юхтяный. Линія Зеркальная имъла два ряда: Зеркальный и Старо-Сняточный; здъсь торговали шелковымъ товаромъ. Линія Хрустальная имъла ряды: Бумажный и Хрустальный.

3-е отдёленіе, между улицами Варварской и проулка Зарядья, лицевая сторона на Москворъцкую улицу, а задняя въ линіи съ Хрустальнымъ рядомъ, заключала четыре линіи: на первой ряды Съмянный и Кулечный; на второй — Мясной и Коренной Рыбный и Нижній Медовой; третья и четвертая линія состояла изъ двухъ Юхотныхъ рядовъ. Отдёленіе это отдёлялось отъ Мытнаго двора Мяснымъ переулкомъ.

Кром' упомянутыхъ рядовъ, находились ряды: Книжный по Никольской улицъ, противъ 1-го отдъленія, затъмъ по Ильинкъ, отъ Лобнаго мъста: Сапожный, Шапочный, Платьяной — существуетъ еще Шапочный, на Ильинкъ, близь воротъ, съ правой стороны. Затъмъ на той же Ильинкъ, съ правой стороны подъ Посольскимъ домомъ: Табачный, Мыльный, Нюрембергскій, противъ Гостинаго двора, въ переулкъ, и общественный Рыбный; подлъ церкви Василія Блаженнаго-Масляный; за этимъ рядомъ по объимъ сторонамъ Москворъцкой улицы: Мъловый и Бакалейный, и затъмъ, по объимъ сторонамъ той же улицы къ мосту: Мучной и Живорыбный. Гостиный же рыбный дворъ встарину стоялъ противъ церкви Варвары Великомученницы; онъ сломанъ въ 1792 году, построенъ же быль, въ 1641 году, царемъ Михаиломъ Өеодоровичемъ. Что же касается ряда въ Охотномъ ряду, то онъ основанъ только въ 1791 году; по плану Москвы 1786 г. вся площадь, гдъ онъ помъщается, была застроена.

Въ старыя времена и времена, близкія до сломки, общая картина московскихъ рядовъ и Гостинаго двора представляла самую кипучую дъятельность. Ночью вся эта часть, запертая со всъхъ сторонъ, представляла какой-то необъятный сундукъ съ разными цънностями, охраняемый злыми рядскими собаками на блокахъ да сторожами. Но лишь только на небъ занималась заря и вставало солнце, какъ вся эта безлюдная и безмолвная мъстность вдругъ растворялась тысячами лавокъ, закипала жизнію и движеніемъ. Длинной





Видъ старой площади у Гостинаго двора

Съ гравюры Делаб



москвъ, въ концъ прошлаго стольтія.

ра 1795 года.

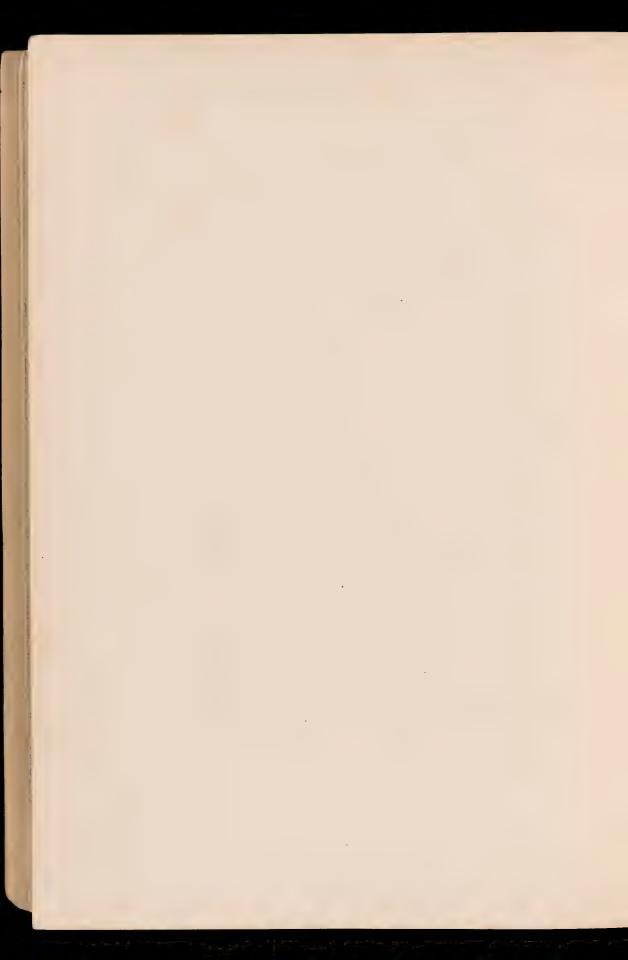

вереницей тянулись къ рядамъ тяжело нагруженные возы отъ Урала Крыма и Кавказа. Любопытствующій могъ здёсь услышать имена всёхъ значительнёйшихъ городовъ земли русской и увидать всевозможныя произведенія какъ сырыя, такъ и отдёланныя, начиная съ пеньки и желёза и кончая бархатомъ, замкомъ, самоваромъ и т. д. Куда глазъ, бывало, ни взглянеть, всюду движеніе и кипучая дёятельность: здёсь разгружаютъ, тамъ накладываютъ возы; артельщики такъ и снуютъ; тюки, короба, мёшки, ящики, бочки, все это живой рукой растаскивается, скатывается въ лавки, въ подвалы, амбары и палатки, или накладывается на воза.

Длинные, извилистые полутемные ряды построены безъ плана и толку, въ которыхъ безъ путеводителя непривычному не пройти: всё эти ряды сохраняли и вмёщали въ себё товары цёною на милліоны рублей. Посмотрите эти склады товаровъ; они едва обозначены скромными вывъсками; присмотритесь къ товарамъ, къ продавцамъ и къ покупателямъ, и удивленіе васъ встрътить на каждомъ шагу. Здъсь есть лавки, гдъ блескъ серебра переливается съ жемчугами и брилліантами, и недалеко отъ нихъ наваленъ чугунъ, свинецъ плитками. Тутъ, напримъръ: парчи, бархатъ и атласъ, а у сосъда продаются рогожи, цыновка. Здъсь галантерейная лавка и рядомъ съ ней тряничникъ; тамъ чай и сахаръ, а напротивъ москательный товаръ: скипидаръ, вохра; тамъ сукно, полотно, кожа, писчая бумага. Помимо, такъ сказать, главныхъ магазиновъ во всемъ городъ по свътлой Ножевой линіи, отъ Никольской улицы къ Ильинкъ, тянутся еще многочисленные шкафчики; они пристроены къ простънкамъ, находящимся между множества одинокихъ высокихъ и широкихъ стеклянныхъ дверей, въ нъсколько растворовъ, служащихъ входомъ въ Ножевую линію съ Красной площади. Какъ на длинной чертъ въ равномъ разстоянии разставленныя точки представляются взорамъ вашимъ эти шкафчики, стоящіе задомъ къ площади. Они окрашены білою масляною краскою, и когда заперты, то имбють видь полуколлонь; когда же отперты, то нижняя часть ихъ служить прилавкомъ, а верхняя привлекаеть взоры мимоходящихъ размъщенными въ ней разными недорогими товарами. Объ этихъ товарахъ вамъ кричатъ мальчишки, будто глухимъ: «ленты, шцильки, булавки, гребни, тесемки, шнурки, духи, помада, Самохотовъ бальзамъ, перчатки... что угодно? Пожалуйте-съ... пожалуйте-съ! У насъ покупани».

Или уже несется голосъ болъ́е взрослаго изъ внутреннихъ темныхъ рядовъ: «почтенный господинъ, что покупаете-съ?.. У насъ фундаментальныя шляпы, обстоятельныя лакейскія шинели, солид-

ные браслеты, нарядные сапоги, сентиментальныя колечки, помочи, восхитительная кисся, презентабельныя ленты, субтильные хомуты, милютерные жилетки, интересное пике, нёмецкіе платки, боръ десуа, бархать веницейской, разныя авантажныя галантерейныя вещи, сыръ голландскій, мыло казанское, гарлемскія капли... У насъ покупали!» и пр.

Часто такіе выкрики заглушаются болбе неистовымъ крикомъ, непонятнымъ для обыкновеннаго смертнаго. Это вдругъ прокричить какой нибудь торгашь съ большимъ лоткомъ на головъ, и сколько другой ни бъется, а крика такого парня не разбереть и не пойметь, продаеть же онь самую обыкновенную вещь: или баранину, или бычьи почки; товаръ его всегда покрытъ сальною тряпкою и потребитель его-мъстный купецъ-торговецъ. Идуть здъсь и другіе мелкіе торговцы, которые назойливо пристають къ проходящимъ; вы видите ихъ туть и съ корзиночками, и съ метелочками, и со стеклянными фигурками, и съ статуэтками, и душать же они вась своими причитаніями; ходять и бабы, кричащія пронзительно: «ниточекъ, ниточекъ!», при чемъ съ визгомъ ударяется на букву «и». Далъе кричать: «шнурочковъ, чулочковъ». Такія торговки зорко глядять, нельзя ли гдё что нибудь украсть, или вытащить у зазъвавшагося изъ кармана. Ходили еще и старцы, продававшіе свётильни для лампадокъ и курительныя монашки и пр. Словомъ здёсь была всегда пестрая ярмарка съ самыми разнородными товарами и съ всевозможными сортами покупателей.



## ПРИМЪЧАНІЯ.

- . 1) См. И. Забълина «Домашній бытъ русскихъ царей». «Отеч. Зап.» 1851 г., № 3.
  - 2) См. «Хроника общественной жизни въ Москвъ», ст. И. Забълина, стр. 7.
- 3) Модныя названія дней нед'єли: «стринькій»—понед'єльникъ, «пестринькій»— вторникъ, «колетцо»— среда, «м'єдный тазъ»— четвергъ, «сайка»—пятница, «умойся»—суббота, «красное»—воскресенье.
- 4) Описаніе коронаціи императрицы Екатерины II взято изъ имінощейся у насъ рукописи того времени.
- 5) Государыня выёхала изъ Петербурга почти инкогнито 1-го сентября и прибыла въ подмосковье, село Петровское, 9-го сентября. На переёздъ государыни изъ Петербурга потребовалось 19,000 лошадей и около 80,000 народа.
- Подробности о посъщени Троицкой давры императридей Екатериной II беремъ изъ имъющейся у насъ рукописи того времени.
- 7) «Торжествующая Минерва» была выпущена въ крайне ограниченномъ числѣ экземпляровъ. Объяснительные стихи къ этому маскараду писалъ М. М. Херасковъ, а хоры сочинялъ А. П. Сумароковъ. Машины и аксессуарныя вещи къ нему дѣлалъ итальянецъ-машинистъ Бригонцій.
- См. «Біографическій словарь» проф. Московскаго университета, т. ІІ, стр. 447.
- 9) Херасковъ, дъйств. тайн. сов., 1733—1809, кураторъ Московскаго университета, авторъ перваго русскаго романа «Кадмъ и Гармонія» и также первыхърусскихъ эпопей «Россіада» и «Владиміръ».
- 10) До этого времени никакихъ пріютовъ для біздныхъ дітей и подкидышей не было; только по указу Петра I ихъ принимали въ ничтожномъ чисят и воспитывали въ Новодівничьемъ и Андреевскомъ монастыряхъ. До Петра основалъ «пріемницу сиротъ» митрополитъ Іовъ въ Холмской Успенской обители. Въ Петербургіз для безпріютныхъ домъ основанъ въ 1714 году.
- Прокофій Акинфіевичъ Демидовъ на разныя благотворительныя учрежденія въ теченіе своей жизни пожертвоваль около полутора милліоновъ рублей.
- 12) П. А. Демидовъ умеръ въ 1786 году, погребенъ въ Донскомъ монастырѣ, за алтаремъ Срѣтенской церкви. Послѣ него осталось нѣсколько сыновей и дочерей — онъ былъ женатъ два раза. Сыновья Демидова воспитывались въ Гамбургѣ и, возвратясь въ Россію, съ трудомъ говориди на родномъ языкѣ. Деми старая москва.

довъ не любилъ ихъ и давадъ имъ почти нищенское содержаніе. Императрица приказала ему выдавать болёе приличную сумму на ихъ часть. Демидовъ купилъ имъ по тысячъ душть и вмъстъ съ тъмъ запретилъ показываться къ себъ на глаза. Дочерей своихъ отдалъ замужъ за купцовъ и фабрикантовъ. Но когда одна изъ послъднихъ объявила, что она выйдетъ лишь за дворянина, то онъ отыскалъ перваго такого попавщагося, Станиславскаго.

- 13) Всего въ Москвъ съ апръля 1771 г. по мартъ 1772 г. умерло отъ моровой язвы 57,901 человъкъ; въ другихъ мъстахъ имперія 75,393 человъкъ. Всего—
  133,299 человъкъ.
  - 14) См. Бантышъ-Каменскаго: «Жизнь Амвросія».
  - 15) Отъ этого дома переулки называются Большой и Малый Еропкинскій.
  - 16) Cm. «Geschichte des Russischen Staats», von Herman, V, 713.
  - 17) «Voyage en Siberie», Amsterdam, 1769.
- 18) На русскомъ языкѣ «Catechisme moral pour les vrais» былъ изданъ нѣсколько разъ. Позднѣе И, П. Тургеневъ, по плану Лопухина, сочинилъ книгу подъ заглавіемъ: «Кто можетъ быть добрымъ гражданиномъ и вѣрнымъ под даннымъ?»
- 19) Отецъ Походящина былъ простой извозчикъ, возившій руду на заводахъ въ Сибири; онъ составилъ себъ милліонное состояніе открытіємъ мъдныхъ рудниковъ.
- 20) В. И. Майковъ во время пребыванія Дидерота въ Петербургѣ состояль при немъ по приказанію Екатерины II и замѣчательно то, что Майковъ совсѣмъ, не зналъ французскаго языка.
  - 21) Cm. «Notice historique sur la F. M. dans l'Empire de Russie», par M. Thory.
  - 22) См. соч. Ешевскаго, т. III, стр. 473, 499.
  - 23) См. «Русскій Архивъ», 1878 г., ч. І, стр. 158.
- Существуютъ двъ старыя гравюры съ изображениемъ дуба и кедра въ Коломенскомъ саду. На гравюрахъ надписи:

Сей дубъ присутствіемъ Петровымъ украшался; Отець отечества подъ онымъ просвёщался! Подъ кедромъ Александръ здёсь въ юности своей Ученію внималъ—для счастья нашихъ дней!

- 25) Планъ стариннаго царскаго дворца въ Коломенскомъ приложенъ къ книгъ Малиновскаго «Историческія свъдънія о сель Коломенскомъ». Москва. 1809 гола.
  - 26) См. А. Корсакова: «Село Коломенское».
  - 27) См. Ив. Снегирева: «Русскіе простонародные праздники».
- 28) Русскимъ ученикамъ-комедіантамъ положено было жадованья «смотря по персонамъ: за къмъ дъла больше—тому дать больше, а за къмъ дъла меньше—тому меньше».
  - 29) Первымъ управляющимъ театральнымъ дёломъ былъ бояринъ Матвёевъ.
- 30) Типъ голдандскаго шута, который перенесли на нёмецкую сцену англійскіе актеры XVII вёка.
- 31) Другой театрь у Красныхь вороть, выстроенный нёмцами, быль уже въ 1753 году сломань; онъ носиль название «Деревянной комедіи». См. Полн. собр. закон. VII, учр. 10, 167.
  - 32) См. «Русскій Архивъ» 1878 г., ч. 2, стр. 478.
  - 33) См. книгу «Планы и фасады театра и маскарадной залы въ Москвъ, по-

строенныхъ содержателемъ публичныхъ увеселеній, англичаниномъ Михаиломъ Медоксомъ напечатанную (sic) въ Универ. типогр., 1797» въ листъ.

34) Послѣ Шушерина его амилуа въ Петербургъ занялъ актеръ Яковлевъ.

35) Cm. «Souvenirs d'une actrice par madame Louise Fusil».

36) См. «Русскій Архивъ» 1873 г., стр. 1889.

- 37) У Потемкина своего дома въ Москвъ не было, онъ жилъ въ домъ свътлъйшаго князя Таврическаго, въ приходъ Вознесенія Господня, на Большой Никитской улицъ. Домовъ у князя Таврическаго въ Москвъ было нъсколько; лучшіе были въ приходъ Грузинской Божіей Матери и въ приходъ Николы въ Воробъинъ на Гостиныхъ горахъ.
- . 38) Извѣстіе о визитѣ Шешковскаго къ Потемкину въ мартѣ 1796 года совершенно ложно. Шешковскаго не было уже въ живыхъ въ іюлѣ 1794 г., т. е. слишкомъ за полтора года до смерти П. С. Потемкина.

39) См. «Русскій Архивъ» 1880 г., стр. 385.

40) Подъемныхъ мостовъ въ Кусковѣ было два: одинъ при началѣ пруда и сада, чрезъ тотъ каналъ, гдѣ теперь простой деревянный мостъ и ворота, а другой по лѣвую сторону дома, противъ церкви, гдѣ теперь деревянный мостъ.

41) См. «Русскій Архивъ» 1874 г.

42) 9-й выпускъ пъсней, собранныхъ П. В. Киръевскимъ.

43) По каталогу, изданному въ 1781 году Палласомъ, ръдкихъ ботаническихъ растеній въ саду П. А. Демидова было 2,224 сорта. См. «Enumeratio plantarum quae in horto viri illustris atque excell. D-ni Procopii à Demidoff».

44) Остальные кавалеры большого военнаго ордена Георгія Поб'ёдоносца (лента черезъ плечо) были: Суворовъ, адмиралъ Чичаговъ и фельдмаршалъ Репнинъ. Павелъ I никогда не носилъ его; онъ не получилъ его, бывши насл'ёдникомъ престола, а ставъ императоромъ—не хот'ёлъ носить его.

45) См. «Жизнь графини Анны Ал. Орловой-Чесменской», соч. Н. Елагина.

Спб. 1853 г.

46) См. «Русскій Архивъ» 1878 г., стр. 292.

47) См. ст. «Архимандритъ Фотій». «Рус. Стар.» 1875 г., т. XIII, стр. 308.

48) См. «Русская Старина», 1887 г., октябрь, стр. 7.

- 49) См. «Исторія царствованія Александра І», т. І, стр. 97.
- 50) См. «Раздача населенныхъ имъній при Екатеринъ II».

51) См. «Русскій Архивъ» 1878 г., т. III, стр. 493.

521) См. «Русская Старина» А. Мартынова и И. Снегирева.

52<sup>2</sup>) По духовному зав'ящанію, это им'яніє князя Серг'я Кантемира, вм'яст'я съ 10 тысячами душъ крестьянь, было отдано императриц'я Екатерин'я П. Впослідствіи императоръ Павель I подариль его канцлеру Безбородко— въ день своей коронаціи.

53) См. опыть Н. Полевого «Повъствованіе о Петръ Великомъ», «Сынъ Оте-

чества», январь 1858 г.

55) См. «Царствованіе Петра II», соч. Арсеньева, стр. 109 и 146.

56) Графъ Вельегорскій женился на графинѣ Матюшкиной, бывшей княгинѣ Гагариной, фрейлинѣ императрицы. Графъ Валер. Зубовъ—на Потоцкой. Родителямъ предоставлено было на волю избирать вѣроисповѣданіе для ихъ дѣтей, въ той увѣренности, что въ третьемъ поколѣніи дѣти отъ русскихъ отцовъ и матерей примутъ православную вѣру, что и исполнилось почти безъ исключенія,—сынъ гр. Соллогуба былъ католикъ, а внукъ (извѣстный писатель) православный, равно какъ и князья Любомирскіе.

- 57) См. «Русская Старина» 1878 г., т. 21, стр. 538.
- 58) Cm. «Русская Старина», т. 21, стр. 539.
- .59) См. «Русскій Архивъ», 1873 г., стр. 1102.
- 60) «Русская Старина», г. Мартынова, ІІ, стр. 115.
- 61) Voyage en Pologne, Russie etc. par Wiliam Cox.
- 62) См. А. А. Васильчикова: «Семейство Разумовскихъ».
- 63) Нашъ посланникъ въ Неаполѣ, извѣстный по связямъ съ королевой неаполитанской, красавецъ собой, былъ необыкновенно гордъ. Графъ Растопчинъ равскавываетъ, что на одномъ изъ спектаклей въ Эрмитажѣ цесаревичъ Павелъ Петровичъ подозвалъ его къ себѣ и сказалъ: «Сообщу тебѣ новость—сегодня Разумовскій первый поклонился мнѣ».
  - 64) «Архивъ князя Воронцова».
  - 65) «Манька», такъ называли въ то время модныя мужскія муфты.
- 66) Племянница Нарышкиной, дочь ея брата Вилима, переименованнаго порусски въ Даніила Петровича, была извъстная фрейлина Гамильтонъ, любовница Орлова, казненная по повелънію Петра Великаго.
- 67) См. очеркъ П. И. Мельнакова (Печорскаго): «Авдотья Петровна Нарыш-
  - 68) См. роспись Москвы 1793 г.
  - 69) См. «Русская Старина», соч. А. Мартыновымъ, годъ второй.
  - 70) См. «Исторія академика Пекарскаго», т. II, стр. 455.
  - 71) См. его «Московскія улицы».
  - 72) Извъстный дипломать графъ Спренгиортенъ.
  - 73) Эта историческая коллекція теперь принадлежить г. Мятлеву.
  - 74) Извъстные впослъдствии наши посланники.
- 75) (Къ стр. 304). Въ Петербургъ «Жизнь игрока» давалась въ переводъ Р. М. Зотова.
  - 76) См. «Русскія преданія» Макарова.
  - 77) См. С. П. Жихарева: «Дневникъ студента».
  - 78) М. Г. Какъ вы развлекались?-М. Г. Хотя вы предупреждены.
  - 79) См. А. А. Васильчикова: «Семейство Разумовских», стр. 213.
  - 80) Анненковъ. «А. С. Пушкинъ, матеріалы для его біографіи», стр. 22.
- 81) Въ одномъ изъ этихъ старинныхъ дворцовъ «Марлинскомъ» жилъ князь Тюфякинъ, извъстный впослъдствіи директоръ театровъ.
- 82) Тамъ, гдъ прежде стоялъ домъ графа Каменскаго, нынъ помъщается вемледъльческое училище.
  - 83) Евг. Ковалевскій-авторъ книги «Графъ Блудовъ».
  - 84) См. воспоминанія графини А. Д. Блудовой-журналь «Заря».
  - 85) Cm. «Voyage de Moscou à Wienne par le comte Delagard en 1811».
- 86) Другая такая церковь св. Нила Столбенскаго, разобранная послѣ 1812 г., стояла въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь домъ Солодовникова.
  - 87) См. Карновича—«Замъчательныя богатства частныхъ дицъ».
- 88) «Ломберъ» и «шнипъ-шнаръ-шнуръ»—модныя въ Екатерининское время карточныя игры.
  - 89) См. Карновича «Замъчательныя богатства частныхъ лицъ».
  - 90) См. указатель чертежей московскимъ церквамъ И. Н. Николаева.
  - 91) Описаніе этихъ часовъ на стран. 410.
  - 92) См. Л. Бълянкина «Историческія записки о Фроловскихъ воротахъ».
  - 93) См. указатель чертежей московскимъ церквамъ И. Н. Николева.

94) Эти ворота, извъстныя теперы подъ именемъ Воскресенскихъ и Иверскихъ—прежде назывались Неглинными—отъ ръки Неглинной, и Львиными, отъ львинаго звъринца, нъкогда здъсь бывшаго. Воскресенскими онъ наименовались отъ надворотной иконы Воскресенія Христова. Подъ зубцами воротныхъ стънъ еще уцълъли осадные стоки, черезъ которые осажденные лили на непріятелей кипятокъ, смолу, свинецъ и съру. Въ верхнихъ палатахъ, надъ воротами, помъщался такъ называемый «огненный бой», гдъ дежурили пушкари и стръльцы. Теперь тамъ помъщается губерискій архивъ.

95) Названіе «на Рву» происходило отъ того, что онъ быль построент на крутой горѣ Красной площади, имѣвшей къ сторонѣ рѣки Москвы очень неровный уступъ, а къ стѣнѣ Кремля глубокій ровъ; до 1811 года между нимъ и Кремлемъ, да и съ Москворѣцкой улицы, это возвышеніе осыпалось и представляло пѣчто безобразное. Въ этомъ году площадь вся выровнена, безобразный ровъ обложенъ тесанымъ камнемъ и кругомъ террасы поставлены желѣзныя перила.

96) См. «Бытъ русскихъ царей», соч. И. Е. Забълина.

- 97) См. С. Н. Шубинскаго «Очерки изъ жизни и быта прошлаго времени».
  - 98) Архим. Сергія описаніе Московскаго Знаменскаго монастыря.

99) См. «Описаніе о начатів греко-латинской академів въ Москвѣ», сочинено въ 1726 г. справщикомъ Өедоромъ Поликарповымъ.

100) Сильвестръ Медвъдевъ, родомъ изъ Курска, служилъ прежде подъячимъ, потомъ принялъ монашество; онъ имълъ главный споръ съ Лихудами «о времени пресуществленія евхаристіи», былъ преданъ анаоемъ, бъжалъ въ Польшу, но былъ пойманъ, судимъ и отрекся отъ своего ученія. Обличенный въ соумышленничествъ съ Милославскимъ и Щегловитымъ, казненъ отсъченіемъ головы.

101) Палладій Роговскій быль первый русскій докторь.

102) См. Н. Соловьева: «Летопись Московской Троицкой, что въ поляхъ, церкви», стр. 266.

103) Такихъ «подей» въ Москвѣ было нѣсколько: въ Вѣломъ городѣ, у церкви Параскевы Пятницы, въ Охотномъ ряду; церковь св. Георгія на Вспольѣ, въ Кудринѣ, гдѣ храмъ Покрова и пр.

104) См. Яблочкова «Исторію дворянскаго сословія».

105) См. тамъ же.

106) (Къ стр. 474). «Каминъ въ Пенев» этотъ быль напечатанъ у извъстнаго типографа-помъщика Струйскаго въ его с. Рузаевкъ.

107) Домъ князя И. М. Долгорукова въ приходѣ Воздвиженія на Вражкѣ существоваль въ своемъ первоначальномъ видѣ до 1851 года — въ этомъ году онъ былъ сломанъ и на мѣстѣ его построена какан-то фабрика.

108) Имя Китай имътъ князь Андрей Боголюбскій, мощи котораго почивають во Владимір'є подъ спудомъ.

109) Подъ Казанскимъ соборомъ по 1805 г. была харчевня.

110) См. «Исторію Малороссіи» Бантышъ-Каменскаго.

1124) (Къ стр. 501). Журналъ «Инокрену» онъ издавалъ въ сотрудничествъ съ И. И. Бахтинымъ, губ. прокуроромъ и Воскресенскимъ, учителемъ гимназіи. Всего вышло 28 книжекъ съ 1789 по 1791 г. Журналъ наполненъ мелкими статейками и стихотвореніями.

1122) (Къ 501 стран.). Похороненъ Панкратій Сумароковъ въ вышеназванной

церкви-Николы въ Столпахъ.

113) См. «Капище моего сердця».

- 114) Выходку съ косой императора Павла I приписывають нѣкоторые современники и князю А. Н Голицыну.
  - 115) Стихотвореніе это начиналось:

Вудешь, будешь сочинитель И читателя тиранъ; Вудешь въ корпусъ учитель, Будешь въчный капитанъ. Будешь—и судьбы гласили— Ростомъ двухъ аршинъ съ вершкомъ; Лъсъ и горы повторили: Будешь въкъ ходить пъшкомъ.

Гераковъ быль родомъ грекъ, очень небольшого роста, человъкъ вертлявый и слабенькій, жилъ въ барскихъ домахъ Нарышкина и Воронцова въ качествъ шута; онъ издалъ нъсколько книжекъ, написанныхъ самымъ высокимъ слогомъ, гдъ на каждомъ шагу онъ илачетъ или впадаетъ въ восторгъ отъ прекраснаго пола, до котораго онъ былъ большой охотникъ. Самая забавная его книжка это «Путевыя ваписки по многимъ россійскимъ губерніямъ». Въ этой книгъ описано его путешествіе съ графомъ Ив. Ил. Воронцовымъ-Дашковымъ. Затъмъ изъ изданныхъ имъ есть одна имъющая серьезное значеніе: это описаніе подвига капитана Ильина, который по приказанію графа Алек. Орлова сжегъ турецкій флотъ при Чесмъ. До этого описанія предполагали, что этотъ подвигъ совершенъ англійскимъ офицеромъ въ русской службъ, Элфингстономъ. Иностранные писатели даже приписывали распоряженіе это не Орлову, а англичанину, адмиралу Грейгу. Подъ конецъ своей жизни Гераковъ жилъ у князя М. С. Воронцова, въ домъ на Малой Морской, гдъ и умеръ.

- 116) Въ комедіи «Дурыловъ» выведенъ провинціальный честолюбець, все честолюбіе котораго заключается въ томъ, чтобы быть старшиною губернскаго клуба, угощать на славу, властвовать надъ кухнею и экономомъ, распоряжаться пирами и быть первымъ и необходимымъ лицомъ въ городъ по этой части.
  - 117) См. Сочиненія Ц. Я. Вяземскаго, т. VIII, стр. 167.
  - 118) Билевича, записки котораго еще не появлялись въ печати.
  - 119) См. Сочиненія князя ІІ. А. Вяземскаго, т. VIII, стр. 467.
  - 120) См. С. П. Жихарева: «Дневникъ Студента».
- 121) См. книгу Непединскаго-Мелецкаго, вышедшую подъ названіемъ «Хроника», стр. 79.
  - 122) См. «Хроника недавней старины». Спб., 1876 г., стр. 42.
  - 123) Было даже предположение назвать Пресненские пруды-Валуевскими.
- 124) Объ эти, теперь ръдкія книги— «Описаніе древняго россійскаго музея» и «Историческое изслъдованіе о селъ Коломенскомъ», соч. П. С. Валуева, были изданы: первая въ № 1807 года и вторая въ 1809 году.
- 125) Въ концѣ XVIII столѣтія и въ началѣ нынѣшняго носить очки считалось модою; вскорѣ по выходѣ этой моды, на гуляньѣ появилась лошадь въ очкахъ, съ надписью на лбу «только трехъ лѣтъ». Поздиѣе Карамзинъ на эту моду молодыхъ людей сказалъ:

Взгляните на меня, я въ двадцать лътъ старикъ— Смотрю въ очки, ношу парикъ.

- 126) См. Благово: «Разсказы бабунки», стр. 189.
- 127) См. «Дневникъ студента», С. П. Жихарева, стр. 211.

- 128) Императоръ Павелъ изъ всёхъ сводныхъ московскихъ баталіоновъ составилъ гарнизонный Архаровскій полкъ. Въ этихъ сводныхъ иёхотныхъ баталіонахъ по большей части служили москвичи-гвардейцы—сержанты, не имѣвшіе средствъ нести блестящую гвардейскую службу въ Петербургѣ. Первый такой баталіонъ квартировалъ тогда въ Варсанофьевскомъ переулкѣ, въ приходѣ Вознесенія Господня. Командовали этими баталіонами полковники: Сухотигъ, Замятинъ и Волынскій. Въ приходѣ же Вознесенія Господня была и школа московскаго гарнизона. По разсказамъ Макарова, эту школу въ своихъ прогулкахъ навѣщали: Карамзинъ, Дмитріевъ и всего чаще князъ Ив. М. Долгоруковъ (См. прибавленіе къ «Москов. Вѣд.» 1844 г., стр. 260, № 22).
- 129) См. «Нѣсколько словъ о семействъ Баташовыхъ»—«Русскій Архивъ», 1871 г., стр. 2114.
- 130) Домка—большая (доменная) печь въ нѣсколько аршинъ вышины и пирины, гдѣ плавится желѣзо.
- 131) См. «Повздва въ городъ Вольскъ», «Памятная книжка Саратовской губерніи на 1859 годъ», стр. 88—98.

132) См. Я. Грота: «Соч. Державина», т. III, стр. 445.

- 133) См. «Первое стольтіе Вольска», статья г. М. М. Владимірова.
- 134) Указомъ 3-го января 1810 г. отнималось у всѣхъ право носить званіе именитыхъ гражданъ. Причиною этого указа были какіе-то именитые граждане, которые весьма недобросовѣстно поступили въ коммерческихъ разсчетахъ въ Англіи.
  - 135) См. «Другъ просвъщенія» 1804 г., кн. XI, стр. 106.
- 136) Д. Н. Кашинъ, умершій въ 1844 г., ученикъ Сарти, авторъ многихъ народныхъ оперетъ и аранжировщикъ русскихъ народныхъ пъсенъ. Онъ былъ нъкоторое время капельмейстеромъ московскаго театра и учителемъ музыки при университетъ.
  - 137) См. «Маякъ» 1846 г., кн. IV.
- 138) «Пригожая повариха или похожденія развратной женщины», ч. І. Спб. 1770 г.
- 139) «Неонила или распутная дщерь», справедливая пов'єсть, сочиненіе А. Л., 2 ч. М. 1794 г.
  - 140) См. М. Лонгинова «Библіографическія записки», стр. 16.
  - 141) Загряжскій, Ник. Алекс., оберъ-шенкъ.
  - 142) Партизанъ-поэтъ Денисъ Ивановичъ Давыдовъ.
  - 143) См. «Русскій Архивъ» 1877 года, кн. І, стр. 512.
- 144) Маскарады Ліона въ прошедшемъ столѣтіи происходили въ залахъ, гдѣ теперь помѣщается Учетный банкъ.



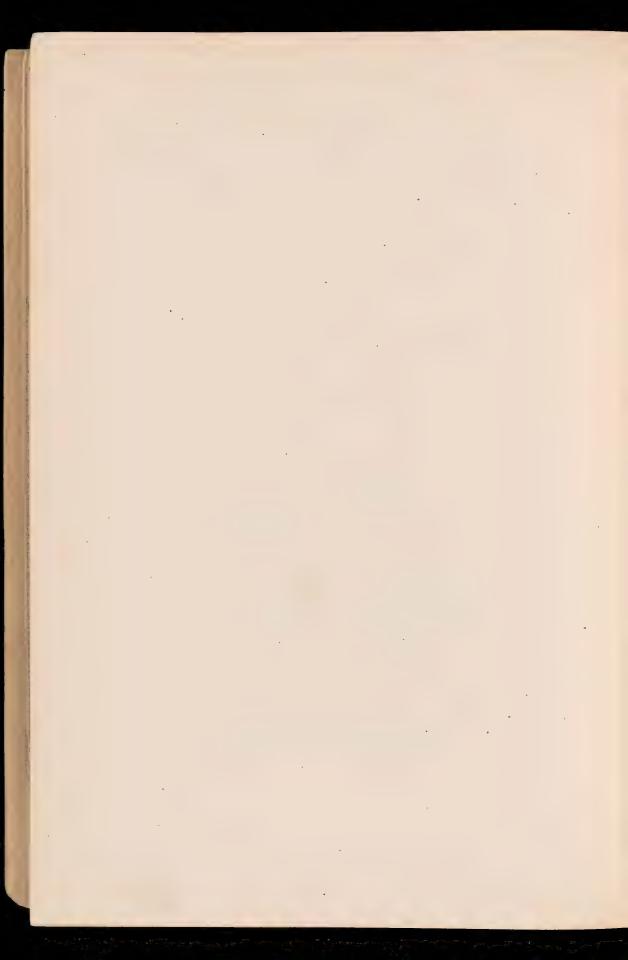

## УКАЗАТЕЛЬ

### личныхъ именъ,

# УПОМИНАЕМЫХЪ ВЪ КНИГЪ "СТАРАЯ МОСКВА".

### A.

Абдулъ-Керимъ, турецкій посолъ,58,59. Абдулъ-Мурза. См. Юсупово-Княжево. Августинъ, епископъ, 416.

Августь II, Фридрихъ, электоръ саксонскій и король польскій, 116.

Аверній, іеродіаконъ Прилуцкаго монастыря, 438.

Агафья Семеновна (Грушецкая), царица, супруга Өеодора Алексвевича, 230.

Антинфовъ, окольничій, 280. Алевизъ, фрязинъ, зодчій, 309.

Александра Павловна, великая княгиня, супруга эрцгерцога австрійскаго Іосифа, палатина венгерскаго, 212.

Аленсандръ I Павловичъ, императоръ, 95, 102, 104, 130, 143, 153, 154, 177— 179, 218, 244, 257, 302, 303, 344, 354, 355, 484.

Алекстевъ, московскій полиціймейстеръ, 104.

Алексъй Михайловичъ, царь московскій, 199, 221, 228, 267, 394, 400, 406, 407, 442, 443, 446, 459, 460, 496.

### Алябьевы:

 А. В., тобольскій губернаторъ, 501. — Дъти сенатора, 529.

Амвросій (Зертисъ-Каменскій), архіепископъ московскій, 34, 36, 38.

Андреевъ, Василій, одинъ изъ убійцъ архіспископа Амвросія Зертисъ-Каменскаго, 36, 38.

Анна Іоанновна, императрица, 99, 116, 208, 309, 334, 428, 468, 504.

Анфилохій, гробовый іеромонахъ при мощахъ св. Димитрія Ростовскаго, 200. Апрансинъ, С. С., графъ, 150, 306.

Аранчеевъ, гр. Алексъй Андреев., генералъ-отъ-кавалеріи, военный министръ,

Арбеневъ, преображенскій офицеръ,

### Архаровы:

Александра Ив. См. Васильчикова.

Ив. Петр., 305, 331, 331. И. П. См. Кокошкина.

 Никол. Петр., генералъ-поручикъ, московскій губернаторь, внослід, на-містникъ новгородскій и тверской, 328—331, 539.

Ахметьевь, печатникъ дубочныхъ картинъ, 314.

Аванасьевъ, Михаилъ, разбойникъ, 456.

### Б.

Баженовъ, В. И., архитекторъ, 70, 101, 225, 442.

Базилевичъ, актеръ, 122.

Балкъ-Полева, Наталья Өедор. См. Лопухина. Бантышъ-Каменскій, Никол. Никол., пи-

сатель, 442.

Баранчеева, актриса, 128, 154. Барсовъ. Антонъ Алексев, профессоръ Московскаго университета, 442.

### Баташевы:

— Андрей Родіон., 540, 542. — Дарья Ив. См. Шепелева.

— Ив. Ив., франтъ-волокита, 540. Ив. Родіон., купецъ, заводчикъ, 540. Батесь, англійскій берейторь, 107.

Бахметевъ, московскій губернаторъ, 33. Башиловъ, А. А., начальникъ комиссіи для построеній, 70.

Безбородко, Александръ Андреев., свътлъйшій князь, дъйств. тайн. совътникъ государственный канцлерь, 353.

Безнино, А., сотрудница «Съвернато

Въстника», 321.

Безобразова, Аграфена Александ., по 1-му браку Пожарская. См. кн. Долго-

**Безсоновъ**, по полка, 538, 539. поручикъ Архаровскаго

Бенетовъ, Илатонъ Петр., литераторъ, московскій меценать, 392, 393.

Беклешовъ, А. А., московскій оберъполиціймейстеръ, 483, 484.

**Бельмонти**, антрепренеръ московскаго театра, 119, 120, 122.

Бенигсъ, баронъ, основатель масонскаго ордена «Тампліерства», 89.

Бернардъ-Жилли, великанъ въ 31/2 аршина, 106.

### Бестужевы-Рюмины, графы:

Алексъй Петр., канцлеръ, 351 — 353, 398.

Андрей Алексвев., 353.

Бецкій, Ив. Ив., дёйствит. тайный совътникъ, превидентъ Академіи Художествъ, 25—29, 124, 125.

### Биронъ-фонъ:

- Евдокія Борисов., урожд. княж. Юсупова, 280.

Іоганъ-Эрнстъ, герцогъ курляндскій, регенть и правитель Россіи, 208, 468, 470,

Благово, Вл. Калин., 530.

### Блудовы:

Гр. Антонина Дмитр., камеръ-фрейлина, патріотка, 383.

- Гр. Дм. Никол., дъйств. тайн. совътникъ, статсъ-секретарь, президентъ Академіи Наукъ и предсёдатель госуд. совъта, 377-383.

Екатер. Ермолаев., рожд. Тиши-

на, 371, 376.

— Николай, казанскій пом'ящикъ, 377.

— Өеодоръ, 377.

Блудть, Ивещей, во св. крещеніи Іона. родоначальникъ Блудовыхъ, 377. Бодбиндеръ, Иванъ (или Гансъ), ре-

дакторъ перваго русскаго «Апостола». 446.

Болховская, жена коннозаводчика, 518. Борисъ Өедоровичъ Годуновъ, царь мо-сковскій, 309, 384—386, 436, 452.

Бороздинъ, генералъ, 516.

Боссе, французскій генераль, 145, 148. Ботть д'Адорнь, маркизь, австрійскій посолъ. 491.

Брандтъ, премьеръ-мајоръ, 316, 317. Брантгофъ, Тимофей, голландецъ, садовникъ 99,

Брискорнъ, тайный совътникъ, 525. Брогліо-де, графиня, урожд. кн. Трубецкая, 214.

### Брюсъ, графы:

 Вилимъ, потомокъ шотландскихъ королей, 398.

- Екат. Яков. См. Мусина-Пушкина-Брюсъ.

Романъ Вилимов., 398.

— Яковъ Александ., московскій главнокомандующій, 399.

— Яковъ Вилимов., генералъ-фельдмаршалъ, 398.

Буженинова, Авдотья, калмычка, выданная замужъ за М. В. Голицына, 428.

Буйносовъ, Юрій, князь, 461. Булаховъ, пъвецъ частнаго театра гр. Апраксина, 151, 179. Булгаковъ, Я. П., литераторъ, 118.

Бунаковъ, дворянинъ, заподозрѣнный

въ чародъйствъ, 426. Бунни, пъвцы, 118.

Буслаевъ, Петръ, дъяконъ Московскаго Усненскаго собора, пінта, 441, 442. Бутенброкъ, актриса, 154.

Бюрсей, французская актриса-антрепренерша, 144, 145.

### B.

Валли, французскій архитекторъ, 163, 167

Валуевъ, Петръ Степ., президентъ Кремцевской экспедиціи, 100, 483, 532. Вальберхова, актриса, 141.

Василій Блаженный, 418.

Василій Дмитріевичъ, князь, 188. Василій Ивановичъ Шуйскій, царь московскій, 72.

Васильчинова, Александра Ив., рожд. Архарова, 332.

Ванька Каинъ, 8.

### Ватковскіе:

- Ив. Өедөр., офицеръ Семенов. полка, 522.

— Камергеръ, 520, 522.

— Өедоръ Ив., командиръ Семенов. полка, 522.

Вахтмейстерь, графъ, шведскій адмиралъ, 507.

Велихъ-фонъ, актриса, 115.

### Вельяминовы:

- Екатерина, 533.

Тульскій вице-губернаторъ, 533. Веревкинъ, разбойникъ, 457, 458.

Вигель, Фил. Фил., 299.

Вильгельмъ III, прусскій король, 178, 179

Владиміръ (Ховринъ), схимникъ, 403,

Волжинъ, подпоручикъ, игрокъ, 211.

### Волковы:

- Дьякъ, 554.

— Өедоръ Григорьев., придворный актеръ, 18, 22, 117, 126, 128, 135. Волконскіе, князья:

- Гр. Кон., окольничій, 554.

— Мих. Никит., генералъ-аншефъ, московскій главнокомандующій, 59, 63,

- Мих. Петр., директоръ театра, 135, 529, 530,

Волхонскій, Өеодоръ, князь, 461. Вольтерь, Франсуа-Мари, французскій

писатель и энциклопедисть, 119.

Вороблевскій, Василій, библіотекарь гр. Шереметева, 171. Воробьева, Матрена Семен., актриса,

137, 138.

Воронцовы:

 Кн. Мих. Семен., фельдмаршалъ, кавказскій нам'єстникъ, 324.

— Марія, 461.

Воронцовы-Дашковы, графы:

Ив. Иллар., генералъ-лейтенантъ, 390, 391.

Иллар. Ив., 392.

Воротынскій, кн., Ив. Алекстев., ближній бояринъ и стольникъ, 446, 461.

Вяземскіе, князья:

А. А., генералъ-прокуроръ, 543.
А. И., 524.
Елена Никит., рожд. кн. Трубец-

— М. Г., по 1-му браку княг. Голи-цына. См. Разумовская.

### T.

### Гагарины, князья:

— Алексъй Матв., 289, 290.

— Богданъ Ив., бригадиръ, 294.

— Гавр. Петр., сенаторъ, духовный писатель, 294, 295.

Мастеръ масонск. ложи «Сфинксъ»,

Матв. Петр., московскій, а потомъ сибирскій губернаторъ, 288-290, 292.

Прасковья Юрьев., урожд. княж. Трубецкая. См. Кологривова.

Фед. Серг., полковникъ, 295. Гамалья, О. И., правитель канцеляріи московскаго главнокомандующаго, 81,

82, 89, 90, 217. Гамбуровъ, актеръ, 135.

Гамильтонъ, Авдотья Петр. См. Нарышкина,

Гваренги, архитекторъ, 175.

Гедеонъ, ректоръ славяно-греко-латинской академіи, 438, 439.

Гейдень, Петръ, архитекторъ, 99.

### Гендриковы:

 Агафья Симонов. См. Соловова. - Крестина Самойлов., урожд. гр. Скавронская, 271.

Симонъ Леонтьев., 271.

Геннадій Любимоградскій, подвижникъ, 431

Гераковъ, Гавр. Вас., учитель кадетскаго корпуса, 512.

Герасимъ, атлетъ, кулачный боецъ, 8. Глъбовъ, Степанъ, маюръ, фаворитъ царицы Евдокіи Өеодоровны, 491.

### Годуновы:

Московскій царь. См. Борись Өеодоровичъ.

Никита Вас., окольничій, 404.

### Голицыны, князья:

— А. А., рожд. Хвостова, 428.

 Александ. Никол., ст.-секр., оберъпрокуроръ св. синода, главноупр. дѣл. иностр. исповѣд. и министръ народ. просв., впосл. канцлеръ россівск. орденовъ, 202, 203.

Алексъй Вас., 428.

— Ал. Ник., «Cosa-rara», 256, 257.
— А. М. См. Карина.

 Вас. Вас., царственныя большія печати, государственныхъ великихъ и посольскихъ дёлъ оберегатель, 388, 424 - 428.

Дмит. Владим., московскій воен-

ный губернаторъ, 190, 362, 363. Дмитр. Мих., 277, 461.

— М. А., урожд. Олсуфьева, 278, 279.
— Мих. Вас., 428.
— М. Г., урожд. вн. Вяземская. См. гр. Разумовская.

- Михаилъ Вас., «квасникъ» и шутъ Анны Іоанновны, 428.

— М. И., рожд. Кватнина, 428.

— Никол. Александр., 278, 279. П. М., полковникъ, 160.О. С., 356.

- Каррикатуристъ, 516.

### Головины:

— Гр. Ө. А., директоръ русскаго театра, 115, 445. — Вас. Васил., богатый пом'вщикъ,

215 - 217.

Вас. Васил., сынъ предыдущаго,

Головкина, Анастасія Гавр. См. кн.

Гомбургцовы, фамилія воспитанникамъ Московскаго воспитательнаго дома, 28.

Горголи, Ив. Сав., сенаторъ, 29. Грасальковичь, княтиня, урожд. княж.

Эстергази, 259. Гроссъ, воспитатель дътей графа Остермана, 325.

Гроти, антрепренеръ московскаго театра, 122.

Грушецкая. См. Агафья Семеновна царица.

### Гудовичи:

– Гр. И. В., генераль фельдмаршаль московскій главнокомандующій, 155, 156, 507,

 Командиръ Кубанскихъ войскъ. 160.

Гурьевъ, графъ, министръ финансовъ,

Густавъ IV, шведскій король, 212. Гусятниковъ, Н. М., гусаръ, англоманъ, 520

### Д.

Давыдовъ, Денисъ Вас., ген. лейт., партизанъ, поэтъ, 247, 250.

**Даниловъ**, Василій, воръ по наущенію дьявола, 438, 439.

### Дашковы, князья:

- Екатер. Романов., рожд. гр. Воронцова, президентъ россійской Академіи Наукъ, 8, 391. — Иванъ, 289.

— Княжескій родъ, 391. Деввора, инокиня. См. Нарышкина Авд. Петр.

Девьеръ, графъ, 464.

Демидовъ, Прокофій Акинфіев., богачъ и благотворитель, 26, 27, 188.

Державинъ, Гавр. Роман., министръ юстиціи, поэтъ, 122, 246, 253, 399. Димитрій царевичь, святой, 385.

### Дмитріевы:

- Иванъ, одинъ изъ убійцъ архіепископа Амвросія Зертисъ-Каменскаго, 38.

- И. И., министръ юстиціи, поэтъ, 305.

Дмитрієвъ-Мамоновъ, гр. Александръ Матв., генералъ-лейтенантъ, фаворитъ Екатерины II, 94, 507.

(Свченовъ), архіепископъ Димитрій новгородскій и велико-луцкій, впослід. митрополитъ, 14.

Долгоносовъ, Осипъ, музыкантъ оркестра гр. Шереметева, 171.

Долгорукій-Крымскій, кн. Вас. Мих., московскій главнокомандующій, 123. Долгоруковы, князья:

— Аграфена Александр., рожд. Бе-зобразова, по 1-му браку Пожарская,

Алексви Григ., 467, 470.

Вас. Вас., фельдмаршалъ, 481, 482.

Вас. Лук., 470, 504.

-- Владим. Андреев., московскій генералъ-губернаторъ, 483.

— Дм. Ив., 471.

- Евгенія Серг., рожд. Смирнова, 472.

Екатер. Алексвев., 466.

Иванъ Алексвев., 462, 466, 470.

Ив. Григ., 470.

— Ив. Мих., поэтъ и актеръ, 471— 476, 479-481.

Михаилъ, 461.

Мих. Алексвев., 470.

— Наталья Борисов., рожд. гр. Ше-реметева, въ иночествъ Нектарія, 165, 462, 478-471.

Прозванный «Валкономъ», 514. Прозванный «Каламбуромъ», 514.

Сергъй Григ., 470.

— Юрій Алекстев., бояринъ, 415. **Друцная**, Анна Данил., по 1-му бра-ку Хераскова. См. кн. Трубецкая.

Дурасовъ, московскій богачъ, 157. Дуровъ, Д. П., владимірскій и тамбовскій пом'єщикъ, 513.

Дівновъ, Өедоръ, одинъ изъ убійцъ архісн. Амвросія Зертисъ-Каменскаго, 38. Дюмолинь, францувскій механикь, 108. Дюпоръ, танцовицикъ, 141. Дюрень, французскій актерь, 156.

### E.

Евдокія Өеодоровна (Лопухина), первая супруга Петра Великаго, 309, 464,

Евреиновъ, Ив. Анд., московскій домовладълецъ, франтъ, 513, 514.

Енатерина Аленсъевна, царевна, 309. Екатерина | Алекстевна, императрица, 320, 492.

Екатерина II Алекстевна, императрица Софія-Августа-Фридерика, принцесса Ангальтъ-Цербетская), 1, 11, 12, 14— 16, 18—22, 24, 25, 28, 36—38, 42, 44, 48, 50, 52, 56—60, 62, 63, 66, 67, 69— 71, 74, 77, 89, 90, 94—99, 101, 102, 120, 133, 160, 168, 172—174, 185, 193 208—211, 214, 217, 221—223, 225, 235— 193. 239, 245, 253, 269, 275, 277, 329, 420, 507, 533, 535.

Елагинъ, И. П., мастеръ великой провинціальной ложи, 85.

Елисавета Петровна, императрица, 96, 100, 117, 334, 352, 405, 419, 465, 492, 493

Еліасъ, Андріасъ, пъвецъ, 118. Елпидифорія (Кропотова), игуменья Московскаго Новод'ввичьяго монастыря, 309.

Ергардъ, пѣвецъ, 118. Еремьевь, С., нумизмать, 313, 314.

Еропкинъ, Петръ Дмитр., генералъаншефъ, московскій губернаторъ, 33, 34, 36—38, 96, 217.

### Ж.

Жоржъ, французская актриса, 140-142, 296—298

Жуковскій, Вас. Андреев., поэтъ, 378-

Жуковы, убійцы своихъ матери и сестры, 75.

### 3.

Зайцевь, Василій, музыканть оркестра гр. Шереметева, 171.

### Закревскіе:

- Гр. А. А., министръ внутр. дълъ, 293, 294.
  - Гр. А. Ө., урожд. гр. Толстая, 293. Марья Осипов. См. Нарышкина.
- Прасковья Андреев. См. гр. Потемкина.

Залышкинъ, актеръ, 126.

### Зиновьевы:

- Бояринъ, 496.
- Е. Н. См. кн. Орлова.

### Злобины:

- А. (Половникъ), крестьянинъ, 543. В. А., откупщикъ-благотворитель, 542-544.
- Конст. Вас., сынъ предыдущаго, 542, 544, 546.
- Маріанна, рожд. Стивенсъ, 546.

Зловъ, актеръ, 523. Зоричъ, Сем. Гавр., генералъ-лейтенантъ, фаворитъ Екатерины II, 210. **Зотовъ,** «князь-папа», 110.

### Зубовы:

- Кн. Платонъ Александр, генералъ-адъютантъ, генералъ-фельдцейхмейстеръ, членъ госуд. совъта, 510.
  - Актеръ и пъвецъ, 523.

### И.

### Ивановы:

- Өедөръ Өедөр., драматургъ, 535, 536.
- Танцовщица, 301.

Иванъ Даниловичъ Калита, московскій князь, 231.

московскій полиніймей-Ивашкинъ, стеръ, 104.

### Измайловы:

- М. М., начальникъ Кремлевской экспедиціи, 70.
  - Московскій гуляка, 529. Изотовъ, чесменскій герой, 196.

Иловайскій, гепералъ, 410.

### Иннокентій:

- Московскій митрополить, 207.
- (Нечаевъ), намъстникъ Троице-Сергіевской лавры, впослед. архіепископъ пековскій, 16.

- Іевлевъ, коллеж. ассесоръ, игрокъ, 211. Іоакимъ:
- Патріархъ московскій, 414, 415. 419.
- Преподаватель славяно-греко-латинской академіи въ Москвъ, 436.
- Іоаннъ, игуменъ Высоконетровскаго монастыря, 230, 231.
- Іоаннъ III Антоновичъ, императоръ, 165, 494, 496.
- Іоаннъ Васильевичъ Грозный, царь московскій, 72, 199, 414, 418, 431, 443. Іонъ Ивановичь, шуть гр. Н. П. Ру-

мянцева-Задунайскаго, 55, 56.

- Кавалеровъ, актеръ, 154.
- Каверинъ, московскій оберъ-полиціймейстеръ, 104.
- Казановъ, Матв. О., русскій водчій. 69 - 71.

Назанова, актриса. 117.

### Калиграфъ:

- Актеръ, 122, 123.
- Надежда, актриса, 128.
- Каліостро, графъ, шарлатанъ, 89.

### Каменскіе, графы:

- Анна Пав., рожд. кн. Щербатова, 363.
- Мих. Өедөт., генералъ-фельдмар-
- шаль, 363—369. Никол. Мих., главнокомандующій,
- 368 370.— Сергъй Мих., генераль, владълецъ
- театра въ гор. Орлъ, 371-376. Канкринъ, гр. Е. Ф., министръ финансовъ, 62.

### Кантемиръ, князья:

- Антіохъ Дмитр., дипломатъ, са-тирикъ, 325, 328, 440.
- Дмит. Констант, молдавскій господарь, русскій сенаторъ, 224, 225, 446,
- Настасья Ив., по 2-му браку принцесса Гессенъ-Гомбургская. См. кн. Трубепкая.
- Серг. Дмитр., бригадиръ, 220—225. Карабановъ, П. О., собиратель древностей, 313.
- Карамзинъ, Никол. Мих., исторіографъ, 194, 299, 320, 332, 516, 517.

### Караневича, актриса, 154.

### Карины:

- А. М., рожд. княж. Голицына,547.
- Ф. Г., богатый пом'ящикъ, 546,547.

Карновичь, Гавріиль Степ., забдывающій театральною частью, 135в

Карпъ, юродивый, 435. Касатнинъ, А. И., актеръ, 154. Кашинъ, Д. Н., композиторъ, 547. Квиринъ-Кульманъ, сожженный въ Мо-

сквъ за ересь, 426. Квътницкій, Өедоръ, преподаватель славяно-греко-латинской академіи. См. Ософилактъ.

Керцелли, капельмейстеръ, 126, 507. Кетчеръ, Н. Х., переводчикъ Шекспира, 266.

Кингстонъ, герцогиня, 284.

Ключаревъ. О. П., московскій масонъ, 89, 90,

Книперъ, содержатель театральной труппы въ Петербургъ, 135. Козаковъ, архитекторъ, 175.

### Кокошкины:

— И. П., урожд. Архарова, 305. — Өедоръ Өедоров., писатель, театралъ, 151, 303-306, 405

Колесниковъ, актеръ, 126, 128.

### Кологривовы:

- А. А., помъщикъ-чудакъ, театралъ и собачей, 355. — Дм. Мих. оберъ-церемоніймей-

стеръ, 355-357.

Петръ Алекс, полковникъ, 295. — Прасковья Юрьев., рожд. кн. Тру-бецкая, по 1-му браку Гагарина, 295, 300.

Колокольниковъ, масонъ, 90. Колосова, Е. И., танцовщица, 140. Колпановъ, актеръ, 523. Комати, Марія. певица, 118.

Кондаковъ, актеръ, 523. Константинъ Павловичъ, цесаревичъ, 95, 243.

### Кспьевы:

 А. Д., генералъ-мајоръ, 508—512, 518.

– Д. С., пензенскій вице-губернаторъ, 508.

Корсаковь, Ив. Никол., временщикъ, 516.

Костровъ, Ермилъ Ив., переводчикъ Иліады, 441.

Коцебу-фонь, Августь, писатель, 137. Кочубеи:

- Леонтій Вас., генеральный судья малороссійскаго войска, 486. Матрена Леонтьев., 486, 487.

Крашениниковъ, С. П., профессоръ, 22,

Кречетниковъ, гр. Мих. Никит., генералъ-аншефъ, генер.-губернаторъ минскій, изяславскій и брацлавскій, 533,

Кристинъ, торговецъ драгоцън. камнями, тайный агентъ, 212-214.

Кротова, оперная артистка, 179. Крузенштернъ, Адамъ-Іоганъ, русскій мореплаватель, 250.

Крутицкій, актеръ, 135.

Куницкій, офицеръ, сбытчикъ фальшивой ассигнаціи, 499-501.

Куншть, Яганъ, директоръ нъмецкихъ комедіанщиковъ, 114.

Кураевъ, І. П., актеръ, 154.

Кусовниковъ, московскій домовладълецъ, 92, 93.

Кутузовъ, А. М., месковскій масонъ,

Кучумъ, сибирскій царь, 455.

### JI.

Лаврентій, настоятель Троице-Сергіевской лавры, 16.

Ламираль, танцовщицы, 147.

Ланде, первый балетмейстерь и хореграфъ, 117.

Лапинъ, актеръ, 126, 128.

Лебедевъ, военный писарь, пъсенникъ, 178, 302.

### Левашевы:

Алексъй. 461.

- Три сестры, прозванныя стремя парками», 518.

Левенвольде, графъ, камергеръ, 464, 493, 494.

Леонтьевъ, Алексей, одинъ изъ убійцъ архіси. Амвросія Зертисъ-Каменскаго, 38.

Лжедмитрій, московскій дарь-самозванецъ, 385, 386, 414.

Лестовъ, графъ, 494. Лефортъ, Францъ Яков. 1-й адмиралъ русскаго флота, 490, 491.

### Лисицыны:

— А. И., актриса, 142, 154.

— Актеръ, 154, 523.

Лихуды, Іоанникій и Софроній, преполаватели славяно-греко-латинской академін, 436.

Лихутьевъ, Иванъ, князь, разбойникъ, 456.

### Лобановы:

II. А., актриса, 142.

— Актеръ, 302.

### Локателли:

– Джіовани-Батисто, антрепренеръ Московскаго театра. 117, 118.

— Жіованна (Стелла), актриса, 118. Ломоносовъ, Мих. Вас., академикъ, писатель, 440.

### Лопухины:

Абрамъ Өедөр., 490—492.

— Евд. Никол. См. гр. Орлова-Чес-

Ив. Вл., масонъ, 78—80, 89, 90.

— Иванъ, 495.

— Наталья Өедор, рожд. Балкъ-Полева, статсъ-дама, 77, 492—495.

Нетръ Вас., генералъ-мајоръ, московскій губернаторъ, 96.

Степанъ, 495.

 Осодоръ (Илларіонъ) Абрам., 491. Лукинъ, легендарный силачъ, 357. Лунинъ, гофмаршалъ богача Поздня-

кова, 146.

Львова-Синецная, М. Д., актриса, 304. Любомірская, кн., Марья Львов., урожд. Нарышкина, 242, 268.

Любочинская, актриса Поздняковскаго - театра, 146.

### M.

Mario, Петръ, привиллегированный берейторъ, 104.

Магницкій, Иванъ, составитель первой ариеметики, 441.

**Мазепа**, Ив. Стен., малороссійскій гетманъ, 485—490.

### Майковы:

- Аполлонъ Александр., директоръ театра, писатель, 301, 523.

В. И., стихотворецъ, 85.

### Макаровы:

 Алексъй Вас., кабинетъ-секретарь, впослед. президентъ камеръ-коллегіи, 318 - 320.

— Козьма Вас., письмоводитель канцеляріи Петра І, 318.

Мих. Никол., литераторъ, 320 —

Максимовъ, актеръ, 126.

Малаховъ, комикъ частнаго театра гр. Апраксина, 151.

Малимоновъ, коллеж. ассесоръ, игрокъ, 211.

Малиновскій, Алекс. Өед., литераторъ, начальникъ Москов, архива иностранной коллегіи, 520, 522.

Мамоновъ, стихотворецъ, 507.

Мануилъ, преподаватель славяно-греколатинской академіи въ Москвъ, 436.

**Маринъ**, Серг. Никиф., преображенскій офицеръ, 508, 512.

Марія Осодоровна (Доротея-Софія-Автуста-Луиза,принцесса виртембергская), вторая супруга Павла I, 134, 526.

Марковъ, графъ, Аркадій, 283. Мартини, пьянистъ, 147. Масальская, княгиня, 514. Масси, пъвецъ, 118.

### Матв вевы:

- Артамонъ Серг., бояринъ, 389.

— Марья Андреев., графиня. См. гр. Румянцева.

### Медатдевы:

— Симеонъ, въ иночествъ Сильвестръ, грамотей и начетникъ, 438.

- Танцовщица, 179.

Медонсь, Мих. Егоров., антрепренеръ театра, 122—135, 163.

Мелиссино, генералъ-поручикъ, 58. Меншиковъ, кн. Александръ Данил., генералиссимусъ, 233, 464, 482, 490.

Меркурій, протопопъ, вънчавній Петра I съ Е. Ө. Лопухиной, 491.

Мерлинъ, артиллерійскій генералъ.

Милаевь, бомбардиръ, солистъ-рожечникъ, 180.

**Милезино**, графъ, секретарь австрійскаго посольства, 466, 467.

Минихъ-фонъ, гр., Бурхардъ-Христофоръ, генералъ-фельдмаршалъ, 325, 464.

Мировичъ, стремившійся къ возведенію на престоль Іоанна Антоновича,

Михайлова, Авдотья, первая русская актриса, 118.

Михаиль Оедоровичь, царь московскій, 447, 448, 478, 479, 532.

Монтаваники, пъвида, 118.

Монфредини, пъвецъ, 118.

Мора, пъвецъ, 122.

Мочаловъ, Степ. П., актеръ, 150, 523. Мошковъ, пъвецъ, 24.

Мстиславецъ, Петръ Тимонеевъ, русскій печатникъ, 445.

### Мусины-Пушкины, графы:

— Алексъй Ив., 399.

 Валентинъ Плат., генералъ-фельдмаршаль, 393. — Ив. Алексвев., главный началь-

никъ монастырскаго приказа, впослъд. сенаторъ, 394, 395. — Платонъ Ив., президентъ

мерцъ-коллегіи, сенаторъ, 394-396, 398.

Прасковья Вас., 398.

Мусины-Пушкины-Брюсъ, графы: — Вас. Валентин., 398, 399.

Ек. Яков., рожд. Брюсъ, 398, 399. Мѣсновъ. коннозаводчикъ, 529.

Наполеонъ І, императоръ французовъ, 62, 69, 144, 145, 147, 148.

### Нарышкины:

— Русскій дворянскій родъ, 228— 230, 232, 237, 239, 251, 263, 264, 266, 268, 272.

— А. А., оберъ-камергеръ, 153, 154.

— А. А., оберьжаней регр., 133, 104.

— Авдотья Петр., урожд. Гамильтонъ (инокиня Деввора), 260—262, 263.

— Алекс. Александр., 245, 272.

— Александръ Ив., 246, 263, 264.

- Александръ Львов., дъйств. тайн. въ «меленхолію», 439. совътникъ, 232, 233, 236, 243-245, 267, 272, 273.

Алексъй Вас., 235, 268. Андрей Өедөр., 261, 263.

— Анна Львов., 268.

- Анна Никит., урожд. Румянцева, 245.

Вас. Вас., начальникъНерчинскихъ заводовъ, 269, 270.

Вас. Оедор., 261, 263.

Дм. Львов., оберъ-егермейстеръ, 242, 243, 273.

Екатер. Алекс., урожд. Строганова, 264.

Екат. Ив. См. гр. Разумовская. Зинаида Ив., по 1-му браку княг.

Юсупова. См. гр. де-Шево. — Ив. Александр., оберъ-церемоній-мейстеръ, 246, 264.

Ив. Кирил., оружничій, 230. Ив. Львов., 251, 272.

— Ирина Григ. См. кн. Трубецкая. Кириллъ Полуектов., 228, 230, 268, 272.

- Левъ Александр., оберъ-шталмей-

стеръ, 236—240, 272. — Левъ Кирил., 266, 267, 272. — Марья Антон., урожд. кн. Чет-

вертинская, 242. - Марья Львов. См. Любомірская.

- Марья Осип., урожд. Закревская, 245, 246.

Настасья Александр., 263.

Наталья Львов. См. гр. Соллогубъ. Петръ Кирил., генералъ-поручикъ, 232.

Полуектъ или Поліевктъ, 228.

— Семенъ Вас., 235.

- Семенъ Григ., генералъ - адъютантъ, 233, 234. - Семенъ Кирил., генералъ-аншефъ

и оберъ-егермейстеръ, 234. — Семенъ Өедор., 261, 263.

Эмануилъ Дмитріев., оберъ-гофмаршалъ, 273.

Полуектов., рейтарскій - Өедоръ ротмистръ, 260.

Насова, актриса, 150, 154.

**Наталья Алексъевна**, первая супруга императора Павла I, 472.

Наталья Кирилловна (Нарышкина), царица, вторая супруга царя Алексвя Михаиловича, 228-230, 262, 266, 268, 270 - 272.

Нащокинъ, 248.

Невзоровъ, масонъ, 90.

Нелединскій-Мелецкій, Юрій Алекс., статсъ-секретарь, поэтъ, 142, 524-526, 528, 529, 547.

Нелидова, Екат. Ив., 526.

Несмъяновъ, Яковъ, студентъ, впавшій

Николай I Павловичъ, императоръ, 190. Никонъ, московскій патріархъ, 417.

- Ник. Ив., писатель, журналисть и книгопродавецъ, 77-82, 84, 85, 89, 90, 92,

- Танцовщица, 301. Новодворскій, мальтійскій кавалеръ,

404.

Носова, Е. А., оперная актриса, 128.

O.

Обръзновъ, П. А., 536. Ожогинъ, актеръ, 126-128, 137.

Орловы, князья:

- Григ. Григ., генераль-фельдцейхмейстеръ, 38-40, 42, 101. — Е. Н., рожд. Зиновьева, 40, 42.

 Өедоръ Григ., 520. Орловы-Чесменскіе, графы:

— Алексъй Григорьев., генералъ-ан-шефъ, 8, 11, 105, 190 — 199, 201, 210, 245, 330.

Анна Алексев., 190, 194, 198, 200, 201, 203-207, 370, 371,

Евдокія Никол., урожд. Лопухина. 199, 200.

— Ив. Алексвев., 200. Олсуфьева, М. А. См. кн. Голицына. Остермань, гр., Ив. Андреев., канцлеръ, начальникъ коллегіи иностранныхъ дёль, 464-466.

Островскій, А. Н., драматургъ, 7. Офросимова, Настасья Дмитр., 536,

П.

Павель I Петровичь, императоръ, 101, 175, 176, 183, 195, 199, 217, 218, 283, 316, 317, 330, 354, 508—512, 526, 528. Паггенкамифъ (Поганкова), актриса, 115.

Панинъ, гр., Никита Ив., оберъ-гофмейстеръ, государств. канцлеръ, 165. Пахомій, московскій архимандрить, 417.

Пашковъ, Егоръ, денщикъ Петра I, 290, 292.

Педрилло, пъвецъ, 117.

Перренъ, французскій иллюминатъпроходимецъ, 348, 349.

Перфильевъ, любимецъ Пугачева, 64, 66. Петровы:

Василій, придворный библіотекарь Екатерины II, 441.

 Е. С., торговецъ древними монетами, 313.

Петръ Антоній, итальянскій зодчій въ Москвъ, 407.

Петръ I Алексѣевичъ, императоръ, 2,

52, 52-54, 101, 102, 110, 220, 224, 230, 232, 234, 263, 264, 270—272, 289, 290, 312, 318, 319, 395, 419, 427, 444, 488, 490, 491, 496, 556.

Петръ II Алексъевичъ, императоръ, 96, 233, 462-468, 492.

Петръ III Оедоровичъ, императоръ, 195, 326, 338.

Пинулинъ, П. Л., докторъ, 188, 266. Писаревъ, Александръ Ив., литераторъ, 304. 306.

Плавильщиковъ, П. А., актеръ, 130. Платонъ (Левшинъ), ректоръ Московской семинаріи, впослід московскій митрополить, 16, 98, 183, 483. Погодинь Мих. Петр., профессорь, историкъ и публицисть, 310, 312.

Пожарская, Аграф. Александр., рожд. Безобразова. См. кн. Долгорукова

Поздняновъ, П. А., московскій богачъ, 145, 146.

Поздъевъ, Ал. Ив., орловскій помъщикъ, масонъ, 92.

Половникъ, А. См. Злобинъ.

### Померанцевы:

Актеръ, 122, 126, 127. - Актриса, 128, 130, 154.

Понятовскій, графъ, польскій король. См. Станиславъ II Августъ.

Поповскій, Николай, профессоръ Московскаго университета, 441.

### Поповы:

— Актеръ, 126. Игрокъ, 211.

 Потемкинъ-Таврическій, світлійшій князь Григ.Александр., генералъ-фельдмаршаль, новороссійскій генераль-губер наторъ, 45, 52, 159, 194, 209, 210, 226, 242, 340, 546.

### Потемкины:

— Гр. Григ. Пав., 161. — Гр. Пав. Серг., генералъ-поручикъ, саратовскій нам'ястникъ, 158-161.

Гр. Прасков. Андреев., рожд. Закревская. 159.

- Гр. Серг. Пав., любитель искусствъ

и литературы, 161. — Татьяна Борис., благотворительница, 356.

— Гр. Татьяна Вас., по 1-му браку Энгельгардтъ. См. кн. Юсупова

Мих. Серг., кригсъ-комисса; ъ, 462. Потоцкій, Северинъ, польскій графъ, 240, 242,

Походящинъ, Григ. Мак., пр мьеръмаюръ, отдавшій бёднымъ о омное состояніе свое, 82.

Прасновья Оедоровна, супруга царя Іоанна Алексвевича, 264.
Приклонская, П. И. См. Сумарокова.

Пріоръ, пъвецъ, 122.

Прозоровскій, кн., Александръ Александр., московскій генералъ-губернаторъ, генералъ-фельдмаршалъ, 79, 133, 134.

Проноповичъ, архіепископъ. См. Өеофанъ.

Пугачевъ, Емельянъ Ив., самозванецъ лже-Петръ III, 63, 64, 66.

### Пушкины:

— Александръ Серг., поэтъ, 86, 345.

Ал. М., 151.

Вас. Львов., дядя поэта, 92, 299. — Сергъй Львов., отецъ поэта, 511.

— Сергъй и Михаилъ, поддълыватели ассигнацій, 60.

### P.

Раевскій, прозванный «Зефиръ-Раевскимъ», 514.

### Разумовскіе, графы:

- Алексъй Григ., генералъ-фельдмаршаль, морганатическій супругь императрицы Елисаветы Петровны, 334.

- Алексъй Кирил., камергеръ, министръ народнаго просвъщенія, 341-

- Варвара Петр., урожд. гр. Шереметева, 344.

- Екат. Ив., урожд. Нарышкина, 251, 252, 272.

— Кириллъ Алексъев., 344, 347—350. Кириллъ Григ., президентъ академіи наукъ, последній гетманъ Малороссія, 40, 80, 252—254, 257, 333, 334,

336 - 342.— Левъ Кирил., 253—259.

— М. Г., урожд. княж. Вяземская, по 1-му браку княг. Голицына,256—259.

Петръ Алексвев., генералъ-мајоръ, послъдній въ родъ, 347. Растрелли, графъ, знаменитый зодчій,

Ренкевичъ, Е. Е., 104.

Репнова, трехлътняя музыкантща, 106. Римскій-Корсаковъ, Ив. Ник., генералъадъютанть, фаворить Екатерины II,

209, 210. Ринальдо-Фузано, Антоній, балетмейстеръ, 117.

Роджеръ, знаменитый агрономъ, 186. Розбергъ, архитекторъ, 123.

Розенштраухъ, купецъ, масонскій мастеръ, 92.

### Романовы:

Анастасія Романовна, супруга Іоанна Грознаго, 431.

— Мареа Ив., инокиня, 432.

- Никита Романов., 431.

### Романовы:

- Романъ Юрьевичъ, родоначальникъ царствующей фамиліи, 431.

Юрій Захар., 430.

— Өеодоръ Никитичъ. См. Өеодоръ.

- Өеодосія Юрьев., 431.

Ромбергъ, офицеръ, укрыватель сбытчика фальшивой ассигнаціи, 500, 501.

Ромодановскій, кн. Өедоръ Юрьев., князь-кесарь, начальникъ Преображенскаго приказа. 111.

Ростопчинъ, гр. Өедоръ Вас., московскій генералъ-губернаторъ, 156, 157.

Роштейнъ, секундъ-мајоръ, игровъ, 211. Рубанъ, В. Г., писатель и журналистъ, 442

### Румянцевы, графы:

 Александръ Ив., генералъ-аншефъ, 52, 53-55.

Анна Никитич. См. Нарышкина. Дарья Адексъев. См. кн. Трубецкая.

— Марья Андреев., урожд. гр. Мат-въева, 52—55, 185.

Румянцевы-Задунайскіе, графы:

Петръ Александр., генералъ-фельдмаршаль, малороссійскій генераль-губернаторъ, 44-48, 52, 185.

Сергый Петр., 186.

Никол. Иетр., канцлеръ, основа-тель Московскаго Румянцевскаго музея,

### C.

Савельичъ, Иванъ, умный шутъ, 157, 158.

### Салтыковы:

Борисъ Мих., 447, 448.

— Гр. Петръ Семен., генералъ-фельдмаршаль, московскій главнокомандующій, 25, 30, 33, 120, 300.

Дарья Мих. (Салтычиха), душе-

губица, 74.

**— Ив.** Петр., 298, 300.

- Мих. Мих., въ схимъ Мисаилъ,

Семенъ Андреев., оберъ-гофмейстеръ, 99.

Самойловы, супруги, артисты, 138. Сандуновы:

— Елисав. Семен., рожд. Өедөрөва, переименованная въ Уранову, артистка, 128, 129, 137, 138, 143, 166.

Сила Никол., актеръ, 130 — 132,

134, 142, 146, 154.

Оберъ-секретарь, 132. Сафарины, дворяне, 310.

Сахаровъ, актеръ, 126, 128. Семенова, Екат., актриса, 141, 142,

Сенъ-При, французскій посланникъ, 59.

Сергеръ, толландскій кунстмейстеръ, 108.

### Сибилевы:

- Помъщикъ, прозванный «apóyзомъ» и «пожеласомъ», 514, 515.

- Театралъ, 302, 303.

Сибиряковъ, Михаилъ, сибирскій богачъ, 269, 270.

Синявская, М. С., актриса, 128, 137. Сицкій, кн. Ал. Юр., 461.

### Скавронскіе, графы:

- Крестина Самойлов. См. Гендри-

— Өедоръ Самойлов., 271. Скворцовъ, Алексъй, музыкантъ оркестра гр. Шереметева, 171.

Скорняновъ, Илья, канцеляристъ, содержатель народнаго театра, 317.

### Смирновы:

— Евгенія Серг. См. кн. Долгорукова. И. В., сотрудникъ «Сѣвернаго Въстника», 321.

Собанинъ, сенаторъ, 34.

Соковнинъ, покушавшійся на жизнь Петра Великаго, 448.

Соколовъ, Я. Я., пъвецъ, 154.

Соллогубъ, гр. Наталья Львов., урожд. Нарышкина, 246.

Соловова, Агафья Симонов., урожд. Гендрикова, 271.

Софія Алекстевна, царевна, 309, 310, 426, 427,

Сплавскій, Иванъ, комедіантъ, 113. Станиславъ II Августъ (графъ товскій), польскій король, 176, 177.

Стеша, пъвица-цыганка, 179. Столыпинская, актриса, впослед. Стра-

хова, 152. Столыпинъ, Алексей Емельян., 152,

Страховъ, П. И., профессоръ Московскаго университета, 24, 31.

### Строгановы, графы:

Екат. Алекс. См. Нарышкина.

Ступинъ, живописецъ, 380. Суворовъ-Рымнинскій, гр. Александръ Вас., князь Италійскій, генералисси-

мусъ, 45, 46, 368, 548. Сукинъ, Өедоръ, поддълыватель ассигнацій, 60.

### Сумароковы:

— Александръ Петр., драматургъ, 22,
 23, 24, 118 — 120, 122, 331, 498, 501—

– Василій, президенть Московской бергъ-коллегіи. 498.

- Ив. Богд., стольникъ, 496.

Н. А., бригадиръ, 495.

— Панкратій Богд, стряпчій, 496.

— Панкратій Платонов., поэть и журналисть, 498—501.

Петръ Панкратьев., дъйств. тай-

ный совътникъ, 496.

Петръ Спиридонов., директоръ Шляхетнаго кадет. корпуса, 504.

- П. И., рожд. Приклонская, 496.

Платонъ Вас., 498.

### T.

Таркиніо, півець, 147. Татищевъ, П. А., 89.

Таусень, мастерь московской масонской ложи, 89.

Тезіе, французскій королевскій механикъ, 107.

Теленковъ, Василій, актеръ, 115. Телятевскій, Өеодоръ, князь, 461.

Тимофей:

-- Іерусалимскій іеромонахъ, основатель славяно-греко-латинской академіи въ Москвъ, 436.

- (Щербацкій), митрополить москов-

скій. 12.

Титовъ, Н. С., полковникъ, антрепренеръ московскаго театра, 122.

### Толстые:

Гр. А. Ө. См. Закревская.Гр. Петръ Андреев., 461.

- Ө. И., «Американецъ», 246—251. Тоника, пъвецъ, 122.

Трехваловъ, Дмитрій, музыкантъ оркестра гр. Шереметева, 171.

Тропининъ, художникъ, 86.

Трощинскій, тайный советникъ, 525. Трубеска, княг. Едисавета, сотрудни-ца «Сѣвернаго Въстника», а потомъ издательница журнала «Амуръ», 321.

Трубецкіе, князья:

— Анна Данил., рожд. кн. Друцкая, по 1-му браку Хераскова, 328. — Анаст. Гавр., рожд. Головкина,

Дарья Алексвев., рожд. гр. Румянцева, 328.

— Дмитрій, 461. — Елена Никит. См. кн. Вяземская.

— Ив. Юрьев., 29, 263.

- Ирина Григор., урожд. Нарышкина, 263.

— Княжна. См. де-Брогліо. — Настасья Ив., по 1-му браку кн. Кантемиръ, принцесса Гессенъ-Гомбургская, 28.

- Никита Юрьев., генералъ-проку-

роръ, 325, 326, 328, 494.

Прасковья Юрьев., по 1-му браку кн. Гагарина. См. Кологривова.

– Прозванный «Тарара», 515.

- Сергъй Никол., генерала-пору-

чикъ, 514. — Юрій Никит., 328.

Тюфякинъ, кн. Петръ Ив., дъйствит. камергеръ, директоръ театровъ, 155.

Украсовъ, актеръ, 126, 128.

Уранова, Елисав. Сем., артистка. См. Сандунова.

Урусовъ, кн. П. В., московскій губернскій прокуроръ, 122, 123.

Файерь, музыканть оркестра гр. Шереметева, 171.

Фациль или Фасціусь, музыканть оркестра гр. Шереметева, 171.

Филареть (Өеодоръ Никит. Романовъ), патріархъ всероссійскій, 431, 447, 532.

### Филисъ-Андріе:

— Актриса, 129, 130.

- Актеръ, 130.

### Фонвизины:

— Д. И., писатель, 118.

- С. П., мастеръ масонской ложи, 92. Фонети, пъвецъ, 122.

фотина, балетчица, одержимая не-чистымъ духомъ, 205, 206. фотій (Петръ Никитичъ Спасскій), архимандритъ Новгородскаго Юрьевскаго монастыря, 200-206.

Фюзи, актриса, 147.

### Фюрстъ:

 Артемій, волотыхъ дёлъ мастеръ 115.

Отто, содержатель театра, 114,115.

Хворостининъ, Юрій, князь, 461.

### Херасковы:

- Анна Данил., рожд. Друцкая. См.

кн. Трубецкая.

. Мих. Матв., стихотворецъ, 23, 24,

Хлопова, Марія, невъста царя Михаила Өедоровича, 447, 478, 479.

### Хованскіе:

— Князь, поэть, 152, 157.

Иванъ, 461.

— Худековъ, С. Н., 263.

### Черкасскіе, князья:

 — А. М., государственный канцлеръ. 163, 168,

Чернасскіе, князья:

— Варвара Алексвев. См. Шереме-

Чернцовъ, Данило, приставъ при А. П. Нарышкиной, 261.

### Четвертинскіе, князья:

— Марья Антон. См. Нарышкина.

— Княжескій родъ. 243.

Чоглоновъ, надворный совътникъ, карточный откупщикъ, 543.

Чути, антрепренеръ московскаго театра, 122.

### TIII.

Шаховской, кн. Алекс. Алекс., драматическій писатель, 381, 382.

Шванвичъ, лейбъ-кампанецъ, сидачъ, 192, 193,

### Шварцъ:

Московскій сыщикъ, 329.

 Мастеръ масонскихъ ложъ, 89, 90. **Швейцеръ**, Іосифъ, итальянецъ, дрес-сировавшій собакъ, 106, 107.

Шево-де, гр. Зинаида Ив., урожд. Нарышкина, по 1-му браку княг. Юсу-

Шекловитовъ или Шакловитый, Өедоръ Леонтьев., думный дьякъ, впослъд. начальникъ стрълецкаго приказа, 438.

- Племянникъ кн. Потемкина-Таврическаго, 160.

- Дарья Ив., рожд. Баташова, мо-

сковская модница, 518, 520, 540. — Д. Д., герой Отечественной вой-ны, 518—520.

### Шереметевы, графы:

- Борисъ Петр., генералъ-фельдмаршалъ, 462.
  - Варвара Алексвев., 163, 165, 168. — Варв. Петр. См. гр. Разумовская.

- Дмитр. Никол., 184. -- Иванъ, 461.

-- Нат. Борис. См. кн. Долгорукова. Никол. Петр., дъйств. тайн. совътникъ, оберъ-камергеръ, 175-184.

— Петръ Борис., генерапъ-авшефъ и оберъ-камергеръ, 163—175.
— Прасковън Ив., 180—184.

Шешковскій, Степ. Ив., тайн. сов., начальникъ тайной разыскиой канцеляріи, 158.

Шиловскій, франтъ и игрокъ, 538. Ширяевъ, Махаилъ, любимецъ Петра Великаго, 440.

Шлыкова, Т. В., актриса, 180, 183. Шуваловь, гр., Андрей Петр., дъйств. тайн. совътн., управляющій банкомъдля размъна госуд. ассигнацій, 59.

Шульгинъ, А. С., московскій, а потомъ петербургскій, оберь-полиціймейстерь, 359, 360, 362,

Шумскій, Яковъ, актеръ, 117. Шушеринъ, актеръ, 126, 127.

### щ.

Щепкинъ, П. С., профессоръ Московскаго университета, 23.

Щербатовы, князья:

- Анна Пав. См. гр. Каменская. — Н. П. См. княгин. Юсупова.

### Э.

Энгельгардтъ, Е. А., директоръ Царскосельскаго лицея, 346.

Эртель, московскій оберь-полиціймейстеръ, 11, 538, 539.

Эхользины, московскіе франты, 536.

### Ю.

Юсупово-Княжево, Дмитрій Сеюшевичъ, князь, 275.

Юсуповы, князья:

 Русскій княжескій родъ, 274, 275. 280, 287.

— Анна Никит., 280.

 Борисъ Григор., директоръ шия-хетскаго сухопутнаго кадет. корпуса, 276, 277, 286.

- Борисъ Никол., 285-287.

— Григ. Дм., генераль-аншефъ, се-паторъ, 274—276.

Дм. Борис., 280. Евдокія Борис. См. Биронъ.

— Зинаида Ив., урожд. Нарышкина. См. гр. де-Шево.

Никол. Борис., дёйств. тайный совътникъ, сенаторъ, членъ государ. совъта, 274, 277—280, 282—284, 302.

Никол. Борис., последній въ роде (род. 1817 г.), 287.

— Н. П., урожд. Щербатова, 287. — Татьяна Вас., урожд. Энгел гардть, по 1-му браку Потемкина, 283урожд. Энгель-

Юсуфь, владетельный султань Ногайской орды, родоначальникъ кн. Юсуповыхъ. 274.

Юшновъ, Ив. Ив., московскій оберъполиціймейстеръ, 33.

Ягужинскій, гр., Пав. Ив., кабинетъминистръ, 464.

Яковлевъ, актеръ, 138.

### Θ.

### Өедоровы:

— Афанасій, подпрапорщикъ, смотритель Анненгофскихъ садовъ, 100.

— Елисав. Семен., переименованная въ Уранову. См. Сандунова.
— Иванъ, діаконъ Кремлевской церкви Николая Гостунскаго, первый русскій печатникъ, 445.

Өедотовъ, актеръ, 126.

**веодоръ**, Благовъщенскаго собора протопонъ, 12.

протопонъ, 12.

• Веодоръ Алексъевичъ, царъ московскій,
229, 230, 261, 415, 419, 436.

• Веокистовъ, Ксенофонтъ, секретарь
св. Димитрін Ростовскаго, 271.

• Веофанъ (Прокоповичъ), архіенископъ
новгородскій, 466.

• Веофилантъ (Оедоръ Кътницкій), архіенископъ, 440.

• Верапонтовъ, Игнатій, первый русскій букинистъ, 565.

# **УКАЗАТЕЛЬ**

# мъстностей, учрежденій, зданій и проч.,

# упоминаемыхъ въ книгъ "старая москва".

| ьашии:                                              | дворы.                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| .— Константиновская, 76.                            | — Гостиный, 550—552, 554, 566.              |
| — У Арбатскихъ воротъ, 403.                         | — Гостиный рыбный, 566.                     |
| <b>Бълый городъ</b> , 1, 403.                       | — Гранатный, 25.                            |
|                                                     | — Мытный, 429.                              |
| Ворота:                                             | — Потвшный, 462.                            |
| <ul> <li>— Арбатскія, 403—405.</li> </ul>           | — Пушечный, 386.                            |
| — Воскресенскія, 44.                                |                                             |
| <ul> <li>— Красныя, 69.</li> </ul>                  | Дома:                                       |
| — Никольскія, 44.                                   | <ul><li>— Апраксина, 69.</li></ul>          |
| — Спасскія, 406—408, 410, 422, 423.                 | — Архарова, 328.                            |
| — Тріумфальныя, 561.                                | — Баташовыхъ (Шепелевскій дво-              |
| Города:                                             | рецъ), 540.                                 |
| — Вольскъ, Саратов. губ., 543.                      | — Безбородко, 352—354.                      |
| — Дмитровскъ, Орлов. ryó., 224, 225.                | — Бестужева-Рюмина, потомъ.                 |
| Грановитая палата, 50—52.                           | — Буйносова, 461.                           |
|                                                     | — Волкова, 274, 286, 287.                   |
| Дачи:                                               | — Волконскаго, 69.                          |
| — Бекетова, 393, 394.                               | — Волхонскаго, 461.                         |
| <ul> <li>Тагариныхъ ва Трехгорной заста-</li> </ul> | — Воронцовой, 461.                          |
| вой, впослёд. гр. Закревскаго («Студе-              | <ul><li>— Воротынскихъ, 446, 461.</li></ul> |
| нецъ»), 293—295.                                    | — Вяземскаго, 524.                          |
| — Ростопчина у Сокольничьей за-                     | — Гагариныхъ, 288, 292, 293, 294.           |
| ставы, 105.                                         | <ul><li>— Голицыныхъ, 69, 425.</li></ul>    |
| Дворцы:                                             | <ul><li>Долгоруковыхъ, 475, 461.</li></ul>  |
| <ul> <li>Александровскій въ Нескучномъ,</li> </ul>  | — Евреинова, 513.                           |
| 190.                                                | — Каменскаго, 363.                          |
| <ul><li>— Головинскій, 98—101, 107.</li></ul>       | <ul> <li>Кантеміра, 461.</li> </ul>         |
| — Желтый, 351, 354.                                 | — Кокопікина, 405.                          |
| - Іоанна Антоновича, 496.                           | — Кологривова, 355.                         |
| — Коломенскій, 95, 96, 221.                         | <ul><li>Кусовникова, 92, 93.</li></ul>      |
| — Лефортовскій, 354.                                | <ul><li>– Левашева, 461.</li></ul>          |
| — Марлинскій, 351, 354.                             | — Мазены, 485, 490.                         |
| <ul> <li>Николаевскій Малый въ Кремле,</li> </ul>   | <ul> <li>— Макарова, 318.</li> </ul>        |
| 279.                                                | — Масальской, 514.                          |
| — Петровскій, 69, 70.                               | — Мусинъ-Пушкиныхъ, 394, 396.               |
| — Пречистенскій, 48.                                | — Нарышкиныхъ, 232, 268, 252, 253.          |
| — Спободской, 351, 354, 355.                        | — Натальи Кирипловны, царицы,               |
| <ul> <li>Царицынскій, 225, 226.</li> </ul>          | 270, 271.                                   |
| — Шепелевскій, 540.                                 | — Новикова (Шиповъ домъ), 78.               |
| , , ,                                               |                                             |
|                                                     |                                             |

- Орлова-Чесменскаго, 196.
- Островскаго, 7.
- Потемкина, 462. - Разумовскихъ, 252-254, 333, 336,
- 337, 339, 341-343, 346, 347.
- Румянцева-Задунайскаго, 55.— Салтычихи, 74.
- Сицкаго, 461.
- Суворова-Рымникскаго, 45, 46.
- Сумарокова, 495, 504.
- Телятевскаго, 461.Трубецкихъ, 72, 325, 461, 514.
- Хворостинина, 461.
- Хованскаго, 461. Шаблыкина, 254
- Шевалдышева, 360, 362.
- Шереметевыхъ, 164-169, 175, 176,
- 183, 184, 339, 841, 461, 462. — Шульгина, 360, 362.
- Юсуповыхъ, 274, 286, 287.

- Донсное поле, 11. Дъвичье поле, 308—312, 316—318. Иверская часовня, 416. Китай-городъ, 1, 8; 422, 424, 429, 454, 456, 483, 484, 550, 551, 560.
  - Лизинъ прудъ, 138.
- Лобное мъсто на Красной площади, 72—74, 410—416.

### Монастыри:

- Высокопетровскій, 230—232.
- Георгієвскій, 431.
- Заиконоспасскій, 435, 436.
- Знаменскій, 432—435.
- Николы Стараго или Большая глава, 446.
  - Новгородскій Юрьевскій, 204.
  - Новодъвичій, 309—312.
  - Троице-Сергіевская павра, 15, 16. Московское поле, 11.

### Мосты:

- Москворъцкій, 387, 388.
- Каменный или Троицкій, 8, 425.
- Кузнецкій, 387.

### Площади:

- Ивановская, 551.
- Красная или Старая, 412, 424,
- - Лобная, 412, 416.

### Подворья:

- Авонское, 446.
- Ростовское, 552.— Рязанское, 329.
- Прѣсненскіе пруды, 532—549.

### Рынки:

- Вшивый, 7.
- Лобный, 412.
- На Красной площади, 551.
- Рыбный, 424.

### Ръки:

- Неглинная, 8, 10, 108.
- Яуза, 342.

### Сады, рощи и бульвары:

- «Анненгофъ», садъ при Головин-скомъ дворцѣ, 99, 100. Васильевскій садъ, 25, 188.

  - Виноградный садъ, 220.
- Дворцовый или государевъ при Слободскомъ дворцъ, 355.

- Демидовскій садъ, 188, 189. Измайловскій садъ, 220. Кремлевскій садъ, 530, 531. Петровская роща, 69.
- Петровско-Разумовскій садъ, 253.
- Разумовскаго, гр. А. К., 342, 343.
- «Регулярный садъ», 220.
- «Садовники», 187.
- -- Сокольничья роща, 102, 104, 105.
- Тверской бульваръ, 505, 513, 530,

- Царицынскій садъ, 227.

### Села, деревни и слободы:

- Архангельское, Уполозы
- 277-280, 282, 286.
  - Всесвятское, 110.
- Высоцкое, 231.
- Дмитровка, нынѣ уѣздный городъ
- Дмитровскъ, Орловской губ., 224, 225.
- Измайлово, 220.
- Киркино, близь гор. Михайлова, 262, **2**63.
  - Коломенское, 95, 96, 221.
  - Кусково, 163—172, 184.
  - Кунцово, 264.
- Люблино, 157. Малыковка, село, нынѣ городъ Вольскъ, Саратов. губ., 543.
- Мареино, дер. гр. И. И. Салтыко-
- ва. 298-300.
- Нескучное, 190, 194, 198, 199. Нъмецкая слобода, «Кукуя» или
- «Кукуй», 102, 260.
- Останкино, 175—184.
- Островъ или Дворцовое село, 199,
- 206, 207.
- .— Петровское-Разумовское, 253, 259. Поварская слобода, 403.
- Покровское, 10, 221, 233, 264, 266,
- 267.
- Сафрино, 310.— Сиобода мастеровыхъ Колымажнаго двора, 399.
  - Троицкое, 185, 186, 266, 267.

  - Фили, 264. «Черная — Царицыно (прежде
- грязь»), 221—228. Серебрянскія бани, 7.

### Театры:

- Апраксиныхъ, 150, 151, 306.
- Арбатскій, 141—143, 405.

### Театры:

- Большой, 154, 155.
- Волконскаго, 529, 530.
- Въ англійскомъ вокзалѣ, 506. Въ Кусковъ, 162, 163, 170, 171, 180-182
  - Въ Нескучномъ, 162, 190.
- Въ селъ Измайловъ, 115. Въ селѣ Останкинъ, 162, 176.
- Гагариныхъ, 295. - Головинскій, 122.
- Долгорукова, 480. Дурасовскій, 157.
- Каменскаго въ гор. Оряв, 372, 374,
- 375. «Комедійная храмина», 112, 113.
- Лътній въ Рогожской части (Медокса), 132.
  - На берегу Яузы, 117. На Знаменкъ, 123.
  - На Красной площади, 114.
- Народный на Дъвичьемъ полъ, 317, 318.
- Нарышкина, 234. Петровскій, 123—125, 132, 134, 135, 529.
- Петровскій літній, 70.
- Позднякова, 145—148.
- Потемкина, 158.
- При Воспитательномъ домѣ, 125. — Салтыкова въ д. Мареинъ, 298—
- Столыпина, а потомъ Хованскаго
- и Трубецкого, 152, 157. У Краснаго пруда, въ д. Лока-
- телли, 117. Шереметева, 162.
  - Юсупова, 279.

### Типографіи:

- Бекетова, 392, 393.— Вольная, Н. И. Новикова, 77, 78. - Въ Армянскомъ переулкъ, 78.
- Лубочная Ахметьева, 314.
- Масонская, 78.
- Синодальная (Печатный дворъ),
  - Театральная, 405.
  - Университетская, 78, 80.
  - У Сухаревой башни, 78.
  - Трактиры и рестораны:
  - Англійскій вокваль, 506, 507.
     Gastronome Russe, 69.

  - «Подъ пушками», царевъ кабакъ, 74.

### Улицы:

- Башиловка, 70.
- Вздвиженка (прежде Арбатская),
- Вражскій Успенскій переулокъ,
- потомъ Газетный, 81.
  - Калачная, 400.

- Кузнецкій мостъ (прежде Неглин-
- ный верхъ), 384, 386, 387. — Курьи ножки, 400, 403.
  - Овощная, 424.
  - Поварская, 400.
  - Скатертная, 400. — Тверская, 44.
  - Трубная, 400.
  - Хлѣбная, 400.
- Царская, нынъ Тверская, 44. Учрежденія правительственныя и обще-
- ственныя и ихъ зданія: — Библіотека у Никольскихъ во-
- ротъ, 79. Воспитательный домъ, 24—29, 135, 188, 342.
- Голицынская больница, 70.
- Духовная консисторія, 329. Екатерининская больница, 294.
- Земледъльческое училище въ Пе-тровскомъ-Разумовскомъ, 259.
- Камеръ-колдегія, 552.
- Медико-хирургическая академія, 393.
- Медицинская контора, 552.
- Московскій кадетскій корпусъ (бывшіе Псковское благородное училище и Смоленскій кадетскій корпусь),
- Павловская больница,-25, 70.
- Посольскій приказъ, 425.
- Присутственныя мѣста въ Кремлъ, 70, 71.
- Родильный институть, 26.
- Сибирскій приказъ, 552.
- Славяно-греко-латинская мія, 436, 438—442. акаде-
- Техническое училище Воспитательнаго дома, 355.
  - Университетъ, 344.

### Церкви:

- Анастасіи узорѣшительницы, 431.
- Борисогийская у Арбатскихъ воротъ, 352.
- Василія Блаженнаго (Покровскій соборъ), 73, 418, 420-422.
  - Введенская, 72.
- Введенская на Ростовскомъ подворьѣ, 552.
- Вознесенская на Гороховомъ полѣ;
- Въ селъ Троицкомъ, 186.
- Въ университетскомъ благородномъ пансіонъ, 81.
- Георгіевская въ Китай-городъ,
- Живоначальной Троицы въ поляхъ, 446-448.
- Знаменская въ д. гр. К. Г. Разу-мовскаго на Воздвиженкъ, 339.
- . Кира и Іоанна, 24.

- Козьмы и Даміана, 72. Меркурія Смоленскаго, 424. — Нарышкинская во имя свв. Ири-
- ны и Параскевы, на берегу Неглинной,
- Николая у Красныхъ колоколовъ, 449.
- Николы Явленнаго, 404, 405. Петра и Павла въ Петровскомъ-Разумовскомъ, 253.
- Смоленской Божіей Матери, основанная патріархомъ Филаретомъ во имя св. Өеодора Студійскаго, 270.

- Троицкая, 24.
   Өеодора Студійскаго, 46.
   Филиппа митрополита, 72.
   Фрола и Лавра въ Кузнечномъ приходъ, 386.

### Части города Москвы:

— Арбатъ, 399. — Старая Васманная, 10. — Шабаловка. 10. Яма, тюрьма для песостоятельныхъ купцовъ, 561, 562.

## УКАЗАТЕЛЬ

### гравюръ,

# помъщенныхъ въ книгъ "старая москва".

### Портреты.

Амвросій (Зертисъ-Каменскій), архіенископъ московскій: а) съ портрета, принадлежащаго Н. Д. Быкову. 47; б) въ гробу, съ портрета, писаннаго въ концъ XVIII столътія и находящагося въ Даниловомъ монастыръ, въ Москвъ, 49.

Архаровъ, Ив. Петр., съ портрета, принадлежащаго А. А. Васильчи-

Волнонскій, кн. Мих. Никит., генераль-аншефъ, московскій главнокомандующій, съ портрета, принадлежащаго Императорскому Эрмитажу, 61

Голицынъ, кн. Вас. Вас., съ ръдкаго гравированнаго портрета Тарасе-

Демидовъ, Прокофій Акинфіевичъ, съ портрета, принадлежащаго Н. И. Путилову, 27.

**Евдонія Өеодоровна Лопухина,** первая супруга императора Петра I, съ портрета, принадлежащаго графу И. И. Воронцову-Дашкову, 493.

Еропнинъ, Петръ Дмитр., генералъ-аншефъ, московскій губернаторъ, съ портрета, принадлежащаго княгинъ Е. П. Кочубей, 39.

Казаковъ, М. О., зодчій, съ гравированнаго портрета Аванасьева, 73. Каменскіе, графы:

- Мих. Өедот., генералъ-фельдмаршалъ, съ гравированнаго портрета Осипова, 367.

— Никол. Мих., главнокомандующій, съ гравированнаго портрета Кининчера, 373.

Коношнинь, Өедоръ Өедоров., писатель, съ литографированнаго порт-

Лопухина, Наталья Өедөр., съ портрета, принадлежащаго кн. А. Б. Лобанову-Ростовскому, 75.

Мазепа, Ив. Степ., малороссійскій гетманъ, съ портрета, находящагося на современной ему гравюръ дьякона Мишуры, 487.

Манаровъ, Алексъй Вас., президентъ камеръ-коллегіи, 321.

Матвъевъ, Артамонъ Серг., бояринъ, съ гравированнаго портрета, приложеннаго къ его жизнеописанію, изданному въ 1776 году, 445.

Нарышнинъ, Александ. Львов., дъйств. тайн. совътникъ, съ портрета, при-

надлежащаго академіи художествъ, 249. Наталья Кирилловна (Нарышкина), царица, вторая супруга Алексъя Михайловича, съ портрета, находящагося въ Эрмитажъ, 231.

Нелединскій Мелецкій, Юрій Алекс., статсь-секретарь, поэть, съ гравированнаго портрета Тейхеля, 525.

Новиковъ, Ник. Ив., писатель, журналистъ и благотворитель и типографщикъ, съ литографія, сдёланной съ портрета Боровиковскаго, 79.

Орловы, братья, во время чумы въ Москвъ, въ 1771 году, съ гравюры

того времени, 37.

### Орловы-Чесменскіе, графы:

- Алексъй Григорьев., генералъ-аншефъ, въ саняхъ съ рысакомъ Барсомъ, съ весьма ръдкой гравюры того времени (на отдильном листи), 10.

- Анна Алексвев., съ портрета, находящагося въ Новгородскомъ Юрьевскомъ монастыръ, 191. Плавильщиковъ, П. А., актеръ, 125.

Пугачевъ, Емельянъ Ив., самозванецъ иже-Петръ III, съ гравированнаго портрета прошлаго стольтія, 65.

**Пушкинъ**, Вас. Льв., съ ръдкаго гравированнаго портрета Галактіонова, 297.

### Разумовскіе, графы:

- Алексъй Кирил., съ портрета, приложеннаго къ соч. Васильчикова «Семейство Разумовскихъ», 337.

Кириллъ Григ., съ гравюры Шмидта, сдъланной съ портрета, писаннаго въ 1758 г. Токе (на отдиленоме листи), 334. Римскій-Корсановъ, Ив. Ник., генералъ-адъютантъ, фаворитъ Екате-

рины II, 213.

Савельичь, Иванъ, шутъ, съ старинной литографіи, 149.

Салтыковь, гр., Петръ Семен., генераль-фельдмаршаль, московскій главнокомандующій, съ портрета, принадлежащаго гр. А. П. Шувалову, 481.

### Сандуновы:

— Елизав. Семен., рожд. Өедөрөва, переименованная въ Уранову, артистка, 131.

- Сила Никол., артистъ, 129.

Фотій (Петръ Никитичъ Спасскій), архимандритъ Новгородскаго Юрьевскаго монастыря, съ портрета, приложеннаго къ І тому «Русскихъ дъятелей», 197.

### Шереметевы, графы:

- Никол. Петр., дъйств. тайн. сонътн., оберъ-камергеръ, съ портрета, принадлежащаго Эрмитажу, 177.

— Прасковья Ив., съ гравированнаго портрета Зелигера, 173. Юсуповъ, кн. Никол. Борис., дъйств. тайн. совътникь, сенаторъ, членъ госуд. совъта, съ гравированнаго портрета Валькера, 269.

### Виды мъстностей и разныхъ сооруженій.

### Бани:

- Серебрянскія съ окружающею ихъ мёстностью, съ гравюры Делабарта 1796 г. (на отдильном зисть), 7.
— Русскія вимой, съ граворы Делабарта (на отдильном листь), 548.

### Башни:

- У Никольскихъ воротъ въ Кремлъ, 57.
- Настънная башня въ Кремлъ, 515.

### Ворота:

 Варварскія, 519. Воскресенскія, 409.

- Крутицкаго архіерейскаго дома, 489.

### Дворцы:

- Коломенскій, съ рѣдчайшей гравюры, сдѣланной ва годъ до разрушенія дворца (на отдъльном листь), 96.

 Кремлевскій въ XVIII стол'єтій, съ старинной гравюры Дюрфельда, 465.
 Петровскій, съ гравюры начала нын'єшняго стол'єтія (на отдпльномъ листь), 72.

### Дома:

--- Гагарина, князя, съ рисунка изъ того же изданія, 293.

— Мамонова, графа, съ гравюры Гедалла, 527.

— Пашкова, въ концъ прошлаго столътія, съ гравюры Делабарта 1798 г. (на отдъльном листь), 528.

Посольскіе, 417, 421.

- Юсупова, князя, съ рисунка, приложеннато къ «Русской Старинѣ», изд. Мартыновымъ, 291.

Дъвичье поле въ началъ XVIII столътія, съ старинной гравюры, 315. Колонольня Ивана Великаго, съ литографіи начала нынёшняго столетія, 521. Кремлевскій садъ въ началь ныньшняго стольтія, съ старинной литографія, 537.

### Кремль:

- Со стороны Каменнаго моста, въ 1799 году, съ гравюры Делабарта (на отдплином листь), 376.

Съ Замоскворъчья, между Каменнымъ и Живымъ мостами, съ гра-

вюры Махаева 1764 г. (на отдильном листи), 8.

— Въ началъ XVIII стольтія, съ гравюры того времени Вликланда, 9. Ледяныя горы въ Москвъ во время Сырной недъла, въ концъ прошлаго стольтія, съ гравюры Делабарта 1794 года (на отделеном листь), 110. Лизинъ прудъ въ Москвъ, съ гравюры начала нынёшняго столетія, 139. Лобное мъсто въ XVII стольтім, 413.

### Монастыри:

- Высокопетровскій монастырь: усыпальница Нарышкиныхъ въ Боголюбской церкви, съ рисунка, приложеннаго къ «Русскимъ достопамятностямъ» (на отдъльномъ листь), 232.

— Новодъвичій, съ старинныхъ гравюръ, 315, 319.

— Спасо-Евфиміевъ въ Суздаль, съ рисунка, приложеннаго къ «Русской Старинъ», Мартынова, 345.

Троице-Сергіевская давра въ XVIII стольтіи, съ гравюры того времени Малютина, 19.

### Мосты:

— Каменный, съ гравюры Делабарта 1796 г. (на отдильном листи), 460.

— Тоже, съ гравюры Бликланда, 255. — Яузскій, съ гравюры Делабарта 1797 г. (па отдольном листо), 312. Нъмецкая слобода въ Москвъ, въ началъ XVIII стольтія, съ гравюръ пе-Витта, 397, 401

Палата бояръ Романовыхъ въ возобновленномъ видъ, 433.

— Площадь въ Москвъ въ концъ XVII стольтія, съ гравюры того времени, изъ «Путешествія» Олеарія, 203.

— Старая у Гостинаго двора въ концъ прошлаго столътія, съ гравюры

Делабарта 1795 г. (на отдългном листа), 566.

Театральная въ началѣ нынѣщняго столѣтія, съ гравюрыАркадьева, 121.

### Села:

— Архангельское (паркъ), съ рисунка, сдъланнаго съ натуры Раухомъ (на отдыльномъ листы), 284.

- Измайлово въ XVIII столътія, съ весьма ръдкой гравюры того вре-

мени (на отдъльномъ листь), 504.

- Останкино: a) общій видъ, съ старинной гравюры, 155; б) церковь и садъ, съ офорта Лафона, по рисунку съ натуры Делабарта (на отдъльномъ

лист»), 158. — Царицино: α) общій видъ, съ гравюры, сдёданной съ рисунка П. П. Свиньина, 223; б) паркъ, съ рисунка съ натуры Стакельберга (на отдъльномъ листъ), 224.

Тверской бульварь въ началё нынёшняго столётія, съ рисунка Кадолля, 509.

### Театры:

- Большой, въ началъ нынъшняго столътія, съ гравюры Аркадьева, 120. Медокса, съ весьма ръдкаго рисунка, сдъланнаго съ натуры въ 1805 г. А. А. Мартыновымъ (на отдильномъ листь), 132.
  - Терема въ Москвъ, съ старинной гравюры Казакова, 463.

Торговая лавка въ XVII столетіи въ Москве, съ гравюры изъ «Путешествія» Олеарія, 385.

Увеселительное строеніе по случаю мира съ Турціей въ 1775 году, съ рисунка того времени архитектора Казакова (на отдельном листь), 56.

### Улицы:

- Кузнецкій мость (на отдильном листи), 388.
- Улица въ Москвъ, въ концъ прошлаго столътія, съ гравюры того времени Дюрфельда, 265.
  - Учрежденія правительственныя и общественныя и ихъ зданія:
- Больница Екатерининскаго времени, съ рисунка Дергоена, прошлаго столътія. 41.
- Воспитательный домъ, съ гравюры начала нынёшняго столётія, 23.
- Дворянское собраніе (на отдъльных листах): а) наружный видь, 428; б) заль, украшенный для пріема императряцы Екатерины II, 76.
- Печатный дворъ въ Москвъ въ XVII стольтіи, съ рисунка изъ «Древностей Россійскаго Государства», 437.

### Церкви:

- Василія Блаженнаго, съ старинной голландской гравюры, 413.
- Въ селъ Останкинъ, 158.
- Патріаршая, съ литографіи Брея, начала нынёшняго столётія, 281.

### Вытовыя и другія изображенія.

Арестанты при полиціи, метущіе улицу, съ литографіи начала нынъшняго стольтія, 391.

Бальный костюмъ кавалерственной дамы ордена св. Екатерины, въ концъ

XVIII стольтія, съ гравюры прошлаго стольтія Саблина, 43. Бъгь въ Москвъ въ концъ прошлаго стольтія, съ англійской гравюры того времени, 13.

Городскіе сторожа въ Москвъ въ XVII стольтій, съ рисунка Панова, 361. Гулянье въ Сокольникахъ въ концъ прошлаго стольтія, съ гравюры того времени Делабарта, 103.

Домашній спектакль въ барскомъ домі въ началі нынішняго столітія. Съ гравюры того времени, 327.

Извозчичья стоянка въ Москвъ въ началъ нынъшняго столътія, съ гравюры Гейслера, 97.

Назнь Пугачева, съ рисунка художника Шарлемана (на отдъльном лиcmn), 64.

### Коронованіе императрицы Екатерины II:

- Коронованіе въ соборъ, съ гравюры Колпашникова, 17.
- Объявленіе герольдами на Кремлевской площади о торжествъ коропованія, съ гравюры Колпашникова, 35.

Крестный ходъ (шествіе на осляти) въ Москві, въ XVII столітій, съ старинной голландской гравюры, 71. Кулачный бой, съ гравюры Гейслера, 557.

Маскарадъ въ Москвъ въ 1722 году, съ весьма ръдкой гравюры того времени, 109.

### Масонскія ложи, -- съ старинныхъ гравюръ:

- Пріемъ новаго члена, 83.
- Посвящение въ масоны (на отдъльномъ листь), 84.
- Посвящение въ мастера ложи, 87.
- Торжественное засёданіе масонской ложи, 91.

Московская пожарная команда въ началъ нынъшняго стольтія, съ старинной гравюры, 541.

гравюры, 541.

Московскіе франты XVIII віна, по рисунку Делабарта, 5.

Народное гулянье подъ Новинскимъ въ Москві, въ конців прошлаго столітія, съ гравюры Делабарта 1797 года (на отдълномъ листь), 104.

Оденда боярь и боярынь въ XVII столітіи, съ рисунковъ, находящихся въ «Древностяхъ Россійскаго Государства», 441, 443.

Памятники А. С. Матвівева, 449, 453.

Пътушиный бой, съ дитографія начала нынъщняго стольтія, 545.

### Торговцы:

- старыми вещами, 497.
- гречневиками, 553.
- масломъ, 561.
- полотномъ, 479.
- на ларѣ, 477.

Торжественная аудіенція турецкому посольству, съ гравюры Калпашнико (на отдъльномъ листь), 58.

Уличный торгь у Кремля въ концъ XVIII стольтія, съ гравюры то времени Колпашникова, 563.

### Царь-колоколъ, 457. Экипажи:

— Барская карета начала нынёшняго столётія, съ картины Дела барта, 469.

— Коляска конца прошлаго стольтія, съ гравюры Делабарта, 473.









